U.B.C. LIBRARY

STORAGE TO CO

T59-250F

## THE LIBRARY



THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of British Columbia Library

народномъ

# представительствъ.



москва.

Типографія Грачева в Коми. у Пречистенских вороть д. Медяковой 1866.

J. (1):1

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Вопросъ о представительномъ устройствѣ, объ его условіяхъ и послѣдствіяхъ, составляетъ одинъ изъ самыхъ живыхъ интересовъ современной жизни. Съ конца прошедшаго столѣтія, съ тѣхъ поръ, какъ
французская революція дала новый толчекъ либеральнымъ идеямъ, народы западной Европы неудержимо стремятся къ представительнымъ
учрежденіямъ. Борьба между требованіями свободы и правительствами,
которыя стараютоя ихъ воздерживать, наполняетъ всю первую половину XIX-го вѣка и продолжается доселѣ. Вѣсы склоняются то на ту,
то на другую сторону: то свобода бурнымъ потокомъ пробиваетъ себѣ
путь сквозь всѣ преграды, то опять торжествуетъ реакція, и народы,
далѣе всѣхъ ушедшіе въ своихъ требованіяхъ, ревностно возстановляютъ упавшее начало власти. Если въ настоящее время, вся западная
Европа усвоила себѣ начала конституціонной монархіп, то за исключеніемъ Англіп, нѣтъ почти страны, въ которой бы представительный порядокъ успѣлъ утвердиться на прочныхъ основахъ.

Такая же шаткость господствуеть и въ теоріи. Существенныя черты представительнаго устройства болье или менье признаются всьми; изъ опыта и науки успьла выработаться опредъленная система. Но въ подробностяхъ, и весьма важныхъ, далеко не установилось единомысліе. Самые живые вопросы, вопросы о преобладаніи того или другаго элемента, остаются нерышенными. Одни требують парламентскаго правленія, другіе стоять за независимую силу монархической власти Затихшая посль французской революціи борьба между монархическимъ нача-

ломъ и республиканскимъ, возгорълась снова. Въчный споръмежду аристократіею и демократіею продолжается и теперь. Но въ особенности, не выяспены условія представительнаго порядка. Въ этомъ отношеніи, конституціонная теорія представляетъ самый существенный пробълъ.

Что требуется для водворенія и поддержанія представительныхъ учрежденій? гдъ и когда они приложимы? на чемъ основана ихъ сила? Вотъ вопросы, которые въ настоящее время сделались мене ясны, нежели когда либо. Была пора, когда думали, что сила разума сама собою способна установить въ обществъ свободу, что народамъ стоитъ пожелать, чтобы стяжать всв благодвянія представительнаго порядка. Суровые уроки исторіи разрушили эти мечты. Неоднократный опытъ, еще недавно повторенный, показаль, какъ недолговечны идеальныя построенія. Теперь, политическіе мыслители отъ теоріи обратились къ жизни; они стараются изследовать общественныя силы и въ нихъ найти основы для политического зданія. Но разработка этихъ вопросовъ едва начинается; положительныхъ результатовъ пока еще нътъ. Одни видятъ краеугольный камень политической свободы въ личныхъ правахъ, другіе въ мъстномъ самоуправленіи, тъ и другіе одинаково неосновательно. Изъ современныхъ публицистовъ, которые занимались этимъ вопросомъ, выше встхъ безспорно стоитъ Гнейстъ. Онъ хоттлъ сделать для конституціонной монархіи то, что Токвиль сдёлаль для демократіи. Тотъ отправился изучать демократическія учрежденія въ типической для нихъ странъ, въ Съверной Америкъ, и представилъ полную и върную картину внутренняго быта Соединенныхъ Штатовъ. Гнейстъ взялъ классическую страну конституціонной мопархіи, Англію, и въ мельчайшихъ подробностяхъ изобразилъ ея управленіе. Но къ сожальнію, онъ смотрълъ на свой предметъ далеко не безпристрастно. Онъ хотълъ изъ англійской жизни извлечь уроки для своихъ соотечественниковъ, а постороннія цёли обыкновенно мішають правильному взгляду на вещи. Въ самой Англіи, онъ устремилъ все свое вниманіе на одну только сторону, упущенную прежними изслъдователями, на мъстное самоуправленіе; онъ выдвинулъ его на первый планъ и поставилъ его въ основание всей

англійской конституціи, что въ сущности не болье, какъ произвольное предположение. Изучая предметъ, Гнейстъ ненамъренно преувеличивалъ себъ его значение и вносилъ въ него свои собственные взгляды. Даже мъстное самоуправление онъ изследовалъ съ одностороннею мыслыю, которая не оправдывается имъ самимъ выставленными фактами. Онъ явился ръшительнымъ приверженцемъ одной только формы англійскаго областнаго устройства, той, которая вытекла изъ господства аристократіи, и которая въ новъйшее время, съ усиленіемъ среднихъ классовъ, уступаетъ мъсто пнымъ началамъ. Въ водворении выборнаго права въ областяхъ Гнейстъ видитъ упадокъ англійской конституціи. Съ этими выводами согласиться невозможно. Сочиненіе, замічательное по своей учености, остается безплоднымъ по своимъ результатамъ. Во всякомъ случат, изследование учреждений и быта одного государства недостаточно для всесторонняго пониманія предмета. Только сравнительное изучение исторіи представительнаго порядка у различныхъ народовъ можетъ привести къ точнымъ заключеніямъ. А къ этому доселъ никто не приступалъ. Такимъ образомъ, вопросъ объ условіяхъ представительнаго порядка едва затронутъ. Для изследованія открывается здъсь самое обширное поле.

Русскій писатель, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, находится въ счастливомъ положеніи касательно всѣхъ этихъ вопросовъ. У насъ, они до сихъ поръ не имѣли практическаго значенія, а потому мы можемъ относиться къ нимъ вполнѣ безпристрастно. У насъ нѣтъ и тѣхъ одностороннихъ взглядовъ, которые вырабатываются историческою жизнью народа. Наконецъ, мы не причастны тѣмъ глубокимъ предубѣжденіямъ, которыя раздѣляютъ Нѣмцевъ, Французовъ и Англичанъ. Въ качествѣ постороннихъ зрителей, мы можемъ спокойно сравнивать исторію всѣхъ представительныхъ государствъ и дѣлать изъ нея выводы, не искаженные народнымъ самолюбіемъ или односторонними практическими цѣлями. Къ этимъ даннымъ мы можемъ присоединить и собственный свой историческій опытъ, который даетъ намъ по крайней мѣрѣ отрицательные результаты. Русскому человѣку невозможно становиться на

точку зрвнія западныхъ либераловъ, которые даютъ свободв абсолютное значение и выставляють ее непреміннымь условіемь всякаго гражданскаго развитія. Признать это, значило бы отречься отъ всего своего прошедшаго, отвергнуть очевидный и всеобъемлющій фактъ нашей исторіи, которая доказываеть яснье дня, что самодержавіе можеть вести народъ громадными шагами на пути гражданственности и просвъщенія. Мы болье, нежели кто нибудь, должны быть убъждены, что образъ правленія, установленный въ государствъ, зависить отъ свойствъ и требованій народной жизни, и что безусловнаго правила здісь быть не можетъ. Но самая эта точка зрвнія должна привести насъ къ болве точному и многостороннему изследованію условій различныхъ образовъ правленія. Въ этомъ отношенія, наше прошлое не должно съуживать наши взгляды. Русская исторія не мѣшаетъ намъ любить свободу, къ которой, какъ къ высшему пдеалу, стремится всякая благородная душа. Особенно въ настоящее время, это начало намъ менъе чуждо, нежели когда либо. Во имя свободы разрѣшаются вѣковыя связи; великія преобразованія вносять ее въ нашъ гражданскій быть, въ суды, въ мъстное управление, наконецъ, въ самую печать. Какъ нъкогда, державною рукою Петра, насаждалось у насъ европейское просвъщение, такъ нынъ, либеральныя идеи, выработанныя европейскою жизнью, водворяются въ нашемъ отечествъ. Мы усвоиваемъ ихъ себъ, приноравливая ихъ къ собственным ъ нашимъ потребностямъ, въ техъ размерахъ, какіе допускаются нашею исторією и жизнью Добытое трудомъ и борьбою достается намъ безъ потрясеній и переворотовъ.

При этомъ новомъ сближеніи съ Европою, вопросъ о развитіи либе ральныхъ учрежденій получаетъ для насъ большій интересъ, нежели прежде. Мы сравниваемъ свой собственный бытъ съ чужимъ, чтобъ уяснить себъ особенности того и другаго. Когда свобода становится основнымъ элементомъ гражданскаго порядка, вниманіе общества естествен но устремляется на изученіе тъхъ формъ, которыя можетъ принимать это начало, и тъхъ послъдствій, которыя изъ него вытекаютъ Что такое свобода? гдъ ея границы? чъмъ опредъляется большее или меньшее ея

развитіе? Таковы вопросы, которые сами собою рождаются въ умахъ. Починъ преобразованій принадлежитъ верховной власти, но народу принадлежитъ самосознаніе. Оно составляетъ первое условіе всякаго разумнаго развитія; безь него остаются безплодными самыя полезныя нововведенія. Къ нему стремится и Россія, послъ того великаго и благотворнаго переворота, которому она подверглась. Вездъ, и на верху и внизу, и въ столицахъ и въ отдаленныхъ углахъ государства, раздаются политическіе толки, болье оживленные, нежели прежде; общественныя дъла занимаютъ встхъ; газеты получаютъ громадное значеніе; вырабатываются направленія, и крайнія, и умфренныя и реакціонныя; сословія начинають заявлять о своихъ желаніяхъ и стремленіяхъ. Въ этомъ дъгскомъ лепетъ свободы слышится незрълость нашего общества; но это первый шагъ къ самосознанію. Внезапно водворившаяся свобода мысли и слова, при полномъ измъненіи всего быта, должна породить и шаткость понятій, и неумфренныя требованія и легкомысленныя увлеченія. Все это переработается естественнымъ ходомъ жизни, которая учитъ безразсудныхъ и смиряетъ нетерпъливыхъ. Но чтооы выдти изъ умственнаго хаоса, въ который въ настоящее время погружено наше общество, нужно прежде всего выяснение понятий. Безъ этой теоретической работы, практика остается безплодною, ибо люди въ своей дъятельности руководятся мыслью, которая одна въ состояніи воздерживать крайности и указывать цёли и средства. Гдё нётъ гармоніи въ умахъ, не будетъ ея и въ жизни. Безъ серьознаго умственнаго труда, тщетны и всъ мъры, клонящіяся къ утвержденію власти. Об щество, почуявшее свободу и начинающее разсуждать, должно быть ведено не только силою, но убъждениемъ. Призванное къ самодъятельности, оно должно въ себъ самомъ носить разумное сознание закона, а для этого необходимо, чтобы оно ясно понимало и требованія и границы предоставленной ему свободы.

Содъйствовать, по мъръ силт, этой задачъ, способствовать выясненію понятій о свободъ, такова цъль настоящей кпиги. Она имъетъ въ виду изслъдованіе формъ и условій свободы въ высшемъ ея проявленіи,

въ области политической. Я желалъ сохранить здѣсь, по возможности, полное безпристрастіе, не поддаваясь заманчивымъ увлеченіямъ, не принимая готовыхъ формулъ, а стараясь обсудить вопросъ со всѣхъ сторонъ и подвести къ общему итогу результаты, добытые европейскою наукою и практикою. Не скрою, что я люблю свободныя учрежденія; но я не считаю ихъ приложимыми всегда и вездѣ, и предпочитаю честное самодержавіе несостоятельному представительству. Политическая свобода тогда только благотворна, когда она воздвигается на прочныхъ основахъ, когда народная жизнь выработала всѣ данныя, необходимыя для ея существованія. Иначе, она вноситъ въ общество только разладъ. Этимъ убѣжденіемъ проникнута вся книга. Думаю, что эта точка зрѣнія скорѣе всего можетъ оградить изслѣдователя отъ одностороннихъ взглядовъ и привести его къ возможно полному пониманію предмета. На сколько я успѣлъ достигнуть своей цѣли, пусть судитъ читатель.

Въ заключение, не могу не выразить того чувства радости, съ которымъ я издаю эту книгу. Я невольно вспоминаю, что десять лътъ тому назадъ, я издавалъ диссертацію объ областныхъ учрежденіяхъ Россін въ XVII-мъ въкъ, сочиненіе чисто ученаго содержанія, въ которомъ не было ни единаго политическаго намека; а между тъмъ, въ теченіи двухъ лётъ, факультетская цензура затруднялась ее пропускать, таково было тогдашнее настроеніе. Уже въ 56-мъ году, когда русской литературъ предоставлено было болъе свободы, я могъ ее напечатать, и то благодаря либеральному цензору, который въ то время былъ прибъжищемъ злополучныхъ писателей. (\*) Теперь же, не болъе десяти лътъ спустя, я безъ цензуры, не опасаясь произвола, издаю въ свътъ сочинение, гдъ свободно обсуждаются самые коренные, самые животрепещущіе политическіе вопросы, о которыхъ прежде и заикнуться не было возможности. Этимъ можно измфрить тотъ громадный шагъ, который сдълала Россія въ это короткое время. Только сравнение съ недавно прошедшимъ даетъ намъ понятие о томъ, чъмъ

<sup>(\*)</sup> Н. Ө. Фонъ Крузе.

мы пользуемся въ настоящемъ. Теперь только въ Россіи можетъ возникнуть политическая литература, безъ которой общественное развитіе всегда остается ничтожнымъ. Теперь только русская мысль можетъ испробовать свои силы. Но съ радостью о настоящемъ и съ надеждою на будущее невольно соединяется чувство признательности къ Виновнику этихъ перемънъ. Пускаясь въ новую дорогу, наша юная мысль не можетъ не обратиться къ Престолу, чтобы принести дань благодарности Государю, оказавшему ей довъріе, и открывшему ей свободное поприще.

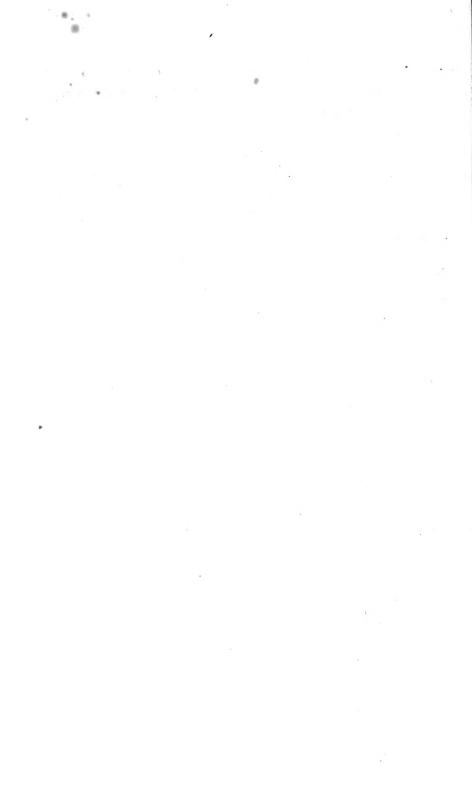

# КНИГА І.

СУЩЕСТВО И СВОЙСТВА ПАРОДНАГО представительства.

1.050

10 + 6 }

130 79

#### ГЛАВА І.

представительство и полномочіе.

Когда древніе пароды установляли у себя политическую свободу, они призывали каждаго гражданина къ непосредственному участію въ государственныхъ дѣлахъ. Народъ собирался на площади, происходили пренія въ присутствіи всѣхъ, отбирались голоса, и постановлялось общее рѣшеніе. Новые народы рѣдко прибѣгали къ этому способу совѣщанія. Опо встрѣчается въ первоначальныхъ собраніяхъ германскихъ дружинъ, въ средневѣковыхъ городахъ, а въ позднѣйшее время, въ тѣхъ небольшихъ государствахъ, которыя сохранили прежній, болѣе или менѣе патріархальный характеръ, напримѣръ нѣкоторые швейцарскіе кантоны. Мірская сходка существуетъ и для чисто общиннаго управленія. Но вообще, повые народы отказались отъ рѣшенія государственныхъ дѣлъ совокупнымъ совѣщаніемъ гражданъ. Право голоса въ народномъ собраніи замѣнилось выборнымъ началомъ; вмѣсто вѣча является представительство.

Эта перемъна обозначаетъ огромный шагъ въ развитіи общественной жизни. Политическая свобода получаетъ здѣсь форму, гораздо болѣе соотвѣтствующую требованіямъ государства. Съ помощью представительнаго пачала, она можетъ распространяться на обширныя области, на многочисленные народы, не ограничиваясь тѣснымъ пространствомъ, составляющимъ необходимое условіе вѣчеваго быта. Гражданамъ не нужно быть постоянно въ сборѣ для общихъ совѣщаній, что предполагаетъ близкое сосѣдство; съѣзжаются выборные съ далекихъ концовъ земли. Съ другой стороны, политическая свобода

проникаетъ въ глубь народной жизни; представительное начало даетъ возможность распространять политическія права на гораздо большее число людей, которыхъ интересы тъмъ самымъ получаютъ высшее обезпеченіе. Участіе въ ръшеніи дъль требуеть значительной способности и близкаго знакомства съ государственными вопросами; оно отвлекаетъ гражданъ отъ частныхъ занятій, заставляя ихъ посвящать себя общественной дъятельности. Потому древніе народы ограничивали право гражданства небольшимъ числомъ лицъ, которыя почти всецьло отдавали себя государству, возлагая промышленный трудъ на рабовъ и иностранцевъ. Руссо, защитникъ непосредственнаго права голоса каждаго гражданина въ общественныхъ дёлахъ, приходить къ заключенію, что такое правленіе не легко установить безъ рабства. Представительное начало устраняетъ эти затрудненія. Огромному большинству гражданъ не нужно отрываться безпрестанно отъ своихъ занятій. Они ограничиваются участіемъ въ выборахъ, возлагая постоянную заботу объ общественныхъ дёлахъ на тё немногія лица, которыя, по своему положенію и состоянію, имфютъ возможность посвящать себя политической даятельности. Этимъ способомъ промышленный трудъ можетъ сочетаться съ политическимъ правомъ. Этимъ возвышается и уровень способности въ членахъ собранія. Выборъ представителей не требуетъ тъхъ высшихъ взглядовъ, того основательнаго знанія политических вопросовъ, которые необходимы для обсужденія и рішенія діль. Посліднее предоставляется людямь, которые успъли пріобръсти довъріе многихъ, которые своими способностями вышли изъ ряда и стали на виду. Потому Аристотель считалъ выборъ началомъ аристократическимъ. Нътъ сомнънія, что этимъ способомъ выдвигаются изъ массы, если не всегда лучшія силы земли, то покрайней мъръ люди, стоящіе выше общаго уровня.

Такимъ образомъ, въ новыхъ обществахъ, масса гражданъ, пользующихся политическою свободою, имъющихъ право голоса, ограничивается выборомъ представителей, которымъ поручается веденіе дълъ, охраненіе правъ и интересовъ избирателей. Однако представительство не есть простое порученіе, какъ частная довъренность или полномочіе; государственное начало придаетъ ему совершенно иной характеръ.

Когда частный человъкъ поручаетъ свои дъла другому, онъ имъетъ въ виду исполнение своей личной воли, которую онъ для собственной

выгоды или удобства передаеть повъренному, заступающему его мъсто. Послъдній является здъсь орудіемь или средствомь въ рукахъ другаго. Онъ обязань дъйствовать исключительно въ интересахъ довърителя, по его предписаніямь, въ установленныхъ имъ предълахъ. Если онъ уклоняется отъ цъли, если онъ поступаетъ несогласно съ волею довърителя, послъдній можетъ всегда потребовать отъ него отчета, уничтожить полномочіе и даже притянуть его къ отвътственности.

Все это немыслимо въ народномъ представительствъ. На повъреннаго возлагается не исполнение частной воли довърителя, а обсужденіе и ръшеніе общихъ дълъ. Онъ имъетъ въ виду не выгоды избирателей, а пользу государства. Призванный къ участію въ политическихъ дёлахъ, онъ пріобрётаетъ извёстную долю власти, и тёмъ самымъ становится выше своихъ избирателей, которые, въ качествъ подданныхъ, обязаны подчиняться его решеніямъ. Потому представитель дъйствуетъ совершенно независимо отъ избирателей. Иногда онъ даже обязанъ поступать несогласно съ ихъ волею и съ ихъ интересами, ибо ихъ частныя желанія и выгоды могуть противоръчить общему благу. Если представитель бралъ на себя нравственное обязательство дъйствовать въ извъстномъ направленіи, то обстоятельства могутъ измънить его убъжденія. При общемъ сужденіи дълъ являются новыя точки зрвнія; почти всегда необходимы взаимныя уступки и сдълки; совершающіяся событія измъняють общественныя потребности. Какъ бы ни поступалъ при этомъ представитель, какого бы онъ ни держался направленія, онъ не подлежить отчетности и отвѣтственности. Въ государствъ и то и другое можетъ имъть мъсто только передъ высшею властью, а представитель самъ является властью относительно избирателей.

Такимъ образомъ, воля гражданъ всецѣло переносится на представителя; за ними не остается ничего, кромѣ голаго права выбора. Мало того: выборный человѣкъ является представителемъ не только своихъ избирателей, но и тѣхъ, которые его не выбирали, массы людей, лишенныхъ выборнаго права, меньшинства, подававшаго противъ него голосъ. Въ законодательныхъ палатахъ, депутаты считаются представителями даже и не округовъ ихъ избравшихъ, а цѣлой страны, цѣлаго народа. Членъ нижней палаты въ Англіи представляетъ не графство и не городъ, а весь англійскій народъ. Представи

тельное начало въ своей полнотъ является какъ бы юридическимъ вымысломъ, но это вымыселъ, вытекающій изъ самаго существа дъла, изъ государственнаго начала, изъ отношенія власти къ гражданамъ, изъ господства общаго блага надъ частными цълями.

Однако этимъ не изчерпывается существо представительства. Если одною стороною, независимостью представителя отъ избирателей, пріобщеніемь его къ власти, оно совпадаеть съ выборомь въ общественныя должности, то оно имъетъ и другую сторону, которою существенно отличается отъ послъдняго. Представитель не только лице, служащее государству, но на этой службъ онъ заступаетъ мъсто самихъ гражданъ, на сколько они призваны къ участію въ государственныхъ дълахъ. Въ немъ выражается ихъ право; черезъ него проводятся ихъ мивнія. Считаясь представителемъ всего народа, действуя во имя общихъ государственныхъ цёлей, онъ вмёстё съ тёмъ является органомъ большинства, его избравшаго. При выборъ лица, избиратели руководствуются не столько его способностями, сколько соотвётствіемъ его образа мыслей и направленія съ ихъ мнъніями и интересами, и хотя юридически онъ становится независимымъ, общеніе мыслей должно сохраняться постоянно; остается зависимость нравственная. Если же связь изчезла, если представитель или сами избиратели отклонились отъ прежнихъ убъжденій, новые выборы даютъ гражданамъ возможность возстановить согласіе, замінивь прежняго представителя другимъ. Кратковременные выборы имѣютъ въ виду постоянное возобновление этой нравственной связи представителя съ избирателями, тогда какъ цёль долгихъ сроковъ состоитъ въ большемъ огражденіи общихъ государственныхъ питересовъ посредствомъ большей независимости представителей отъ случайныхъ перемънъ и колебацій общественнаго мижнія.

Эта тъсная духовная связь представителя съ избирателями необходима для того, чтобы представительное собраніе являлось върнымъ выраженіемъ земли. Различныя направленія общественнаго мнънія, разнообразные интересы народа должны проявляться въ немъ приблизительно въ томъ же отношеніи, въ какомъ они существуютъ въ обществъ. Эта цъль достигается распредъленіемъ избирательнаго права по округамъ. Хотя выборный считается представителемъ всей земли, но, будучи посланъ въ собраніе отъ извъстной мъстности, онъ выражаетъ собою господствующее въ ней направленіе; совокупность

же всёхъ направленій образуеть общественное миёліе, котораго высшимь выраженіемь и средоточіемь является представительное собраніе. Главная задача избирательныхь законовь состоить въ томъ, чтобы это отношеніе было правильное, чтобы въ представительномь собраніи высказывался настоящій голось страны, а не миёніе меньшиства, получившее искусственный перевёсь. Представительное начало есть господство общественнаго миёнія посредствомъ всецёлаго перенесенія воли граждань на выборныя лица.

Однако это отношение представительства къ обществу не следуетъ понимать въ томъ смыслѣ, что мивніе каждаго гражданина, пользующагося избирательнымъ правомъ, должно найти своего представителя, какъ требуютъ ивкоторые радикальные писатели. Джонъ Стюартъ Милль, въ сочинении «о Представительномъ правлении», рекомендуеть проектъ, замънающій избирательные округи совершенно новою системою выборовъ: кандидатъ, получившій извъстное число голосовъ, хотя бы разстянныхъ по всему государству, долженъ считаться выбраннымъ, такъ что не одно только большинство, но всякое сколько иибудь значительное меньшинство получаеть доступъ въ собраніе, и каждое лице, каждое мивніе имветь въ пемъ своего представителя. Такого устройства нельзя признать согласнымъ съ истиниыми началами народнаго представительства. Требованіе, чтобы каждый граждаиннъ былъ представленъ въ нарламентъ именно темъ лицемъ, въ пользу котораго онъ подавалъ голосъ, составляетъ преувеличение личнаго начала. Это скорће ведетъ къ полномочію, нежели къ представительству. Личное право гражданина ограничивается участіемь въ выборахъ, а не распространяется на успъхъ. Выборное же лице является представителемъ не только тъхъ, которые подали голосъ въ его пользу, по всего народа, во имя существенныхъ его интересовъ. Представительное устройство имжетъ цжлью возвести общественное мижніе на высшую ступень, откинувъ отъ него все личное, случайное, и оставивъ одно существенное. Парламентъ не выражаетъ въ себъ безчисленныхъ оттънковъ политической мысли, разсъянныхъ въ народъ; онъ долженъ быть не нестрымъ сборомъ разноръчащихъ мивиій, какимъ является общество, а центромъ, гдъ сходятся главныя политическія направленія, успъвшія пріобръсти силу въ народъ, а потому имъющія вначеніе и для государства. Ниаче нътъ возможности составить прочное большинство и управлять общественными дълами.

Частное мивніе можеть быть весьма почтенно и основательно, но прежде нежели оно появится въ парламентъ, оно должно пріобръсти вліяніе въ странъ. Право меньшинства состоитъ единственно въ свободномъ распространеніи своихъ убъжденій. Въ представительное собраніе, гдф рфшаются государственныя дфла, оно вступаеть только тогда, когда успъетъ пріобръсти большинство хотя въ какомъ-либо избирательномъ округъ. Этимъ оно доказываетъ свою силу. Если оно не въ состояніи нигдъ пріобръсти мъстнаго вліянія, то оно остается пока не болъе, какъ случайностью. Распредъление политическаго права по мъстнымъ округамъ особенно способствуетъ такой повъркъ общественной силы мижнія. Мъстность представляеть сочетаніе разнородныхъ интересовъ и элементовъ; это государство въ маломъ видъ. Набрать нъсколько тысячь единомышленниковъ не трудно; нътъ самой нельной секты, которая бы не имьла многочисленныхъ посльдователей. Политическая сила мивнія доказывается вліяніемъ его на другихъ, стороннихъ людей, на различные классы общества, и пробнымъ камнемъ служитъ здёсь его мёстное значение. Здравый смыслъ законодателей всегда держался этихъ началъ, которыя и проще и върнъе, нежели искусственныя изобрътенія теоріп.

Такимъ образомъ, въ самомъ существъ представительства лежить двойственный характеръ, который необходимо имъть въ виду при обсуждении всъхъ вопросовъ, до него касающихся. Оно является вмъстъ и выражениемъ свободы и органомъ власти. Свобода возводится здъсь на степень государственной власти. Поэтому мы должны разсмотръть взаимное отношение этихъ двухъ существенныхъ элементовъ политической жизни.

### ГЛАВА 2.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА И ЕЯ РАЗВИТІЕ.

Двойственность началь, лежащая въ народномъ представительствъ, является и въ самомъ его источникъ — въ политической свободъ. Послъдняя призываетъ гражданъ въ участію въ государственныхъ

дълахъ. Въ представительномъ устройствъ это участие выражается главнымъ образомъ въ выборномъ правъ. Что же такое выборное право, на которомъ основано представительство? въ чемъ состоитъ его существо? На счетъ этого вопроса, мнѣнія публицистовъ расходятся.

Демократическая школа, обыкновенно разсматриваетъ выборное начало, какъ право каждаго свободнаго лица на участіе въ общихъ дълахъ. Производя общество изъ личной воли человека, она видить въ послъдней основание всякой власти, а потому утверждаетъ, что участіе въ выборахъ не можетъ быть отнято у гражданина безъ нарушенія справедливости. Напротивъ, писатели, которые держатся болѣе охранительнаго направленія, видять въ выборномъ началѣ не столько право, сколько обязанность, возлагаемую на гражданъ во имя общественной пользы. Права отдёльнаго лица, говорять они, ограничиваются свободою, и не простираются на господство надъ другими. Поэтому всякая общественная власть непремённо имбетъ характеръ должности. Выборное право даетъ человъку власть надъ другими; слёдовательно, и здёсь мы можемъ видёть только обязанность, исполняемую гражданиномъ для общественной пользы. Этого мижнія держатся даже нёкоторые радикальные писатели, напримёръ Милль, который впадаеть однако въ странное противоръчіе съ собою, утверждая въ другомъ мъстъ, что несправедливо отнимать у кого бы то ни было обыкновенное право подавать свой голось въ общихъ дълахъ, касающихся до него одинаково съ другими. Отъ Милля ускользнуло и необходимое послъдствие этого воззръния на выборное право, какъ на должность, именно, что оно можетъ принадлежать только способнымъ лицамъ. Основаніемъ его становится не сеобода, а способность, что имъетъ существенное вліяніе на самое устройство выборовъ.

Это различіе воззрѣній проистекаетъ изъ того, что выборное право имѣетъ двѣ стороны. Какъ самое представительство, оно является вмѣстѣ и выраженіемъ свободы, и органомъ власти. Но начало свободы здѣсь преобладаетъ; въ этомъ отношеніи демократическая школа вѣрнѣе смотритъ на дѣло. Выборное право прежде всего есть право; оно дается гражданицу, не какъ должностному лицу, а какъ члену общества, дабы онъ могъ проводить свои мнѣнія, защещать свои интересы. Но источникъ всякаго права есть свобода. Право есть именно опредѣленная закономъ свобода или возможность дѣйствовать.

Поэтому выборное право однозначительно съ политическою свободою, или съ свободою гражданъ, какъ членовъ государства.

Какимъ же образомъ свобода, начало чисто личное, можетъ дать человъку господство надъ другими? Какъ можетъ она проствраться до участія въ общественной власти?

Это происходить оттого, что свободныя лица суть вивств члены общаго союза, а потому необходимо имъютъ вліяніе другь на друга. Какъ скоро люди вступають въ извёстныя взаимныя отношенія, такъ свобода однихъ должна воздъйствовать на свободу другихъ. Отсюда прежде всего необходимость взаимимую ограниченій. Каждый члень общества долженъ знать, что онъ можетъ делать и чего не можетъ. Свобода должиа быть опредълена и ограждена закономъ, то есть должна сдълаться правомъ. Въ дикомъ состоянін, человъпъ можетъ пользоваться неограниченною вольностью, не нуждаясь въ юридическихъ опредъленіяхъ; въ образованномъ обществъ, сохраненіе свободы возможно только при развитіи права. Гдё юридическія нонятія шатки или скудны, тамъ изчезаетъ и свобода. Но, становясь правомъ, свобода получаеть уже общій характерь. Она опредвляется и охраняется общественною властью, отъ которой исходить законь, и которой отдъльное лице должно подчиняться, ибо шикто не можетъ быть судьею собственнаго права. Съ другой стороны, всякое право должно быть ограждено отъ произвола. Каждый свободный членъ общества долженъ имъть возможность защищать свои права. При подчинении личной свободы общественной власти, это требование можеть быть удовлетворено единственно участіємъ гражданина въ самой власти, опредъляю щей и охраняющей права. Пока власть независима отъ гражданъ, права ихъ не обезпечены отъ ел произвола; въ отношении къ ней лице является безправнымъ. Общественный характеръ, пріобрътаемый свободою въ человъческихъ обществахъ, ведетъ слъдовательно къ тому, что личное нраво должно искать себѣ гарантіи въ правѣполнтическомъ, посредствомъ котораго каждый, участвуя въ общихъ ръшеніяхъ, пріобрътаеть такое же вліяніе на другихъ, какъ и тъ на него. При взаимности правъ и обязанностей, политическая свобода является послёдствіемъ личной, какъ высшее обезпеченіе нослёдней. На этомъ основанія, гражданамъ предоставляется большее или меньшее участіе въ судъ, въ управленіи, наконець въ законодательствъ. Этого м ало: политическая свобода вытекаетъ изъ свободы личной, не только въ видъ гарантіи права, но и вслъдствіе того, что граждане, какъ члены союза, участвуютъ въ общихъ всъмъ дълахъ. Государство есть соединеніе свободныхъ людей, и его интересы суть вмъстъ интересы гражданъ, не какъ частныхъ лицъ, а какъ членовъ цълаго. Дъятельность лица вращается здъсь уже не въ частной, а въ общественной сферъ; въ его свободъ и правахъ выражается уже не одно личное начало, а отношеніе къ союзу. Политическая свобода состоитъ въ томъ, что гражданинъ, какъ членъ государства, участвуетъ въ общихъ дълахъ, а это даетъ ему участіе и въ управляющей дълами власти. Онъ получаетъ вліяніе на другихъ вслъдствіе того, что опъ участникъ общаго дъла, которое касается и его самого.

Такимъ образомъ, политическая свобода является высшимъ развитіемъ свободы личной. Свобода есть источникъ политическаго права, какъ и всякаго другаго Однако съ другой стороны, ифтъ сомифнія, что, получая такое развитіе, стаповясь на эту степень, она пріобрътаетъ совершенио иной характеръ, нежели въ частной жизни. Изъ личной она превращается въ общественную, решаетъ судьбу всехъ, становится органомъ цёлаго. Поэтому здёсь къ началу нрава присоединяется начало обязанности. Гражданинъ, пивющій долю власти, должень дъйствовать не для личныхъ выгодъ, а во имя общаго блага; онъ долженъ носить въ себъ сознание не только своихъ частныхъ цълей, но и общихъ началъ, господствующихъ въ общественной жизни. А для этого требуется высшая способность. Невозможно дать участіе въ управленіи человъку, не понимающему государственныхъ интересовъ. Это значило бы принести высшія начала, общее благо въ жертву личной свободъ, тогда какъ вся общественная жизнь держится подчиненіемъ личнаго начала общественному. Поэтому неспособные должны быть устранены отъ участія въ политическихъ правахъ. Это признается во всёхъ государствахъ въ мірё, даже самыхъ демократическихъ, гдъ свобода лежитъ въ основании всего государственнаго устройства. Вездъ женщины и дъти, какъ неснособныя, лишены политическихъ правъ, хотя они, какъ свободныя лица, пользуются правами гражданскими. Если нъкоторые демократы, даже весьма серьозные, какъ Милль, требуютъ права голоса и для женщинъ, то это странное ненониманіе различнаго назначенія половъ остается одинокимъ заблужденіемъ. Здравый смыслъ человъческаго рода до сихъ норъ не допускаль приложенія этой иден къ законодательству. Впрочень и

эти писатели требуютъ для женщинъ политическихъ правъ не во имя свободы, а во имя способности, считая женщину столь же способною въ государственной жизни, какъ и мущину.

Итакъ, если свобода служитъ источникомъ политическаго права, то способность составляетъ необходимое его условіе. Начало способности прилагается впрочемъ не къ отдёльнымъ лицамъ, которыя изчезаютъ въ массъ и для государственнаго управленія не имъютъ значенія, а къ тъмъ общественнымъ классамъ, которые призываются къ участію въ общихъ дълахъ. Поэтому обыкновеннымъ признакомъ политической способности является имущество, хотя къ этому могутъ присоединяться и другіе, напримъръ доказательство извъстнаго образованія. Въ отношеніи къ отдъльнымъ лицамъ, имущественное мърило можетъ неръдко быть ошибочнымъ: бъдный бываетъ способнъе богатаго. Но въ приложеніи къ цълымъ классамъ, это признакъ весьма существенный.

Въ этомъ легко убъдиться, взглянувши на тъ качества, изъ кото рыхъ слагается политическая способность.

Эти качества — разнообразнаго свойства: умственныя, нравственныя и матеріяльныя. Къ первымъ принадлежитъ сознаніе государственныхъ потребностей, для чего необходимы образование и знакомство съ общественными дълами. Тамъ, гдъ, вмъсто сознанія, господствуетъ слъпое чувство, политическая свобода дъйствуетъ, какъ неразумная сила, къ явному ущербу государственнымъ интересамъ, которые требують яснаго пониманія целей и средствь. Управленіе всегда должно находиться въ рукахъ разумной части народа. Но къ сознанію должно присоединяться нравственное свойство: постоянная готовность всёми сидами поддерживать общее дёло. Политическая свобода требуетъ отъ гражданъ неусыпной дъятельности, энергіи въ преслъдованіи общихъ цълей; иначе она покоится на шаткомъ основаніи. А это предполагаеть въ нихъ, какъ живость политическихъ интересовъ, такъ и привязанность къ порядку, то есть къ существеннымъ основамъ государственной жизни, къ потребностямъ власти, къ законности, къ пользамъ отечества, къ семейству, къ собственности, однимъ словомъ, къ тъмъ началамъ, на которыхъ строится данное общество, и которыхъ нарушение ведетъ къ нравственной и физической смутъ. Наконецъ, въ дополнение ко всему этому, для политической дъятельности требуется большая или меньшая самостоятельность положенія, которая даеть человіку возможность не быть орудіємь въ чужихъ рукахъ, а иміть собственный голось.

Всв эти качества, какъ сказано, не должны быть непременною принадлежностью всякаго леца, пользующагося политическимъ правомъ. Доказать ихъ въ каждомъ отдёльномъ случат и невозможно и безполезно. Нужно только, чтобы ими отличались тъ классы, которымъ вручается доля власти. Но въ массъ болъе всего содъйствуетъ ихъ развитію собственность. Она даетъ человъку и возможность образованія, и досугь для занятія политическими вопросами, и высшій интересъ въ общественномъ управленіи, и привязанность къ порядку, и наконецъ самостоятельность положенія. Только отвлеченный радикализмъ можетъ отвергать эту очевидную истину. Само по себъ, имущество не даетъ политической способности, но оно доставляетъ всъ условія, необходимыя для ея пріобрътенія. Имуществомъ отдъляются классы, посвящающіе себя умственному труду, отъ тёхъ, которые преданы физической работъ, а это различие занятий очевидно развиваетъ въ тъхъ и другихъ различную политическую способность. Конечно, можно представить себъ порядокъ вещей, въ которомъ образование равномфрно распространяется всюду, гдф политические интересы и привязанность къ порядку проникають въ самые глубокіе слои общества, а легкость полученія работы и высокая ея цінность дають даже поденщику и которую независимость положенія. При такихъ условіяхъ, нётъ причины отказать рабочимъ классамъ въ политическихъ правахъ. Но и здъсь, относительно всъхъ требуемыхъ качествъ, владъющіе классы имъють несомнънное преимущество передъ рабочими. Поэтому собственность, въ общемъ итогъ, служитъ лучшимъ мъриломъ политической способности. Въ этомъ отношении она стоитъ гораздо выше, нежели доказательство извъстнаго образованія. Прохождение черезъ школу не даетъ ни самостоятельнаго положения, ни практического взгляда на вещи, ни привязанности къ порядку. Напротивъ, образование безъ собственности слишкомъ часто дълаетъ человъка зависимымъ отъ тъхъ, которые способствують его возвышенію, или возбуждаеть въ немъ недовольство существующимъ общественнымъ устройствомъ, въ которомъ не легко проложить себъ дорогу. Образование возвышаетъ требования отъ жизни при недостаткъ средствъ къ ихъ осуществленію; поэтому здісь самая благопріятная почва для радикальныхъ идей. Человъкъ, получившій образованіе,

долженъ прежде всего доказать свою способность устройствомъ собственной своей судьбы, пріобрѣтеніемъ достатка, обезпечивающаго независимое его положеніе въ мірѣ. Таковъ удѣлъ человѣчества вообще, для котораго пріобрѣтеніе матеріяльныхъ благъ служитъ условіемъ для достиженія духовныхъ. Поэтому въ устраненіи бѣдности отъ политическихъ правъ нѣтъ ничего возмутительнаго для нравственнаго чувства. Работа и вниманіе бѣднаго устремлены на физическій міръ; покоряя природу человѣку, онъ получаетъ возможность возвыситься и къ политической дѣятельности, требующей матеріяльнаго обезпеченія, досуга и высшаго умственнаго развитія.

Однако политическая способность одижхъ общественныхъ вершинъ или одного класса, одного сословія, недостаточна для свободныхъ учрежденій. Послёднія зиждутся на совокупной дёятельности разнообразныхъ элементовъ, входящихъ въ составъ государства. Народное представительство должно служить выражениемъ цълаго общества, а не какой-либо части, ибо здёсь дёло идеть объ общей для всёхъ своболь, объ общественной власти, о решении судьбы всёхъ. Если низшіе классы, по недостатку способности и развитія, исключаются изъ политическихъ правъ, то высшіе должны представлять собою все разнообразіе существенныхъ интересовъ и элементовъ народной жизни. Поэтому, для водворенія политической свободы необходимо, чтобы способность въ ней глубово проникала въ общество, чтобы она была распространена въ различныхъ общественныхъ слояхъ, призываемыхъ къ совокупному участію въ общемъ дёлё. Въ нихъ должна быть развита не только политическая мысль, но и привычка къ согласной дёятельности, ибо иначе не установится единство направленія, невозможно правильное решение общихъ вопросовъ. Тамъ, где различные классы имъють противоположные интересы, возбуждающіе въ нихъ взаимную вражду, свобода становится знаменемъ раздора. Можно сказать, что политическая способность гражданъ состоитъ главнымъ образомъ въ умћніи соглашать разнообразныя стремленія свободы съ высшими требованіями государства. Но для этого необходимо, чтобы она сдълалась достояніемъ цълыхъ классовъ, связывая различные элементы народа сознаніемъ общихъ государственныхъ нуждъ.

При такихъ требованіяхъ, политическая свобода можетъ очевидно имъть большее или меньшее развитіе. Для разныхъ отраслей государственной дъятельности нужна не одинакая способность и въ граж-

данахъ, призываемыхъ къ участію въ дёлахъ. Степень способности, достаточная для низшихъ сферъ, можетъ быть совершенно недостаточна для высшихъ; ибо легче понимать ближайшіе интересы, нежели болье общіе и отдаленные, легче дъйствовать въ окружающей средь, нежели на болъе широкомъ поприщъ. Вслъдствіе этого, политическое право гражданъ можетъ ограничиваться участіемъ въ судъ, въ мъстномъ управленіи, или же простираться до участія въ верховной государственной власти. Точно также и представительное начало, вытекающее изъ политическаго права, можетъ существовать въ центръ и въ областяхъ, для общихъ государственныхъ дёлъ и для интересовъ мъстныхъ и сословыхъ, однимъ словомъ вездъ, гдъ личный голосъ гражданина всецъло замъняется голосомъ выборнаго человъка. Вездъ оно служить выражениемъ права гражданъ участвовать въ ръшении общихъ дълъ, а потому вручаетъ имъ долю общественной власти; но въ разныхъ сферахъ это право имъетъ различное значение. Главные виды суть представительство областное и центральное.

Мъстныя собранія, напримъръ настоящія наши земскія учрежденія, основаны также на представительномъ началъ. Законъ призываетъ ихъ къ участію въ управленіи мъстными дълами. Они не только даютъ совъты, но дълаютъ постановленія, обязательныя для гражданъ. Слъдозательно, они пользуются извъстною долею власти, ограничивая права областныхъ начальниковъ, назначаемыхъ правительствомъ. Послъдніе, дъйствуя во имя общихъ интересовъ, связываютъ областное управленіе съ государственнымъ, въ которое области входятъ, какъ части. Мъстныя же собранія являются представителями мъстныхъ нуждъ. Власть раздъляется и распредъляется между тъми и другими, такъ что они вмъстъ образуютъ общую систему областнаго управленія.

Все это относится однако къ сферъ чисто административной; политическаго въ тъсномъ смыслъ слова, то есть касающагося до интересовъ государства, какъ единаго цълаго, здъсь ничего нътъ. Собранія призываются къ обсужденію мъстныхъ интересовъ, а не общихъ государственныхъ. Надъ областнымъ управленіемъ возвышается верховная власть, которая контролируетъ его дъйствія, является надъ нимъ высшимъ судьею, даетъ и отнимаетъ права. Иногда, въ видъ исключенія, и мъстныя собранія получаютъ отчасти политическій характеръ. Не говоря объ учрежденіяхъ, сохраняющихся въ нъкоторыхъ стра-

нахъ, какъ остатокъ средневъковаго порядка и прежняго государственнаго раздробленія, подобные примъры встръчаются и въ новъйшихъ государствахъ. Такъ, напримъръ, въ Пруссіи въ 1823 году установлены были провинціальныя собранія съ правомъ обсужденія законовъ, касающихся области. Но подобное расширение въдомства областныхъ собраній вовсе не соотвътствуеть ихъ существу. Въ Пруссіи оно проистекло изъ желанія избъгнуть объщаннаго общаго представительства, замънивъ его дарованіемъ несравненно меньшихъ правъ. Вообще же, обсуждение политическихъ, а въ томъ числъ и законодательныхъ вопросовъ принадлежить центральнымъ учрежденіямъ, каково бы ни было ихъ устройство. Мъстное представительство, по своему характеру, должно ограничиваться чисто мъстными интересами, относительно которыхъ ему предоставляется доля власти. Если подъ именемъ политическаго права, въ противоположность личной свободъ, разумьть вообще всякое участие граждань въ общественной власти, то и мъстное представительство будетъ выражениемъ политическаго права; но право это вращается въ чисто административной области.

Гораздо высшее значение имъютъ общія представительныя собранія. Они призываются къ обсужденію и ръшенію государственныхъ дълъ. Въ нихъ выражается политическое право въ тъсномъ смыслъ, то есть участіе граждань въ общей или верховной власти государства. И здёсь впрочемъ политическое право можетъ имъть большій или меньшій объемъ. Могутъ существовать собранія выборныхъ съ чисто совъщательнымъ характеромъ. Они обсуждаютъ дъла, предлагаемыя имъ правительствомъ, но ръшение зависить не отъ нихъ. Они подаютъ только мижнія, которыя могуть быть приняты или отвергнуты верховною властью. Голосъ меньшинства имъетъ здъсь одинакую силу съ голосомъ большинства. Оба служать только способомъ освътить вопросъ со всъхъ сторонъ и указать на воззръніе, наиболье распространенное въ обществъ. Это одинъ изъ многихъ элементовъ, которыми верховная власть руководствуется въ своемъ сужденіи. Рёшеніе же предоставляется ей исключительно, всецёло; собраніе можетъ выразить извъстную мысль, но не имъсть ни воли, ни права.

Мы возвратимся въ послъдствіи къ совъщательнымъ собраніямъ и разберемъ подробнье ихъ возможныя выгоды и невыгоды. Здъсь мы ограничимся немногими указаніями. Прежде всего надобно замътить, что исторія не представляетъ примъровъ подобныхъ собраній, какъ

постоянных учрежденій. Встречаются только совещательныя собранія, свываемыя изрёдка, въ случай надобности, по волё верховной власти. Такъ какъ они не составляютъ постояннаго, пеобходимаго ор гана въ системъ государственныхъ учрежденій, то имъ не предоставляется никакихъ правъ; они только отвъчаютъ на вопросы, предлагаемые правительствомъ. Въ такомъ видъ, совъщательныя собранія вовсе даже не имъютъ представительнаго характера. На выборныхъ не переносится никакое право; они не представляютъ воли гражданъ. Это не болбе, какъ эксперты, знающіе люди, которые выбираются для цълей правительства, и точно также, съ одинакою пользою, могутъ быть назначаемы последнимъ. Выборное начало здесь въ сущности лишнее. Но какъ скоро собрание выборныхъ становится постояннымъ государственнымъ учрежденіемъ, непремъннымъ органомъ при обсужденіи и ръшеніи дълъ, такъ подобное безправіе немыслимо. Здъсь необходимо опредълить закономъ въдомство собранія, очертить кругъ его дъйствія, обозначить его права. Оно становится на вершинъ государства, и притомъ не какъ орудіе правительства, а какъ выраженіе воли народной. которой оно является представителемь. Выборное собраніе, по самому своему характеру, должно быть независимо отъ правительства, и если ему предоставляются извъстныя права, то оно тъмъ самымъ является причастинкомъ верховной власти. Дёла, входящія въ его вёдомство, не могутъ быть ръшены безъ его согласія, слъдовательно воля его является уже не подчиненною, а верховною.

Отсюда ясно, какое огромное разстояніе лежить между мъстнымь представительствомъ и народнымъ. Повидимому, они находятся другъ съ другомъ въ тъсной связи. Общее собраніе является какъ бы вънцомъ мъстнаго представительства, средоточіемъ, куда стекаются разсъянныя по разнымъ центрамъ мысли и желанія народа. Даже устройство, составъ и въдомство собраній въ обоихъ случаяхъ могутъ быть одинаковы или весьма сходны. Мъстное представительство занимаетъ въ кругу областнаго управленія то самое положеніе, которое центральное имъетъ въ высшей сферъ. Поэтому общее собраніе представляется естественнымъ завершеніемъ зданія, основаннаго на мъстномъ представительствъ. Между тъмъ, за этимъ сходствомъ скрывается глубокое различіе: оно состоитъ не въ одномъ размъръ интересовъ, а въ самомъ качествъ представительства, которое, расширяясь и возвышалеь, прюбрътаетъ совершенно иной характеръ и значеніе. Одно вралесь, приобрътаетъ совершенно иной характеръ и значеніе. Одно вралесь, приобрътаетъ совершенно иной характеръ и значеніе. Одно вралесь, приобрътаетъ совершенно иной характеръ и значеніе. Одно вралесь при представительства в приобрътаетъ совершенно иной характеръ и значеніе.

щается въ сферъ административной, другое въ области политической; одно даетъ гражданамъ подчиненное право участія въ управленіи низшими интересами общества, другое дёлаетъ ихъ причастниками верховной воли государства; одно оставляетъ неприкосновенцыми единство и независимость верховной власти, другое раздёляеть ее между различными органами, если не вручаетъ ее всецъло представительному собранію. Введеніе м'єстнаго представительства, при всемъ его значеній, совершается безъ переміны существенных основь государства; учреждение общаго представительнаго собрания измъняетъ самый корень, самое основание политической жизни народа — верховную власть. Подобная перемёна составляеть, можно сказать, самый важный, самый знаменательный шагь въ исторіи государства. Образъ правленія вытекаетъ изъ всего развитія народной жизни; опъ опредъляется характеромъ народа, его составомъ, положеніемъ, степенью образованія. Верховная власть является руководителемъ народа, высшимъ судьею его требованій и его интересовъ, органомъ всемірнаго его призванія. Поэтому измёнить образъ правленія совсёмъ не то, что дать ивстнымъ жителямъ право провести дорогу или построить богоугодное заведение. Первое не есть довершение втораго; оно вытекаетъ изъ гораздо высшихъ требованій и соображеній. Здёсь нужны иныя условія, иная способность.

## ГЛАВА 3.

УЧЕНІЕ О ПОЛНОВЛАСТІЙ НАРОДА.

Въ предъидущей главъ мы старались доказать, что народное представительство составляетъ высшее развитіе свободы, и что непремънное его условіе есть способность. Но неръдко участіе народа въ верховной власти выставляется безусловнымъ требованіемъ права, и это митніе поддерживается доводами, которые съ перваго взгляда могутъ показаться весьма убъдительными. Государственныя дъла касаются всъхъ; это совокупныя дъла всъхъ гражданъ, какъ членовъ государства. «Общій интересъ Англіи есть частный интересъ каждаго Англи-

чанина», говорить англійское изреченіе. Ничто, повидимому, не можеть быть справедливъе, какъ участіе въ управленіи общими дълами тъхъ лицъ, до кого они касаются. Самоуправленіе народа представляется требованіемъ естественнаго закона, а такъ какъ для завъдыванія государственными дълами установляется верховная власть, то послъдняя очевидно должна принадлежать народу. Самоуправленіе тождественно съ полновластіемъ народа. Принявши это начало, мы немедленно приходимъ къ заключенію, что граждане всегда могутъ требовать народнаго представительства, какъ прирожденнаго, неотъемлемаго своего права. Это прямое послъдствіе посылки.

Ученіе о полновластіи народа весьма распространено. Оно не только признается многими писателями, но составляєть сущность всякаго образа правленія, основаннаго на воль народной. Это начало принимается впрочемь въ двоякомъ значеніи. Одни разумьють подъ нимъ право народа располагать своею судьбою, установлять у себя тоть образъ правленія, который ему приходится. Другіе же понимають подъ этимъ словомъ демократическое правленіе, въ которомъ верховная власть постоянно принадлежить народу, имьющему неотъемлемое право управлять государственными дълами или непосредственно или черезъ уполномоченныхъ. Эти два различныя понятія обозначаются даже разными именами. Первое называють иногда національнымъ полновластіемъ (souveraineté nationale), второе собственно полновластіемъ народа (souveraineté du peuple).

Прежде, нежели мы приступимъ къ обсужденію этого вопроса, не. обходимо замѣтитъ, что слово: народъ или нація принимается въ двухъ различныхъ значеніяхъ, которыхъ смѣшеніе подаетъ поводъ къ весьма существеннымъ недоразумѣніямъ. Подъ именемъ народа разумѣется иногда совокупность гражданъ, образующихъ единое тѣло, устроенныхъ въ государство, слѣдовательно со включеніемъ правительства, которое составляетъ непремѣнную часть государственнаго устройства; иногда же народомъ называется совокупность гражданъ въ противоположность правительству. Въ первомъ случаѣ, полновластіе народа однозначительно съ полновластіемъ государства, ибо народъ, организованный, какъ единое тѣло, съ правительствомъ во главъ, есть именно государство. Для управленія этимъ союзомъ существуетъ въ немъ верховная власть, которая принадлежитъ извѣстному, закономъ опредѣленному органу: народному собранію, аристокра-

тической колдегіи, монарху, или нѣсколькимъ органамъ въ совокупности. Все это образы правленія, которые встрѣчаются въ исторіи и въ жизни; каждый изъ нихъ имѣетъ свою законную силу и признается народомъ. Но въ этомъ смыслѣ нельзя говорить о самоуправленіи народа, ибо ено будетъ означать управленіе государственными дѣлами посредствомъ закономъ установленныхъ органовъ верховной власти.

Въ иномъ смыслѣ принимаетъ слово: народъ ученіе о народномъ или національномъ полновластіи. Здѣсь подъ этимъ именемъ разумѣется совокупность гражданъ въ противоположность правительству. Послѣднее ставится въ зависимость отъ первыхъ, которымъ приписывается верховная власть въ государствѣ. Все различіе между обоми видами ученія заключается въ томъ, что одно считаетъ постоянною принадлежностью народа только власть учредительную или право установлять въ государствѣ извѣстный образъ правленія: другое же всю полноту верховной власти, во всѣхъ ея отрасляхъ: законодательной, правительственной и судебной.

Въ политической наукъ давно высказывалась мысль, что при первоначальномъ соединеніи людей въ государство, народъ имъстъ право установлять тотъ или другой образъ правленія, перенося естественно принадлежащую ему верховную власть на избранныя имъ лица. Эта теорія изчезла вийстй съ понятіями о состояній природы и о первоначальномъ договоръ людей. Но въ настоящее время утверждаютъ, что всякій народъ имъетъ постоянное право установлять у себя тотъ образъ правленія, который соотвътствуетъ его потребностямъ. Въ этомъ возэръніи выражается стараніе согласить демократическія начала съ возможностью и правомърностью различныхъ образовъ правленія, которые иначе, съ демократической точки зрвнія, лишаются всякаго юридическаго основанія. Эта теорія перешла даже въ некоторыя законодательства. Такъ современная французская конституція, основанная на волъ народной, узаконяетъ и отвътственность императора передъ народомъ. Это совершенно последовательно, ибо кто располагаетъ образомъ правленія, тотъ имбетъ и право подвергать правителей ответственности, смёнять ихъ и замёнять другими. Но спрашивается: какимъ способомъ можетъ французскій народъ выразить свою верховную волю? гдъ органъ учредительной его власти? На это конституція не даетъ отвъта. Власть эта пе лежитъ въ законодательномъ сословіи, которое имъетъ свое опредъленное въдомство: обсужденіе законовъ, предлагаемыхъ ему правительствомъ. Объ отвътственности передъ нимъ императора не можетъ быть речи. Оно не иметъ даже и права обвиненія. Такимъ образомъ, еслибы народъ захотълъ на дълъ воснользоваться приписанною ему властью, онъ могъ бы сдълать это единственно посредствомъ революціи. Но революція не есть право, а нарушение права. Она можеть иногда быть оправдана обстоятельствами, притъспеніями, но никогда не можетъ быть выраженіемъ правомърнаго образа дъйствія. Въ правильномъ государственномъ порядкъ она немыслима. Право на возстапіе, провозглашенное конституцією 1793-го года, есть узаконеніе анархіи. Очевидно слъдовательно, что современная французкая конституція содержить въ себъ несообразность. Она даетъ народу право и лишаетъ его возможности осуществить это нраво; она установляетъ власть и не учреждаеть для нея органа. Но власть, не имъющая органа, чистый вымысель. Безь юридической организаціи невозможно никакое обязательное постановление, невозможно и единство воли, необходимое для существованія власти. Последняя можеть принадлежать народу, какъ совокупности лицъ, какъ устроенному тёлу, а не разсъяннымъ единицамъ, которыя, не имъя законнаго органа не могутъ имъть и власти.

Эта несообразность не есть однако простой педосмотръ или уловка законодателя. Противоръчіе лежить глубже; оно заключается въ несовитстности наследственной монархіи съ правомъ народа раснолагать верховною властью. Монархъ не президентъ республики; онъ по существу своему независимъ отъ народа. Первоначально верховная власть можетъ быть вручена ему последнимъ, но за темъ она пріобрътается по наслъдству, по законному праву, а не по волъ гражданъ. Тоже самое относится ко всякому образу правленія, въ которомъ существують независимые оть народа органы. Только тамъ, гдф вся полнота власти сосредоточивается въ народъ, ему принадлежитъ и право установлять тотъ или другой образъ правленія; ибо учредительная власть составляеть самую существенную часть верховной власти. Въ этомъ случав, народъ можетъ ввести у себя и наследственную монархію. Но какъ скоро этотъ актъ совершился, какъ скоро герховная власть перенесена на другое лице, какъ скоро установленъ для нея повый, самостоятельный органь, такъ учредительная власть народа прекращается. Воля его перестаеть быть верховною. Онъ лишается права измѣнять по желанію образъ правленія, точно также какъ неограниченный монархт, давши конституцію, лишается права измѣнять и отмѣнять ее произвольно.

Такимъ образомъ, ученіе о національномъ полновластіи приводитъ къ несообразностямъ, неизбъжно вытекающимъ изъ желанія примирить два несовиъстныя начала: неотъемлемыя верховныя права народа и узаконяемое исторією и жизнью существованіе образовъ правленія, въ которыхъ эти права не признаются. Желая избъгнутъ крайностей и противоръчій, вытекающихъ, какъ увидимъ далъе, изъ другой, болъе послъдовательной теоріи, это ученіе останавливается на полудорогъ и само запутывается въ противоръчіяхъ. Оно признаетъ постоянною принадлежностью парода одну только власть учредительную, между тъмъ какъ другія отрасли верховной власти находятся въ прямой зависимости отъ последней. Оно не установляетъ даже органа этой власти, предоставляя народу одно только голое право, возводя революцію на степень государственнаго учрежденія. Иначе и быть не можеть при этомъ воззръніи, ибо какъ скоро учредительная власть народа пріобрътаетъ постоянный, законный органъ, имъющій право смънять и измёнять всё власти, такъ послёднія становятся отъ него зависимыми. Онъ перестають быть верховными; все государственное полновластіе сосредоточивается въ народъ. Это и бываетъ въ демократическихъ республикахъ, гдъ неръдко установляются особые органы и способы дёйствія для учредительной власти, какъ то: особыя собранія или утвержденіе всякой переміны конституціи всеобщею подачею голосовъ. Здёсь вся полнота верховной власти принадлежитъ народу, который съ одной стороны установляетъ основный законъ государства, съ другой стороны управляетъ дълали посредствомъ своихъ представителей. Въ смъшанныхъ образахъ правленія, народу принадлежитъ часть учредительной власти; но исторія не представляеть примфровь такой государственной формы, гдф бы верховная власть принадлежала извъстному лицу или лицамъ, а народъ сохраняль бы за собою право смёнять правителей и установлять иной образъ правленія. Вездъ право измънять устройство верховной власти принадлежить тому, кому принадлежить самая власть, каковъ бы ни былъ ея составъ, будь она монархическая, аристократическая, демократическая или смъшанная. Это правило нарушается только революціями; но революція, какъ сказано, не есть право, а фактъ, ниспровергающій право.

Гораздо послѣдовательнѣе писатели, которые признаютъ за народемъ не одно только мнимое право установлять у себя тотъ или другой образъ правленія, а всю полноту верховной власти, считая самоуправленіе народа естественною, неотъемлемою его принадлежностью. Это ученіе имѣетъ богатую литературу, оно основывается на весьма сильныхъ доказательствахъ, на пемъ зиждутся дѣйствительныя государства.

Въ чемъ же состоятъ его основанія?

Красугольный камень всей системы лежить въ понятіи о прирожденной свободъ человъка. По природъ своей, человъкъ-существо свободное, и въ этомъ качествъ онъ равенъ другимъ, ибо человъческая свобода у всъхъ одинакова. Единственная справедливая граница личной свободы заключается въ свободъ другихъ. Въ этомъ взаимномъ ограниченій свободы состоить весь юридическій законь. Таково начало, провозглашенное въ знаменитомъ Объявленіи о правахъ человёка и гражданина, которое было выработано французскимъ учредительнымъ собраніемъ 1789 года; таково же начало, выставленное Кантомъ въ его ученін о естественномъ правъ. Но такъ какъ исполненіе юридическаго закона немыслимо безъ принудительной власти, то люди, соединяясь въ общества, установляютъ у себя властъ, съ цёлью оградить свободу каждаго отъ нарушеній со стороны другихъ. Свободныя лица вступаютъ въ общество по своей воль, по общему согласію, на основаніи договора о взаимномъ охраненіи правъ. Они установляютъ общественную власть для обезпеченія свободы, а не для ея нарушенія. Потому человінь остается свободнымь и вь обществі; подчиняясь общимъ постановленіямъ, онъ повинуется только собственной своей воль, имья въ виду свои личныя выгоды Власть, псполняющая законъ, является органомъ и выраженіемъ общей воли гражданъ, и потому должна находиться въ постоянной зависимости отъ последнихъ. Если она преступаетъ свои предълы, если она нарушаетъ свободу и права гражданъ, народъ можетъ смънить ее и замънить другою. Послъдзвательное развитие учения, основаннаго на свободъ, ведетъ къ установленію республиканскаго образа правленія, какъ единственнаго правом врнаго.

Впрочемъ, защитники этого учейія расходятся между собою на счетъ той доли свободы, которая должна быть предоставлена гражданамъ въ обществъ или государствъ. На этой точкъ начинаются разноръчія и

противоръчія, обличающія несостоятельность всей системы. Очевилно. что человъкъ не можетъ сохранить въ обществъ ту полноту свободы, которою онъ могъ бы пользоваться въ одинокомъ состояніи, въ пустынъ, гдъ онъ не окруженъ другими людьми, гдъ воля его не сталкивается съ чужою. Въ общественной жизни ограниченія пеобходимы, столкновенія неизбъжны. Но гдъ граница права? и кто надъ нею суцья? Естественный законъ, вытекающій изъ разума, здісь недостаточенъ: нужны положительныя постановленія. Человъкъ, въ силу присущаго ему права, налагаетъ руку на виёшній, вещественный міръ, подчиняеть его своимъ нуждамъ и целямъ, делаеть его своею собственностью. Но естественный законъ, положивши природу къ ногамъ человъка, не опредъляетъ, что должно принадлежать одному и что другому. На счетъ собственности, ея границъ, ея пріобрътенія и перехода изъ рукъ въ руки, должны существовать положительныя очредъленія закона, обязательныя для всёхъ. Даже и при господствё законныхъ правилъ, неизбъжны безпрерывныя и разнообразныя столкновенія между людьми, ибо права и интересы лицъ переплетаются на наждомъ шагу. Кто же будетъ здъсь законодателемъ и судьею?

Если при опредбленій правъ и при разбирательствъ споровъ, верковное ръшение предоставляется общественной власти, то свобода лица ничемъ не обезпечена. Въ обществе могутъ быть установлены несправедливые законы, судъ можетъ произнести неправедный приговоръ, власть можетъ быть обращена въ пользу однихъ лицъ и въ ущербъ другимъ. Исторія и жизнь представляють всему этому безчисленные примъры. Даже тамъ, гдъ общественная власть принадлежитъ самимъ гражданамъ, большинство последнихъ можетъ действовать несправедливо, притъснять меньшинство. Если, напримъръ, перевъсъ на сторонъ собственниковъ, то ничто не мъщаетъ имъ издавать законы и постановлять рёшенія, стёснительныя для неимущихъ, затруднять последнимъ пріобретеніе собственности, ставить ихъ въ зависимое отъ себя положение. Наоборотъ, большинство неимущихъ будетъ стараться обобрать собственниковъ, обратить ихъ достояние въ свою пользу, посредствомъ налоговъ, новинностей, экспропріаціи. Всявдствіе этого, человікь, вступившій въ общество для своихъ выгодъ, для огражденія своей свободы, вийсто обезпеченія правъ, находитъ въ немъ притъсненіе. Никакое устройство власти не въ состояніи этого предупредить. Между тимъ ничто, кроми собственной его воли,

не обязываетъ его повиноваться власти. Самое подчинение меньшинства большинству не составляетъ требованія естественнаго закона, какъ скоро мы личную свободу признаемъ за основание всего общественнаго быта. Если человъкъ, вступая въ общество, обязался подчиняться общему ръшенію, то на то была его добрая воля; онъ ограничилъ прирожденную свою свободу для собственныхъ выгодъ. Если же эти выгоды оказываются мнимыми, если цёли, для которыхъ онъ вступиль въ общество, не достигаются, если его свобода и его права подвергаются нарушенію, что мъшаетъ ему взять свое согласіе назадъ, отказать власти въ повиновеніи? Это темъ легче, что по начадамъ означенной теоріи, за общественною властью вовсе не признается неограниченное право надъ лицами. Власть, говоритъ Локкъ, имъетъ только тъ права, которыя переносятся на нее волею свободныхъ людей. Но никто не можеть перенесть на другаго такихъ правъ, которыхъ самъ не имъетъ. По естественному закону, никто не имъетъ права произвольно распоряжаться чужимъ лицомъ и имуществомъ; слѣдовательно, права власти простираются только на охраненіе естественныхъ правъ человъка. Еще далъе идетъ Пенъ, который утверждаетъ, что отдёльныя лица вручають власти только тё права, которыхъ сами охранять не могутъ. На тъхъ же началахъ основано все ученіе о прирожденныхъ правахъ человѣка, которыя и въ государствъ остаются неотчуждаемыми и неприкосновенными. Но если каждый членъ общества сохраняетъ за собою прирожденныя свои права, не подлежащія дійствію власти, то кто будеть судьею въ случай нарушенія ихъ со стороны послідней? Очевидно самое лице, которое считаеть свои права нарушенными, и на этомъ основании всегда можетъ не повиноваться предписанію. Это последствіе признавалось публицистами XVIII-го въка, которые, логически проводя свой принципъ до конца, утверждали, что человъкъ въ каждое мгновение имъетъ право взвъшивать выгоды и невыгоды общежитія, и если последнія перевешиваютъ первыя, отказать власти въ повиновеніи и выступить изъ общественнаго союза.

Очевидно однако, что подобное общественное состояние немыслимо. Если человъкъ, въ силу прирожденной ему свободы, остается судьею ръшений общественной власти и можетъ не повиноваться имъ, какъ скоро находитъ ихъ несправедливыми или невыгодными для себя, то общественный порядокъ становится невозможнымъ. Вмъсто единой

воли, владычествующей въ обществъ, водворяется господство частнаго произвола; столкновенія рождають анархію. Правильное общежитіе возможно только тамъ, гдѣ лице отказывается отъ естественной свободы, гдѣ оно перестаетъ быть судьею своихъ правъ и своихъ интересовъ и повинуется рѣшеніямъ общественной власти, хотя бы оно считало ихъ для себя невыгодными или несправедливыми. Это понялъ Руссо, который замѣнилъ ученіе о прирожденныхъ правахъ человѣка теоріею народовластія.

Руссо — выстій представитель демократической школы; сочиненіе его «Объ общественнюмъ договоръ» — вънецъ теоріи народнаго полновластія. Оно не только сдълалось основною книгою демократической партіи во Франціи, но имъло огромное вліяніе и на первостепенныхъ нѣмецкихъ мыслителей конца XVIII го вѣка, на Канта, на Фихте, которые изъ него почерннули значительную часть своихъ политическихъ ученій. И точно, никто, ни прежде ни нослѣ, не высказываль съ такою силою и съ такимъ краснорѣчіемъ началъ человѣческой свободы и народнаго самоуправленія, никто съ такою неотразимою логикой не выводилъ послѣдствій изъ этихъ началъ. Но самая послѣдовательность выводовъ обличаетъ недостаточность исходной точки.

«Человѣкъ рожденъ свободнымъ, а между тѣмъ онъ въ цѣпяхъ»: такъ начинаетъ Руссо свое изложеніе. Гдѣ тому причина? Добровольно отчуждать свою свободу человѣкъ не можетъ; онъ не въ правѣ этого сдѣлать, ибо не можетъ отказаться отъ собственной природы. Всякій актъ, основанный на подобномъ отчужденіи, безъ всякаго обязательства съ другой стороны, самъ но себѣ ничтоженъ. Слѣдовательно, и власть подчиняющая себѣ свободу, не имѣетъ въ себѣ ничего правомѣрнаго. Потому всѣ правительства настоящія, прошедшія и будущія, которыя не вытекаютъ изъ свободной воли гражданъ, лишены законцаго основанія. Это плодъ насилія, противъ котораго народъ всегда имѣетъ право возстать.

Но какимъ образомъ можетъ человъкъ сохранить въ государствъ прирожденную ему свободу? Передать общественной власти часть своихъ правъ, удержавъ за собою другую, невозможно, ибо въ этомъ случаъ каждый остается судьею своего нрава, слъдовательно, водворяется не порядокъ, а анархія. Полное отчужденіе естественной свободы въ пользу государства неизбъжно; но человъкъ долженъ получить

ее обратио въ другомъ видъ. Вознаграждение состоитъ въ томъ, что онъ самъ становится членомъ полновластнаго тъла, частью верховной власти въ государствъ. Онъ отказался отъ своей свободы въ пользу всъхъ, но зато пріобръль долю власти надъ всёми. Онъ естественную свободу промъняль на свободу политическую. Онь подчиниль первую ръшеніямь общей воли, но участвуя самъ вь этихъ ръшеніяхъ, онъ покоряется только собственной воль. Въ этомъ состоить сущность первоначальнаго общественнаго договора, который составляеть, по мнинію Руссо, единственное правом врное основание государственнаго устройства. Только тотъ образъ правленія имбетъ законную силу, который зиждется на неотъемлемомъ и неотчуждаемомъ полновластіи народа, на непосредственномъ участін каждаго гражданина въ постановленіяхъ верховной власти. Потому Руссо последовательно отвергаеть представительное начало, ибо здёсь гражданинъ всецёло переносить свою волю на другое лице. Въ представительномъ правленіи, говоритъ Руссо, гражданинъ свободенъ только въ ту минуту, когда онъ подаеть голось на выборахь; за тъмъ онь лишается державнаго своего права, онъ перестаетъ быть гражданиномъ, онъ обращается въ ничто.

Логическая послѣдовательность должна была привести Руссо къ признанію политическихъ правъ за женщинами и за дѣтьми. Женщина точно такое же свободное существо, какъ и мущина; на какомъ же основаніи можно исключить ее изъ участія въ политическихъ правахъ, какъ скоро единственнымъ источникомъ права признается свобода, а начало способности не принимается въ расчетъ? Точно также, если человѣкъ рождается свободнымъ, то свобода принадлежитъ ему съ дѣтства; никто не имѣетъ права подчинить ребенка общественной власти, если онъ самъ не изъявилъ на то согласія и самъ не участвовалъ въ общемъ рѣшеніи. Однако Руссо не касается даже этихъ вопросовъ; это единственная непослѣдовательность, въ которой можно его упрекнуть. Зато къ остальнымъ затрудненіямъ, вытекающимъ изъ придуманнаго имъ общественнаго устройства, онъ приступаетъ прямо и устраняетъ ихъ смѣло, не смотря ни на какія несообразности. А затрудненія многочисленны.

Легко сказать, что участвуя въ общемъ, обязательномъ для всёхъ постановленіи, я подчипяюсь только собственной своей волё и такимъ образомъ сохраняю свою свободу. На дёлё выходитъ ппое. Въ собраніи возникаютъ различныя мнёнія, образуются большинство и мень-

шинство. Если я остаюсь въ меньшинствъ, то постановление составляется противъ моей воли; я по необходимости долженъ подчиняться чужой, и свобода моя изчезаетъ.

Руссо видълъ это возражение; какъ же очъ его устраняетъ? Онъ утверждаетъ, что подавая голосъ въ собрани, никто не желаетъ побъды собственнаго мнѣнія, а хочетъ, чтобы восторжествовало общее, то есть мнѣніе большинства. Какъ скоро перевѣсъ оказывается на другой сторонъ, то каждый видитъ, что онъ ошибался, считая свое мнѣніе общимъ, а потому немедленно измѣняетъ свою волю и переходитъ на другую сторону.

Этому очевидному софизму противоръчить существование партій во всъхъ свободныхъ государствахъ. Партіп, какъ въ обществъ, такъ и въ законодательныхъ собраніяхъ, находятся въ постоянной борьбъ и вовсе не желають торжества противной стороны. Если состоится ръщение несогласное съ мнъниемъ той или другой, то побъждениая не только не отказывается отъ своихъ мыслей и желаній, а напротивъ, старается дъйствовать съ новою силою, чтобы привлечь большинство и восторжествовать надъ противниками. Такимъ на свою сторону образомъ, вмёсто общей воли, которая должна выражаться въ законё, господствуетъ частная воля той или другой партіи. Руссо понималь и это, но старался устранить зло совершеннымь запрещеніемъ партій въ своемъ государствъ. Каждый долженъ подавать голосъ за себя, на основаніи мивнія, выработаннаго имъ самимъ. Всякія предварительныя сходки, совъщанія, всякія дъйствія заодно, строго преслъдуются законами. Вивсто свободы установляется деспотизив.

Однако и уничтоженіе партій пе устраняєть возможности рѣшеній несправедливых или невыгодныхь для меньшинства. Это опять не ускользнуло отъ Руссо, который и противь этого зла придумаль средство, столь же неприложимое, какъ и первое. Оно состоить въ томъ, что всякое постановленіе верховной власти должно одинаковымь обра зомъ касаться всѣхъ, такъ что каждый, подавая голосъ, знаетъ что рѣшеніе падетъ на него самаго. Но вслѣдствіе этого правила становятся невозможными всякіе частные законы, опредѣляющіе права или выгоды извѣстнаго разряда лицъ въ государствѣ, напримѣръ законы земледѣльческіе, торговые. Подобное законодательство можетъ существовать единственно при томъ условіи, чтобы всѣ имѣли одинакія занятія, одинакую собственность, даже одинакій полъ. Иначе закону

нътъ возможности установлять для всёхъ одии права и приносить всёмъ равную пользу. Другое послёдствіе этого правила состоитъ вътомъ, что народное собраніе лишается всякой исполнительной и судебной власти, ибо та и другая всегда касаются извъстиыхъ лицъ. Самое производство выборовъ не можетъ быть предоставлено народу, какъ верховной власти, ибо выборы касаются не всёхъ, а нѣкоторыхъ. Руссо прямо отрицаетъ у народа это право, въ силу того же положенія. А между тѣмъ, такъ какъ правительство должно исходить изъ народа, быть подчиненнымъ, исполнительнымъ органомъ верховной воли, то здѣсь опять возникаетъ затрудненіе. Руссо устраняетъ его тѣмъ, что народное собраніе, установивши, въ качествѣ верховной власти, извѣстный образъ правленія, затѣмъ внезапно превращается въ демократическое правительство, которое можетъ уже дѣлать выборы и совершать другіе правительственные акты. На совершенное ребячество подобной выдумки нечего указывать.

Такимъ образомъ, верховная власть ограничивается тёснымъ кругомъ законодательства, касающагося одинаково всёхъ гражданъ. Этимъ повидимому обезисчивается правильное рёшеніе, ибо никто самъ себё зла не желаетъ, а потому общее постановленіе будетъ всегда наиболье выгодное для всёхъ. Однако Руссо понималъ, что народъ не всегда видитъ настоящую свою пользу. Законодательство, говоритъ онъ, дёло самое трудное. Полезныя последствія закона или учрежденія рёдко могутъ быть поняты людьми, не испытавшими ихъ на дёль. Хорошее законодательство предполагаетъ въ народь такое рёдкое соединеніе условій и качествъ, какое почти никогда не встрёчается въ міръ. Надобно, чтобы общество было воспитано хорошимъ законодательствомъ; тогда только оно въ состояніи понять его выгоды. Но изъ этого слёдуетъ, что народъ неспособенъ самъ себё давать законы. И здёсь полновластіе народа оказывается несостоятельнымъ; необходимъ законодатель.

Съ другой стороны, законодатель не можетъ дъйствовать вопреки волъ народной; это будетъ нарушение основнаго общественнаго договора. Онъ имъетъ право только предлагать свои законы на одобрение гражданъ. Между тъмъ народъ, не воспитанный еще законодательствомъ, не въ состоянии понять ихъ пользы. Какъ же выдти изъ этого круга? Для этого, говоритъ Руссо, существуетъ одно только средство: религіозный обманъ. Законодатель долженъ выдать себя за провоз-

въстника воли божества и тъмъ заставить народъ добровольно принять предлагаемые ему законы.

Религіозный обманъ! Таковъ результатъ, къ которому приходитъ Руссо въ послъдовательномъ развити своего ученія, точно также, какъ съ другой стороны онъ приходить къ необходимости рабства, котораго незаконность самъ признаетъ. Это кажется почти невъроятнымъ. Всъ эти ни съ чъмъ несообразныя условія, эти поразительные выводы обыкновенно ускользають отъ людей, которые, принимая на въру начало прирожденной свободы человъка и народнаго полновластія, не вглядываются ни въ основанія, ни въ послёдствія своего воззрвнія. Между твиъ Руссо грвшиль только силою логики. Признавши прирожденную свободу за единственное начало, на которомъ можно построить общество, онъ хотель сохранить ее въ государстве: и здесь каждый долженъ повиноваться только собственной своей волъ. Но такъ какъ это невозможно, такъ какъ необходимое условіе государственной жизпи состоить въ подчинении личной воли другимъ высшимъ началамъ, то противоръчія неизбъжны, и выпутаться изъ нихъ можно только посредствомъ повыхъ песообразностей и противоръчій.

Не трудно опровергнуть это учение простымъ сопоставлениемъ его съ дъйствительностью. На дълъ, человъкъ никогда не рождается свободнымъ, а напротивъ всегда зависимымъ. Опъ съ колыбели является членомъ извъстнаго семейства, общества, государства; онъ полчиненъ семейной и общественной власти; онъ связанъ условіями и постановленіями той среды, въ которой находится. Однимъ словомъ. онъ рождается не отвлеченнымъ существомъ, пользующимся неограниченною свободою и не знающимъ никакихъ обязанностей, а членомъ извъстнаго общественнаго организма, связывающаго въ одно цълое не только настоящія покольнія, но и прошедшія и будущія. Первоначальное состояние природы, о которомъ мечтали писатели XVII-го и XVIII-го стольтій, не болье, какъ вымысель. Оно никогда не существовало и не могло существовать; оно противоръчитъ природъ человъка. Такимъ же вымысломъ представляется и общественный договоръ, въ силу котораго отдёльныя лица образують изъ себя государство. Исторія не знаетъ такихъ договоровъ. Дъйствительныя государства основывались иначе, большею частью на правъ силы, на завоеваніи, на добровольномъ или принудительномъ подчиненіи отдъльныхъ, разбросанныхъ обществъ единой, существующей уже власти; иногда, хотя рѣже всего, на волѣ народной, но на волѣ, воспитанной уже государственнымъ бытомъ, признающей за основное начало не прирожденную свободу лица, а подчиненіе личной воли общественной и частныхъ выгодъ общему благу. На этихъ началахъ основаны и дѣйствительно существующія демократическія государства, въ которыхъ полповластіе народа означаетъ не право каждаго повиноваться только собственной своей волѣ, а напротивъ, обязанность подчинять свою волю чужой, то есть рѣшенію большинства или его представителей. На этой коренной общественной обязанности человѣка, на обязанности подчиняться установленной въ обществѣ власти, зиждутся и другіе образы правленія— монархическій, аристократическій, смѣшанный. Исторія и жизнь признаютъ правомѣрность каждаго изъ нихъ; каждый соотвѣтствуетъ извѣстнымъ государственнымъ цѣлямъ, извѣстнымъ потребностямъ человѣческой жизни и развитія, а потому имѣетъ одинакое съ другими право на существованіе.

Коренная ошибка ученія о полновластій народа заключается въ томъ, что оно личную свободу, личную волю человъка полагаетъ въ основание всего общественнаго зданія. Оно грушить односторонностью. Свобода — одинъ изъ элементовъ общественной жизни, и элементъ существенный, но не единственный и даже не верховный. Человъкъ, по природъ своей, существо свободное, а потому имъетъ права. Эти права должны быть признаны въ государствъ, которое состоитъ изъ свободныхъ лицъ, а не изъ рабовъ. Рабство есть унижение человъческаго достоинства, низведение человъка на степень орудія или животнаго. Но человъкъ не только существо свободное; онъ виъстъ съ тъмъ существо разумно-нравственное. Онъ не только живетъ и дъйствуетъ для собственныхъ цёлей, для личныхъ выгодъ и удовольствія, но онъ носитъ въ себъ сознание высшихъ, господствующихъ надъ нимъ началъ и законовъ; онъ имъетъ въ виду общіе интересы, связывающіе людей и создающие духовный міръ, въ которомъ вращается человъческая жизнь. Эта духовная связь существуеть не только между людьми, живущими въ данное время, но и между различными, следующими другъ за другомъ поколъніями. Каждое получаетъ отъ своихъ предшественниковъ умственное и нравственное наследіе, которое оно переработываетъ и умножаетъ собственною дъятельностью, передавая его затъмъ своимъ преемникамъ. Въ этомъ состоитъ органическое развитіе народовъ и человъчества. Отдъльное лице является членомъ органическаго цълаго, которое вводить его въ общій духовный міръ. Высшее его назначение, какъ разумно-нравственнаго существа, состоитъ не въ удовлетвореніи личныхъ потребностей, а въ дъятельности на общую пользу, въ служении господствующимъ въ мірѣ идеямъ и интересамъ. Эта высшая духовная жизнь и дёлаетъ человъка субъектомъ правъ. Права человъка должны быть уважаемы именно потому, что онъ существо нравственно разумное, которое носить въ себъ соззнаніе общихъ началь и служить высшимь цёлямь человёчества. Иначе онъ нисходитъ на степень животнаго, которое не имъетъ правъ, потому что не живетъ разумною жизнью, а ищетъ только удовлетворенія собственныхъ потребностей. Свобода человъческая есть свобода разумно нравственнаго существа. Человъкъ имъетъ права, потому что имъетъ обязанности. Наоборотъ, опъ имъетъ обязанности, потому что имъетъ права: если бы онъ не признавался существомъ свободнымъ, имъющимъ права, то съ него нельзя было бы требовать исполненія обязанностей. Оба начала обусловливаютъ другъ друга.

Принадлежность лица къ обществу есть, следовательно, не только право, но и обязанность. Человъкъ вступаетъ въ общество не только для удовлетворенія своихъ потребностей, но и по нравственно разумной пеобходимости Онъ является на свътъ не только существомъ свободнымъ, но и съ прирожденными обязанностями, которыя онъ получаетъ вийстй съ духовнымъ наслидіемъ предковъ, и которыя одни даютъ ему возможность пользоваться свободою и быть лицемъ нолноправнымъ. Изъ человъческихъ союзовъ, въ которыхъ признаются и осуществляются эти права и обязанности, высшій есть государство. Въ немъ народная жизнь получаетъ общую организацію, которою связываются и разсъяшныя лица и смъняющіяся покольнія. Оно установляетъ въ обществъ выстій порядокъ, оно водворяетъ правосудіе, управляетъ общими интересами, исполняетъ въ исторіи всемірное назначеніе народа. Рождаясь въ извъстной земль, составляющей для него отечество, человъкъ является на свътъ членомъ государства со всёми обязанностями гражданина. Онъ подчиняется закону, установ зяющему порядскъ, онъ повинуется верховной власти, издающей и прилагающей законь; онъ обязанъ служить государственной, цёли, -общему благу. Въ этомъ служении человъкъ находитъ удовлетворение не только своей разумно-правственной природы, но и личныхъ стремленій и выгодъ, ибо въ общей нользъ заключается и частная, общее благо имъетъ въ виду благосостояніе всъхъ. Здъсь онъ находитъ и осуществленіе своей свободы, ибо свобода есть одно изъ важнъйшихъ благъ человъка, одинъ изъ коренныхъ элементовъ общества; безъ нея невозможна разумная жизнь. Развитіе свободы, какъ требованіе общаго блага, составляетъ, слъдовательно, одну изъ цълей государства. Но эта цъль не единственная; входя въ составъ политическаго организма, свобода подчиняется высшимъ, господствующимъ въ немъ началамъ. А потому большее или меньшее ея развитіе зависить отъ другихъ элементовъ государственной жизни: отъ потребностей власти, порядка, закона, отъ разнообразныхъ интересовъ, которыми управляетъ государство, и отъ тъхъ условій, среди которыхъ оно живетъ.

Идеальная цъль государства, высшее требованіе общаго блага, состоить, конечно, въ полномъ и гармоническомъ развитіи всёхъ общественныхъ элементовъ; но къ этому идеалу народы приближаются раздичными путями и постепенно. Каждый народъ имбетъ свои особен ности; у одного преобладаетъ одинъ элементъ, у другаго инсй, у одного начало права, у другаго начало обязанности; одинъ установляетъ у себя демократію, основанную на личномъ участій каждаго гражданина въ государственномъ управленін; другой подчиняется господствующей надъ шимъ власти, освященной втрою, закономъ, исторіею; третій, наконецъ, старается сочетать оба противоположныя начала въ общихъ учрежденіяхъ. Даже у одного и того же народа, въ различныя времена, преобладаеть то одна цёль, то другая, то одинъ элементъ, то другой, смотря по насущнымъ его потребностямъ. Умственное и нравственное состояние общества, взаимныя отношения разнообразныхъ его элементовъ — сословій, партій, областей, наконецъ внёшнее положение государства и обстоятельства, въ которыхъ оно находится, все это рождаетъ различныя нужды и имъетъ различное вліяніе на государственное устройство.

Изъ этого следуетъ, что степень развитія свободы, мъсто, которое она занимаетъ въ общественномъ организмъ, верховное или подчиненное ея значеніе опредъляются не абсолютными требованіями разума, а относительными требованіями жизни. Политическая свобода не составляетъ неотъемлемаго права народа; въ ней нельзя видъть непремъннаго условія всякаго государственнаго порядка. Народное представительство установляется тамъ, гдт оно требуется общимъ бла-

гомъ, гдѣ оно отвѣчаетъ настоящимъ нуждамъ государства, гдѣ оно способно дѣйствовать въ согласіи съ другими элементами, гдѣ оно содѣйствуетъ достиженію извѣстныхъ цѣлей. Поэтому основный вопросъ состоитъ здѣсь въ пользѣ, которую оно приноситъ, и въ условіяхъ, которыя для него требуются.

## ГЛАВА 4.

СВОЙСТВА НАРОДНАГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

Если представительство не составляетъ вѣчнаго, неотъемлемаго права каждаго народа, если оно установляется и падаетъ во имя общественнаго блага, то спрашивается: въ чемъ состоитъ приносимая имъ польза? какимъ государственнымъ цѣлямъ можетъ оно содѣйствовать или мѣшать? каковы его выгоды и недостатки? однимъ словомъ, каковы его свойства?

Выгоды политической свободы и представительных учрежденій до такой степени очевидны, основанныя на нихъ либеральныя идеи до такой степени распространены въ литературъ и въ обществъ, что почти странно на нихъ останавливаться. Говорить объ этомъ нътъ возможности, не впадая въ общія мъста, давно всьмъ извъстныя. Гораздо чаще отъ вниманія не только публики, но и передовыхъ мыслителей, ускользаетъ оборотная сторона дъла, безъ которой однако остается непонятнымъ множество явленій въ исторіи и въ жизни. Нътъ ничего легче и пошлъе, какъ объяснять отсутствие политической свободы невъжествомъ народовъ и въ особенности насиліемъ правительствъ. Подобныя воззрѣнія столь же мало раскрываютъ смыслъ исторіи, какъ давно похороненныя объясненія минологіи обманами жрецовъ. Общество, которое руководствуется такими понятіями, которое въ политической свободъ видитъ абсолютное требованіе, а въ ея отрицаніи одно только насиліе, никогда не придетъ ни къ ясному сознанію своего положенія, ни къ правильному развитію своего государственнаго устройства: Въ дъйствительности, политическая свобода и основанныя на ней представительныя учрежденія не всегда

соотвътствуютъ общественной пользъ, точно такъ же, какъ они не составляютъ непремъннаго требованія права. Они упрочиваются, когда приносимыя ими выгоды перевъшиваютъ ихъ недостатки, но часто они падаютъ вслъдствіе внутренней своей несостоятельности, вслъдствіе того, что при данныхъ условіяхъ, они являются скоръе помъхою, нежели двигателемъ общественнаго развитія. Для яснаго уразумънія дъла необходимо слъдовательно обратить вниманіе на объ стороны.

Въ наше время едва ли кто станетъ отрицать огромныя и благодътельныя послёдствія, истекающія изъ представительныхъ учрежденій для народовъ къ нимъ приготовленныхъ, въ странахъ, гдъ установилось вождельное согласіе политической свободы съ властью, порядкомъ и общею пользою. Прежде всего, права и интересы гражданъ находять здёсь высшее обезнечение. Классы, облеченные политическимъ правомъ, имъютъ возможность стоять за себя, защищать и свои и общія выгоды. Участвуя въ верховной власти, представитель является въ ней законнымъ заступникомъ не только своихъ избирателей, но и всёхъ гражданъ въ совокупности. Законъ, утвержденный на общемъ согласіи, ограждаетъ права всёхъ и не подвергается произвольнымъ перемънамъ и нарушеніямъ. Власти, другъ друга сдерживающія, устраняють произволь, пресікають злоупотребленія, содійствуютъ прочности законнаго порядка. Нътъ сомивнія, что представительное устройство не составляетъ единственной гарантін права и свободы. Напротивъ, оно имъетъ значение только при существовании другихъ, ближайшихъ къ народу учрежденій, непосредственио касающихся жизни. Независимый, безкорыстный, хорошо устроенный судъ, надлежащая доля мъстнаго самоуправленія гораздо лучше охраняютъ личность, собственность и интересы граждань, нежели участіе ихъ въ верховной власти. Последнее составляетъ венецъ зданія, а не краеугольный его камень. Но безъ политической свободы, вск низшія гарантіи сами не ограждены отъ нарушенія. Власть, ничемъ не сдержанная, легко склоняется къ произволу. Низшіе органы правительства, тъ, которые приходятъ въ ближайшее соприкосновение съ гражданами, получають свое бытіе, свою силу и направленіе отъ власти верховной, а потому высшею гарантіею правъ и интересовъ народа можетъ быть только народное представительство, участвующее въ дъйствіяхъ и постановленіяхъ самой верховной власти. Вся конституціонная система Англіи, говорить Боркь, существуеть для того, чтобы

посадить 12 безпристрастных людей на скамью присяжных. Безусловнаго обезпеченія и здёсь нельзя найти, ибо оно вообще немыслимо въ человёческих обществахъ, но это высшее, какое возможно.

Такая кръпость права, такое ограждение свободы отъ произвола имъютъ огромное вліяніе на возбужденіе народныхъ силъ, на развитіе общаго благоденствія. Человъческая дъятельность требуеть простора и безопасности. Увъренность въ будущемъ, въ прочности порядка, въ невозможности произвола составляетъ первое условіе всякаго предпріятія. Только при свобод'ї, энергія лица можетъ проявиться во всей своей полнотъ; въ свободъ лежитъ главная пружина человъческаго совершенствованія. Куда бы мы ни обратились, вездъ существуетъ этотъ законъ. Промышленность достигаетъ высокой степени развитія только въ странахъ, гдъ упрочена свобода и ограждены права. Еще болже требуеть свободы духовная джятельность человжка, которая вся истекаеть изъ свободной мысли; для нея свобода также необходима, какъ воздухъ для физическаго организма. Поэтому свободные народы самые богатые и самые просвъщенные. Древнія республики, средневъковыя вольныя общины, новыя представительныя государства служать тому разительными доказательствами.

Однако не слъдуетъ и преуваличивать значенія свободныхъ учрежденій. Съ одной стороны, какъ мы замътили, низшія, ближайшія гарантіи могутъ существовать и безъ высшихъ. При нъкоторой степени общественнаго развитія, при благоразуміи правительства, он'в могутъ вполит удовлетворить народнымъ нуждамъ. Произволъ сдерживается нравственною силою общества, опасеніемъ неудовольствій желаніемъ блага въ правителяхъ, которые обыкновенно готовы дать подданнымъ всевозможныя учрежденія, охраняющія личность и собственность, если только не затрогиваются права верховной власти. Съ другой стороны, бури, вызываемыя политическою свободою, могутъ подвергать жизнь и имущество гражданъ гораздо большей опасности, вносить въ общественныя отношенія несравненно большую шаткость, нежели самый сильный деспотизмъ. Поэтому частные интересы обыкновенно ищуть успокоенія оть революціонныхъ смуть подъ сънью самодержавной власти, которая доставляетъ каждому возможность мирно заниматься своими дёлами и безопаснодостигать своихъ выгодъ. Просвъщенный абсолютизмъ, дающій гражданамъ всъ нужныя гарантін въ частной жизни, содъйствуеть развитію народнаго

благосостоянія гораздо болье, нежели республики, раздираемыя партіями. Стоитъ сравнить, напримъръ, революціонную Францію съ Пруссіею послъ 1815-го года. Поэтому, если влоупотребленія неограниченной власти ведутъ иногда къ общему застою, къ истощенію народныхъ сплъ, то съ другой стороны мы видимъ, что народы кръпнутъ и растуть подъ самодержавнымъ правленіемъ. Въ доказательство достаточно сослаться на Россію. Положеніе либеральныхъ писателей, что абсолютизмъ непремънно ведетъ къ паденію обществъ, далеко не всегда оправдывается исторією. Если намъ могутъ указать на примъры народовъ, склоняющихся къ упадку подъ неограниченною властью монарховъ, то надобно спросить, гдё тому причина: въ образъ ли правленія пли въ разложеніи самой жизни, при которомъ деспотизмъ остается единственною возможною формою общественнаго устройства? Последнее очевидно имело место въ римской имперіи, на которую нерѣдко ссылаются въ доказательство пагубнаго дѣйствія самодержавія. Древнія республики начали разлагаться и падать при господствъвъ нихъ свободныхъ учрежденій. Въ этомъ случав, абсолютизмъ не ускоряетъ, а скорте задерживаетъ неизбъжное паденіе. Общества дряхлёющія, какъ и новыя, нуждаются въ единой, сильной власти, которая одна въ состояніи охранять у нихъ миръ и безопасность. Политическая свобода полезна для народовъ только въ ихъ зрёломъ возрасть, въ полномъ цветь жизни. Поэтому и означенное выше положеніе, что представительное устройство, охраняя свободу и права граждань, наиболье содыйствуеть развитію общественныхь силъ, не слъдуетъ принимать за безусловное правило, приложимое ко всякому времени и ко всякому мъсту. Оно имбетъ значение только при извъстныхъ данныхъ.

Но охраненіе свободы, обезпеченіе права и проистекающее отсюда возбужденіе народныхъ силъ не составляютъ единственной, ни даже верховной цѣли государства. Личная свобода и частныя выгоды подчиняются въ немъ высшимъ пачаламъ; на первомъ мѣстѣ стоитъ благо цѣлаго союза. Поэтому, обсуждая пользу представительныхъ учрежденій, необходимо разсмотрѣть какое зпаченіе они имѣютъ для общихъ государственныхъ интересовъ, оказываютъ ли они имъ содѣйствіе или помѣху?

И здёсь во многихъ отношеніяхъ благодётельныя ихъ послёдствія неопровержимы. Все что можетъ сдёдать общественная мысль въ приложеніи къ государственной жизни, дается политическою свободою. Народное представительство служить постояннымъ органомъ общественнаго мнѣнія. Правда, это не единственное его выраженіе; существують и другіе пути: областныя и сословныя собранія, печать. Но въ народномъ представительствъ разсъянныя, частныя сужденія пріобрътаютъ общее средоточіе, общественное мнѣніе получаетъ правильную организацію. Пока мысль высказывается отдѣльными лицами или корпораціями, трудно судить, до какой степени она распространена; когда же она проявляется въ представительствъ, составляющемъ върное выраженіе общества, можно полагать, что это мнѣніе дъйствительно общее или по крайней мъръ весьма распространенное. Сосредоточиваясь въ верховномъ собраніи, оно получаетъ и особенный въсъ, какого не имъютъ разсъянныя, одиночныя сужденія; оно становится силою въ глазахъ правительства и народа.

Никто не станетъ утверждать, что общественное митніе всегда върно видитъ вещи и судитъ о нихъ безупречно. Въ теоретическихъ вопросахъ суждение массы не имъетъ никакого въса; часто одинъ человъкъ ближе къ истинъ, нежели цълый народъ. И въ практической жизни неръдко приходится прибъгать къ теоріи. Эта потребность ощущается особенно при законодательствъ новомъ, не испытанномъ на опыть; но и въ обыкновенныхъ дълахъ теорія часто бываетъ необходима. Такъ напримъръ, финансовые вопросы, хотя чисто практическіе, требуютъ основательнаго изученія экономической науки, а потому, разумъется, могутъ быть здраво обсуждаемы только весьма незначительнымъ количествомъ лицъ. И въ другихъ практическихъ вопросахъ, общественное мивніе неръдко ошибается, еще чаще увлекается временнымъчувствомъ или господствующимъ одностороннимъ направленіемъ. Оно ощущаеть эло и не знаеть способовь врачеванія, или кидается на средства, причиняющія еще большій вредъ. Оно р'ядко видить отдаленныя цъли и препятствія, а потому не всегда обнимаетъ вопросъ во всей его полнотъ. Правительство, стоящее выше частныхъ интересовъ и увлеченій, обычное въдблахъ, имбющее средства знать каждый вопросъ во всемъ его объемъ и собрать вокругъ себя наиболъе свъдущихъ людей, неръдко судитъ о государственныхъ потребностяхъ лучше общества.

Но если общественное мижніе не можеть считаться непогржшимымъ судьею политическихъ вопросовъ, если не следуеть подчиняться ему безусловно, то свободное его выражение всегда имъетъ неоспоримыя выгоды. Оно прежде всего обнаруживаетъ настоящее состояние общества и управленія. Существующее зло не таится внутри, а выходить наружу. Народныя нужды становятся извёстны всёмъ, а потому скоръе и легче могутъ быть изысканы средства исправленія недостатковъ. Въ государствахъ, гдъ политическая свобода не существуетъ, гдъ не допускается критика господствующаго порядка, гдъ выраженіе общественныхъ потребностей считается неуважениемъ къ власти, правительству и въ особенности монарху не всегда легко узнать настоящее положение дълъ. Злоупотребления тщательно скрываются, ибо обнаружить ихъ могутъ только тъ, которые сами въ нихъ виновны или за нихъ отвъчаютъ. Правителямъ выгодно представлять въ благопріятномъ свътъ результаты своего управленія и устранять всякое противоръчіе. Отсутствіе критики даетъ имъ возможность успокоиться на мысли, что все пдетъ хорошо, пока неожиданное событіе не пробудить ихъ отъ пріятной мечты. Такимъ образомъ, за блестящею обстановкою нередко скрываются бедность, безпорядовъ и беззаконіе, власть лишается настоящей опоры и твердой почвы для д'ятельности, зло накопляется въ тайнъ, неудовольствіе растеть, матеріяльныя и нравственныя силы народа падаютъ. Плодомъ такого порядка вещей является разслабленіе всего государственнаго организма или общественнный переворотъ, который разомъ измъняетъ весь жизненный строй народа.

Все это устраняется народнымъ представительствомъ, которое постоянно стоитъ на сторожѣ, поднимая голосъ во имя общественныхъ нуждъ и обнаруживая истинное положеніе дѣлъ. Здѣсь скорѣе можно ожидать избытка критики, нежели недостатка въ ней, по крайней мѣрѣ тамъ, гдѣ представители пользуются надлежащею независимостью. Но излишняя критика, при всѣхъ своихъ неудобствахъ, составляетъ гораздо меньшее зло, нежели успокоительныя мечты. Она всегда содержитъ въ себѣ побужденіе къ дѣятельности. Можно изслѣдовать язвы, пока онѣ не наболѣли; исправленія совершаются постепенно, и не нужно разомъ приниматься за всѣ упущенныя мѣры, съ опасностью произвести общее потрясеніе въ государствѣ. Въ представительномъ собраніи общественная критика получаетъ особенный вѣсъ и значеніе. Пока жалобы высказываются частнымъ образомъ, въ прошеніяхъ, въ собраніяхъ, въ печати, трудно знать что въ нихъ истин

наго и что ложнаго; неръдко онъ преувеличиваются легкомысліемъ или желаніемъ играть общественную роль. Правительство не можетъ все изслъдовать и на все отвъчать, и самый отвътъ не всегда становится всъмъ извъстнымъ. Въ представительномъ собраніи высказывается только то, что дъйствительно имъетъ иъкоторую важность, за критикою немедленно слъдуетъ отвътъ, всъ элементы сужденія здъсь на лице, а потому легче обнаружиться истинъ.

Этого мало. Народное представительство не только служить органомъ общественныхъ потребностей, но оказываетъ правительству значительное пособіе и при обсужденіи средствъ къ устраненію зла. Если опо не всегда судитъ правильно, то во всякомъ случав оно вноситъ въ суждение новые элементы, новыя точки зрвнія, особенно касательно приложенія законовъ къ практикъ. Власть, стоящая на вершинъ, часто не знаетъ того, что совершается внизу. Законы, составляемые въ канцеляріяхъ, обсуждаемые собраніями сановниковъ, неръдко отзываются бюрократическимъ формализмомъ и совершенною непрактичностью. Подвергнуть ихъ сужденію общества всегда полезно, и лучшимъ для этого средствомъ служитъ представительное собраніе, въ которомъ сосредоточивается цвътъ общественной мысли. Даже невърное суждение имъетъ свои выгоды. Приложимость закона, польза, которую можетъ принести извъстная мъра, зависятъ не только отъ внутренной ихъ доброты, но и отъ состоянія общества, въ которомъ они должны действовать, отъ того межнія, которое иметь объ шихъ народъ. Законъ, вошедшій въ общее убъжденіе посредствомъ всестороннихъ и гласныхъ преній, пріобрътаетъ несравненно большую силу и пользуется большимъ довъріемъ, нежели законъ, обсужденный тайно и проникающій въ общество, къ нему неприготовленное.

Такимъ образомъ, пріобщая кь себѣ народное представительство, власть пріобрѣтаетъ новыя силы и новыя опоры. Она яснѣе видитъ состояніе общества, глубже вникаетъ въ его потребности, получаетъ новые элементы сужденія и можетъ дѣйствовать рѣшительнѣе, опираясь на довѣріе народа и на общую готовность поддерживать мѣры, одобренныя выборными людьми.

Но польза, приносимая государству народнымъ представительствомъ, не ограничивается свободнымъ проявленіемъ общественной мысли. Для этого были бы достаточны и другіе пути. Гораздо важнѣе то, что мысль здѣсь прямо переходитъ въ дѣло, что общественное мнѣ-

ніе становится выраженіемъ воли народной, участія гражданъ въ общихъ дълахъ государства. Правительство не только выслушиваетъ мнъніе, когда ему угодно, но и должно съ нимъ сообразоваться. Этимъ только способомъ установляется дъйствительный контроль общества надъ государственнымъ управленіемъ, а такой контроль бываетъ весьма полезенъ. Съ человъческою природою неразрывно соединены личные взгляды, стремленія и страсти, которые тъмъ легче проявляются въ управленіи общественными дёлами, чёмъ менёе власть встрёчаеть задержекь. Лучшимъ противодъйствіемъ этому неизбъжному злу служать права собранія, контролирующаго правителей и представляющаго интересы всёхъ, собранія, въ которомъ частные виды принуждены скрываться за общею пользою, и каждый членъ находится подъ надзоромъ общества. Взапиный контроль воздерживающихъ другъ друга властей составляетъ самое надежное обезпеченіе хорошаго управленія. Лица, которымъ ввъряется власть, подлежать здёсь отвётственности не передъ однимъ монархомъ, на котораго личныя вліянія всегда могуть быть сильны, какъ доказывають безчисленные примъры, а передъ независимымъ собраніемъ, представляющимъ самый народъ, который ощущаетъ на себъвыгоды или невыгоды управлепія.

Контролемъ представительнаго собранія устраняются и тъ произвольныя и необдуманныя ръшенія, которыя неръдко навлекають бъдствія на страну. Правительство, облеченное неограниченною властью, легко вовлекается въ войны, истощающія казну и не находящія ни малъйшаго сочувствія въ народъ. Это бываеть даже при народномъ представительствъ, котораго права недостаточно широки; стоитъ вспомнить о мексиканской экспедиціи, предпринятой нынёшнимъ французскимъ императоромъ. Тъмъ болъе это возможно при отсутстви всякаго общественнаго контроля, тамъ гдъ нътъ представительнаго собранія, располагающаго деньгами и людьми. Завоевательныя войны Лудовика XIV-го и Наполеона показывають, къ чему можетъ привести власть, не сдержанная правами народа. Тоже самое относится и къ внутреннимъ вопросамъ. Исторія государствъ, гдё народныя права недостаточно обезпечены, представляеть тому многочисленные примъры. Въ безправномъ состояніи общества, при совершенномъ отсутствіи задержекъ, энергическая система, поставляющая себъ задачею подавленіе всякой общественной свободы, не встрітить никакаго противодъйствія. Среди всеобщаго безмолвія, она можетъ безпрепятственно

идти къ своей цъли. Какъ бы на это ни жаловались въ тайнъ, средствъ противъ зла не существуетъ никакихъ, и многіе годы могутъ пройти съ величайшимъ ущербомъ и для частной жизни и для общихъ интересовъ страны. Если же наконецъ злоупотребленія становятся невыносимыми, и общее неудовольствіе находитъ себъ исходъ въ удачной революціи, то и отъ этого не всегда становится легче, ибо революція сама по себъ есть зло и всегда влечетъ за собою значительныя бъдствія.

Общественный контроль въ особенности полезенъ для финансовъ. Было бы несправедливо утверждать, что въ представительныхъ государствахъ финансы всегда вълучшемъ порядкъ, нежели въ самодержавныхъ; можно привести не одинъ примъръ неограниченнаго правительства, умъющаго вести свопдъла, и представительныхъ собраній, которыя ихъ разстроиваютъ. Французская республика пришла къ банкротству, несмотря на продажу церковныхъ имуществъ, и только Наполеонъ возстановилъ упавшіе финансы. Современная Италія принуждена прибъгать къ пестояннымъ займамъ для покрытія дефицитовъ. Тоже дълаетъ и Австрія. Представительныя собранія имъютъ даже нъкоторыя невыгоды передъ самодержавными правительствами; они легче ръшаются на возвышение податей и на заключение займовъ, ибо менње опасаются народнаго неудовольствія. Однако, съ другой стороны, общественный контроль несомнино содийствуеть правильности государственнаго хозяйства. Охраняя народный кошель, представители воздерживають по возможности произвольные расходы и устраняють легкомысленную расточительность, которая такъ часто равстроиваетъ финансы въ самодержавныхъ государствахъ. А какъ скоро есть гарантія правильнаго хозяйства, такъ естественно возрастаетъ довъріе къ государственнымъ средствамъ. Вообще говоря, конституціонныя государства пользуются большимъ кредитомъ, нежели самодержавныя, хотя это далеко не общее правило. Кредить пріобрътается довъріемъ къ прочности существующаго порядка и къ умънію правительства вести свои дёла. Поэтому и народное представительство тогда только можеть имъть благопріятное вліяніе на финансы, когда оно успъетъ упрочиться и доказать свою способность, а это дъло времени. Считать же представительныя учрежденія непремъннымъ лѣкарствомъ противъ финансоваго разстройства невозможно ни на основаніи теоріп, ни въ виду фактовъ.

Представительныя собранія дійствують на правительство, не только какъ задержка, но и какъ побуждение къ дъятельности. Въ этомъ также состоитъ одна изъ существенныхъ выгодъ политической свободы. Трудно пребывать въ покойной рутинъ, когда рядомъ стоитъ власть, постоянно следящая за правителями и напоминающая имъ о потребностяхъ общества. Въ каждомъ сколько-нибудь независимомъ собраніи существуєть бозъе или менъе сильная оппозиція, которая своею смълою критикою, своими неумолкающими нападкими, возбужденіемъ новыхъ вопросовъ, заявленіемъ объ общественныхъ нуждахъ, безпрерывно толкаетъ правительство впередъ, заставляетъ его обращать вниманіе на вст упущенія и принимать мтры къ ихъ исправленію. Правительство принуждено дъйствовать неусыпно, чтобы не доставить слишкомъ легкой побъды противникамъ, и такъ какъ здёсь постоянно происходить борьба, требующая значительнаго напряженія силь, то оно по неволь должно составляться изъ способныхъ людей. Въ представительномъ правленія, отъ государственнаго человъка требуется гораздо болъе, нежели въ самодержавномъ. Въ последнемъ, онъ можетъ держаться рутиною, уменіемъ ладить, личною угодливостью, иногда совершенно посторочними вліяніями; въ первомъ, несостоятельность его обличается тотчасъ, ибо онъ долженъ отстаивать свои дъйствія противъ недремлющихъ враговъ, употребляющихъ вст усилія для его низложенія. Министръ, который своею неспособностью подрываеть правительство, не можеть держаться передъ палатами. Чтобы сохранить свое положение, власть должна обладать не только физическими средствами, но и огромнымъ нравственнымъ вліяніемъ на общество. Стоя лицемъ къ лицу передъ всею силою организо ваннаго мижнія, она принуждена сама быть дъйствительною силою и для этого призвать къ себъ на помощь способнъйшихъ людей страны.

Представительныя учрежденія сами въ значительной степени доставляють элементы для хорошаго правительства. Это опять одна изъ важныхъ услугъ, которыя они оказываютъ государству. Эдѣсь выдѣлываются люди, развиваются и выказываются способности. Одна изъ существенныхъ невыгодъ неограниченнаго правленія состоитъ въ томъ, что высшія государственныя должности достигаются въ немъ единственно бюрократическимъ путемъ. Но бюрократія — далеко не лучшая среда для развитія политическихъ способностей. Въ ней

пріобрѣтаются чиновиичья опытность, знаніе бумажнаго дѣла, но вовсе не высшіе государственные взгляды. Напротивъ, имъя дъло не столько съ живыми силами, сполько съ мертвыми формами, вращаясь постоянно въ узкой канцелярской сферф, бюрократія естественно внадаетъ въ рутину и формализмъ. Только необыкновенно даровитые люди въ состояніи выбиться изъ этой колеи, выдти на болье широкую дорогу; посредственныя способности не только не развиваются, а съуживаются и слабъють, чъмъ долье онь вращаются въ этой сферь, чъмъ выше поднимается лице по чиновничьей лъствицъ. Нужно въ монархъ геніяльное умъніе распознавать людей, притягивать ихъ къ себъ, возвышатъ ихъ, пока они не утратили своей свъжести и не закоснъли въ формализмъ, чтобы восполнить этотъ недостатокъ. Иначе последствиемъ такого порядка вещей бываетъ совершенное оскудъніе политической мысли и государственных в способностей, и когда наконецъ правительство, нобуждаемое обстоятельствами, ищетъ даровитыхъ людей для попрагленія дёль, оно повсюду встрёчаетъ приводящую въ отчаяние бъдность. Чиновинковъ оказывается несмътное множество, но государственных в людей вовсе нътъ.

Представительныя учрежденія устраняють это зло. Чтобы дъйствовать на этомъ поприщъ, нужно выдти изъ бюрократической колеи. Здёсь надобно иметь дело съ живыми общественными силами, обхватывать вопросы съ разныхъ точекъ зрвнія, напрягать всё свои способности въ постоянной борьбъ. Здъсь общество и правительство соединяются въ общей дъятельности, а потому пъть лучшей среды для близкаго и всесторонняго знакомства съ государственными вопросами. Пріобрътаемыя здъсь опытность и зпаніе дъла, ширина взглядовъ, умѣніе ладить съ людьми составляють лучшіл свойства государственнаго человъка. Парламентъ даетъ государству способнъйшихъ дъятелей. Въ этомъ отношении можно сослаться на примъръ Англіи, гдъ государственные люди отличаются необыкновеннымъ практическимъ смысломъ, а между темъ выходять не изъ министерскихъ департаментовъ, а изъ представительныхъ собраній. Парламентское поприще замъняетъ даже спеціяльное знакомство съ предметомъ. Неръдко дъятель, испытанный въ политической борьбъ, становится военнымъ министромъ, никогда не служивши въ войскъ, или морскимъ, никогда не бывши на моръ, и на дълъ оказывается способнъе спеціалистовъ. Конечно, это не можетъ быть возведено въ общее правило; подобныя явленія возможцы только въ обществѣ, которое вѣковою практикою пріобрѣло опытность въ государственныхъ дѣлахъ. Но нѣтъ сомпѣнія, что парламентское поприще пополняетъ недостатки бюрократическаго и въ значительной степени содѣйствуетъ возвышенію способностей государственныхъ людей.

Представительныя учрежденія служать лучшею школою и для народа. Пріобрътая долю вліянія на государственныя дъла, избиратели естественно принимаютъ въ нихъ живое участіе. Гласное обсуждение вопросовъ развиваетъ въ народъ политическую мысль, необходимость совокупной дёятельности изощряетъ практическія способности гражданъ. Можно сказать, что только съ помощью представительныхъ учрежденій общественное мийніе можетъ достигнуть надлежащей зрёлости. Даже при полной свободъ печати, обсуждение политическихъ вопросовъ въ журналахъ всегда представляетъ весьма значительныя невыгоды и пробълы. Ръдкій читатель даетъ себъ трудъ перечитывать журналы различныхъ направленій; огромное большинство держится одного органа, а потому не имъеть возможности взглянуть на вопросы съ разныхъ отличить правду отъ лжи. Въ силу привычки и ежедневнаго повторепія, читатель какъ бы механически болье и болье утверждается въ извъстномъ направленіи. Съ другой стороны, писатель не имъетъ тъхъ сдержекъ, которыя вырабатываются въ представительномъ собраніи. Для него не существуетъ необходимости сдълокъ и уступокъ во имя совокупной дънтельности; онъ выражаетъ только личное свое мижніе. На немъ не лежитъ никакой отвътственности, ибо опъ не призванъ къ ръшенію дълъ. Лишенная приложенія, мысль его по необходимости принимаетъ направление теоретическое; журналистъ обсуждаетъ вопросы, придумываетъ ръшенія, направляетъ судьбы міра въ своемъ кабинетъ. И это не явлиется въ немъ, какъ плодъ зрълаго и долговременнаго размышленія; это ежедневная потребность, возникающая изъ необходимости всякій день сказать что нибудь, наполнить столбцы газеты, возбудить внимание читателей. Журнализмъ выгодное ремесло, которое можетъ обратиться въ такую же рутину, какъ и канцелярская деятельность, съ темъ различиемъ что последняя имеетъ более соприкосновенія съ практикою. Общественное мижніе, вскормленное журнализмомъ, естественно отражаетъ на себь его недостатки: оно является поверхностнымъ, одностороннимъ, непрактическимъ. Этому

злу можетъ противодъйствовать одно только представительное собраніе. Здёсь политическіе вопросы обсуждаются со всёхъ сторонъ, людьми, облеченными общимъ довъріемъ, призванными къ практическому дълу, несущими на себъ отвътственность. На нихъ сосредоточивается главное вниманіе народа, они становятся его руководителями; журнализмъ отходитъ на второй планъ. Самая свобода печати безъ представительнаго собранія лишена гарантій и настоящей почвы; она производитъ постоянное возбужденіе мысли, игру случайныхъ, поверхностныхъ, разноръчащихъ мнъній, безъ всякой возможности исхода, поправки и руководства. Только въ представительномъ порядкъ народъ пріобрътаетъ опытность, которою это брожение сдерживается въ должныхъ границахъ. Мысль, не переходящая въ дело, всегда остается отвлеченною и непрактическою; дъятельность служить ей мъриломъ и руководствомъ. Общество можетъ испробовать свои политическія сужденія, только будучи само призвано къ участію въ государственныхъ дёлахъ, и если общественное мнтые оказывается ошибочнымъ, то оно само несеть отвътственность за свои дъйствія; изъ своихъ ошибокъ оно черпаетъ уроки для будущаго. Безъ собственнаго опыта, ни отдъльный человъкъ, ни народъ не въ состояніи пріобръсти высшихъ качествъ, необходимыхъ для разумной дъятельности: самообладанія, твердости, яснаго и спокойнаго взгляда на вещи. Эта возможность практическаго исхода тъмъ болъе необходима, что политическая мысль рёдко остается безстрастною; борьба политических партій переходить въ ожесточение. Поэтому, прежде нежели она достигла крайнихъ предъловъ, слъдуетъ ввести ее въ законный путь, дать ей правильное движеніе, которое бы дълало ее менъе опасною для государства. Народъ, которому свободныя учрежденія не открываютъ возможности осуществлять свои желанія, нередко прибегаеть къ революціямъ. И здёсь опытъ даетъ ему суровые уроки; но эта опытность гораздо менње илодотворна, нежели та, которая пріобрытается законною дъятельностью въ правильно устроенномъ порядкъ. Представительное правленіе не всегда предупреждаеть революціи, но оно дёлаеть ихъ менъе въроятными, ибо есть возможность достигнуть цъли иначе, мирнымъ путемъ, борьбою мысли и слова.

Наконецъ, представительныя учрежденія внушаютъ народу и большую привязанность къ существующему порядку. Здёсь удовлетворяется прирожденное человёку чувство свободы. Если всякій совершеннольтній хочеть самь управлять своими дъйствіями, то и народь, достигшій политической зрълости, естественно стремится къ само-управленію. Участвуя въ верховной власти, гражданинъ чувствуеть себя не подвластнымъ, а свободнымъ лицемъ; онъ исполняется сознаніемъ своего достоинства, своего права и своей силы, сознаніемъ, дающимъ высшую цёну и красоту самой жизни. Какъ отдъльное лице, онъ подчиняется высшему порядку, но вмъстъ съ тъмъ, какъ разумное существо, онъ самъ носитъ въ себъ этотъ порядокъ, самъ участвуетъ въ его поддержаніи, сознаетъ его какъ собственную свою сущность, а не какъ ярмо, наложенное извиъ. Поэтому въ немъ сильнъе развивается любовь къ тъмъ учрежденіямъ, которыя доставляютъ ему защиту и даютъ ему высшее значеніе. Чувствуя себя живымъ членомъ государственнаго организма, онъ всъми силами заботится о его сохраненіи. Государство пріобрътаетъ новыя опоры въ мысляхъ и сердцахъ своихъ гражданъ.

Таковы весьма значительныя выгоды, которыя можетъ принести государству народное представительство. Твердыя гарантін, возбужденіе общественной самодъятельности, новыя мысли, новыя силы, все это можетъ дать свобода, входящая въ государственную жизнь, какъ одинъ изъ существенныхъ ея элементовъ. На помощь правительству приходить здёсь цёлое общество, а это должно возводить государство на высшую степень развитія. Еслибы этими выгодами изчернывалась вся сущность дъла, еслибы свобода всегда приносила подобные плоды, едвали на свътъ существовали бы иныя государства, кромъ представительныхъ. Подавленіе свободы было бы дёломъ не внутренней необходимости, а внёшняго насилія, которое временно можетъ взять перевъсъ, но на которомъ долго не держится ни одно государство. Исторія не представляла бы намъ картины жаркой борьбы за свободу, медленнаго ея развитія, насильственнаго водворенія, горькихъ разочарованій и частыхъ паденій. Все обходилось бы мирно и дружелюбно. Но, какъ всякое человъческое установление, политическая свобода, кромъ выгодныхъ сторонъ, имъетъ и другія, которыя иногда уравновъшивають, а иногда перевъшивають первыя. Слишкомъ часто она оказывается неспособною водворить прочное устройство и служить государственнымъ целямъ; нередко она приходить въ столкновеніе съ другими, самыми коренными элементами государства, безъ которыхъ ни одно общество не можетъ обойтись, съ властью и порядкомъ, а въ такихъ случаяхъ народъ естественно держится высшихъ началъ, ухватывается за основы общества, жертвуя другими, меньшими выгодами. Свобода въ государствъ должна подчиняться общему строю и благу иълаго; она можетъ достигать полнаго развитія только тамъ, гдъ она способна дъйствовать въ согласіи съ другими элементами. Но это соглашеніе составляетъ одну изъ самыхъ трудныхъ задачъ политической жизни, идеалъ, котораго достиженіе часто оказывается невозможнымъ.

Государственное управление требуеть отъ правительства двухъ существенныхъ качествъ: высшаго сознания и единства воли. И то и другое далеко не всегда обезпечивается политическою свободою.

Либеральные писатели неръдко утверждоють, что свои дъла каждому ближе всего, а потому несравненно успъщнъе ведутся самимъ лицемъ, котораго они касаются, нежели другимъ. Изъ этого выводять, что и народь должень самь завёдывать своими дёлами, а не возлагать ихъ на правителей. Въ этомъ доводъ страннымъ образомъ смъшиваются свойства частныхъ дълъ и общественныхъ. Несомнънно, что каждый человъкъ лучшій хозяинъ своихъ частныхъ дълъ, ибо здъсь главная движущая пружина - личный интересъ. Обыкновенно всякій знаеть свои діла лучше, нежели другой, и болье о нихъ заботится. Если даже, что случается нередко, частный человекъ оказывается неспособнымъ ихъ вести, если онъ ими пренебрегаетъ или запутываеть ихъ, то отвётственность лежить на немъ одномъ; другихъ это не касается. Совствы не то происходить въ дтлахъ общественныхъ. Хотя и здёсь замёшанъ личный интересъ каждаго, однако далеко не въ такой степени, какъ въ частныхъ предпріятіяхъ. Здёсь онъ не составляетъ главной пружины деятельности; напротивъ, участіе въ общественных дёлах нерёдко требуеть оть человёка самоотверженія. Здісь является исполненіе высшей обязанности, трудъ на общую пользу. Человъкъ долженъ отрываться отъ своихъ частныхъ дълъ, отъ непосредственныхъ своихъ выгодъ. А на это не всегда можно расчитывать. Личный интересъ можно предполагать въ каждомъ; но безкорыстная деятельность на общую пользу составляетъ редкую принадлежность человъка. Конечно, когда дъло идетъ о спасеніи общества, каждый живке чувствуеть свою связь съ целымъ и забываеть о себъ. Въ минуты опасности, народъ, въ которомъ не изсякла любовь къ отечеству, готовъ воймъ для него пожертвовать. Но въ мирное время огромное большинство гражданъ прежде всего заботится о своихъ частныхъ дѣлахъ; общественныя представляютъ для него интересъ второстепенный. Ему кажется гораздо болѣе удобнымъ предоставить ихъ правителямъ, не утруждая себя излишними тревогами. Такимъ образомъ личный интересъ, который въ частной дѣятельности составляетъ главную движущую силу, является напротивъ помѣхою для политической свободы, требующей отъ гражданина непрерывнаго вниманія къ общественнымъ дѣламъ, готовности жертвовать своими частными выгодами и удобствами общей пользѣ. Свободныя учрежденія, которыя не находятъ постоянной поддержки въ народѣ, всегда непрочны. Но такое зоркое вниманіе къ общему дѣлу предполагаетъ либо слабое развитіе частной жизни, какъ въ древнихъ государствахъ, либо весьма высокое политическое развитіе гражданъ, которое встрѣчается не вездѣ.

Недостатокъ самодъятельности на общую пользу тъмъ въ большей стенени проявляется въ людяхъ, чёмъ менёе они знакомы съ общественными дълами. Всякій хорошо знаетъ свои частные интересы, потому что постоянно ими занимается. Они составляють ближайшую сферу, въ которой человъкъ вращается ежедневно. Но общественныя дъла далеко не такъ извъстны каждому. Занятіе ими требуеть и высшихъ снособностей: здёсь нужны общіе взгляды, вниманіе не только къ своимъ, но и къ чужимъ выгодамъ; нужны обширныя соображенія, совершенно выходящія изъ круга ежедневной деятельности лица. И чёмъ выше союзъ, къ которому принадлежитъ человекъ, тъмъ сложнъе и обширнъе становятся вопросы, тъмъ они дальше отъ обыкновеннаго пониманія людей. Государственные вопросы заключають въ себъ высшія задачи, какія могуть представляться человъческому уму; поэтому они требуютъ для своего разръшенія самаго высокаго умственнаго развитія. Государство — учрежденіе существующее тысячельтія, союзь, обнимающій безчисленныя покольнія. Ему на землъ принадлежитъ верховная власть; всъ человъческіе интересы находятся отъ него въ зависимости. Для правильнаго сужденія здёсь недостаточно практическое знакомство съ дѣлами. Необходимо принимать въ расчетъ историческія данныя, общіе законы человіческихъ опыть другихъ государствъ, международныя отношенія, всемірное призваніе народа на земль; надобно возвыситься къ пониманію высшихъ нравственныхъ и философскихъ началъ-существа и

значенія свободы, происхожденія власти, отношенія религіи къ государству, правды къ политикъ. Это совстит не то, что расчитать выгоды извъстнаго производства или заключить торговую сдълку. Безумно утверждать, что вст эти вопросы должны быть доступны встить, потому что касаются вступ. Вст ими управляются, но понимаютъ ихъ весьма немногіе, тт, которые имтють и способность и возможность ихъ изучить. Огромная масса людей точно такъ же не въ состояніи судить о государственномъ устройствт и управленіи, какъ не можетъ разсуждать о законахъ физики или химіи, хотя и подлежить ихъ дъйствію.

Между тъмъ, политическая свобода предполагаетъ это знаніе общедоступнымъ или, по крайней мърв, весьма распространеннымъ въ народъ. Оно требуется не только отъ членовъ палатъ, но и отъ самихъ избирателей, которые должны судить о мысляхъ и направленіи представителей. Если выборному праву следуеть дать широкія основы, дабы вст существенные интересы и элементы общества были представлены въ собраніи, то ръшеніе государственныхъ вопросовъ непремънно должно зависъть отъ массы людей несвъдущихъ, и чъмъ глубже представительное начало проникаетъ въ народъ, тъмъ ощутительные становится этотъ недостатовъ. Вредъ, проистекающій отсюда для государства, никакъ не можетъ быть уподобленъ убыткамъ, которые несеть частный человькь оть неумьнія управиться съ своими дълами. Неспособность гражданина касается не его одного, а имъетъ вліяніе на всъхъ; преждевременное врученіе политическаго права одному поколѣнію опредѣляеть судьбу послѣдующихъ и можеть навлечь на нихъ несчетныя бълствія.

Къ невыгодамъ, проистекающимъ отъ низкаго уровня политическаго знанія, присоединяется трудность соединить въ одно многія, разрозненныя воли. Это опять коренной, неизбѣжный недостатокъ политической свободы. Управленіе государствомъ требуетъ единой воли и единой власти; между тѣмъ, въ народномъ представительствѣ сбираются разноръчащія и часто противоположныя мнѣнія, направленія, интересы, и всѣ опи должны быть приведены къ одному знаменателю, всѣ должны соединиться въ одно верховное рѣшеніе. Эта цѣль достигается тѣмъ, что дается перевѣсъ большинству, котораго воля считается волею всѣхъ. Но самое образованіе большинства представляетъ значительныя трудности. Оно также составляется изъ безчисленныхъ оттънковъ мысли, соединяемыхъ или взаимными уступками, или общею страстью, или наконецъ случайнымъ совпаденіемъ питересовъ. И когда наконецъ совершится этотъ трудный процессъ, результатъ далеко не всегда соотвътствуетъ истинной пользъ государства. Большинство вовсе не означаетъ господства лучшаго миънія; увлеченіе играетъ въ немъ слишкомъ значительную роль; на самое ностоянство соединенія ръдко можно расчитывать. Поэтому даже хорошо составленное представительство всегда страдаетъ неизбъжными, присущими ему недостатками.

Всякій, кто обращаль вниманіе на діятельность законодательныхъ палатъ, знаетъ, съ какою медленностью, а иногда наоборотъ, съ какою излишнею поспъшностью производятся въ нихъ дъла. Иредварительныя совъщанія, работы коммиссій, приготовляющихъ доклады, неоднократныя пренія въ палать влекуть за собою значительную трату времени. Каждый членъ хочетъ принять участіе въ сужденіяхъ, выставить себя на видъ, показать свою дѣятельность избирателямъ. Отсюда безконечныя и безполезныя рачи, составляющія язву собраній. Еще хуже многочисленныя поправки, которыя вносятся палатами въ представляемые имъ проекты. Обыкновенно эти перемъны производятся людьми мало знакомыми съ техническими пріемами и даже съ законодательнымъ слогомъ, нередко на скорую руку, а нотому неясно и неудовлетворительно. Иногда после долгахъ преній, въ которыхъ высказываются самыя разнорфчащія мысли, собраніе принимаеть случайную редакцію, чтобы чёмъ-нибудь покончить. Исторія англійскаго парламента представляеть не одинъ нримфръ тщательно выработаннаго проекта, совершенно искаженнаго многочисленными и случайными поправками, которыя заставляли министровъ брать свои предложенія назадъ. Къ этому присоединяются столкновенія партій, обыкновенно поглощающія вниманіе палать гораздо болье, нежели самое дъло. Сколько времени убивается на безпрерывные запросы, на систематическую критику, на безплодные отвъты! Какъ скоро вопросъ касается отношенія партій, онъ возбуждаетъ всеобщій и горячій интересъ, ораторъ за ораторомъ требують очереди, и рачамь нать конца. Когда же представляется на обсуждение вопросъ чисто практическій, иміющій существенную важность, но не представляющій пищи для борьбы нартій и для краснорьчія, онъ проходить незамьтпо, среди всеобщаго невниманія, и рѣшается наскоро и случайно. Въ

англійскомъ парламентѣ, къ концу засѣданій накопляется обыкновенно множество весьма серьозныхъ дѣлъ, которыя кое-какъ сбываются съ рукъ.

Можно сказать, что представительное собраніе менте всего способно къ обдуманному, зрълому, стройному законодательству. Огромное большинство представителей состоить изъ людей, которые знакомы съ практикою, но не изучали теоріи законовъ и не вращались въ государственныхъ дълахъ. Сельскіе хозяева, купцы, фабриканты, имъющіе въсъ въ своемъ околодкъ, призываются къ ръшенію вопросовъ гражданскаго или уголовнаго права, судопроизводства, государственнаго устройства. Очевидно, что во многихъ случаяхъ они должны подавать голось слёпо, довёряя предводителямь партій или увлекаясь блистательнымъ талантомъ адвоката, умъющаго защищать всякаго рода дёла и затрогивать слабыя стороны слушателей. Составденное изъ такихъ разнородныхъ, не посвященныхъ въ дъло элементовъ, большинство неръдко будетъ совершенно случайное. Отъ него трудно ожидать зрёло обдуманнаго рёшенія, послёдовательнаго развитія началь, тщательнаго соображенія частностей, наконець хорошей редакців. Обширное в сложное законодательство лучше всего ввъряется собранію государствонных влюдей и спеціалистовь, знакомых в съ дъломъ, стоящихъ вдали отъ партій и волненій, не искушаемыхъ страстью къ красноръчію, не имъющихъ въ виду выставить себя на показъ или пріобръсти популярность. Таковъ быль государственный совътъ Наполеона I, которому Франція одолжена законодательствомъ образцовымъ относительно простоты, ясности, стройности и приложимости. Напротивъ, законы Англіи, развивавшіеся подъ вліяніемъ парламента, представляють хаотическую груду самыхъ разнородныхъ постановленій, въ которыя трудно внести свъть и порядокъ. Эго признается самыми жаркими приверженцами представительныхъ «Безобразіе такого способа законодательства, говоритъ началъ. Милль, было бы очевидно для всёхъ, еслибы наши законы не были бы уже, по своей формъ и по составу, такимъ хаосомъ, что темнота и противоръчія повидимому не могуть уже увеличиться отъ новыхъ прибавленій къ общей массъ. Однако и теперь совершенная неспособность нашего законодательнаго устройства къ достиженію цёли съ каждымъ годомъ болёе и болёе чувствуется на практикъ». Поэтому Милль совътуетъ дать палатъ только право цъликомъ принимать или отвергать законы, какъ это дълается нынъ во Франціи.

Менње всего представительное собраніе способно въ установленію совершенно новаго законодательства. Зная приложеніе законовъ въ жизни, представители могуть указать на невыгоды ихъ въ томъ или другомъ отношеніи и на средства исправленія, въ которымъ привела правтива. Поэтому для частныхъ улучшеній, совѣтъ ихъ можетъ быть полезенъ. Но тамъ, гдѣ нужно коренное преобразованіе, правтика перестаетъ быть надежнымъ руководителемъ; она обнаруживаетъ зло, но не указываетъ на средства его исправить. Здѣсь нужно возвыситься въ болѣе обширнымъ соображеніямъ; законодательство по необходимости принимаетъ направленіе теоретическое; оно требуетъ глубоваго и тщательнаго изученія, кавъ общихъ началъ, тавъ и учрежденій и практики другихъ народовъ. Большинство представительнаго собранія, отъ котораго зависитъ рѣшеніе, не обладаетъ достаточными свѣдѣніями для такой работы, ибо состоитъ изъ людей преимущественно практическихъ.

Къ этому присоединяется и другое обстоятельство: всякое коренное преобразование неизбъжно затрогиваетъ весьма значительные интересы, а потому находить въ нихъ гильное противодъйствіе. А такъ какъ эти интересы имъютъ своихъ представителей въ собраніи, то съ ними надобно считаться. Партія, составляющая большинство, не согласится нарушить выгоды той или другой части своихъ членовъ, ибо можетъ лишиться ихъ поддержки. Она осторожно касается даже интересовъ меньшинства, изъ опасенія усилить оппозицію и произвести сильнъйшее брожение. Или же, если послъдияя задержка не существуеть, если въ собраніи господствують революціонныя страсти, готовыя на всякія міры для низложенія противниковь, то преобразование совершается въ односторониемъ паправлении, съ явнымъ пренебрежениемъ справедливыхъ требований меньшинства. Это, въ свою очередь, неръдко ведетъ къ смутамъ и къ падепію народнаго представительства. Затрогивая существенные интересы извъстнаго класса, часто весьма могущественнаго, собрание обращаеть ихъ противъ себя и тъмъ подкапываетъ собственныя свои основы, ибо сила его зависить отъ единодушнаго стремленія народа поддержать его мъры и значеніе. Поучительные примъры представляють въ этомъ отношеніи собранія французской революціи и представительныя палаты на пиренейскомъ полуостровъ въ двадцатыхъ годахъ нынъшняго стольтія. Тамъ, гдѣ различные слои народонаселенія расходятся въ своихъ цъляхъ, гдѣ въ особенности необходимо нарушить выгоды высшихъ классовъ, преобразованіе можетъ быть успѣшно совершено только властью, независимою отъ народа, способною безпристрастно взвѣсить требованія обѣихъ сторонъ, и виѣстѣ съ тѣмъ имѣющею право и силу провести свои начинанія помимо воли и несмотря на оппозицію заинтересованныхъ лицъ. Такая мѣра, какъ напримѣръ, освобожденіе крестьянъ, скорѣе всего можетъ быть предпринята неограниченнымъ монархомъ; иначе она почти неизбѣжно должна привести къ смутамъ и междоусобіямъ. Въ доказательство можно сослаться на современный ходъ этого дѣла въ Россіи и въ сѣверной Америкъ. Въ первой оно совершилось мирнымъ и законнымъ путемъ, по волѣ самодержавной власти; въ послѣдней, при господствѣ политической свободы, отмѣна невольничества стоила потоковъ крови.

Всявдствіе этихъ причинъ, всякое преобразованіе въ представительномъ порядкъ становится весьма затруднительнымъ. Мысль должна долго созрѣвать въ общественномъ мнѣніи, постепенно преодолѣвать сильныя преграды, медленно подвигаться впередъ, полумърами и частными уступками. Обыкновенно перемёна совершается только въ последней крайпости, при воніющемъ положеніи дель, въ виду возможнаго потрясенія, когда могущественные интересы принуждены наконецъ уступить позицію, которую они не въ силахъ долже удержать. Примеромъ можеть служить исторія Англіи. Здёсь можно видъть, съ какимъ трудомъ въ представительныхъ государствахъ производятся самыя полезныя преобразованія. Законодательство движется медленнымъ путемъ, частными улучшеніями, долго сохраняя безчисленныя зло употребленія, связанныя съ интересами господствующихъ классовъ. Эта постепенность хода имфетъ свои, весьма значительныя выгоды: интересы и привычки не нарушаются разомъ и могутъ легче приспособиться къ новому порядку; общественныя отношенія сохраняють болье прочности, законодательство идеть рука объ руку съ жизнью, не увлекаясь теоріями, часто неприложимыми на дёлё. Но все это возможно только тамъ, гдъ твердый порядокъ упрочился временемъ и вошелъ въ нравы. Во всякомъ случат, полезныя реформы этимъ замедляются и затрудияются. Народъ, для котораго быстрое движение впередъ составляетъ существенную потребность, которому

необходимо подняться на одинъ уровень съ другими, чтобы сохранить свое политическое положеніе, не можетъ довольствоваться такимъ ходомъ. Нертако и самыя историческія обстоятельства, долговременный застой или плохое управленіе приводятъ къ необходимости радикальныхъ перемънъ. Въ примъръ можно привести положеніе Франціи передъ революціею, Пруссію послт іспской битвы, наконецъ въ настоящее время Россію. Въ первой законодательная власть была ввърена представительному собранію; послтдствіемъ было всеобщее разрушеніе. Въ послтднихъ преобразованія совершились или совершаются безъ потрясеній, волею неограниченныхъ монарховъ.

Относительно законодательства можно вообще сказать, что при удовлетворительном составь, представительное собрание равно удаляется отъ крайностей. Оно мъшаетъ положительно дурному законодательству, но не содъйствуетъ и хорошему, а скоръе всего ведетъ къ посредственному. Оно не допускаетъ совершеннаго застоя, но препятствуетъ и преобразованиямъ, и довольствуется медленными и постепенными улучшениями, къ которымъ болъе всего приходятся его свойства.

Гораздо менће, нежели къ законодательству, выборныя собранія способны къ управленію, которое по препмуществу требуетъ единства воли. Здѣсь опять можно сослаться на свидѣтельство Милля, которато безпристрастіе въ этомъ случат не можетъ быть заподозрѣно. «При самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, говоритъ онъ, это неопытность, засѣдающая въ судѣ надъ опытомъ, невѣжество надъ зпаніемъ, невѣжество, которое, не подозрѣвая даже существованія того, о чемъ не имѣетъ понятія, является вмѣстт и нерэдивымъ и самоувѣреннымъ, относясь съ пренебреженіемъ или даже съ негодованіемъ ко всякимъ притязаніямъ на болѣе здравое сужденіе, нежели его собственное. Такъ бываетъ, когда сюда не примѣшиваются корыстиые виды; въ противномъ случат, являются продѣлки болѣе безстыдныя и дерзкія, нежели худпее лихоимство, какое можетъ происходить въ присутственномъ мѣстъ при гласности управленія». Въ этомъ изображеніи имѣется въ виду англійскій парламентъ.

Вмъсто участія въ управленій, къ чему, по справедливому мнѣнію Милля, представительное собраніе радикально неспособно, онъ предлагаетъ возложить на него верховный контроль надъ правительствомъ, единственное дѣло, которое, по существу своему, должно принадлежать выборнымъ палатамъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эта задача болѣе свой-

ственна народному представительству; однако и она далеко не всегда исполняется имъ удовлетворительно. Спрашивается: гдъ обезнечение государственныхъ питересовъ, если невѣжество должно контролировать знаніе? Контроль предполагаеть и полное знакомство съ дёломъ и высшую способность. Если то и другое отрицается у собранія, невозможно возлагать на него такую задачу. Милль приводить въ примъръ военачальника, который не могъ бы управлять движеніями арміи, если бы самъ сражался въ рядахъ или велъ войско на приступъ. Но никто не отрицаетъ у военачальника способности дълать то и другое; онъ не могъбы командовать арміею, если бы не умёлъ ни сражаться, ни вести войска. Онъ является распорядителемъ, именно потому что обладаетъ высшими дарованіями. Собраніе же, которое не въ состоянін управлять, едва ли можетъ успѣшно контролировать дѣйствія властей. Въ этомъ отношении самое лучшее представительство всегда будетъ имъть весьма существенные недостатки, тъмъ болъе, что право контроля неизбъжно влечетъ за собою и направление дълъ, слъдовательно настоящее ихъ ръшение. Возьмемъ, напримъръ, вившиюю политику. Вопросы о войнъ и миръ почти всегда предоставляются правительственной власти, но такъ какъ распоряжение деньгами и людьми принадлежить палатамь, которыя притомь нерёдко имёють вліяніе и на самый составъ министерства, то решеніе этихъ вопросовъ обыкновенно зависить отъ нихъ. Между тёмъ, никакъ нельзя сказать, что онъ въ этомъ дълъ лучшіе судьи. Если самодержавные монархи увлекаются иногда завоевательными наклонностями, пускаются въ необдуманныя предпріятія, то это обыкновенно бываетъ последствіемъ избытка силъ. Представительныя же собранія часто дъйствують подъ вліяціемъ увлеченія или страсти, не соображая ни своихъ средствъ, ни своего вившняго положенія. Разительный примъръ представляетъ въ наше время Данія, гдъ партія, господствовавшая въ налатахъ, своею безразсудною политикою потеряла половину государства. Можно навтриое сказать, что самодержавный монархъ не увлекся бы до такой степени національнымъ чувствомъ, что онъ былъ бы осторожнѣе въ своихъ дъйствіяхъ и умълъ бы лучше взвъсить цъли и средства. Относительно контроля, съ которымъ необходимо соединяется и вліяніе на управленіе, можно сказать тоже, что касательно законодательства: представительство безспорно устраняетъ злоупотребленія, препятствуетъ произволу, но далеко не всегда содъйствуетъ наилучшему ръшенію. И здъсь установляется нъчто среднее, соотвътствующее настоящему состоянію общества.

Это предполагаетъ однако хорошій составъ представительства. Совсѣмъ другое имѣетъ мѣсто, когда собраніе выходитъ изъ общества, неприготовленнаго къ политической дѣятельности, обладающаго незначительнымъ количествомъ образованныхъ силъ, или раздираемаго партіями. Въ такомъ случаѣ, ничтожество палаты представляетъ еще самый лучшій исходъ; хотя оно роняетъ значеніе свободныхъ учрежденій, но по крайней мѣрѣ высшимъ государственнымъ интересамъ не наносится существеннаго вреда. Гораздо хуже собраніе, имѣющее значительныя притязанія и песпособное приняться за дѣло, собраніе, которое считаетъ себя представителемъ народа, а потому хватается за все, которое употребляетъ всѣ усилія, чтобы подорвать довѣріе къ правительству, а между тѣмъ само не въ состояніи произвести что нибудь прочное и положительное. Плодомъ его дѣятельности можетъ быть только разслабленіе государства или глубокое общественное потрясеніе.

Каковъ бы ни былъ впрочемъ составъ представительства, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, оно движется и дъйствуетъ не пначе, какъ борьбою партій. Здёсь опять открывается одинъ изъ коренныхъ недостатковъ представительнаго устройства. Въ борьбъ и го сподствъ партій, которое имъетъ впрочемъ и свои выгоды, лежитъ величайшая опасность политической свободы. Партіи составляють естественную, непремънную ен припадлежность. Можно мечтать объ идеальномъ порядкъ, въ которомъ всъ дружно работаютъ для общей пользы, въ которомъ общественные интересы не раздѣляютъ народа на части, пе представляють поприща для борьбы, происковь и страстей; въ дъйствительности, все это неизбъжно вездъ, гдъ существуетъ свобода мивній и дъйствій. Противоположность интересовъ, различіе воззржній на общее джло производять различіе политическихъ направленій; люди съ одинакими убъжденіями и интересами естественно соединяются для достиженія общей цёли совокупными силами, и когда при этомъ они принуждены опровергать мнёнія противоположныя, бороться съ противниками, то по свойству человъческой природы, здёсь разгораются страсти, нерёдко изчезаеть справедливость и употребляются средства, которыя не могуть быть оправданы нравственностью.

Источникъ политическихъ партій лежитъ, какь въ самомъ существъ государственнаго организма, такъ и въ составъ общества, и наконецъ въ свойствахъ человъческаго развитія. Государство есть сложное тъло: въ немъ сочетаются не только различные, но и противоположные элементы, которые могутъ совмъщаться только при взаимномъ ограниченіи. Свобода должиа подчиняться власти, закону, порядку: наобороть, власть должна стфсиять себя въ пользу свободы, предоставляя последней надлежащій просторь и даже вліяніе на общія дъла. Естественно, что каждый элементъ находитъ своихъ защитниковъ; люди склоняются на ту или другую сторону, смотря по свойствамъ, положенію, интересамъ и даже по возрасту каждаго, ибо молодость, одаренная избыткомъ силь, върующая въ себя, не успъвшая познать на опытъ потребностей власти и порядка, скоръе склоняется къ свободъ, тогда какъ старость и опытность приводять людей къ уваженію высшихъ началъ общественной жизни. При подвижности границъ, которыя опредъляются мъстомъ, временемъ, обстоятельствами. неизбъжна противоположность мнъній, а потому и борьба. Она прекращается только тамь, гдв исчезаеть самая свобода. Съ другой стороны, общество раздъляется на классы, различиме по богатству, положенію, занятіямъ и интересамъ. При общемъ участіи въ государ ственномъ управленій, каждый изъ нихъ старается склонить въсы на свою сторону, пріобръсти преобладающее вліяніс на власть. Отсюда стремленія аристократическія, демократическія, среднія, которыя, сталкиваясь другь съ другомъ, вступають въ борьбу. Наконецъ, къ этимъ причинамъ присоединяются условія человъческаго развитія, которое происходить путемь борьбы стараго съ новымь. Всякій существующій порядокъ имфетъ корень въ народной жизни и связывается со множествомъ интересовъ, которые изъ него возникли, на немъ выросли и имъ держатся. Требованіе перемфиы естественно возбуждаеть въ пихъ противодъйствіе; отсюда повыя нартіи, новая борьба.

Пока это присущее всякому государству разнообразіе стремленій пе призывается къ политической дѣятельности, партіи могутъ существовать, но не имѣютъ организаціи; это скорѣе разлячныя направленія общества, съ безчисленными оттѣнками, нежели настоящія партіи. Но какъ скоро поприщемъ ихъ становится представительное собраніе, въ которомъ противоположные интересы призываются къ об-

щему ръшенію дъль, такъ является потребность болье тъснаго соединенія одномыслящих в людей. Здёсь неизбёжно возгорается борьба мивній; каждое старается пріобрвсти переввсь, удержать за собою большинство и притомъ не но одному только вопросу, а постоянно. Но образование прочнаго большинства невозможно безъ дисциплинированныхъ партій. Иначе разнообразіе мнѣній приводитъ лишь къ случайнымъ сочетаніямъ, а потому случайнымъ рътеніямъ. Тамъ, гдъ каждый слъдуетъ только собственному мивнію, образъ дъйствія собранія не можеть имъть ни постоянства, ни послъдовательности, а эти качества необходимы не только въ интересахъ партій, но п'для польвы самаго государства, когорое требуеть постоянства паправленія и воли. Когда правительство созываеть палаты, оно ищеть въ нихъ содъйствія и опоры; слёдовательно, оно должно расчитывать на извёстное большинство, готовое его поддерживать. Большинство, которое образуется случайно по каждому вопросу, не можетъ удовлетворить этому требованію. Здёсь нужно именно то, что составляеть характеръ партіи: постоянное, дружное дъйствіе при взаимныхъ уступкахъ. Такимъ образомъ, партіи составляютъ необходимое условіе всякаго правленія, которое допускаеть въ себѣ начало политической свободы и требуеть содъйствія народнаго представительства. Общая цъль не только не достигается устранениемъ всякаго предварительнаго соглашенія, какъ требовалъ Руссо, а напротивъ предается на жертву случаю. Политическая свобода можеть дъйствовать только посредствомъ односторониято направленія, ибо она вся основана на господствъ большинства надъ меньшинствомъ

Тъмъ не менъе изъ этого вытекзють многія весьма невыгодныя послъдствія. Человъкъ, припадлежащій къ извъстной партіи, систематически становится на односторопнюю точку зрънія. Онъ отказывается отъ безпристрастнаго обсужденія общественныхъ вопросовъ, упускаетъ изъ вяда общую цъль и устрямляеть свое вниманіе главнымъ образомъ на то, что можетъ доставить торжество его партіи. Поэтому живъйшее участіе возбуждаютъ именно вопросы, которые служатъ яблокомъ раздора; борьба, которая въ сущности составляетъ только неизбъжное зло, становится цълью, наслажденіемъ, увлекающимъ людей и поглащающимъ лучшія ихъ силы. Въ такомъ напряженномъ состояніи, естественно разънгрываются страсти. Взаимное раздраженіе заглушаетъ голосъ правды и совъсти. Каждая сторона

старается представить противниковъ въчерномъ видћ, и во что бы ни стало оправдывать дъйствія своихъ. Отсюда страшное развитіе лжи, которая проникаетъ въ самыя пъдра общества и становится неизбъжнымъ, непсцълимымъ общественнымъ недугомъ. Неръдко утверждаютъ, что гласное обсуждение вопросовъ непремънно приводитъ къ торжеству истины, что правда обнаруживается при столкновеніи мийній. Исторія борьбы партій въ свободныхъ государствахъ часто доказываетъ противное. Нътъ возможности убъдить людей, которые систематически не хотять знать истины, а имжють въ виду непремънно поставить на своемъ. Нътъ неправаго дъла, которое бы не могло быть поддержано блистательными софизмами; ифть факта, который бы не могъ быть подвергнутъ намъренному искаженію. Масса публики обыкновенно не даетъ себъ труда изследовать существо дъла, вникнуть въ глубину вопроса; она довольствуется тъмъ, что твердятъ ей предводители нартій и особенно журналисты. Отсюда возможность такого явленія, какъ, напримъръ, систематическоє распространеніе самыхъ нельныхъ мивній и самой безсовъстной клеветы въ польскомъ вопросъ. И это не случайное, а постоянное зло. «Любопытно видъть, сказалъ однажды дордъ Мельборнъ при общемъ одобреніи Палаты лордовъ, долго ли англійскій народъ будетъ терпъть нечать, которая взяла себъ за правило никогда не говорить истины и цъликомъ расточать ложь». Въ демократическихъ странахъ, въ Америкъ, въ Швейцаріи, безсовъстность достигаеть еще значительнъйшихъ размъровъ. Извъстны горькія жалобы Вашингтона на грязные нападки, которымъ онъ подвергся къ концу своего поприща. При этомъ партіи, разумъется, не пренебрегаютъ и всякими другими средствами, чтобы увеличить свои силы и побороть противниковъ. Происки, крамолы, неръдко даже подкупъ составляютъ явленіе обыкновенное въ представительныхъ государствахъ. Правительство, которому необходимо имъть большинство въ палатахъ, едва ли въ этомъ усиъетъ, если будетъ употреблять только чистыя средства. Чтобы пріобрёсти прочную поддержку, оно принуждено не только дъйствовать на выборы встми находящимися въ его рукахъ способами, но и въ самой палатъ привлекать кл. себъ членовъ, въ особенности же болъе или менъе вліятельныхъ людей, всякаго рода частными сдѣлками и приманками. Иначе всё недовольные, всё, которых в просьбы не уважены, которых в честолюбіе не удовлетворено, переходять на сторону опнозиціи и ста-

раются поколебать положение власти. Въ Англии на этомъ основана огромная система протекцін при раздачь государственных должностей. Съ своей стороны, оппозиція прибъгаетъ предосудительнымъ средствамъ: къ обработкъ выборовъ, которая въ Англіп возведена въ общую систему, иногда къ возбужденію самыхъ низкихъ страстей; чтобы поколебать довёріе къ власти, она пускаеть въ ходъ систематическую клевету и старается закидать грязью всякое правительственное лице, какъ бы оно ни было достойно уваженія. Неръдко она соединяется съ крайними противниками, чтобы нанести поражение правительству, стоящему посрединъ, котораго положение поэтому вдвойнъ затруднительно. При большемъ или меньшемъ равновъсіи голосовъ въ представительномъ собраніи, незначительная третья партія, подкрапляя попереманно то ту, то другую сторону, можетъ давать направление дъламъ и вымогать себъ значительныя уступки въ замънъ оказанной поддержки. Какое же довъріе можно имъть къ постановленіямъ большинства, составляющагося такимъ образомъ, всявдствіе коалицій, интригъ, частныхъ сдвяокъ и уступокъ, не всегда согласныхъ съ общественною пользою?

Разгаръ страстей, сопровождающій борьбу партій, не ограничивается общественными вершинами, тёми немпогими дёятелями, которые ведутъ между собою борьбу вь представительныхъ палатахъ, на выборахъ и въ печати. Раздвоеніе, непріязнь, взаимная ненависть сторонъ проникаютъ въ глубину общества, которое, устремивъ взоры на своихъ представителей, получаеть отъ нихъ направление, раздъляеть ихъ надежды и негодованіе, старается поддержать ихъ всёми средствами. Народъ распадается на враждебные лагери, между тъмъ какъ единство народной жизни и кръпость государственнаго организма основаны на общихъ чувствахъ, интересахъ и цъляхъ, связывающихъ гражданъ. Когда эта внутренняя вражда ограничивается мирною борьбою мысли и слова, когда она держится въ законныхъ предълахъ, соединяется съ уважениемъ къ противникамъ, когда, наконецъ, она касается вопросовъ второстепенныхъ, а не самыхъ основъ государства или общества, тогда эти споры, эти столкновенія, не разрывая общественнаго единства, составляють только естественное, хотя и сопряженное съ неизбъжнымъ зломъ, проявление внутренняго разнообразія жизни. Но когда самыя основы общественнаго порядка и государственнаго устройства становятся предметомъ борьбы, когда значительность вопросовъ и сопряженныхъ съ ними интересовъ возбуждаетъ сильнъйшія страсти, особенно въ эпохи броженія, при партіяхъ, непривыкшихъ къ самообладанію и къ правильной дёятельности, при слабомъ правительствъ, вражда можетъ принять размъры, несовиъстиме съ порядкомъ, спокойствіемъ и безопасностью государства. Она приводить къ междоусобіямъ или влечеть за собою разстройство всего общественнаго организма. Весьма обыкновеннымъ послъдствіемъ такой борьбы бываеть паденіе самой политической свободы. При умфренномъ волненіи, представительныя учрежденія уменьшаютъ зло, давая броженію правильный исходъ; лучше сосредоточить борьбу въ центръ, нежели позволить ей распространиться по всъмъ концамъ земли, по волъ случая. Но когда разгаръ страстей достигаетъ слишкомъ значительныхъ размъровъ, представительство становится совершенно недостаточнымъ для устраненія зла. Напротивъ, оно его усиливаетъ. Съ одной стороны, права собранія и противодъйствіе партій не дозволяють правительству подавить волненіе и водворить порядокъ; съ другой стороны, недовольные дъйствують съ большею эпергіею, съ большею надеждою на успъхъ, когда имъютъ въ виду получить перевёсь въ представительстве, раздёляющемъ права верховной власти. Чёмъ сильнёе мёры, прицимаемыя противъ анархическаго броженія, тъмъ болье разжигается пенависть и тымъ скорые возникаютъ поводы къ междоусобію. При такомъ возбужденіи страстей, единственный исходъ состоитъ въ водворении власти, подавляющей партін. Отсюда перевороты, которые или доставляють безусловное владычество одной изъ сторонъ, или установляютъ власть, господствующую надъ объими. Казпь жирондистовъ, терроръ 93-го года, перевороты 18-го Брюмера и 2-го Декабря представляють недавніе примъры того и другаго.

Но самая мирная и законная борьба имѣетъ свои темныя стороны. Правительство поставлено здѣсь лицемъ къ лицу съ систематическою оппозиціею, что совершенно неизбѣжно какъ скоро въ государствѣ образуются партіи. Надежда на общее содѣйствіе не болѣе какъ мечта. Если правительство держится извѣстнаго направленія, если оно послѣдовательно въ своихъ дѣйствіяхъ, оно непремѣнно встрѣтитъ другую, противоположную систему, которая, болѣе и болѣе вырабатываясь въ преніяхъ, наконецъ сомкнется въ опнозицію. Если же оно старается угодить всѣмъ, дѣлая уступки на обѣ стороны, оно

рискуеть лишиться опоры объихъ и сдълаться предметомъ общей вражды. Выше партій можетъ стоять только самодержавная власть, ибо тамъ, гдѣ нѣтъ политической свободы, не существують и организованныя партіп. Не имѣя дѣла съ представительнымъ собраніемъ, правительство не принуждено искатъ опоры въ извъстиомъ большинствѣ. Но какъ скоро въ государственный организмъ вводится представительное начало, такъ необходимымъ орудіемъ дѣятельности становятся партіи. Правительство образуется изъ людей извъстнаго направленія, а потому само становится главою партіи, которая должна бороться съ оппозицією.

Невозможно отрицать тёхъ выгодныхъ послёдствій, которыя истекають изъ такого порядка вещей. Подвергаясь постоянной критикъ, правительство всегда стоить на сторожь и старается устранить всякіе поводы къ справедливымъ нареканіямъ. Опо можетъ усившно вести борьбу, только призывая въ среду свою самыхъ даровитыхъ людей. Злоупотребленія уменьшаются, господство рутины, неспособности, посредственности становится менње въроятнымъ. Но съ другой стороны, правители принуждены истощать значительную часть своихъ силъ и своей энергіи на борьбу съ противниками. Они обращають свою дъятельность на одностороннія цъли, на поддержаніе своей партіи, на сохранение власти. Спокойное занятие дъломъ, единственно въ виду общаго блага, безиристрастное ръшеніе государственныхъ вопросовъ становятся невозможными. Общіе интересы, въ особенности выгоды меньшинства, страдають отъ систематически односторонняго направленія. Наконецъ, итть сомитнія, что постоянные нападки и въ собраніяхъ, и въ печати, обыкновению съ значительною примъсью несправедливости и лжи, ослабляють власть и могуть даже вести къ ея незаслуженному наденію. Критика, паправленная противъ правительства, всегда находить значительный отголосовъ въ обществъ; небольшое зло чувствуется сильнее, нежели выгоды порядка, обратившагося въ привычку; скандалъ доставляетъ пищу празднымъ умамъ, которые громче всёхъ поднимаютъ крпкъ; осуждение власти служитъ признакомъ независимости; оннозиція облекается въ заманчивый покровъ свободы, тогда какъ поддержание власти, напротивъ того, легко смёшивается съ отсталостью мысли, съ низкопоклонствомъ, съ преследованіемъ личных в целей. Потому образованіе умеренной правительственной партіи всегда труднье, нежели соединеніе всякаго рода

неудовольствій вь оппозицію. Но какъ скоро правительство, обуреваемое нападками, имѣя дѣло съ энергическими противниками, не находить достаточно сильной поддержки въ собственныхъ привержен цахъ, оно непремѣнно колеблется и теряетъ значительную часть довърія и уваженія гражданъ. Нерѣдко, чтобы спасти себя, оно принуждено искать опоры въ противоположной крайности, дѣлать уступки несовмѣстныя съ общею пользою. Государственные интересы пеизбѣжно страдаютъ отъ такого порядка вещей.

Съ другой стороны, оппозиція обращаеть всё свои силы на постоянную критику. Способные люди, стоящіе въ ся главъ, употребляють значительную часть своей жизни на безплодную дёятельность, вмъсто того, чтобы посвятить ее общей пользъ, управленію государственными дълами. Долгое пребывание въ оппозиции дъйствуетъ вредно на самыя дарованія и на характеръ государственныхъ людей. Систематическая критика придаетъ уму отрицательное и мелочное направленіе. Оппозиція, въ своей односторонности, неръдко выставляетъ начала несовивстныя съ требованіями власти, и отъ которыхъ она, сама отказывается, какъ скоро получаетъ правление въ свои руки. Желая задобрить народъ, привлечь его на свою сторону, она объщаеть ему невозможныя блага. Для достиженія своихъ цёлей она возбуждаетъ витшнее брожение, стараясь произвести напоръ общественнаго мнфнія на правительство, а это ведетъ къ предпочтенію анархическихъ силъ организованнымъ элементамъ общества. Вообще, долговременная оппозиція — самая вредная школа для государственныхъ людей и для партій. Единственнымъ противодъйствіємъ этому злу служить парламентское правленіе, въ которомъ партіп смъняють другь друга, смотря по тому, которая успъеть пріобръсти большинство въ собраніи. Наученная опытомъ, каждая сознаетъ условія власти и порядка. Но не всегда оппозиція содержить въ себѣ достаточные элементы для образованія правительства, и самая сміна партій имітьсть весьма существенныя невыгоды. Последовательность правительственныхъ действий изчезаетъ, известное направление впезапно сменяется совершенно противоположнымъ; значительное количество способныхъ дицъ выбываетъ изъ управленія и замъняется другими, часто вовсе къ тому неприготовленными; подчиненные же, которые остаются на мъстахъ, становятся въ самое затруднительное и ложное положение; наконецъ, состязаніе партій-провращается въ борьбу за міста. Мы еще

возвратимся къ этому въ послъдствіи, когда будетъ ръчь объ устройствъ конституціонной монархіи.

Всѣ исчисленныя невыгоды составляють естественное послѣдствіе политической свободы и представительнаго норядка. Всякое человѣческое установленіе имѣеть свои темныя стороны; зло всегда и вездѣ перемѣшивается съ добромъ. Въ данныхъ обстоятельствахъ, при извѣстномъ состояніи народа, надобно взвѣсить, что преобладаетъ: выгоды или недостатки? Заключеніе не всегда будетъ одинаково, а потому и представительное устройство не всегда окажется умѣстнымъ. Слѣдовательно, задача сводится къ тѣмъ условіямъ, которыя необходимы для того, чтобы народное представительство могло держаться и дѣйствовать съ пользою для народа и государства.

Но сравненіе этих различных сторонъ представительнаго порядка, не исчерпываеть еще вопроса. Для полноты сужденія надобно возвыситься къ соображеніямь, истекающимь изъ самаго состава верховной власти. Народное представительство является или господствующимь, какъ въ республикахь, или раздѣляющимъ власть, какъ въ представительныхъ монархіяхъ. И та и другая форма имѣютъ различныя свойства и послѣдствія. Этотъ вопросъ приводитъ насъ къ разсмотрѣнію видовъ народнаго представительства, при чемъ обозначится характеръ каждаго.

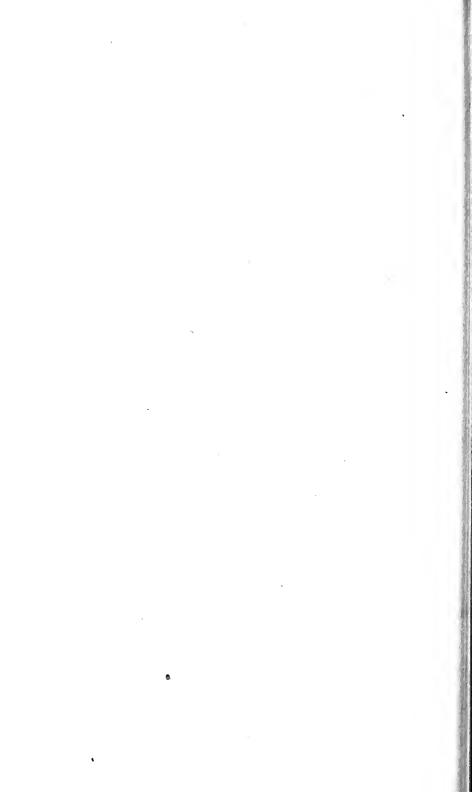

## книга II.

виды народнаго представительства.

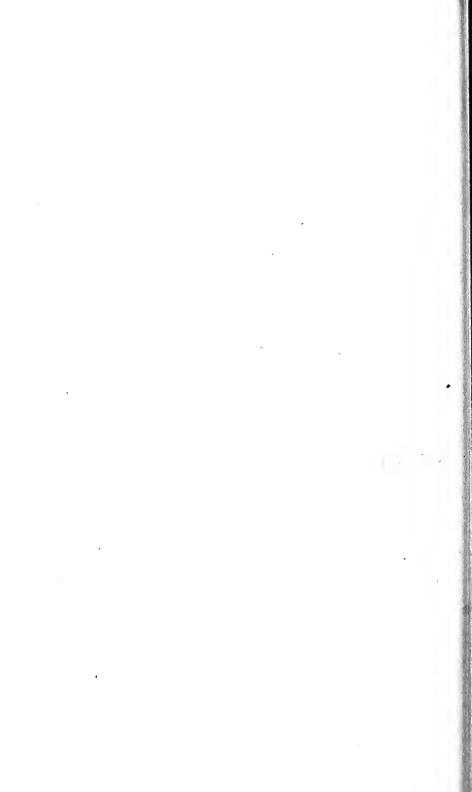

## ГЛАВА 1.

НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЪ РЕСПУБЛИКАХЪ.

Республики бываютъ аристократическія, демократическія и смѣшанныя. Въ первыхъ владычествуетъ высшее сословіе, которое припимаетъ непосредственное участіе въ управленіи; поэтому здѣсь нѣтъ представительнаго устройства Вторыя раздѣляются на непосредствен ныя демократіи, примѣръ которыхъ мы видимъ въ древнихъ республикахъ, глѣ народъ, собираясь на плошади, самъ рѣшалъ дѣла, и на представительныя, принадлежащія повому времени. Къ послѣдиимъ относятся Соединенные Штаты, Швейцарія и южно-американскія республики; о нихъ-то преимущественно и будетъ рѣчь. Однако, говоря въ особенности о смѣшанныхъ формахъ, мы должны будемъ коснуться и древнихъ государствъ, ибо въ новое время подобное устройство составляетъ весьма рѣдкое явленіе.

Греческія республики показали, какой высокой степени развитія можеть достигнуть демократія, по вийстй съ тёмъ, какъ быстро опа склоняется къ упадку. То были блестящія, но мимолетныя явленія въ исторіи человічества. Оні произвели чудеса, но не могли долго держаться. Великіе мыслители Греціи, жившіе въ этой среді, относились враждебно къ политической формі, въ которой они виділи необузданное своеволіе и разгаръ ничімъ не сдержанныхъ страстей. Разложеніе правовъ и патріотическаго духа, которыми держались античныя государства, явилось неизбіжнымъ послідствіемъ порядка вещей, въ которомъ личная воля была положена въ основаніе общественнаго зданія. Съ расширеніемъ свободы, частные интересы, преж

де подавленные, выступили впередъ; исключенные изъ политической жизни элементы получили право гражданства. Все это разстроило ту художественную полноту міросозерцанія, которая связывала и скръпляла союзъ. Древнія республики пали отъ развитія демократіи.

Однако господство разрушительныхъ началъ не составляетъ непремънной принадлежности демократическаго правленія. Новые народы, усвоившіе себъ эту политическую форму, не опасаются ни упадка нравовъ, ни вторженія чуждыхъ элементовъ, ни излишняго развитія личныхъ интересовъ. Они носять въ себъ большее количество внутреннихъ силъ; они стоятъ на высшей точкъ, побъдивши разлагающія начала, которыя привели къ паденію древній міръ. Въ новыхъ государствахъ демократія глубже проникаетъ въ общество, обхватывая всё его слои и пріобщая ихъ къ совокупной жизни. Здёсь нётъ уже огромной массы рабовъ, избавляющей гражданъ отъ частныхъ занятій и доставляющей имъ досугъ для государственныхъ дълъ. Свобода соединяется съ развитіемъ частной жизни, обнимаетъ вст интересы, а потому кртпче и плодотворнте. Съ другой стороны, представительное начало, восполняя недостатки непосредственной демократіи, даеть общественнымъ стихіямъ болже широкое поприще, вручаетъ власть избраннымъ людямъ, и тъмъ самымъ избавляетъ государство отъ тёхъ смутъ п волненій, которыя вносятся въ него госпедствомъ народной толпы.

При этихъ условіяхъ, новыя демократіи представляютъ менѣе гармоническое, менѣе возвышенное, но болѣе широкое и прочное развитіе народной жизни. Древнія республики всегда носили на себѣ нѣсколько аристократическій характеръ, ибо политическія права сосредоточивались въ гражданахъ, гогда какъ внизу трудилась огромная, безправная масса. Только въ новыхъ государствахъ демократія развилась во всей своей полнотѣ; только здѣсь она могла принести всѣ свои плоды. Примѣръ Соединенныхъ Штатовъ показываетъ, что результаты могутъ быть громадны, и даетъ этой формѣ почетное мѣсто въ исторіи человѣческихъ учрежденій. Все, что въ состояніи произвести свобода, сознающая потребности государства и умѣющая установить прочный порядокъ, находится здѣсь въ полномъ развитіи. Изумительная энергія и дѣятельность народа, умѣніе практически приняться за всякое дѣло, горячая привязанность гражданъ къ своимъ учрежденіямъ, благосостояніе и образованность, разлитыя въ мас-

сахъ, громадиыя силы, которыя дёлаютъ Соединенные Штаты одинмъ изъ могущественнёйшихъ государствъ въ мірё— вотъ и причины и послёдствія развивающейся на широкомъ просторё демократіи. Глядя на этотъ юный народъ, полный свёжести и силы, на все, что онъ сдёлалъ доселё, и на великое будущее, которое открывается передъ нимъ, невольно приходишь къ мысли, что демократическая республика составляетъ ту идеальную общественную форму, къ которой стремится человъчество, и которая едва ли доступна дряхлёющимъ народамъ стараго міра.

Однако эта блестящая картина имѣетъ свою оборотную сторону. Безусловное уваженіе къ демократіи значительно понизится, какъ скоро мы отъ сѣверо-американскаго полушарія обратимся къ южному. И здѣсь мы видимъ тѣже демократическій формы, тоже полное владычество свободы, но вмѣсто благосостоянія и силы, мы встрѣчаемъ бѣдность и анархію. Вглядываясь ближе во внутрениюю жизнь самыхъ Сѣверо-американскихъ Штатовъ, мы и здѣсь придемъ къ убѣжденію, что демократическій начала приносятъ не одни только здоровые плоды. То страшное междоусобіе, которое раздирало союзъ въ теченіи послѣднихъ лѣтъ, служитъ лучшимъ тому свидѣтельствомъ. Причины этихъ явленій должно искать въ самомъ свойствѣ тѣхъ учрежденій, которыя, при благопріятныхъ условіяхъ, даютъ такіе изумительные результаты.

Демократія въ основаніе всей государственной жизни полагаетъ свободу, изъ которой истекаетъ и равенство; этому началу дается первое мъсто въ ряду общественныхъ элементовъ. Но свобода благотворна только для тъхъ, кто умъстъ ею пользоваться. Это мечъ обоюдоострый, который можетъ быть нагубенъ для неспособнаго владъть имъ. Свобода, не знающая себъ предъловъ, во всякомъ случав представляетъ значительныя опасности. И отдъльный человъкъ, предоставленый себъ, не всегда достигаетъ должнаго равновъсія своихъ стременій. Неръдко, увлекаемый страстями, непослушный голосу разума и нравственнаго чувства, онъ падаетъ и погибаетъ въ безплодной или преступной жизни. Между тъмъ, лице находитъ и подкръпленіе и задержку въ окружающемъ его обществъ, въ карающей власти. Народъ, нри республиканскомъ правленіи, вполнъ предоставленъ собственнымъ силамъ, а эти силы по самому свойству человъческой природы, влекутся въ разныя стороны. Какъ въ отдъльномъ человъкъ борются разно-

образныя стремленія, разумъ и страсти, такъ въ народѣ борются между собою лица и направленія. Каждый преслѣдуетъ свои цѣли, свои выгоды, часто противоположныя чужимъ; образуются партіи, и дѣло рѣшается побѣдою большинства. Самоуправленіе народа есть владычество большинства надъ меньшинствомъ. Свобода лица состоитъ въ незарысимости его воли отъ чужой; свобода народа — въ подчиненіи воли однихъ волѣ другихъ.

Безпрепятственное господство большинства, не знающаго ни задержки, ни контроля, ни отвътственности, составляеть сущность демократической республики. Изъ кого же состоить это большинство? Способно ли оно заправлять дълами, господствовать надъ согражданами, удовлетворять высшимъ требованіямъ государства?

Всегда и вездъ масса народа состоитъ изъ низшихъ влассовъ, преданныхъ физическому труду, а нотому не имѣющихъ ни досуга, ни средствъ для пріобрътенія сколько-нибудь значительнаго образованія. Народныя массы имъютъ свои привязаности, свои инстинкты, часто весьма върпые; онъ всегда готовы поддерживать національную власть, жертвовать всёмъ на пользу отечества. Но для государственнаго управленія недостаточно однихъ инстинктовъ; здёсь нужно ясное пониманіе вопросовъ, обсужденіе средствъ, выборъ между различными путями. Пля этого необходимо разумное сознание, а оно составляетъ принадлежность высшихъ, образованныхъ класовъ, которыхъ назначеніе состоить не въ физическомъ, а въ умственномъ трудъ. Вручая власть огромному большинству рабочихъ класовъ, демократическая республика тъмъ самымъ установляетъ владычество наименъе способной части народа. По самому свойству учрежденій, разумъ и воля здёсь распадаются: рѣшаютъ не тѣ, которые думоють; разумъ является не владычествующимъ, а подчиненнымъ. И это явленіе не преходящее, а постоянное. Какого бы совершенства ни достигь человъческій родъ, покореніе природы и удовлетвореніе матеріяльнымъ нуждамъ человъка всегда потребуютъ громадной суммы физическаго труда, и всегда этотъ трудъ будетъ составлять жизненное назначение огромнаго большинства людей. Мы не можемъ представить себъ такого состоянія человъческихъ обществъ, гдъ бы призваніе къ умственный работъ не было достояніемъ меньшинства. Это было бы возможно единственно, если бы человъкъ пересталъ быть физическимъ существомъ, или еслибы его потребности могли удовлетворяться безъ всякаго труда. Между тъмъ,

способности развиваются именио трудомъ; человъкъ способенъ преимущественно къ тому, надъ чъмъ онъ работаетъ, что составляетъ его
жизненное назначеніе. А такъ какъ политика принадлежитъ къ области умственной дъятельности, то высшая къ ней способность всегда
будетъ составлять достояніе меньшинства. Поэтому, при всъхъ своихъдостоинствахъ, демократія не можетъ быть идеаломъ человъчества.
По идеъ, въ государствъ должна владычествовать разумная его часть,
а не наоборотъ. Если греческія республики представляютъ самое,
можетъ быть, блистательное явленіе всемірной исторіи, то причина
заключается именно въ томъ, что въ шихъ граждане не были заняты
физическою работою. Она была возложена на рабовъ; занятіе ремеслами считалось недостойнымъ гражданина, который долженъ былъ
всецъло посвящать себя государству. Этотъ аристократическій характеръ древнихъ республикъ далъ имъ возможность достигнуть той
высокой степени развитія, которая досель насъ изумляетъ.

Въ республикахъ новаго времени этому злу отчасти противодъйствуетъ представительное начало, которое ввъряетъ управленіе дълами людямъ, стоящимъ болъе или менъе на виду, по способностямъ, заслугамъ и по довърію, которымъ они облечены. Но выборъ этихъ людей предоставляется массъ, а она не всегда предпочитаетъ способнъйшихъ; напротивъ, чаще всего она выбираетъ тъхъ, которые умъютъ льстить ея наклонностямъ и страстямъ, говорить ея языкомъ, низводить государственные вопросы на степень доступную пониманію каждаго. Образованные классы на выборахъ остаются въ меньшинствъ, а потому неръдко, сознавая свое безсиліе, совершенно устраняются отъ дълъ. Это мы видимъ въ Соединенныхъ Штатахъ и въ Швейцаріи.

Естественнымъ послѣдствіемъ такого порядка вещей является пониженіе общаго уровня образованія и способностей. Здѣсь исчезаютъ высокія требованія и побужденія, которыя подиимаютъ умственныя и правственныя силы народа. Человѣку, желающему играть политическую роль, нужно не возвыситься духомъ, а напротивъ, понизиться; онъ стремится не къ пониманію высшихъ общественныхъ интересовъ, а къ искусству говорить толиѣ; отъ него требуется не самостоятельность взглядовъ и сужденій, а своего рода угодливость, гораздо болѣе низкая и тлетворная, нежели та, которая проявляется въ неограниченныхъ монархіяхъ. «Демократическія республики, говоритъ Токвиль, дѣлаютъ придворный духъ доступнымъ большинству; онъ

проникаетъ здёсь разомъ во всё классы. Это одинъ ихъ главныхъ упрековъ, которые можно имъ сдёлать». Все это ведетъ къ оскудению политическихъ дарованій, которое идетъ рядомъ съ развитіемъ демократическихъ началъ. Это явленіе, замъчаемое въ Соединенныхъ Штатахъ всёми безпристрастными наблюдателями, едва ли можетъ быть подвержено сомнънію. Съ другой стороны однако, общій уровень поднимается участіемъ каждаго въ общихъ дёлахъ; политическая жизнь. разлитая повсюду, призываеть къ умственной дъятельности самые глубокіе слои общества. Это двоякое, противоположное движеніе образуетъ средній уровень, который ложится на всю народную жизнь. Токвиль, тонко и върно наблюдавшій состояніе общества въ Соединенныхъ Штатахъ, утверждаетъ, что господство посредственности составляеть характеристическую черту всякой демократіи. Можно не согласиться съ такимъ безусловнымъ приговоромъ; въ демократіи могуть быть элементы, противоборствующие этому стремлению, но несомивнию, что эта наклонность въ ней существуетъ и развивается тъмъ съ большею силою, что большинство, будучи всемогущимъ, налагаетъ свою печать на всю общественную жизнь.

Это опять одно изъ величайшихъ золъ демократической республики: здъсь воля большинства не находить себъ преграды. Даже въ самодержавномъ правленіи, лице, облеченное верховною властью, встръчаетъ задержии въ правственномъ состояніи народа, въ общественномъ мижніи, зъ ненадежности орудій, наконець въ опасеніи переворотовъ. Большинство не знаетъ подобныхъ препятствій; оно ни возлѣ себя, ни надъ собою не видить силы, себъ равной. Ему нечего бояться, ибо оно можеть подавить всякое противодъйствие. Чъмъ сильнъе отноръ со стороны меньшинства, тёмъ съ большею страстью господствующая партія стремится утвердить свое владычество, устранивъ противоржчіе. Поэтому деспотизмь большинства самый ужасный изъ всъхъ. Люди, опирающіеся на массу, говорящіе отъ ея имени, готовы на есе, чтобы раздавить противниковъ. Самое страшное явленіе новъйшаго времени, терроръ 93-го года, былъ произведеніемъ демократическаго деспотизма. Но и въ болъе мирное время, при спокойныхъ обстоятельствахъ, деспотизмъ большинства тёмъ невыносимёе, что отъ него нътъ спасенія: онъ проникаетъ всюду, во всъ углы общества, въ частную жизнь. Властитель не живетъ въ отдаленной столицъ, на недоступной высоть; онъ самъ всздъ на лице, у него милліоны тлазъ, зорко слѣдящихъ за каждымъ, у него тысячи мелкихъ интересовъ, которые, подъ покровомъ общаго дѣла, стремятся къ собственному удовлетворенію. Меньшинство нигдѣ не находитъ защиты, ни въ судахъ, увлекаемыхъ общимъ теченіемъ, ни въ управленіи, наполненномъ врагами, ни въ обществѣ, состоящемъ изъ противниковъ. Никто не смѣстъ возвысить голосъ въ противность общественному мнѣнію, которое является тираномъ мысли и совѣсти, въ гораздо большей степени, нежели какой бы то ни было самодержецъ. «Я не знаю страны, говоритъ Токвиль, гдѣ бы вообще существовало менѣе умственной независимости и настоящей свободы сужденій, нежели въ Америкѣ». Владычество большинства основано на свободѣ; но не зная задержекъ, оно слишкомъ легко склоняется къ подавленію свободы противниковъ.

Это ничъмъ не сдержанное владычество массы отражается невыгодно на всёхъ отрасляхъ государственной дёятельности — на законодательствъ, на администраціи, на судъ. Нъть законовъ стъснительнъе тъхъ, которые издаются демократическими собраніями. Едва ли, напримъръ, какой нибудь законодатель ръшился бы издать закоиъ, подобный запрещенію продажи кръпкихъ напитковъ въ нъкоторыхъ штатахъ Съверной Америки. Наоборотъ, въ штатахъ, гдъ большинство не принадлежить къ обществамь трезвости, невозможно ввести даже самаго умъреннаго акциза съ цълью уменьшить пьянство. Никакое уваженіе къ праву, никакія требованія справедливости не пмѣютъ силы тамъ, гдъ интересъ большинства клонится въ извъстиую сторону, и такъ какъ при этомъ воля массъ не руководствуется постоянными соображеніями, а повинуется увлеченіямъ минуты, то измѣнчивость законодательства составляеть отличительный признакь демократическихъ учрежденій. Въ этомъ отношеніи можно привести слова одного изъ первыхъ юристовъ Съверной Америки, Кента. «Измънчивое законодательство, говорить онъ, сопровождается страшнымъ количествомъ вредныхъ послёдствій для общества Оно ослабляетъ правительство, увеличиваетъ запутанность законовъ, мѣшаетъ кредиту, уменьшаетъ цвиу собственности; это - недугъ, присущій республиканскимъ учрежденіямъ, который постоянно быль источникомъ опасеній и заботъ для величайшихъ ихъ поклонниковъ. Стремленіе умножать и измёнять законы по малъйшему поводу, дълать съ кодексомъ постоянные, неугомонные опыты, кажется естественною бользныю демократическихъ

собраній». Нерѣдко это стремленіе къ перемѣнамъ касается самыхъ основныхъ законовъ государства. Во многихъ кантонахъ Швейцаріи конституція подвергается періодическому пересмотру, который вызываетъ ожесточенную борьбу партій, поддерживаетъ постоянное волненіе и не даетъ усѣсться прочному порядку.

Тъже недостатки отражаются и на правительственной власти, которая является съ одной стороны слишкомъ сильною, съ другой слишкомъ слабою. Токвиль замъчаетъ, что въ Америкъ правительственныя лица наименъе стъсняются постановленными закономъ предълами власти. Будучи представителями большинства, имъя толиу за собою, они могутъ дъйствевать произвольно, не опасаясь нареканій. Въ демократіи, гдъ владычествуетъ одинъ элементъ, строгое опредъленіе въдомства и правъ каждаго должностнаго лица не составляетъ политической необходимости, какъ въ правленіи, гдъ различныя власти сдерживаютъ и уравновъшиваютъ другъ друга. Но весь этотъ произволъ обращается единственно противъ меньшинства Какъ скоро иужно имъть дело съ господствующею партіею, такъ явлются поблажки и безсиліе, которыя превосходять всякое в роятіе Буйство народной толпы часто не встръчаетъ ин малъйшаго сопротивленія со стороны властей. Поэтому законы п мъры, которые одинаково распространяются на всъхъ, всегда оказываются недъйствительными. Нътъ, наприміть, полицій хуже демократической. Каждый должень вічно стоять на сторожъ, заботиться о самомъ себъ; общественная власть не окажеть ему пикакого содъйствія.

Но худшая, межетъ быть, сторона демократическаго правленія состоитъ въ искаженіи суда. Независимый судъ составляеть здѣсь единственную возможную гарантію меньшинства. Но по этому самому, большинство не хочетъ признавать этого высшаго требованія правды. Въ независимомъ судѣ оно видитъ аристократическое учрежденіе, корпорацію, изъятую изъ всемогущей воли народа. Обыкновенно въ демократіяхъ судьи дѣлаются выборными, перѣдко на весьма короткіе сроки. Самое жалованье ихъ опредѣляется ежегодными постановленіями палатъ. Вслѣдствіе этого, судебная власть становится въ совершенную зависимость отъ господствующаго большинства и стражаетъ на себѣ всѣ его стремленія. О правосудіп, о безпристрастіи менѣе всего можетъ быть рѣчи. Притянувши все къ себѣ, подчинивши все своей волѣ, большинство господствуетъ неограниченно.

Однако, съ своей стороны, меньшинство не всегда подчиняется безропотно. Когда теченіе пеудержимо, никто не смъеть возвысить голось противъ общественнаго мивнія. Но если меньшинство чувствуетъ себя довольно сильнымъ, чтобы выдержать борьбу, оно естественно употребляеть всъ средства, чтобы склонить въсы на свою сторону и, въ свою очередь, стать большинствомъ. И такъ какъ объ стороны предоставлены здёсь самимъ себё, такъ какъ надъ ними нётъ высшей, сдерживающей власти, и не существуеть ни малъйшей гарантіи ни для тъхъ, ни для другихъ, то борьба достигаетъ величайшаго ожесточенія. Если большинство оказывается несправедливымъ и притъ. снительнымъ, то меньшинство, съ своей стороны, чтобы отстоять свои интересы, готово прибъгнуть къ незаконнымъ средствамъ, къ возбужденію смуть, даже къ внѣшней помощи. Во имя свободы, оно составляетъ особые союзы въ противоръчіе закону; таковъ былъ, напримъръ, швейцарскій Зондербундъ. Во имя свободы и защиты своихъ интересовъ, оно отказываетъ въ повиновеніи противникамъ, разрываетъ невыгодную для себя связь. Примъры представляють въ новъйшее время и Швейцарія и Съверная Америка. Въ первой, съ 1830-го до 1848 года, происходили постоянныя смуты и междоусобія; части кантоновъ, то удачно, какъ въ Базелъ, то неудачно, какъ въ Швицъ и Валлисъ, старались образовать отдъльныя государства. Въ Соединенныхъ Штатахъ отложение юга у всъхъ на глазахъ; нечего говорить о тъхъ потокахъ крови, которыхъ стоила эта борьба. Республики же южной Америки, стоящія на низшей степени развитія и образованія, представляютъ картину постояннаго анархическаго броженія. Отложившись отъ Испаніи, разорвавши связь съ Европою, онъ лишились монархического начала, имъвшого корень въ исторіи и преданіяхъ народа. Честолюбіе счастливыхъ военачальниковъ не могло замѣнить въковой привязанности къ законной власти. Республиканская форма вытекла здёсь изъ жизненной необходимости, ибо не было элементовъ для инаго порядка; но съ тъмъ вмъстъ эти страны сдълались поприщемъ постоянной, обыкновенно насильственной борьбы между централизацією и федерализмомъ, между клерикальными стремленіями и либеральными началами, между военною силою и гражданскимъ порядкомъ.

Ожесточение борьбы въ республиканскихъ государствахъ бываетъ въ особенности сильно, когда въ ней выступаютъ противоположные

интересы и взаимная ненависть различных вобщественных влассовь. Если въ аристократіяхъ высшее сословіе нерѣдко старается обратить государственное управление въ свою пользу, обдёляя или угнетая низшихъ, то подобныхъ же своекорыстныхъ стремленій можно ожидать и отъ массы, которая притомъ менте образованна, менте знакома съ требованіями государственнаго порядка, болье увлекается страстями, которая чувствуеть себя сильнъе противниковъ и не воздерживается опасеніемъ возстанія, которой наконецъ нечего терять, между темъ какъ въ виду представляются и власть и богатство. Въ основаніи всякой демократіи лежить владычество бъдвыхъ надъ богатыми; при возбужденіи страстей, оно можеть повести къ самому страшному деспотизму, къ грабительству, къ междоусобіямъ, къ полному общественному разстройству. Въ этомъ отношении Съверо-американские Штаты находятся въ счастливомъ положении, благопріятномъ для сохраненія республиканских учрежденій. Обширныя пространства, плодородная почва, обиліе капиталовъ, трудолюбіе народонаселенія способствують въ нихъ разлитію благосостоянія по всёмъ слоямъ общества. Здёсь нёть богатых в п бёдных, образованных и полудикихъ, нътъ пролетаріата, составляющаго язву европейскихъ государствъ, нътъ смъшанныхъ племенъ, въ родъ южно-американскихъ Лланеросъ и Гаучосъ, которые не разъ доставляли опору военной силъ противъ образованныхъ классовъ. Едва развивавшаяся гражданственность Буэносъ-Айреса погибла подъ дикимъ владычествомъ Розаса, предводителя степныхъ на вздниковъ. Когда же притязанія б'ядныхъ находять себь опору въ мечтательныхъ теоріяхъ соціализма, то опасность возрастаетъ. Послъдняя французская республика пала вслъдствіе страха, возбужденнаго соціальнымъ движеніемъ. Владъющіе классы ужаснулись порядка вещей, въ которомъ всъ основы общества, собственность, семейство, личный трудъ, подвергались ожесточеннымъ нападкамъ, а ръшение предоставлялось неимущей и необразованной массъ, разжигаемой страстями и ослъпляемой призраками мнимо-научныхъ доводовъ и системъ. Боязнь, можетъ быть, была преувеличена, но несомнённо, что существовала опасность, проистекавшая изъ самаго положенія дёль, изъ характера учрежденій. Соціализмъ погубиль республику.

Такой же разгаръ страстей неръдко возбуждается и религіозною борьбою. Низшіе классы болье другихъ доступны фанатизму; они во

всъ времена доставляли ему самую сильную поддержку. Поэтому отъ демократіи менте всего можно ожидать терпимости, необходимой во всякомъ образованномъ обществъ и особенно въ свободномъ государствъ. Религіозная исключительность можетъ проявиться здъсь на объ стороны: и въ смыслъ іерархическомъ, и въ направленіи враждебномъ установленнымъ церквямъ. Пользуясь своимъ вліяніемъ на массы, ловкое духовенство легко можетъ утвердить свое владычество въ демократической странъ и установить порядокъ совершенно реакціонный. Такъ было не въ одномъ швейцарскомъ кантонъ; напримъръ въ Люцернъ, гдъ въ 1841-мъ году, вслъдствие происковъ духовенства, водворилась ультракатолическая реакція, которая призвала іезуитовъ, подала поводъ къ послёдовавшимъ за тёмъ смутамъ и привела наконецъ къ междоусобной войнъ. Но въ этомъ случат еще въ большей степени проявилась религіозная петериимость на противоположной сторонъ. Люцернское правительство имъло полное право призывать іезуитовъ; тъмъ не менте въ состдиихъ кантонахъ открыто организовались свободныя шайки, которыя вторгались въ Люцернъ, съ целью произвести возмущение. Въ Ааргау, гдъ перевъсъ пріобръла радикальная партія, нетерпимость выразилась въ уничтожении монастырей, которыхъ существование было гарантировано союзною конституцією. Подобное явленіе было и въ Соединенныхъ Штатахъ: народная толпа безнаказанно разорила основанный католиками монастырь. Впрочемь, и въ этомъ отношении Соединенные Штаты находятся въ условіяхъ благопріятныхъ для республиканскаго устройства: вслъдствіе господства протестантскихъ началь и безчисленной дробности секть, въ народъ пъть общаго фанатическаго настроенія. Разрушеніе монастыря составляеть явленіе одинокое. За то, при отсутствій всякой установленной церкви, здісь открывается широкое поле для самыхъ нелъпыхъ и безобразныхъ върованій, для мормоновъ, духовидцевъ и т. п.

Всѣ эти недостатки чистой демократіи, недостатки, естественно проистекающіе изъ неограниченнаго владычества большинства рабочихъ классовъ, вполнѣ сознаются всѣми безпристрастными публицистами. Поэтому въ настоящее время самые приверженцы демократіи приходятъ къ необходимости удѣлить мѣсто и другимъ общественнымъ элементамъ, дать имъ надлежащій вѣсъ и значеніе въ общемъ устройствѣ. Вмѣсто чисто демократической формы, предлагаютъ уста-

новить смѣшанную изъ аристократическихъ и демократическихъ началъ, принимая въ расчетъ и свободу и высшую способность. «Не только не полезно, но вредно, говоритъ замѣчательнѣйшій демократическій писатель настоящаго времени, Милль, когда конституція страны объявляетъ невѣжество призваннымъ къ одинакому съ знаніемъ участію въ политической власти». Такому приговору нельзя не сочувствовать.

Но какимъ образомъ установить должное равновъсіе между обоими элементами? Съ этою цълью Милль предлагаетъ дать образованнымъ людямъ умноженное право голоса на выборахъ и вмъстъ съ тъмъ установить такую избирательную систему, которая бы давала меньшинству возможность имъть соразмърное съ своимъ числомъ количество представителей въ собраніи. Этимъ способомъ образованные классы, не перевъшивая большинства рабочихъ, эму окажутъ однако значительную задержку. Они не будутъ устраняться при выборахъ; голосъ ихъ получитъ въсъ и значеніе въ народномъ представительствъ.

Мы уже говорили о несостоятельности избирательной системы, предложенной Миллемъ. Она основана на томъ невърномъ предположени, что каждое меньшинство должно быть представлено въ общемъ собраніи, тогда какъ цёль избирательных в законовъ — извлечь изъ народа большинство, способное управлять государствомъ. Но независимо отъ этого, умноженное право голоса образованных в классовъ представляетъ и произвольную и недостаточную гарантію. Въ этой системъ нужно не только считать, но и взвъшивать голоса; надобно количество уравновъсить качествомъ. Но гдъ же мърило для этихъ двухъ, совершенно разнородныхъ величинъ? Въ какой мъръ и въ какомъ количествъ должно быть предоставлено высшимъ классамъ умноженное право голоса? И кто будетъ здъсь судьею? Окончательно вопросъ сводится къ тому: который изъ двухъ элементовъ получитъ перевъсъ въ собранія? Если большинство будетъ принадлежать низшимъ классамъ, а высшіе явятся только въ видъ задержки, то ръшеніе будеть зависьть отъ первыхъ. Въ такомъ случат, эта система можетъ держаться единственно благоразуміемъ и самообладаніемъ массы, которая должна добровольно уменьщать свою силу и установлять привилегіи для другихъ. Но очевидно, что на это полагаться нъть возможности. «Если говорить Милль, достаточны подобнаго рода задержки, состоящія въ

благоразумін, умъренности и терпимости извъстнаго класса, то вся философія конституціоннаго правленія ничто иное, какъ торжественные пустяки. Все довъріе къ конституціямъ основано на внушаемой ими увъренности, что обладатели власти не могутъ, а не только не захотятъ употребить ее во зло». Опытъ подтверждаетъ эти сомнънія. Исторія и древняя и новая показываетъ, что демократія, какъ скоро получаетъ перевъсъ, неудержимо стремится къ уничтоженію всякихъ преимуществъ, изъ нея не исходящихъ, къ устраненію всякихъ парантій противъ власти большинства. И въ штатахъ Съверной Америки и въ Швейцарскихъ кантонахъ конституціи не вдругъ пришли къ установленію чистой демократіи; но всъ ограниченія демократическихъ началъ пали одно за другимъ, и большинство мало по мало стянуло всъ власти въ свои руки, являясь одно неограниченнымъ владыкою.

Всякія гарантіи для меньшинства, при сліяніи его съ большинствомъ, должны оказаться тщетными. Если въ устройствъ республики надобно принять въ расчетъ не только количество, но и качество, то послъднему необходимо дать отдъльное представительство; иначе оно исчезнетъ въ количествъ. Аристократическіе элементы общества, въ смыслъ высшихъ качествъ, дающихъ превосходство надъ толною, тогда только могутъ получить надлежащее значеніе въ государствъ, когда они организованы въ отдъльное собраніе, котораго содъйствіе считается необходимымъ для управленія. Здъсь является гарантія дъйствительная, а не мнимая, если только подобная аристократія довольно сильна, чтобы выдержать борьбу и противостоять насильственнымъ переворотамъ.

Однако подобное устройство далеко не обезпечиваетъ правильнаго хода государственныхъ дълъ. Отдъльныя собранія, представляющія противоположные элементы общества, порождаютъ затрудненія своего рода, и затрудненія громадныя. Если меньшинство исчезаетъ при сліяніи съ большинствомъ, то обособляясь, опо становится въ противоположныя силы, которыхъ интересы безпрерывно сталкиваются и которыя между тъмъ поставлены другъ противъ друга съ требованіемъ совокупной дъятельности по общимъ вопросамъ, должны неизбъжно вступить между собою въ борьбу. Эта борьба тъмъ опаснъе, что она не ограничивается однъми вершинами общества; это не споръ двухъ властей, а бореніе двухъ

народных стихій, которыя соприкасаются на каждой точк общественнаго органазма. Противоположность идеть здёсь сверху до низу, проникасть не только государственную, но и частную жизнь. А между тёмь враждующія стороны не имёють ні посредника, ни высшей власти, ихъ сдерживающей. Онё предоставлены самимь себі, а потому борьба должна достигать крайнихъ предёловъ Подобное устройство ничто иное, какъ узаконенное раздвоеніе общества. Государственное единство не имёсть здёсь представителя.

Исторія подтверждаеть эти выводы. Смішанныя республики существовали во вст времена, но всегда представляли картипу внутреннихъ раздоровъ и редко достигали ижкоторой прочиссти. Въ повое время подобное устройство существовало въ Швейцарскихъ каитонахъ со времени Наполеона до 30-хъ годовъ. Къ старымъ аристократическимъ элементамъ, въ большемъ или меньшемъ размъръ, пріобщены были новые, демократическіе. Но такъ какъ, особенно съ 15-го года, первые имъли ръшительное преобладание, то борьба приняла характерь не конституціоннаго спора, а насильственнаго возстанія низшихъ классовъ противъ высшихъ. Перевороты 30-хъ годовъ превратили всв эти конституціп въ чисто демократическія. Совершенно иной исходъ имъли смёшанныя учрежденія многихъ средпевфковыхъ вольныхъ городовъ: постоянныя внутреннія распри привели здёсь или къ установленію чистой аристократіи, или къ водворепію тираніи. Но самые замічательные примітры смітшанных республикъ представляютъ древнія классическія государства, которыхъ вся исторія вращаєтся около борьбы аристократін съ демократіею. Въ Греціи, чтобы совийстить въ государстви оба элемента, нужно было прибъгать къ установленію надъ ними единой власти въ лицъ всемогущаго законодателя или тирана. Но тиранія, уравнивая всёхъ подъ общимъ гнетомъ, привела къ господству демократіи. Въ Римъ, гдъ преобладали аристократическія начала, борьба имъла болъе мирный п правильный ходъ. Римская исторія представляеть самый замъчательный, можетъ быть, примъръ политической мудрости, какой встръчается въ исторіи. Здъсь разгаръ внутренней борьбы сдерживался и политическою доблестью античнаго народа, который весь жилъ для отечества, и необыкновенною способностью правящей аристократін, и наконецъ вижшними обстоятельствами, которыя заставляли объ стороны соединяться противь общихъ враговъ. Между тъмъ и въ

Римѣ, даже въ лучтее время, нерѣдко являлась потребность вручить неограниченную власть одному лицу. Диктатура сдерживала борьбу партій и охраняла государственное единство. Когда же древнія доблести исчезли, когда интересы расширились, и подавлены были внѣшніе враги, тогда борьба противоноложныхъ элементовъ приняла характеръ постоянныхъ, кровопролитныхъ междоусобій, которыя кончились установленіемъ имнеріп.

Во всёхъ этихъ явленіяхъ выражается одна существенная потребность: необходимость высшей власти, сдержавающей стремящіяся врозь стихіи. Въ государственномъ норядкѣ, раздвоеніе должно быть сведено къ единству. Если всякое человѣческое общество, по самой своей природѣ, раздѣляется на противоположные элементы — аристократическій и демократическій, то призвать ихъ къ общему управленію государственными дѣлами и сохранить между ними должное равновѣсіе нѣтъ возможности иначе, какъ установивъ надъ ними третью, независимую отъ нихъ власть, которая могла бы служить между ними посрединкомъ, умѣрять ихъ борьбу и держать между ними вѣсы. Никакой законъ не въ состояніи произвести такое равновѣсіе, пбо законъ зависитъ отъ тѣхъ, кто его установляетъ и исполняетъ. На это пужна живая сила; только власть можетъ сдерживать власть. Однимъ словомъ, чтобы сочетать въ государствѣ аристократію съ демократіею, необходима монархія.

## ГЛАВА 2.

ПАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЪ МОНАРХІЯХЪ.

Въ республикахъ верховная власть признается исходящею изъ народа; въ монархіяхъ установляется власть пезависимая отъ народной воли. Въ первыхъ основное пачало свобода, въ послъднихъ — нодчиненіе высшему порядку, господствующему надъ людьми. И свобода и порядокъ, въ которомъ живутъ люди, вытекаютъ изъ существа человъка. Но свобода корепится въ личности, въ отдъльной волъ каждаго, въ разнообразныхъ, измъняющихся стремленіяхъ, опредъляющихъ характеръ и дъятельность лица; въ высшемъ же порядкъ воплощаются въчные элементы человъческой природы, постоянные интересы обществъ, неизмъпные законы жизни, однимъ словомъ, все что связываетъ и лица и поколтиія въ одно духовное цтлое. Государство, какъ союзъ поколъній, образующихъ единую духовную личность, является видимымъ, витшнимъ выражениемъ этого высшаго порядка, который долженъ господствовать въ мірѣ, и которому по этому нрипадлежить верховная власть. Человъкъ, съ одной стороны, самъ носить въ себъ созпаніе высшихъ началь; отсюда возможность устройства, основанного на свободъ. Но съ другой стороны, порядокъ, основанпый на въчныхъ идеяхъ, созданъ не имъ. Онъ не въ силахъ измънить правственные законы; онъ можетъ отклониться отъ необходимыхъ требованій общественной жизни це пначе, какъ посягнувши на собственное свое духовное естество; онъ повинуется власти не потому только, что хочеть, а потому что долженъ повиноваться, какъ нравственное существо и какъ членъ общаго тъла. Эта въчная сущность государственнаго организма, эта независимость высшаго порядка отъ случайной воли человъка выражаются въ монархическомъ началъ. Здёсь власть идетъ сверху, а не снизу. Здёсь господствуетъ постоянный законь, въ силу котораго власть передается отъ поколенія покольнію, помимо воли отдыльных лиць. Здысь, наконець, является видимое воплощение государственнаго единства, не только въ данную минуту, но и во вст времена. Таковы, покрайней мтрт, свойства наслёдственной монархіи, которая одна соотвётствуетъ существу монархическаго начала, ибо она одна ставить власть выше всёхъ случайностей.

Какъ воплощеніе государственнаго единства, какъ связь покольній, монархія является представительницею историческаго элемента въ государствъ. Прочная монархія не создается въ данную минуту, по желанію народа; она вытекаетъ изъвсей его исторіи. Народъ любитъ въ ней свое прошедшее и свое будущее; онъ уважаетъ въ ней порядокъ, созданный не случайной волею настоящаго покольнія и не измънющійся по обстоятельствамъ, но представляющій непоколебимый центръ, около которого вращается вся народная жизнь. Какъ скоро народъ разорвалъ связь съ прошедшимъ, какъ скоро въ немъ исчезла любовь и уваженіе къ законной монархіи, такъ начинаетъ колебаться въ немъ самое монархическое начало. Новая монархія нико-

гда не можетъ замѣнить старую. Эгимъ объясияется та шаткость власти, которую мы видимъ въ современной Франціп. Въ первую революцію разомъ погибли всѣ учрежденія прошедшихъ вѣковъ. Любовь къ старой монархіп была вырвана съ самымъ корнемъ. Но вслѣдствіе этого исчезла и возможность осповать прочный монархическій порядокъ. Попытки возсгановить старое и создать новое оказываются одпнаково неуспѣшными. При такомъ состояніи общества, при отсутствіи всякихъ историческихъ элементовъ, единственнымъ исходомъ представляется республика. Но республиканская форма имѣетъ свои невыгоды и свои пренятствія, съ которыми иногда трудно бороться.

Польза учрежденія, охраняющаго историческій порядокъ въ государствъ, не можетъ быть подвержена сомнънію. Иногда на историческія начала смотрять, какь на лишній балласть, который нужно скоръе кинуть черезъ бортъ, чтобъ на легкъ пуститься въ дальнъйшій путь, по воль вытра и волнъ. Думають, что народь тымь быстрые можетъ достигнуть высшаго развитія, чёмъ менёе въ немъ историческихъ преданій, налагающихъ цёни на его разумъ и дёятельность. Такое воззрѣніе можеть быть плодомъ только весьма поверхностнаго взгляда на вещи. Нътъ сомнъпія, что историческія начала, укоренившіяся въ сознаніи народа, служать ипогда препятствіемъ движенію. Человеку бываеть нужно оторваться оть нихъ, чтобы прочнее утвердить свою свободу, пбо все человъческое развитие слагается изъ этихъ двухъ элементовъ: изъ преданій и свободы. Но вслёдствіе этой двойственности началь, немыслимо полное отръшение отъ первыхъ. Свобода, отрицающая прошедшее, тёмъ самымъ лишаетъ себя плодотворной силы для будущаго, пбо все свое содержание она черпаетъ изъ работы предшествующихъ поколтній, изъ того, что въ нихъ жило, зрело и крепло. Человекъ не можетъ начинать развитія изъ самого себя, изъ собственнаго разума и воли. Оторванный отъ общей связи покольній, онъ является одинокимъ и безспльнымъ. Возмо жность совершенствованія лежить именно въ той безконечной преемственности, которая создаеть единый духовный мірь изъ лиць разсъянныхъ въ пространствъ и времени. Исторические элементы даютъ развитію прочную основу и постоянную связь, и если эта нить прерывается неожиданно, въ обществъ рождается незаглушимая потребность возстановить ее снова, найти себъ опору въ упроченныхъ временемъ учрежденіяхъ. Отсюда ресгавраціи, которыя слёдують за

переворотами. Преданія дають народу и ть практическія, руководящія начала, безь которыхь человіческій разумь теряется среди множества разнородныхь рішеній. Идя шагь за шагомь, опираясь на прошедшее, народь сохраняеть направленіе, свойственное его характеру, быту, времени, обстоятельствамь. Въ историческихъ началахъ высказываются особенности народа, выражается единство его личности. Какъ отдільный человіть не въ состояніи отрішиться отъ себя и свободно начать новую жизнь, такъ и народь, при всіхъ совершающихся въ немъ перемінахъ, не можеть разомъ порішить съ старымъ и создать себі повыя жизненныя пачала. Онъ пересталь бы быть историческимъ лицемъ; жизнь его разбилась бы на отдільныя, не связанныя между собою мгновенія.

Но господство историческихъ началъ въ монархіи не препятствуетъ перемънамъ и улучшеніямъ. Монархическая власть не связывается непосредственно съ тъмп безчислениыми частными интересами, которые, истекая изъ извъстнаго порядка вещей, обыкновенно служатъ самою сильною преградою преобразованіямъ. Монархъ поставленъ выше частныхъ интересовъ; выгоды его сливаются съ пользою государства. Умпожение государственныхъ силъ, вившиее значение народа, внутреннее благоустройство, развитіе общаго благосостоянія, все это въ нормальномъ положении дёлъ, при правильномъ взглядё на вещи, составляетъ прямой интересъ монарха; на это естественно направлена вся его дъятельность. Власть его не основывается на сословныхъ привилегіяхъ, какъ въ аристократін; она не держится извъстнымъ устройствомъ общественнаго быта, порядкомъ собственности, законами о наслъдствъ, и тому подобными учрежденіями, которыхъ въ аристократіи нельзя коснуться, не подрывая самаго ея корня. Монархъ можетъ измѣнять учрежденія, не боясь подконать основанія своей силы Наконецъ, личная воля всегда является самымъ могучимъ орудіемъ движенія; если пногда она задерживаетъ ходъ, то ей же принадлежать и эпергическая пинціатива. Мы виділи, что народное представительство идеть медленно впередъ, или разрушаетъ, не созидая. Аристократическая корпорація еще болье держится преданій, отстанваетъ старину, противится всякой перемънъ, пока можно ея избъжать. Монархи, напротивъ, какъ доказываетъ исторія, являются самыми сиблыми преобразователями. Сосредоточивая власть въ своихъ рукахъ, не боясь препятствій, устраняя всякое противодей-

ствіе, самодержавный государь можеть произвести перемъпы, немыслимыя при другомъ образъ правленія. Когда есть твердая точка опоры на верху, перевороты внизу могуть совершаться безъ потрясенія всего организма; объ этомъ свидътельствуетъ русская исторія последнихъ полутораста летъ. Только личная воля человека въ состоянін такъ быстро двигать народъ на пути развитія, и притомъ безъ насильственныхъ переворотовъ, безъ междоусобій, безъ разрушенія всего существующого, не разрывая связи съ прошедшимъ. Быстрота движенія имфетъ свои невыгоды: преждевременное или слишкомъ крутое преобразование можетъ коснуться народа, къ нему пеприготовленнаго; направленіе сверху недостаточно безъ живаго содъйствія со стороны общества. Но когда жизнь подготовила элементы поваго быта, когда ихъ нужно организовать, оживить общимъ духомъ, повести на бой съ отживающимъ порядкомъ, наконецъ дать имъ окончательное торжество, тогда сосредоточение всёхъ силь въ рукахъ преобразователя представляеть такой же залогь успёха, какъ въ военное время соединение власти въ рукахъ военачальника.

Возвышаясь такимъ образомъ надъ народомъ, по самому своему положенію имъя въ виду общее благо, а не пользу одного сословія или класса, монархъ является независимымъ отъ партій. Одно только монархическое правительство въ состояніи отрёшиться отъ одностороннихъ цълей и собпрать вокругъ себя способныхъ людей различныхъ направленій, соединяя ихъ зъ дружной дёлтельности для общаго блага. Въ самодержави парти не обозначаются такъ ръзко, пе организуются для достиженія власти, не вступають вь управленіе съ систематическою, но одностороннею программою. Огромное большинство граждань состоить изълюдей средиихъ мивий, всегда готовыхъ примкиуть къ правительству, которое искренио хочеть народнаго блага. Монархическая власть одна въ состоянін спокойно и безпристрастно обсуждать государственные вопросы. Она пе принуждена жертвовать большинству интересами меньшинства. Стоя надъ ними, какъ высшій судья, непричастный спору, она имфетъ въ виду справедливое соглашеніе выгодъ объихъ сторонъ. Меньшинство находить здъсь гарантін, какихъ не могутъ дать ему учрежденія, предающія его на жертву противникамъ. Поэтому, даже при народномъ представительствъ, въ парламентскомъ правленін, гдё партін смёняютъ другъ друга въ обладанін властью, необходимо монархическое начало, умфряющее ихъ

борьбу, сдерживающее увлеченія, охраняющее интересы меньшинства. Чъмъ сильнъе раздражение партий, чъмъ далъе онъ расходятся по своимъ убъжденіямъ, чъмъ существенные вопросы, ихъ раздъляющіе. тъмъ кръпче должна быть эта высшая, сдерживающая и соединяющая власть. Въ особенности тамъ, гдф существуетъ вражда сословій или классовъ, гдъ борются противоноложные интересы различныхъ слоевъ общества, одна монархія въ состояніи держать въсы между ними, давая разпообразнымъ интересамъ то мъсто и значение въ цъломъ, которое требуется общественнымъ благомъ. И эта задача не преходящая, не случайная. Различіе общественныхъ слоевъ принадлежить не однимъ только раннимъ эпохамъ исторической жизни народовъ. Мы уже говорили, что всегда и вездъ существуютъ богатые и бъдные, люди преданные физическому и умственному труду. Всякое общество содержить въ себъ оба элемента - аристократическій и демократическій, съ направленіемъ и интересами во многомъ противоположными. Первому принадлежитъ умственное превосходство, второму физическій перевѣсъ; первый требуетъ преимуществъ во имя высшей способности, второй стремится къ равенству правъ во имя свободы и огражденія своихъ интересовъ. Благопріятныя условія и высокое общественное развитие могутъ смягчить, но не уничтожить эту противоположность. А потому мы опять приходимъ къ заключенію, что если въ обществъ, по самому его составу, должны въчно существовать элементы аристократическій и демократическій, то надъ обоими должно возвышаться начало монархическое, связывающее ихъ въ общій союзь и составляющее ключь всего государственнаго зданія.

Это постоянное, вѣчное значеніе монархіи, какъ представительницы государственнаго единства, высшаго порядка, общаго блага, преемственности политической жизни народа, какъ верховнаго судьи противоположныхъ стремленій и интересовъ, раздѣляющихъ обществе, дѣлаетъ ее образомъ правленія наиболѣе распространеннымъ. Востокъ не знаетъ инаго государственнаго устройства; классическіе народы ею начали и кончили свое понрище, хотя самая блистательная и цвѣтущая пора ихъ жизни принадлежитъ республикѣ. Въ новыхъ государствахъ монархія имѣетъ еще большее значеніе, нежели въ древности. Они возникли не изъ цѣльной народности, искони связанной илеменнымъ устройствомъ, а изъ соединенія мелеихъ, дробныхъ союзовъ, изъ разрозненныхъ, борющихся элементовъ, которые мало по малу

сложились въ общее тъло. Это соединение было дъломъ монархической власти, которая сдёлалась центромъ всего государственнаго развитія. Отсюда у всъхъ европейскихъ народовъ болъе или менъе продолжительный періодъ абсолютизма. Но первоначальное разнообразіе стихій сохранилось и въ новъйшемъ государственномъ бытъ; историческія начала не исчезли даже тамъ, гдѣ опи подверглись наиболѣе безпощадной ломкъ. Новая жизнь вообще гораздо богаче содержаніемъ, нежели древняя, элементы ея несравненно разнообразное, интересы шире и многостороннъе; она разыгрывается на большихъ пространствахъ и глубже проникаеть въ общество, призывая къ политической дъятельности тъ слои, когорые въ древности исключались изъ участія въ общихъ благахъ. Но чъмъ разнообразнъе, многостороннъе и разрознените общественные элементы, тъмъ сильнъе должна быть власть ихъ соединяющая, тъмъ болже потребности въ видимомъ центръ, около котораго группируются отдёльные пласты и организаціи. Республиканская форма принялась только въ Америкъ, гдъ порвалась историческая нить, гдв, вследствіе физическихъ и нравственныхъ причинъ, жизнь представляетъ менте разнообразія и не столь ръзкія противоположности. Но и тамъ паденіе монархическаго начала далеко не вездъ служитъ признакомъ высшаго развитія, о чемъ и свидътельствуютъ южно-американскія республики. Въ Европъ монархическое начало до сихъ поръ сохраняетъ свою силу и побъдоносно выходило изъ всёхъ потрясеній.

Однако въ западной Европъ исключительное господство монархическаго начала уступило мъсто другой формъ, въ которой монархическая власть ограничивается народнымъ представительствомъ, и такимъ образомъ соединяется съ свободою. Самодержавная монархія превратилась въ представительную. Ранъе всего эта перемъна совершилась въ Англіи, гдѣ въ сущности монархическая власть никогда не была вполнѣ неограниченною. На материкъ, толчекъ новому движенію дала французская революція. Отправляясь отъ требованій свободы, она быстро пришла къ уничтоженію самой монархіи. Но послъ страшныхъ потрясеній, монархическое начало было возстановлено. Либеральное движеніе, которымъ характеризуется ХІХ-й въкъ, водворило въ западно-европейскихъ государствахъ не республиканскую форму, а ограниченную монархію.

Цъль представительной монархіи состоить въ сочетаніи порядка и

свободы. Монархическое начало, какъ мы видъли, представляетъ идею высшаго порядка. Но въ чистой своей формф, опо, если не исключаетъ свободы, то не даетъ ей полнаго развитія и лишаеть ее всякихъ гарантій. Въ этомъ состоить слабая сторона абселютизма. Совершеннаго образа правленія п'єть и быть не можеть; каждый им'єть свои выгоды и свои недостатки, присущіе самой его формъ. Народамъ предоставляется только выборъ между относительными преимуществами. Самодержавіе можеть дать все что зависить отъ монархическаго начала, но оно не въ состояни даровать народу тъ блага, которыя проистекають изъ свободы. Оно имфетъ и свои темныя стороны, неразлучныя съ самымъ существомъ этого образа правленія. Власть сосредоточивается здёсь въ одномъ лице, а потому подвержена случайностямъ личной воли; передаваясь по наслёдству, она можеть пасть въ руки неспособнаго или недостойнаго лица; наконець, воля, не знающая преградъ, легко пејеступаетъ границы и обращается въ произволъ. На все это исторія представляетъ многочислениые примъры. Достаточно приномиять Лудовика XV-го.

Представительная монархія имбеть въ виду устраненіе этихъ недостатковъ. Здъсь воля монарха сдерживается правами народнаго представительства; взаимныя отношенія властей опредбляются закономъ. Произволъ устрандется, свобода получаетъ надлежащее обезпеченіе, способивйшіе люди выдвигаются впередь и пріобретають преобладающее вліяніе на дъла. Можно сказать, что представительная монархія, по своей идеж, напболже приближается къ совершенному образу правленія. Если ндеаль государственнаго устройства состоить въ полномъ и гармоническомъ развитіи тёхъ разнообразныхъ силъ и стремленій, изъ которыхъ слагается общество, то здісь именно представляется такое сочетаніе, при которомъ каждый членъ получаеть должное мъсто въ общемъ организмъ. Всъ существенные элементы государства: монархическій, аристопратическій и немократическій, соединяются въ общемъ устройствъ, для совокупной дъятельности, во имя общей цёли. Каждый приносить свою долю силь и охраняетъ тъ начала, которыя въ немъ преимущественно выражаются. Государственная власть, единая и верховная, воплощается въ монархф, стоящемъ на вершинъ зданія; свобода находить себъ органъ и гараптію въ народномъ представительствъ; высшая политическая способность получаеть самостоятельный въсъ въ отдёльномъ аристократическомъ собраніи, и надъ всёмъ царствуетъ законъ, опредёляя взаимныя отношенія властей, которыя могутъ побуждать другъ друга къ дёятельности и воздерживаться взаимио при одностороннемъ направленіи. Здёсь есть просторъ для всёхъ силъ народной жизни, а между тёмъ ни одна изъ пихъ не можетъ пріобрёсти исключительнаго господства надъ остальными.

Такова идея представительной монархіи: гармонія всей государственной жизни народа. Но эта гармонія можеть осуществиться только при дружной дъятельности всъхъ независимыхъ другъ отъ друга элементовъ, а на дълъ это не всегда бываетъ. Вилсто согласія, водворяется раздоръ, который порождается и поддерживается самымъ свойствомъ учрежденій. Представительная монархія, какъ и всё другіе образы правленія, страдаеть присущимъ ея формъ недостаткомъ: раздъленіемъ власти. Сосредоточенная власть рождаетъ произволь, раздъленная власть ведетъ къ борьбъ. Между этими двумя источниками зла вращается всякое государственное устройство; выдти изъ этой дилеммы нътъ возможности. Демократія и чистая аристократія, такъ же какъ неограниченная монархія, соединяя всю верховную власть въ рукахъ одного лица, сословія или большинства народа, тёмъ самымъ упичтожаютъ всякія преграды, задержки и гарантіи. Монархъ, сословіе или народъ могуть злоупотреблять своею властью безъ всякаго стъспенія и отвътственности. Раздъленіе власти устраняеть это зло, но вивсто него является другое, которое можеть быть еще гибельнъе для государства. Верховная власть по существу своему едина. Образуя единое тъло, государство управляется единою волею, имъетъ одну общую цъль. Едипство и сила власти составляють первую потребность политической жизни. Безъ нихъ невозможны ни вибшнее могущество государства, ни внутреннее его благоустройство. Законъ остается неисполненнымъ, слабый не находить защиты отъ притъсненія. Весь государственный порядокъ колеблется, когда нътъ твердаго направленія па верху. Какъ въ отдёльномъ человёке отсутствіе воли и борьба противоположныхъ влеченій производять внутренній разладъ, такъ и въ государствъ борьба властей ведетъ къ разслабленію всего организма; она порождаеть шаткость быта, невърность будущаго, наконецъ смуты, нотрясенія, междоусобія. Въ представительной монархін верховная власть остается единою по идей; она принадлежить совокупности всёхъ составляющихъ ее элементовъ,

которыхъ общее ръшеніе является выраженіемъ верховной воли. Но въ различныхъ своихъ отправленіяхъ, верховная власть распредъляется между разными органами, другъ отъ друга независимыми, и такъ какъ каждый имъетъ свой характеръ, свое направленіе, а для общаго дъла требуется содъйствіе всъхъ, то столкновенія неизбъжны.

Прежде всего трудно установить границы правъ отдъльныхъ властей. Нътъ и не можетъ быть закона, который бы несомивниымъ образомъ опредълялъ чьи бы то ни было права и обязанности, предупреждая всъ возможные случан столкновеній. Всякій законъ подлежитъ различному толкованію; разнообразіе жизни не подчиняется точнымъ, неизмъннымъ правиламъ. Поэтому столкновенія правъ всегда были, есть и будуть, какъ въ частной, такъ и въ государственной жизни. Но въ области частнаго права, для разрѣшенія споровъ существуетъ судъ, который толкуетъ законъ, прилагаетъ его ко всёмъ возможнымъ случаямъ и опредёляетъ права, обязательно для обёнхъ сторонъ. Въ представительной монархіи такого суда нътъ и быть не можетъ, нбо всякій судъ дъйствуетъ отъ имени верховной власти, а здѣсь верховная власть раздѣлена. Монархъ и народное представительство не могутъ подчиняться верховнымъ рёшеніямъ суда иначе, какъ теряя свою независимость. Поэтому, здёсь всякій споръ о правахъ долженъ разрѣшаться самими спорящими сторонами, слѣдовательно, онъ можетъ продолжаться до тъхъ поръ, пока одна изъ нихъ не будеть принуждена другою къ уступкъ. Изнятно, какое гибельное вліяніе на государственныя дёла должно имёть такое враждебное настроение высшихъ властей. Каждая старается поставить другой всевозможныя преграды, ибс это единственное средство вынудить уступку. Отсюда остановка дёль, задержка самыхъ полезныхъ предпріятій и преобразованій; отсюда взаимное раздраженіе, которое, проникая всюду и не находя исхода, достигаетъ крайнихъ пределовъ. Такое неестественное, напряженное состояние можетъ длиться многие годы. Примъръ у насъ на глазахъ въ конституціонномъ споръ Пруссіи. Развязкою можетъ быть или утомление сторонъ, или переворотъ, насильственно разръшающій столкновеніе, или накопецъ, какое-либо чрезвычайное вившнее событие. Во Франціи, въ 1830-мъ году, подоб. ный споръ привель къ революцін; въ другихъ случаяхъ опъ кончался переворотомъ сверху. Такъ было въ новъйшее время не въ одномъгерманскомъгосударствъ. Въ Пруссіи въ 1848-мън 49-мъ годахъ правительство самовластно издало конституцію и два избирательныхъ закона, и хотя первая была принята палатами, сднако и она не устранила столкновеній; напротивъ, споръ о правахъ возгорълся сильнъе прежняго.

Къ такимъ же враждебнымъ отношеніямъ можетъ повести и несогласіе на счетъ принимаемыхъ мѣръ. То, что одна власть считаетъ необходимымъ, встрѣчаетъ противодѣйствіе со стороны другой. Это тѣмъ естественнѣе, что каждая имѣетъ свои начала, свое направленіе, которыя не всегда легко согласить съ другими. И здѣсь опять ни одна сторона не отстаетъ отъ своихъ требованій, но старается принудить другую къ уступкѣ. И здѣсь споръ можетъ длиться много лѣтъ или кончиться переворотомъ. Послѣдняя конституціенная борьба въ Пруссіи вращалась около вопроса о военномъ преобразованіи, въ которомъ расходились правительство и выборная палата. Споръ доселѣ остался нерѣшеннымъ.

Если, при такихъ условіяхъ, конституціонныя государства не представляютъ постоянной картины внутреннихъ раздоровъ, то причина обыкновенно заключается въ томъ, что одна власть пріобретаетъ ръшительный перевъсъ надъ другими. Послъднія являются только задержками; иниціатива, направленіе дёль исходять изъ одного центра, вслъдствіе чего государственная жизнь получаеть надлежащее единство. Многіе публицисты утверждають даже, что разділеніе властей не болье, какъ мечта; въ дъйствительности, говорять они, всегда установляется преобладаніе той или другой. Однако это мижніе справедливо только отчасти. Преобладание не означаетъ полновластия. Самый перевъсъ одного элемента надъ другими не можетъ установиться вдругь. Онъ является результатомъ долговременнаго развитія; на это требуются многіе годы постоянныхъ усилій, попытокъ, споровъ и борьбы. Вопросъ о преобладаніи рушается не закономъ, а фактическою силою сторонъ. Превосходство должно быть доказано на дёлё; жизнь обнаруживаетъ, которая изъ властей могуществените и способите стоять во главт государства. Пока это преобладаніе не упрочилось и не признано другими, какъ несомпенный фактъ, каждая власть старается склонить весы на свою сторону, принудить другія къ уступкамъ, и борьба неизбѣжна. Такимъ образомъ въ Англіп, перевёсъ Нижней палаты явился плодомъ многовъковой борьбы и неоднократныхъ революцій. Тоже самое мы

видимъ и въ другихъ конституціонныхъ государствахъ. Если согласная дѣятельность властей составляетъ высшую цѣль представительной монархіи, то этотъ идеалъ достигается труднымъ путемъ взаимныхъ препирательствъ и раздоровъ, которые производятъ глубокія потрясенія въ обществѣ и перѣдко кончаются кровавыми переворотами. Конституціонная исторія европейскихъ пародовъ показываетъ, какимъ движеніямъ взадъ и впередъ подвергается государственная жизнь прежде, пежели различные элементы власти успѣютъ сладиться другъ съ другомъ, узнать свою относительную силу, придти ко взаимнымъ уступкамъ и приспособиться къ дружной дѣятельности на общую пользу.

Въ новое время подобные раздоры особенно тяжело отзываются на общественной жизни. Въ древности и въ средије въка мы видимъ народы, которые кръпли, мужали и развивались при внутренцихъ распряхъ. Вся исторія Рима ничто иное, какъ нескончаемая борьба патриціевъ и плебесвъ, раздълявшихъ верховною власть. Это не помъшало Римлянамъ покорить сесь извъстный тогда міръ. Но на это нужиы были особенныя условія: простота жизни, б'єдность интересовъ, возможность скораго соглашенія на небольшомъ поприщв, наконецъ необыкновенное благоразуміе граждань, юридическій ихъсмысль и безпримърная любовь къ отечеству, которому гражданинъ всегда готовъ быль жертвовать всёмь. Въ поздибищую эпоху римской исторіи, съ растиреніемъ владёній, при большей сложности отношеній, при водвореніи новыхъ элементовъ, мирная борьба превратилась въ кровавыя междоусобія, и раздёленцая власть уступила мёсто императорскому деспотизму. Въ средніе въка внутреннія распри также мало смущали общество. Въ то время междоусобія были, можно сказать, явленіемъ ежедневнымъ. При всякомъ споръ, человъкъ хватался за оружіе и старался силою возстановить нарушенное право. Борьба королей съ вассалами наполняетъ всё страницы средневёковой исторіи. Однако и здісь дальнівнее развитіе народовь и необходимость порядка при высшихъ требованіяхъ жизни повели къ сосредоточенію власти въ рукахъмонарховъ. На развалинахъ среднев вковаго зданія водворилось самодержавіе. Новъйшая исторія опять привела западно-европейскіе народы къ власти раздёленной; но въ настоящее время, при сложности жизнепныхъ отношеній, при громадномъ развитін частныхъ интересовъ, для подобнаго устройства нужны гораз-

до высшія условія, нежели прежде. Не только революціи, междоусобія, войны, но и всякое колебаніе или шаткость власти слишкомъ сильно отзываются на промышленности, на торговяв, которыя составляють основу благосостоянія повыхъ народовъ. Промышленная пъятельность прежде всего требуетъ мира и порядка, а безъ значительнаго развитія матеріяльныхъ силь ни одинъ народъ въ чаше время не можетъ удержать своего мъста на ряду съ другими. На деньгахъ основано не только внутреннее благосостояніе, но и вижшиее могущество государствъ; онъ во многомъ замънили и личное мужество и готовность къ самоножертвованію. Каковы бы ни были темныя стероны того матеріяльнаго направленія, которымъ характеризуется нашъ въкъ, песомивнио то, что опо доставляетъ средства для гораздо болће всесторонняго и богатаго развитія, нежели въ какое бы то пи было прежнее время. Жизнь разрослась во всъ стороны; общественное устройство сдълалось сложною системою, управленіе которой требуетъ значительнаго искусства. Всякая задержка, всякое колебание отзываются повсюду и нарушаютъ громадные интересы.

Поэтому въ настоящее время болте, нежели когда либо нужна величайшая осторожность при установленіи образа правленія, который можетъ произвести впутренній разладъ. Представительная монархія, будучи произведеніемъ новаго быта пародовъ, отражаетъ на себъ господствующую въ немъ сложность составныхъ частей и отношеній. Это самый искусственный изъ образовъ правленія, требующій особеннаго умѣнія, тонкости и благоразумія со стороны всѣхъ его участниковъ. Она возможна только при весьма высокомъ развитіи народа. Если входящіе въ составъ ея элементы не имѣютъ въ себъ достаточной способности для такого дѣла, если они не приведены къ надлежащему соглашенію, то вмѣсто пользы, она принесетъ только вредъ, уничтоживъ единство власти и внося повсюду раздоръ. Представительная монархія требуетъ, слѣдовательно, весьма значительныхъ условій для правильнаго своего хода, и хорошее ея устройство дѣло весьма нелегкое.

Первый вопросъ состоить въ томъ: каковъ долженъ быть составъ различныхъ властей, и какими правами онъ должны быть облечены? Здъсь возможны различныя сочетанія и отпошенія, которыхъ разборъ поведетъ насъ къ дальнъйшему изложенію видовъ народнаго представительства.

## ГЛАВАЗ.

### совъщательныя собранія

Низшую форму народнаго представительства составляютъ совъщательныя собранія. Они подають правительству совъты, когда оно ихъ спрашиваеть, но постановленія ихъ не имьють обязательной силы. Правительство можетъ рашить дало, какъ ему заблагоразсудится; мнаніе собранія служить только матеріяломь для решенія, наравить съ другими способами изученія вопросовъ. Подобныя собранія встрічаются въ исторіи, но не въ видъ постоянныхъ учрежденій, а какъ временныя пособія правительству, особенно въ трудныхъ обстоятельствахъ. Они принадлежатъ къ младенческимъ эпохамъ государственной жизни, когда власть имбеть мало средствъ, а голосъ народа лишенъ возможности проявиться другимъ путемъ. Въ то время, когда не было пи печати, ни удобныхъ путей сообщенія, пи сколько-нибудь установившагося общественнаго мнинія, ни даже мистных собраній, могущихъ служить органами народныхъ нуждъ, правительство прибъгало иногда къ созванію чиновъ для ръшенія важныхъ и затруднительныхъ вопросовъ. Обладая скудными средствами, плохо зная силы страны, оно искало въ нихъ свъта и опоры. Такъ, въ случат войны, когда дворянство поставляло людей, а города давали деньги, нужно было призывать тахъ и другихъ къ соващанію, чтобы знать, на что можно расчитывать.

Эти временныя потребности исчезли при высшемъ развитіи политической жизни. Правительства снабжены всёми средствами, какія можетъ дать государство; они могутъ полагаться на свои орудія, дёйствовать на общество всёми путями. Имъ всегда болёе или менёе извъстны силы страны; они знаютъ, въ какой мёрё возможно напрягать ихъ. Наконецъ, общественный голосъ всегда можетъ подняться въ критическія мицуты. Поэтому, въ трудныхъ обстоятельствахъ не нужно прибъгать къ чрезвычайнымъ собраніямъ. Прежніе генераль-

ные штаты и земскіе соборы исчезли вмёстё съ прежнимъ бытомъ. Въ настоящее время можетъ быть рёчь не о собраніяхъ, созываемыхъ въ случаё нужды, а о представительствё, какъ о постоянномъ государственномъ учрежденіи. Новый политическій бытъ, основанный на твердомъ порядкё, на прочныхъ уставахъ, требуетъ постоянныхъ органовъ. Можетъ ли совёщательное собраніе быть такимъ органомъ? можетъ ли оно отвёчать постояннымъ потребностямъ народной жизни и съ пользою занять мёсто въ государственномъ устройствё?

Съ перваго взгляда, выгоды совъщательнаго собранія кажутся несомивнными. Мы видвли, что присущій представительной монархіи недостатовъ состоитъ въ раздълении власти и въ проистекающей отсюда борьбъ. Совъщательныя собранія устраняють эту невыгоду. Вся полнота верховной власти лежитъ въ рукахъ монарха. Отъ него одного исходить решение, онъ не стесняется ничемъ; следовательно, столкновенія здёсь невозможны. Если монархъ уступаетъ мийнію общества, то это зависить единственно отъ его совъсти. Отношенія здісь нравственныя, а не юридическія. Здісь ніть спора о правахъ, нътъ требованій, притязаній; все основано на взаимномъ довъріи. Монархъ, не страшась общественной мысли, окружаетъ себя представителями народа, которые, какъ независимые люди, высказывають ему правду, знакомять его съ настоящими нуждами общества, не требуя отъ него ничего, во всемъ полагаясь на его верховную волю. Этимъ устраняются корыстные посредники, чиновники или придворные, заслоняющіе особу государя, не допускающіе къ нему народнаго голоса. Взаимная любовь, исполняющая сердца монарха и подданныхъ, проявляется въ тъснъйшемъ ихъ сближении во имя общаго блага.

Такова идеальная картина, которую рисують защитники совъщательных собраній. Еслибы дъло шло только о взаимномъ изъясненіи въ любви, то цъль могла бы достигаться вполнь; но для этого не нужно представительства. Задача послъдняго состоить въ ръшеніи практических в вопросовъ, а въ этомъ, какъ извъстно, ръже всего господствують идеальныя отношенія, и чаще всего разыгрываются всякаго рода страсти. Ихъ непремънно слъдуетъ брать въ расчетъ при всъхъ человъческих учрежденіях особенно такихъ, которыя, по самому своему свойству, доставляютъ имъ богатую пищу. А это именно должно дълать совъщательное собраніе, ибо оно становится въ ложное положеніе, имъя передъ собою громадную задачу и не имъя правъ.

Прежде всего, совъщательное собрание далеко не удовлетворяетъ цъли народнаго представительства. Первопачальное значение послъдняго состоить, какъ мы видъли, въ обезпечении правъ и свободы гражданъ. Но въ совъщательномъ голосъ выборныхъ людей выражается не свобода, а подчинение; гаранти онъ не представляетъ, ибо не ограничиваетъ владычествующей воли. Нътъ сомнънія, что этимъ установляется правственная задержка: если, вообще, опасение общественнаго мивнія останавливаетъ произвольныя действія правителей, то нравственная преграда значительно возрастаетъ, когда это мижніе является не разсвяннымъ, а потому слабымъ или даже безгласнымъ, а собраннымъ во едино, съ независимымъ голосомъ, раздающимся по всей странь, подль самаго престола. Но тамь, гдь отсутствуеть право, непріятный голось легко устраняется. Правительство терпить собраніе до тъхъ поръ, пока оно не слишкомъ ему прекословитъ. Отъ человъческой природы нельзя требовать, чтобы она умъла себя воздерживать при самыхъ сильныхъ искушеніяхъ, а здёсь искушеніе огромное, ибо есть и право и сила, обыкновенно и сознаніе правоты. Всякому правительству легко убъдить себя, что оно дъйствуетъ для блага народнаго и встръчаетъ препятствие въ неумъренномъ или несвъдущемъ собраніи. Если свободъ нужна гарантія, то ея слъдуетъ искать не въ нравственныхъ задержкахъ, которыя слишкомъ легко поддаются произволу. Право ограждается только правомъ. Еслибы государство было чисто нравственнымъ союзомъ, еслибы оно не имъло вившней принудительной силы, опо могло бы довольствоваться нравственными отношеніями. Но юридическое начало лежить въ самомъ его существъ; граждане имъютъ юридическія права и обязанности; власть вооружена правомъ повелъвать и принуждать къ повиновенію. Слъдовательно, отношенія здёсь существенно юридическія, а потому и гарантія можеть быть только юридическая. Этой нотребности, тамъ гдъ она есть, совъщательное собрание отвъчать не можетъ.

Еще менње оно въ состояніи исполнить другую существенную задачу представительных собраній: держать контроль надъ управленіемъ. Контролировать дъйствія власти можетъ только тотъ, кто самъ имъетъ власть, а совъщательное собраніе ея лишено. Оно не въ правъ ни потребовать отчета, ни изслъдовать злоупотребленія, ни устранить произвольныя мъры и расходы. Менъе всего можетъ оно подвергнуть правителей какой бы то ни было отвътственности. Поэтому оно

не можетъ считаться самостоятельнымъ участникомъ государственнаго управленія. Воли и правъ народа оно не представляетъ.

Единственное значеніе, которое за нимъ остается, состоитъ въ выраженіи общественной мысли, въ заявленіи о народныхъ нуждахъ. Въ состояніи ли оно исполнить, по крайней мъръ, эту задачу съ пользою для государства?

Еслибы политическая мысль оставалась чистою теоріею, то участіе въ государственныхъ д'влахъ могло бы ограничиться простымъ выраженіемъ мивній. Но для этого не нужно представительнаго собранія. Большинство и меньшинство не им'єють зпаченія для истины. Чтобы люди могли высказывать свои думы и желанія, ивть никакой необходимости собирать ихъ въ одно мъсто и дълать изъ нихъ постоянное учреждение. Установить въ государствъ особенный органъ правды, котораго обязанность состояла бы единственно въ вознесении истины къ престолу — мысль совершенно не политическая. Еслибы могло существовать собраніе, устами котораго говорила сама правда, то ему слъдовало бы предоставить и ръшение дълъ. Государство имъетъ цъль не теоретическую, а практическую; политическая мысль непременно стремится перейти въ дело. Поэтому отъ представительнаго собранія нельзя требовать, чтобы оно ограничивалось одною мыслью, не имъя воли. Если правительство считаеть нужнымъ собрать около себя народное представительство, то последнему надобно предоставить вліяніе и на ръшеніе дълъ.

Это тъмъ болъе необходимо, что, народное представительство непремънно сознаетъ себя независимою силою. Въ государствъ могутъ существовать и всегда существуютъ совъщательныя учрежденія, составленныя изъ сановниковъ. Верховная власть управляетъ посредствомъ извъстныхъ органовъ, и когда монарху приходится ръшать общій вопросъ, онъ естественно обставляетъ себя мнъніями ближайшихъ своихъ помощниковъ. Здъсь лица, подающія голосъ, не болье какъ подчиненные дъятели, орудія верховной власти; они могутъ только давать ей совъты, ибо собственныхъ правъ не имъютъ. Напротивъ, народное представительство состоитъ изъ людей независимыхъ; они въ государственныхъ дълахъ не участвуютъ своимъ лицемъ, а являются прямымъ выраженіемъ народныхъ нуждъ. Это — общественная сила, которая получаетъ средоточіе, организуется, слъдовательно направляется къ дъятельности. Поэтому невозможно оставить ее безъ положитель-

наго вліянія на рѣшеніе дѣлъ. Организовать разсѣянную силу, удесятерить ее такимъ образомъ, поставить передъ нею самую заманчивую задачу, а между тѣмъ лишить ее всякихъ правъ, оставить ее въ совершенно неопредѣленномъ положеніи, значитъ поступать наперекоръ здравому политическому смыслу. Правительство, дѣйствующее такимъ образомъ, впало бы въ противорѣчіе съ собою. Оно устроило бы громадную машину съ тѣмъ, чтобы произвести самое слабое дѣйствіе, сгущало бы паръ, не давая ему надлежащаго исхода. Оно все дѣлало бы для достиженія результата, котораго бы вовсе не желало и не предвидѣло. Лучше вовсе не созывать представительства, нежели, собравши его, устранять неизбѣжныя его послѣдствія. Безправная сила — несообразность въ государствѣ. Всякая политическая сила непремѣнно стремится къ дѣйствію; дѣятельность же опредѣляется объемомъ правъ.

При такомъ неестественномъ положеніи, должны обнаружиться въ усиленной степени всё недостатки представительных в учрежденій. Безправное собраніе, являясь только правственною силою, будеть стараться проводить свои мижнія путемъ нравственнаго давленія на правительство. Другихъ средствъ у него нътъ въ рукахъ. Поэтому, при всякомъ разногласіи, оно будетъ производить сильнъйшую агитацію, чтобы вынудить уступку. Запальчивыя рачи, преувеличенное изображеніе бъдственнаго состоянія страны, возбужденіе неудовольствія повсюду, раздражительныя выходки въ печати, которая по своему характеру, скорте держить сторону общества, нежели правительства, прошенія, адресы, все будеть приведено въ дъйствіе, чтобы доставить побъду господствующему въ собраніи мнёнію. Эти явленія, неизбъжныя при возбужденіи страстей, повторяются при каждомъ столкновеній выборных собраній съ правительствомь; но здёсь агитація должна быть сильное, потому что собрание не имоеть средствъ дойствовать иначе. Оно можетъ поставить на своемъ, только стараясь внушить власти преувеличенное понятіе о своей нравственной силъ. Представительство, облеченное правами, можетъ склонить правительство къ благоразумной уступкъ, задерживая его законнымъ путемъ; безправное собрание можетъ только запугать его.

Главнымъ предметомъ нападеній будутъ, разумѣется, министры. Монархъ стоитъ слишкомъ высоко, нравственное значеніе его въ народѣ слишкомъ велико; поэтому даже въ конституціонныхъ государ-

ствахъ его особа и действія не подлежать критикь, тымь болье въ самодержавін, гдѣ все отъ него зависить. Но есть средство согласить внъшнее уважение къ монархической власти съ самыми жестокими нападками на ен дъйствія. Удары обращаются на подчиненныхъ органовъ, на лукавыхъ совътниковъ, которые вводять въ заблуждение благую волю государя и заграждають отъ него истину. Конституціонное устройство, по самому закону, возлагаетъ на министровъ отвътственность за управленіе; въ самодержавін они фактически становятся цёлью для всёхъ недовольныхъ. Кому не знакомы мрачныя изображенія бюрократіи, заслоняющей царя отъ народа? Совъщательныя собранія выставляются пногда лёкарствомъ отъ этого зла; но они могутъ только усилить болжань. Возможность столкновеній умиожается, когда враждебныя стороны становятся лицемъ къ лицу. Министры все-таки будуть, потому что безъ нихъ нельзя обойтись. Объясненія и переговоры должны происходить съ ними, а не прямо съ монархомъ, который не можетъ вмѣшивать свою особу въ часто щекотливыя препирательства. На министровъ должны быть возложены вст сношенія съ собраніемъ, передъ которымъ они явятся, какъ довъренныя лица государя. Можно ли ожидать тутъ соглашенія? Въ конституціонномъ порядкъ, при парламентскомъ правленіи, гдъ миинстрами становятся вожди госнодствующей партіи, они могуть расчитывать на поддержку большинства. При совъщательномъ собраніи, такія отношенія немыслимы. Если правительство согласится управлять сообразно съ требованіями представительства и мінять, ему въ угоду, своихъ довърсниыхъ людей, оно, пожалуй, найдетъ въ немъ опору. Но тогда лучше прямо ввести нарламентское правленіе. Если же, правительство хочетъ сохранить свою независимость, пререканія неизбъжны, по самому положению сторонъ. Министры управляють, а собраніе критикуетъ, — задачи противоположныя, а нослёдняя притомъ весьма легкая и пріятная. Поводовъ къ жалобамъ всегда множество. Безукоризненное управление не существуетъ на землъ; вездъ есть многочисленные недостатки и злоупотребленія. Недовольныхъ же всегда болье, нежели слъдуеть, ибо благодъянія извъстнаго порядка, обращаясь въ привычку, чувствуются не такъ сильно, какъ невыгодныя его стороны. Притомъ, къ справедливымъ причинамъ неудовольствія присоединяются мнимыя, истекающія изъ свойствъ человъческой природы, изъ страсти къ критикъ, изъ желанія пріобръсти въсъ и выказать свое зпачение, изъ личныхъ интересовъ, изъ привычки взваливать на правительство вину всёхъ общественныхъ золъ. Вся эта масса неудовольствія должна обрушиться на министровъ, которые остаются всегда чуждыми собранію, въ которыхъ оно видитъ не земскихъ людей, а чиновниковъ. При всякомъ разногласіи или столкновении, неуступчивость правительства принишется закулиснымъ интригамъ недостойныхъ совътниковъ, и такъ какъ собраніе не имфеть на нихъ вліянія, а между темь нравственныя средства его велики, то вся его дъятельность будеть направлена къ ихъ удаленію. Следовательно, вместо устраненія бюрократіи, вместо сближенія монарха съ народомъ водворится болье упорная борьба около самаго престола, борьба, которая не можеть не коснуться и особы монарха. Если до созванія выборныхъ, недостатки управленія могли объясняться незнаніемъ истины, то теперь сохраненіе ихъ можетъ быть принисано только упорству. Здёсь обмана быть не можеть, и если монархъ держитъ министровъ, несмотря на голосъ выборныхъ людей, то вина очевидно лежить на немъ. Такое положение болье подрываетъ монархическую власть, нежели всякое другое, ибо совъщательное собраніе возможно только при взаимномъ довфріи; какъ скоро его нътъ, необходимо разграничение правъ.

Подобнымъ пререканіямъ бол'ве всего сод'в'йствуетъ неопред'вленность положенія совъщательнаго собранія и проистекающее отсюда отрицательное отношение къ правительству. Оппозиція составляетъ необходимую принадлежность всякаго сколько-нибудь самостоятельнаго представительства; но она должна разыграться съ особенною силою въ собраніи, которое не имжеть ни воли, ни власти, и котораго главная задача состоитъ въ безграничной критикъ. Палата, облеченная правами, можеть держаться вътомъ кругъ дъйствія, который указанъ ей закономъ; совъщательное собрание имъетъ значение болъе правственное, нежели юридическое, а потому гораздо болъе неопредъленное. Не участвуя въ ръшенін, оно даетъ совъты по всевозможнымъ дъламъ; оно призвано къ тому, чтобы раскрывать настоящее положение вещей, высказывать правду, обличать злоупотребленія. Самое созваніе выборныхъ на помощь правительству указываеть имъ эту цёль: если самодержавная власть считаетъ нужнымъ совъщаться съ ними, то очевидно, что она сама считаетъ существующій порядокъ неудовлетворительнымъ и обыкновенныхъ своихъ совътниковъ недостаточными; значитъ, отъ

общества ожидается врачевание недуговъ бюрократического управленія. Совъщательное собраніе непремьню такъ пойметь свою задачу, даже еслибы правительство захотело ограничить его деятельность обсужденіемь предлагаемыхъ мёръ, и чёмъ неопредёленнёе, чёмъ менже прочно юридическое его положение, тжих болже оно будеть стараться возвысить свое значение усиленною критикою существующаго порядка. Подъ предлогомъ высказыванія правды, обличенія злочнотребленій, собраніе будеть вмёшиваться во всевозможныя дёла; это будетъ центръ и опора всъхъ недовольныхъ. Такой образъ дъйствія долженъ въ высшей степени затруднять управление, ибо, если удовлетворение общественныхъ нуждъ, исправление недостатковъ, искорененіе злоупотребленій составляють существенную задачу правительства, то для достиженія этой цёли менёе всего можно допустить сосредоточение всевозможных жалобъ въ высшемъ собрании обличителей, имфющихъ въ виду одну отрицательную сторону управленія и нисколько не участвующихъ въ положительной. Это значить организовать неудовольствіе, усилить его искусственнымъ образомъ. Правительство, которое ръшилось бы подвергнуться такой сосредоточенной критикъ, не раздъляя власти, непремънно должно лишиться всякаго нравственнаго вліянія на общество.

Къ этому надобно присоединить наконецъ полнъйшую безотвътственность собранія, пбо отвътственность можеть быть только тамъ, гдъ есть права. Всякое представительство болье или менье страдаеть этимъ недостаткомъ, ибо отвътственность раздъляется въ немъ на слишкомъ большое количество лицъ. Но тамъ, гдъ подача голоса является не только выражениемъ мысли, но дъйствиемъ, которое можеть имъть важныя послъдствія для государства, все же существуетъ нъкоторая правственная задержка. Въ совъщательномъ собрании ея итъ. Тъ, которые задумались бы передъ ръшеніемъ, могущимъ остановить ходъ дёлъ или вовлечь отечество въ трудное предпріятіе, не чувствують себя стъсненными, когда отъ нихъ требуется только мивніе, а решеніе предоставляется другимь. Здесь слово играеть главную роль; оно заслоняеть собою дело. Ораторъ, занятый своимъ красноръчіемъ, не даетъ себъ отчета въ его послъдствіяхъ. Чисто совъщательныя пренія, притомъ съ публичностью, ничто иное, какъ побужденіе къ легкомысленному ораторству. Серьозный взглядъ на свою задачу можетъ выработаться только въ собраніи, которое занято не

одними словами, а дёломъ, котораго рёшенія имёють силу, то есть, которое имёеть права. Мы можемъ сослаться здёсь на одного изъ великихъ государственныхъ людей Пруссіи. «Совёщательное собраніе, говорилъ Штейнъ, представляетъ или апатическую массу или буйную толпу, болтающую по пустякамъ, безъ достоинства, безъ уваженія».

Требование права рано или поздно неизбъжно выскажется въ собраніи, чувствующемъ свою силу. Полагая существенное свое значеніе въ защить народных в интересовъ противъ владычества бюрократін, видя за собою поддержку цёлаго общества, оно непремённо станетъ просить правъ для исполненія своей задачи. Всякая власть, по самой своей природъ, стремится увеличить свое значение, расширить свои права. Выборное собраніе, облеченное довъріемъ избирателей, бупетъ випъть въ себъ настоящаго представителя народа. Чъмъ меньше его права, тъмъ больше будутъ его притязанія. Они найдуть себъ опору въ теоріяхъ народнаго полновластія, которыя, при всей своей односторонности, всегда имъли многочисленныхъ послъдователей во всякомъ обществъ, живущемъ политическою жизнью. Онъ представляють собою заманчивое начало свободы и легче всего могуть получить ходъ въ выборномъ собраніи, котораго значеніе возвышается ими. При либеральномъ настроеніи общества, эти стремленія могутъ пріобръсти неудержимую силу. Объ этомъ свидътельствуютъ и французское учредательное собрание 1789 го года и многія другія. Въ минуты общественнаго увлеченія, при разгаръ страстей, громкое заявление о верховныхъ правахъ народа возможно вездъ, гдъ есть политическая жизнь; ибо свобода составляеть существенный ея элементъ, и люди всегда стараются опереться на воззрвнія, которыми поддерживаются ихъ выгоды и притязанія.

Но и въ спокойное время, при обывновенномъ ходъ вещей, требованіе права должно естественнымъ образомъ возникнуть въ собраніи, представляющемъ народные литересы. Всякому придетъ на мысль, что не стоитъ производить громадные выборы, съъзжаться въ столицу, проводить мъсяцы въ преніяхъ и работъ, если правительство можетъ ръшать дъла, какъ ему заблагоразсудится. Представители непремънно захотятъ какой-нибудь гарантіи и воспользуются случаемъ, чтобы ем потребовать. Самымъ удобнымъ къ тому поводомъ могутъ служить финансы. Здъсь дъло касается народнаго кармана. Хорошее состояніе финансовъ и кредита, умъренность податей и правильное

ихъ употребление составляютъ интересъ всъхъ и каждаго. Народное представительство естественно потребуетъ, чтобы ему предоставлены были утверждение и контроль государственнаго бюджета. Это первый вопросъ, который слъдуетъ имъть въ виду, когда созывается совъщательное собрание. Особенно при разстройствъ финансовъ, онъ возникнетъ непремънно, и требование будетъ поддерживаться съ величайшею настойчивостью. Само правительство, поставленное въ затруднение, не прочь будетъ снять съ себя отвътственность, возложивъ ее на народное представительство. Но, поставляя себя въ зависимое положение, оно тъмъ самымъ даетъ большую силу всъмъ притязаниямъ. Разстройство финансовъ послужило ближайшимъ поводомъ къ первой англійской и первой французской революціямъ.

На все это могутъ возразить, что подобныя требованія предъявляются только высшими классами. Низшіе большею частью довольствуются хорошимъ управленіемъ, не имъя притязанія на власть или на права. Поэтому правительство, опирающееся на массу народа, всегда будетъ въ состояніи противостоять напору части или даже большинства представительнаго собранія.

Подобное положение дёль, безь сомижния, можеть встрётиться, хотя на это нельзя расчитывать, въ виду многочисленныхъ историческихъ фактовъ. Но изъ такого общественнаго настроенія нельзя вывести довода въ пользу совъщательнаго представительства. Сила собранія всегда заключается въ той его части, которая носить въ себъ бол ве или мен ве зрвлую политическую мысль: оно управляется людьми, которые въ состояніи думать и говорить Этому не причастна народная масса. У нея есть безсознательные политические инстинкты, любовь къ отечеству, привязанность къ порядку, подчинение власти; но эти качества менте всего дълають ее способною къ самостоятельной деятельности въ государстве. Она можетъ быть политическимъ орудіемъ, а не сознательною силою. У нея нечего искать совъта, а потому правительство, опирающееся на низшіе классы, менте всего имъетъ нужду свывать какое бы то ни было представительство. Совъшательное собрание имъетъ смыслъ единственно, какъ органъ общественнаго мнѣнія, то есть части общества читающей, думающей и занимающейся политическими вопросами. Если правительство въ ней ищеть опоры, то оно можеть призвать ее къ совъту; если же оно прибъгаетъ къ поддержкъ массъ противъ стремленій образованныхъ классовъ, то конечно, представительное собраніе можетъ быть безсильно, но оно вмѣстѣ съ тѣмъ и совершенно безполезно.

Столь же несостоятельна и надежда на благоразуміе представительства. Могутъ сказать, что возраженія противъ совъщательнаго собранія предполагають непремінно общество притязательное и безпокойное; въ благоразумномъ обществъ подобныя опасенія неумъстны. Но во первыхъ, при всякомъ учреждении следуетъ имъть въ виду не одит только добродътели общества, а витстт и пороки, особенно когла самое учреждение способствуетъ развитию послъднихъ. Во вторыхъ; требование правъ далеко не всегда бываетъ признакомъ неблагоразумія; напротивъ, оно совершенно умъстно тамъ, гдъ само правительство признаетъ себя несостоятельнымъ и призываетъ выборныхъ въ совъту. Наконецъ, если общество благоразумно и обладаеть политическою способностью, то нътъ опасности и въ дарованіи ему правъ; если же опо не отличается умъренностью, самообладаніемъ, умъніемъ дъйствовать на государственномъ поприщъ, то и совъщательное собрание представляеть слишкомъ много неудобствъ. Неспособное и неумъренное представительство можетъ только уронить и себя, и свободу и государство; способное же должно быть облечено правами.

Восбще, совъщательное собрание есть полумъра, не отвъчающая никакой существенной потребности народа. Оно даетъ или слишкомъ много пли слишкомъ мало; слишкомъ много тамъ, гдъ общество не содержить въ себъ элементовъ настоящаго представительства; слишкомъ мало тамъ, гдъ эти элементы существують. Тъ цъли, которымъ ено можетъ служить, лучше достагаются иными путями. Единственное значение совъщательного собрания состоить въ томъ, что правительство узнаетъ черезъ него настоящія нужды общества. Но онъ легко открываются вездъ, гдъ обществу не зажимается насильственно ротъ. На это существуютъ самыя простыя средства: прежде всего право прошенія, затъмъ печать, мъстныя представительныя собранія, наконецъ созваніе экспертовъ по отдёльнымъ вопросамъ. Правительство, которое искреино желаетъ, чтобы до него доходила правда, которое хочетъ управлять согласно съ истинною пользою народа, дозволитъ и гласное обсужденіе дълъ и подачу прошеній объ общественныхъ нуждахъ. Нътъ никакой необходимости установлять для этого особенный органъ, сосредоточивать всевозможныя дёла въ одномъ

собраніи и обсуждать ихъ большинствомъ голосовъ. Эго даже наименъе удобный способъ достиженія этой цъли; ибо, если съ одной стороны. народныя нужды обнаруживаются яснье въ общемъ собраніи представителей, и заявление о нихъ получаетъ особенный въсъ, то съ другой стороны, здёсь рождаются иныя цёли, иные интересы, которые отвлекаютъ внимание отъ практическихъ потребностей. Центральное представительство всегда менъе интересуется дъйствительными нуждами того или другаго края, нежели общими политическими вопросами и борьбою съ правительственными лицами. Если правительству нуженъ совътъ по части законодательства, то гораздо лучше пользоваться свёдёніями и опытомъ частныхъ людей, собирая экспертовъ по отдёльнымъ вопросамъ, нежели предлагать законы на обсуждение выборнаго собрания. Примиромы могуть служить финансовыя дёма. Очевидно, что огромное большинство выборнаго собранія будеть имёть весьма недостаточныя свёдёнія объ устройствё кредита, а потому его совъты по этой части лишены будуть всякаго въса. Между тёмъ мпёнія дёльныхъ купцовъ, банкировъ и другихъ экспертовъ, могутъ принести правительству существенную пользу. Тоже можно сказать и о другихъ законодательныхъ мёрахъ; мы видъли, что вообще представительное собрание мало способно къ хорошему закоподательству. Следовательно, при искреннемъ желаніи правительства знать народныя нужды и пользоваться общественнымъ опытомъ, пути всегда открыты. Если же этого желанія нътъ, если правительство не хочетъ допустить выраженія общественнаго митьнія, то совъщательное собраніе и невозможно и недостаточно. Противъ этого зла существуетъ только одно лекарство: пріобретеніе пароднымъ представительствомъ настоящихъ правъ.

Несстественное положеніе, въ которомъ находится совъщательное собраніе, несоразмърность между его значеніемъ и правами должны повести къ одному изъ двухъ результатовъ: или оно вовсе исчезнетъ, или сдълается точкою отправленія для дальнъйшаго развитія представительныхъ началъ. Здъсь возникаетъ вопросъ: не можетъ ли оно быть полезно именно, какъ переходная форма, чтобы воспитать народъ къ высшему развитію представительнаго порядка? Тамъ, гдъ политическая жизнь еще въ младенчествъ, гдъ общественное мнъчіе шатко и слабо, гдъ не сложились элементы настоящаго представительства, можетъ быть полезно созваніе совъщательнаго собранія,

которое, не раздъляя власти, не поставляя правительству преградъ, открываетъ однакоже поприще для общественныхъ силъ и гласнымъ обсужденіемъ вопросовъ воспитываетъ въ народъ политическую мысль. Эти соображенія им'єють нікоторый вісь; однако и здісь представляются самыя сильныя возраженія. Если совъщательное собраніе, но самому своему характеру, не въ состояніи исполнить надлежащимъ образомъ ни одной изъ задачъ народнаго представительства, то какъ можетъ оно служить воспитательнымъ средствомъ для общества? Политическое воспитание людей совершается несравненно лучше возложениемъ на нихъ работы и отвътственности, нежели безполезными словопреніями. Последнее можеть скорее развратить общество, отвлекая его внимание отъ настоящаго дъла, и пріучая его считать пустое краснорвчіе главпыми политическими качествоми человъка. Неприготовленное собраніе, будучи поставлено въ ложное положеніе, съ неопредъленными правами и обязанностями, собьется съ толку. Свобода, вводимая въ видъ опыта, съ висящимъ надъ нею произволомъ, не принесетъ своихъ плодовъ, и народъ скоро отшатнется отъ учрежденій, въ которыхъ не видитъ пользы. Съ другой стороны, при незрълости элементовъ, собрание окажетъ правительству не помощь, а помъху. Если правительство сзываетъ выборныхъ для совъщанія, то оно ищетъ въ нихъ поддержки и совъта. Но найдетъ ли оно ихъ въ собраніи, выходящемъ изъ младенческаго общества и неспособномъ въ политической дъятельности? Оно само должно сдълаться здёсь наставникомъ и руководителемъ. Вмёсто облегченія тяжести, оно наложить на себя новую обузу: оно должно управлять собраніемъ, воспитывать народъ, бороться съ оппозицією. Только весьма сильное и способное правительство въ состояніи исполнить эту задачу; но таковое не нуждается въ совъщательномъ собраніи. Когда же власть чувствуетъ себя несостоятельною и принуждена обратиться къ обществу за помощью, единственный для нея выходъ состоитъ въ дарованіи правъ. Иначе она встрътитъ притязанія, которымъ, при своей слабости, не въ силахъ будетъ противостоять. Правительство, которое не умъеть справиться съ дъломъ, должно отказаться отъ полновластія.

# ГЛАВА 4.

#### СОСЛОВНЫЯ СОБРАНІЯ.

Сословныя собранія въ теченіи и вскольких в вковъ существовали въ большей части европейскихъ государствъ. Они были произведеніемъ среднев вковаго быта, въ которомъ разнообразныя общественныя силы, не подчиняясь высшему единству, существовали рядомъ, боролись другъ съ другомъ, вступали въ соглашенія, и мечемъ отстаивали свои права и притязанія. Потребность совокупной дівятельности вызвала сословный парламентъ: королямъ нужны были деньги для веденія войнъ; являлись общіе интересы, которые требовали содійствія подданныхъ. Но эти собранія носили на себі печать породившей ихъ жизни. Они были основаны не на представительномъ началь, а на полномочій; они были выраженіемъ не народныхъ, а сословныхъ правъ и привилегій.

Все устройство сословныхъ собраній отражало на себъ эту коренную черту. Они не были постояннымъ учреждениемъ, а созывались королемъ по мёрё нужды, когда предстояло дёло, которое касалось сословныхъ правъ. Выборные или начальники корпорацій, посылаемые въ собраніе, обыкновенно снабжались инструкціями и отвъчали за свои дъйствія передъ избирателями. Въ случать неудовольствія, они могли даже быть отзываемы. Существенное ихъ дело состояло въ защить вольностей и въ ходатайствь о нуждахъ сословія. Общая цыль имълась въ виду, на сколько она касалась частныхъ правъ и интересовъ. Каждое сословіе собиралось отдъльно, подавало голось за себя, вступало въ частные переговоры и соглашенія съ королемъ. Нередко согласіе на денежное пособіе сопровождалось условіями: въ замънъ подмоги отъ короля требовались льготы, утверждение правъ, исправленіе злоупотребленій. Иногда сословія предъявляли притязаціе и на контроль расходуемыхъ суммъ. Они имъли даже своихъ сборщиковъ податей; изъ сословной подмоги составлялись особыя кассы, отдъльныя отъ казны королевской, которыя управлялись выборными людьми, подъ надзоромъ собранія, такъ что государственные финансы распадались на двъ не связанныя между собою отрасли. Если сословіе считало права свои нарушенными, оно могло отказать королю въ повиновеніи, взяться за оружіе для своей защиты и принимать припудительныя мёры. Это право самозащищенія нерёдко вносилось, какъ условіе, въ договоры, заключаемые съ королями. Иногда, для большаго обезпеченія, установлялись особые комитеты, облеченные правомъ взывать къ оружію въ случав нарушенія вольностей. Когда въ борьбъ съ королями, сословія получали перевёсъ, эти комитеты не только сосредоточивали въ своихъ рукахъ надзоръ за управленіемъ, но и сами становились верховнымъ правительствомъ. Однимъ словомъ, все это устройство основывалось па договорныхъ отношеніяхъ между независимыми другъ отъ друга силами и властями.

Очевидно, что такой порядокъ вещей не могъ отвъчать потребностямъ государственной жизни. Онъ былъ умъстенъ въ то время, когда каждый защищаль свои права съ оружіемь върукахъ, когда общество распадалось на враждующіе другь съ другомъ элементы; но государственный порядокъ требуеть мира, согласного устройства и дружнаго дъйствія властей и учрежденій. Верховная власть едина, и когда она распредъляется между различными органами, это совершается не совокупленіемъ разнородныхъ привилегій, не призваніемъ къ общей дъятельности враждебныхъ и недовъряющихъ другъ другу силь, а устройствомъ, истекающимъ изъ единой идеи и возможно точнымъ опредъленіемъ мъста и значенія каждой власти въ общемъ организмъ. Тогда только разнородные органы могутъ составить единое цълое, дъйствующее по одному направленію, въ виду общей цъли. Въ такомъ порядкъ немыслимы ни договоры, ни условія, ни взаимныя гарантіи. Государственныя дёла должны идти безостановочно; общественныя потребпости должны быть непремённо удовлетворены. Народное представительство имъетъ въ виду общіе интересы, а не частные, оно выражаеть собою права цёлаго, а не частей. Поэтому, при развитін государственныхъ началъ, сословныя собранія въ большей части европейскихъ государствъ исчезли и замѣнились народнымь представительствомь. Однако до сихъ поръ еще кой гдъ сохраняются ихъ остатки въ большемъ или меньшемъ примъценім къ требованіямъ государственной жизни. Ръзкія черты средневъковаго быта смягчились, но сословное начало осталесь. Въ Германіи существуетъ даже теорія, которая считаетъ сословное представительство выраженіемъ правильнаго взгляда на государственное устройство и на политическую свободу, а народное представительство от клоненіемъ отъ истинныхъ началъ.

Эта теорія господствовала въ Германіи въ двадцатыхъ годахъ ныпѣшняго стольтія. Она не только поддерживалась даровитыми публицистами, служившими абсолютизму, каковы были Генцъ, Ярке и другіе, но нашла выраженіе и въ законодательствъ Германскаго Союза.
Вѣнскимъ Заключительнымъ Актомъ 1820-го года, сословное или земское устройство (Landständische Verfassung) было отличено отъ
представительнаго (Representative Verfassung), которое выдавалось
за порожденіе революціонныхъ идей. Первое одно допускалось въ Германіи; существенными его признаками считались сохраненіе монархическаго начала и отрицаніе народной власти. Въ силу этого воззрѣнія, вся полнота верховной власти должна сосредоточиваться въ монархѣ; сословія же могутъ быть призваны къ участію въ государственныхъ дѣлахъ только по отдѣльнымъ вопросамъ, касающимся
правъ и привилегій каждаго.

Это ученіе, которое въ сущности имѣло цѣлью установить замаскированный абсолютизмъ, очевидно противоржчить началамъ представительной монархіи. Невозможно утверждать, что вся полнота верховной власти сосредоточивается въ государъ, если онъ по тъмъ или другимъ вопросамъ ограничивается правами сословій. Тѣ, которые призываются къ участію въ ръшеній, раздъляють верховную власть, ибо ръшение не можетъ состояться безъ ихъ воли. Но, по самой природъ государства, участниками верховной власти могутъ быть только органы цёлаго, а отнюдь не представители частныхъ интересовъ. Частныя права не могутъ ограничивать общей власти, а должны ей подчиняться, такъ же какъ частныя цёли подчиняются общей. Слёдовательно, призвание сословий къ ръшению единственио тъхъ дълъ, которыя касаются ихъ правъ, немыслимо въ государственномъ порядкъ. Выборные люди должны быть представителями цълаго, а не частей, то есть народа, а не сословій. Участіе вхъ въ верховной власти должно опредъляться требованіями общаго порядка, а не частными правами и привилегіями.

Въ настоящее время, это воззръние на сословное представительство,

заимствованное изъ средневъковаго быта, оставлено почти всъми. Оно имъетъ только историческое значение. Но и теперь еще въ Германии раздаются гососа въ пользу сословнаго устройства представительныхъ собраній, хотя въ иномъ видь, и на другихъ основаніяхъ, нежели прежде. Допуская представительство народа, какъ единаго цълаго, защитники сословныхъ началъ отрицаютъ то понятіе о народъ, которое легло въ основание конституціонныхъ учрежденій новаго времени. Народъ, по ихъ мивнію, является здёсь въ видё разсёянныхъ, ничъмъ не связанныхъ единицъ, подобно песку. Поэтому, при распрепъленіи выборнаго права принимаются въ расчеть единственно числовыя отношенія народонаселенія, а вовсе не качество и свойства людей. Напротивъ, истинное представительство должно быть выраженіемъ народа, не какъ дробной массы, а какъ органическаго цъдаго, раздъляющагося на естественные члены, изъ которыхъ каждый имъетъ свое мъсто и свое призвание въ общемъ тълъ. Эти члены и суть сословія. При такомъ представительствъ, виъсто неустроенной массы, способной произвести только революціонное броженіе, владычествуетъ твердый порядокъ, основанный на естественномъ расчлененіи общества. Здёсь сохраняются преданія; здёсь живеть крепкій духъ, который находитъ поддержку въ корпоративной связи, соединяющей лица въ частные союзы; здёсь представительство является выраженіемъ не личной воли каждаго, а существенныхъ интересовъ общества, къ которымъ примыкаютъ отдёльныя лица. Каждый интересъ находить себъ защиту, безмърныя притязанія устраняются, на конецъ перевъсъ дается не количеству, а качеству, сообразно съ которымъ распредъляются права.

Весь этотъ взлядъ на сословное представительство сводится къ одному коренному вопросу: точно ли сословія составляють органическое раздѣленіе народа, какъ политическаго тѣла? Для разрѣшенія этого вопроса необходимо разсмотрѣть, на чемъ основано это раздѣленіе.

Корень его лежить въ различіи занятій, которыя, получая болѣе или менѣе потомственный характеръ, образуютъ отдѣльные разряды людей, съ особенными гражданскими и политическими правами. Таковъ, по крайней мѣрѣ, характеръ, сословій у новыхъ европейскихъ народовъ, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь. Служители церкви, пе въ качествѣ должностныхъ лицъ, а какъ члены корпораціи, землевла-

дъльцы, соединяющие съ поземельною собственностью высшия политическія права, торговые и промышленные люди, наконецъ земледъльцы-таковы сословія новаго времени. Но разділеніе по занятіямъ есть разделение гражданское, а не политическое. Занятие-дело частное, а не государственное; выбирая себъ родъ жизии, гражданинъ поступаеть, какъ частное лице, а не какъ политическій діятель. Эти двь области должны быть раздълены. Изъ той или другой частной дъятельности не вытекаетъ особенное политическое призвание. Собственно политическое занятіе одно - государственная служба; но и здёсь служащіе должны пользоваться высшими правами, какъ должностныя лица, а не какъ частные люди. Поэтому сословія не могутъ быть признаны политическимъ раздёленіемъ народа и не должны служить основаніемъ политическаго представительства. Сословныя собранія были произведеніемъ среднев вковаго порядка, въ которомъ государственныя начала замёнялись частными правами, и въ политиской области господствовали гражданскія отношенія. Съ развитіемъ государства они должны были пасть.

Можно возразить, что при всемъ различіи политической области и гражданской, между ними существуетъ тѣсная связь. Политическое право, распредѣляясь въ народѣ, должно принять въ соображеніе составъ и устройство гражданскаго общества. Извѣстное занятіе, тотъ или другой видъ собственности развиваютъ въ самыхъ людяхъ извѣстный духъ, извѣстный характеръ, а вслѣдствіе того опредѣляютъ политическую способность лицъ. Составляясь изъ этихъ различныхъ элементовъ, политическое представительство должно, слѣдовательно, принять сословный характеръ.

Это возражение вмёло бы основание, еслибы въ гражданской области различие заиятий непремънно влекло за собою сословное устройство; но это далеко не всегда бываетъ. Сословия образуются, только когда занятие перестаетъ быть дёломъ свободнаго выбора и становится принадлежностью извёстнаго разряда лицъ, пользующихся въ этомъ отношении особыми привилегиями. Такъ и было въ средние вёка. Сословия возникли здёсь сами собою, изъ господства дробныхъ силъ и частнаго права. Люди, имѣвшие одно занятие, соединялись во имя общаго интереса и силою добывали себъ мъсто и права въ общественномъ организмъ. Такимъ образомъ, церковъ, съ помощью громаднаго своего нравственнаго вліянія, составила отдѣльную корпорацію

съ самыми обшпрными правами, какъ гражданскими, такъ и политическими. Изъ военныхъ людей, членовъ дружины, образовалось дворянство. Въ то время военное дёло было не государственною службою, а ремесломъ извъстнаго разряда людей, преимущественно иоземельных в собственниковъ, которые, владъя оружіемъ, составляя главную силу въ обществъ, пріобръли въ немъ высшую честь и значеніе. Развитіе городовой жизни повело къ образованію торговаго сословія: въ городахъ сосредоточивалась промышленность; оружіемъ и деньгами они добывали себъ права, завоевывали себъ мъсто среди другихъ. Наконецъ, четвертое сословіе, земледёльческое, какъ слабейшее, имело и напменте правъ; большею частью оно было крепостное или пользовалось ничтожными льготами. Въ нъкоторыхъ странахъ, оно вовсе не отличалось отътретьяго; такъ во Франціи, оба соединялись въ одно, подъ именемъ tiers état. Въ другихъ государствахъ, и оно имъло свои права и свое представительство. Последнія три сословія получили характеръ наследственный; занятіе, а вмёстё съ тёмъ и положеніе, честь и права передавались отъ отца сыну, и члены низшихъ сословій не легко принимались въ ряды высшихъ.

Такое раздъление общества было естественнымъ послъдствиемъ порядка вещей, въ которомъ отсутствовала государственная власть, и общественныя стихін, предоставленныя самимъ себъ, группировались и занимали мъсто по природному своему значенію, соразмърно съ своею силою. Но съ развитіемъ государственной жизни должны были водвориться иныя пачала общественнаго устройства. Вижсто частныхъ, сословныхъ корпорацій, возникъ союзъ, общій для всёхъ, который, по самому своему существу, стремился замёнить частныя права и обязанности общими, распространяющимися на всёхъ гражданъ. Прежде всего, дворянство перестало быть военнымъ сословіемъ. Мъсто его заступило постоянное войско, не имъющее независимаго, общественнаго характера, а состоящее въ полномъ распоряжении правитель. ства. Изъ общественной силы оно превратилось въ политическое орудіе. То же самое совершилось и въ гражданскомъ управленін: здъсь возникло другое войско — бюрократія, составленная изъ способныхъ людей всёхъ сословій. Государству нужны были служители, и оно открыло ряды управленія для всёхъ, соображаясь съ одною способностью. Эти двъ силы, постоянное войско и чиновничество, почти вездъ заняли первое мъсто въ государствъ, оттъсняя дворянство на второй планъ. Последнее обратилось въ сословіе независимыхъ землевладъльцевъ, занятыхъ большею частью службою, военною или гражданскою, но по доброй волъ, а не по ремеслу, и не обязательно; оно перестало быть главною политическою силою въ народъ. Но какъ скоро во главъ государственнаго управленія стало сословіе смъшанное, такъ сословное различіе должно было болье или менье сгладиться. Значеніе дворянства болье всего удержалось тамъ, гдъ высшіе слои чиновничества вошли въ его составъ, но зато самое дворянство получило здёсь смёшанный характеръ. Съ другой стороны, и въ гражданской области, привилегированныя занятія замёнились свободнымъ трудомъ. Отмъна кръпостнаго состоянія сблизила земледъльческое сословіе съ другими. Крестьянинъ свободно сталъ переходить въ города; онъ получилъ возможность купить землю и сдъдаться самостоятельнымъ землевладъльцемъ. Свобода труда, на которой зиждется весь экономическій быть новаго времени, уничтожаеть наслъдственность занятій, а вмъстъ съ тъмъ сословныя разграниченія и корпоративныя связи. Къ участію въ промышленныхъ предпріятіяхъ призывается всякій, кто бы онъ ни быль; но это остается частнымъ дёломъ и не сообщаетъ лицу никакихъ льготъ. Покупатель акціи не пріобрътаетъ черезъ это ни правъ, ни общественнаго положенія, какъ цеховой мастеръ. Самая промышленность измѣнила свой характеръ; фабрики перенеслись и въ села, а съ другой стороны города сдълались средоточіемъ жизни всякаго рода, всятдствіе чего городовое управление стало общимъ интересомъ всахъ, а не одного только торговаго сословія. Наконецъ, общее образованіе, разливая во всъхъ причастныхъ ему классахъ одинакія понятія и привычки, болъе всего содъйствуетъ сближению сословий. Послъдния перестаютъ различаться наружностью, воззрѣніями, бытомъ; создается общій тинъ, подводящій всёхъ подъ одинъ уровень.

Такимъ образомъ, все движеніе жизни въ новое время ведетъ къ уничтоженію сословныхъ различій. Раздъленіе народонаселенія по занятіямъ существуетъ, но при свободѣ труда, занятіе остается частнымъ дѣломъ, которое не даетъ людямъ ни корпоративной связи, ни политическихъ правъ Государственная же служба, нереставши бытъ принадлежностью одного сословія, сдѣлалась, съ одной стороны, общею обязанностью, тамъ, гдѣ этого требуетъ защита отечества, съ другой стороны—общимъ призваніемъ всѣхъ способныхъ людей. Такъ сла-

гается быть новаго времени, подъ вліяніемь государственных началь, экономическаго развитія и общаго образованія. Онъ ведеть къ ослабленію, если не къ уничтоженію корпоративнаго устройства общественной жизни и къ замѣнѣ его съ одной стороны свободою лица, съ другой развитіемъ государственнаго порядка. То, что называють атомистическимъ раздробленіемъ общества подъ гнетомъ бюрократическаго деспотизма ничто иное, какъ естественное произведеніе этого быта. Съ одной стороны личность, съ другой бюрократія и постоянное войско суть силы новаго времени, порожденныя историческимъ ходомъ жизни. Онѣ имѣютъ свои дурныя стороны, которымъ надобно противодѣйствовать; среди нихъ могутъ существовать и болѣе или менѣе независимыя тѣла; но на этихъ элементахъ зиждется главнымъ образомъ современный порядокъ вещей.

Всъ эти причины, ведущія къ уничтоженію сословнаго устройства, дъйствуютъ однако не вдругъ и не вездъ одинаково. Историческія формы, которыя служать основаніемь и связью извістнаго общественнаго быта, долго сохраняются въ народъ, уступая медленно вліянію новыхъ началъ и потребностей. Сословное раздъление, вытекшее изъ средневъковой жизни, сдълалось принадлежностью и новаго государственнаго порядка, до тъхъ поръ, пока начала свободы не достигли полнаго развитія. Различное историческое назначеніе сословій развило въ нихъ различную политическую способность, съ которою надобно было сообразоваться. Нашедши передъ собою общество, сложившееся такимъ образомъ, государство присвоило себъ это устройство, ввело его въ свой составъ, приноровило къ своимъ цълямъ, видоизмъняя его только мало по малу, по мъръ практическихъ потребностей. Оно находило въ немъ и готовую форму для общественнаго порядка и готовое орудіе для своей д'ятельности, орудіе необходимое, пока собственныя средства, постоянное войско и администрація, были мало развиты. Поэтому мы видимъ, что возникающее государство иногда усиливаетъ даже сословное раздъленіе. Такъ было въ Россіи, гдъ до образованія Московскаго государства, сословное различіе, лежавшее въ нравахъ, не обозначалось ръзкими юридическими границами. Раздъляющія черты выступили ярче съ тёхъ поръ, какъ московскіе цари на каждое сословіе наложили особыя обязанности къ государству, когда дворяне прикръплены были къ службъ, торговые люди къ городамъ, крестьяне къ землъ. Каждый долженъ былъ на своемъ мъстъ служить общей цёли. Формы и орудія дёятельности давались самою жизнью, и государство ими воспользовалось. Это было необходимо, пока политическій порядокъ, не успёвши развить собственныхъ силъ, держался на принудительныхъ обязанностяхъ гражданъ. Напротивъ, съ водвореніемъ началъ свободы, съ умноженіемъ государственныхъ средствъ, все это устройство должно было постепенно измёняться и слабёть.

Тоть же процессъ произошель и въ общественномъ бытъ. Пока общее образование скудно и держится въ высшихъ слояхъ, пока новое промышленное движение не разбило средневъковыхъ формъ и не передвинуло всъхъ общественныхъ элементовъ, пока въ нравахъ и понятияхъ сохраняется глубокое различие между сословиями, народъ естественно группируется по разрядамъ, въ которые онъ вжился, которые хранятъ въ немъ и предания, и общественныя связи и обычный жизненный строй. Только развитие образования и личнаго труда могутъ постененно измънить этотъ сложившийся въками порядокъ.

Раздъление народа на сословия имъетъ значение особенно при самодержавномъ правленіи. Повсемъстное водвореніе цеограниченной монархіи въ Европъ было вызвано главнымъ образомъ раздробленнымъ состояніемъ общества, въ которомъ различныя, инчёмъ не сдержанныя силы, приходя въ столкновение другъ съ другомъ, производили постоянную анархію. Для установленія порядка нужна была единая власть, господствующая надъ всёми. Она одна могла оградить слабыхъ отъ притесненія, подчинить сильныхъ общему закону, уничтожить несовивстныя съ государственными интересами права и привилегін, дать каждому надлежащее мъсто въ общемъ организмъ. Чъмъ глубже было сословное раздёленіе, тёмъ сильнёе была потребность въ подобной власти для установленія государственнаго единства. Поэтому, тамъ гдё сословія раздёлялись менёе рёзкими чертами, гдё различные слои народонаселенія сливались и дъйствовали собща, тамъ мы видимъ меньшее развитие самодержавной власти. Такъ было въ Англіп; отсюда различіе англійской исторіи отъ хода политической жизни на европейскомъ материкъ.

Но если, съ одной стороны, сословное раздъление вызываетъ установление самодержавной власти, то, съ своей стороны, послъдняя требуетъ сословнаго устройства. Въ основании неограниченной монархии лежитъ начало обязанности, въ противоположность началу права, на которомъ зиждется народное правление. Самодержавие не исключаетъ элемента права; но оно допускаетъ его только въ подчиненныхъ сферахъ. По глубокому замечанію Монтескье, монархія отличается отъ песнотизма именно присутствиемъ задерживающихъ элементовъ. Въ деспотизмъ господствуетъ личная воля надъ массою болъе или менье безправныхъ лицъ; это демократія подъ владычествомъ самодержавія. Въ уміренной монархін, напротивъ, существують посредствующія тёла, черезъ которыя законнымъ путемъ идетъ воля монарха. Кромъ высшихъ государственныхъ учрежденій, къ такимъ тъламъ принадлежатъ сословія, особенно дворянство, которое пользуется наибольшими правами въ самодержавномъ государствъ. Въ сословін тъснымъ образомъ соединяются оба начала: право и обязанность. Каждый его членъ, по своему положенію, призванъ къ исполненію извістных обязанностей и пользуется опреділенными правами. Нравственное начало сословнаго устройства есть върность въ исподненін долга и стойкость за свои права. Въ этомъ состоитъ честь, которую Монтескье считаетъ принциномъ или движущею силою монархін. Мы не можемъ не сослаться здёсь на этого мыслителя, который часто глубже и върнъе понималъ вещи, нежели многіе новъйшіе публицисты. Начало чести воплощается преимущественно въ дворянствъ, которое, стоя во главъ другихъ сословій, является высшимъ представителемъ сословныхъ началъ. Оно отчасти служитъ посредствующимъ звеномъ между верховною властью и народомъ; оно своимъ въсомъ и значеніемъ сдерживаетъ въ нъкоторой степени правительственную волю. Только узкій деспотизмъ можетъ смущаться свободными заявленіями дворянства, пока оно держится въ предълахъ своего права и не требуетъ участія въ верховной власти. Въ самодержавін, начало, представляемое дворянствомъ, одно въ состоянін смягчить бюрократическій произволь, въ который такъ легко впадаетъ неограниченное правительство. Оно составляетъ необходимый элементъ всякаго общественнаго устройства, гдв народъ не участвуетъ въправлении. Права дворянства вращаются однако въ подчиненной области; это права сословія, а не аристократіи въ тёсномъ смыслё, то есть политического тёла, носящого въ себё часть верховной власти.

Такимъ образомъ, самодержавіе, по своему существу, опирается на сословное устройство, которое замѣняетъ общія политическія права гражданъ частными правами и обязанностями отдѣльныхъ частей на-

рода. Совершенно пныя условія представительной монархіи. Здъсь народъ призывается къ участію въ верховной власти, а такъ какъ послъдняя, по пдев своей, едина, и правление требуетъ единства дъйствія, то въ основаніе политической свободы полагаются не права отдъльныхъ классовъ, а общія права всъхъ гражданъ. Изъ частныхъ, сословныхъ привилегій не можетъ составиться общей власти; такое раздробленіе противоръчить ея существу. Въ ея направленіи и дъятельности непремънно обнаружится коренное разъединение, несовмъстное съ государственною целью. Въ конституціонной монархіи можеть существовать аристократія, но съ чисто политическимь, а не сословнымь значеніемъ. Она должна представлять собою интересы встхъ, а не одного класса, и чёмъ болёе она принимаетъ характеръ сословія, тёмъ менже она способна стоять во главж представительства и исполнять свое призваніе въ государствъ. Политическая аристократія, при извъстныхъ историческихъ условіяхъ, о которыхъ будетъ ръчь ниже, можетъ образоваться изъ высшаго дворянства; но для этого дворянство должно перестать существовать, какъ сословіе. Введеніе конституціоннаго правленія возможно только при уничтоженів сословнаго устройства и замёнё его народнымь представительствомъ. Необходимыя въ самодержавін, сословія становятся неумъстными въ конституціонномъ норядкъ, и наоборотъ, какъ скоро уничтожаются сословія, является потребность замёнить частныя права общимъ представительствомъ. Поэтому, когда дворянство требуетъ участія въ верховной власти, оно хочетъ собственнаго уничтоженія. Благоразумное правительство никогда не согласится увъковъчить сословныя привилегіи, сдълавши ихъ составною частью самой верховной власти.

Такимъ образомъ, сословныя собранія не могутъ быть оправданы теоретически. Стараніе воскресить ихъ, тамъ, гдѣ они пришли въ упадокъ, оживить ихъ новымъ духомъ, возвести ихъ въ систему, замѣнить ими народное представительство, есть не болѣе какъ искусственное возвращеніе къ старинѣ, археологическое мечтаніе, которое должно исчезнуть при первомъ серьозномъ движеніи народной жизни. Сословныя собранія, въ странахъ, гдѣ они существуютъ изстари, имѣютъ смыслъ единственно, какъ историческія формы, которыя сохраняютъ въ народѣ непрерывность сознанія права и служатъ переходомъ къвысшему, представительному порядку. Тамъ, гдѣ весь общественный бытъ проникнутъ сословными начадами, иное устройство представительства не-

возможно, ибо политическія учрежденія должны сообразоватся съ состояніемъ общества, изъ котораго они вытекаютъ. Если, при этомъ, сословныя собранія выработались историческимъ путемъ, укоренились въ народномъ сознаніи, вошли въ правильную колею, то политическая свобода можетъ найти здѣсь гарантіи, которыя она тщетно стала бы искать въ иныхъ учрежденіяхъ. Однако и въ этомъ случав, сословныя собранія неръдко приносятъ болве вреда, нежели пользы, о чемъ свидътельствуетъ исторія, которая почти повсемъстно привела къ ихъ паденію. Противоръча истиннымъ государственнымъ началамъ, они страдаютъ недостатками, лежащими въ самомъ ихъ существъ.

Коренное зло всякаго сословнаго представительства заключается въ раздъльности интересовъ составныхъ его частей. Сословное начало велеть именно къ тому, что каждый общественный интересъ группируется и замыкается въ отдёльное цёлое. Вследствіе этого, каждое сословіе имъетъ свои взгляды и свое направленіе. Пока въ народъ жива сословная связь, выборы очевидно должны совершаться подъ вліяніемъ этого духа; когда же она слабъетъ, то весьма часто сословное начало принимаетъ видъ реакціи противъ новаго порядка вещей, и тъмъ съ большею силою проявляется въ привилегированныхъ классахъ, желающихъ удержать свое положение. Понятно, какія послёдствія это должно имъть для государственных в дъль, которыя сословія призваны рішать собща. Когда отдільныя части представительства имфють въ виду не столько общую пользу, сколько свои исключительныя выгоды, мудрено установить необходимое въ государствъ единство направленія. Даже при общемъ желаніи содъйствовать благу отечества, не легко согласить противоположные взгляды, ибо каждый стоитъ на своей особенной почвъ и смотритъ на общія цъли съ своей исключительной точки зрвнія. Политическая жизнь каждаго представительнаго собранія основывается на взаимныхъ сдёлкахъ и уступкахъ; но для этого нужна общая ночва, нужно согласіе въ основныхъ взглядахъ. Гдъ самыя точки отправленія различны, взаимныя сделки могутъ дать только самый скудный и безцветный плодъ. Большинство, на которое могло бы опираться правительство, въ сословномъ собраніи никогда не составится. Согласіе разнородныхъ частей можеть проявляться только въ совокупной отрицательной деятельности, а не въ положительныхъ результатахъ. Общая опнозиція вызоветь дружныя заявленія и энергическіе протесты въ собраніи; но представительство, которое этимъ ограничивается, служитъ преградою, а не опорою власти. Хотя при ложномъ направленіи правительства бываетъ полезна и преграда, однако, въ общемъ итогѣ, для блага государства отнюдь не желательно учрежденіе, у котораго сила въ отрицаніи и безсиліе въ построеніи. Чѣмъ обширнѣе государство, чѣмъ выше его иптересы, тѣмъ болѣе они должны страдать отъ подобнаго порядка вещей.

Затруднительность хорошаго законодательства здёсь очевидна. Законъ, не касающійся сословныхъ правъ и интересовъ, имъющій въ виду только частныя улучшенія, безъ сомнінія, не встрітить сильной оппозицін; но сословное устройство такъ глубоко переплетается со всемь общественнымь бытомь, что почти всякая значительная мера затрогиваетъ сословные интересы, а потому встречаетъ часто неодолимыя препятствія. Мы знаемъ, что въ Англіи, гдъ сгладились сословныя различія, невозможно устроить правильную записку повемельной собственности, потому что затруднительность ея перехода изъ рукъ въ руки лежитъ въ выгодахъ аристократіи. Тъмъ болье полобныя препятствія должны возникать тамъ, гдё сословные интересы выступаютъ сильнее и расходятся глубже. Всякое значительное нововведение становится почти невозможнымъ, и законодательство обращается въ груду обветшалыхъ постановленій. Труднъе всего отмънить вредныя для общества привилегіи. Онъ становятся частью самаго основнаго закона; обладающее ими сословіе входить въ составъ верховной власти, а потому измънить его политическое положеніе можно только съ его согласія. Но очевидно, что привилегириванное сословіе только въ самыхъ крайнихъ обстоятельствахъ согласится на потерю своихъ преимуществъ. Нужны общественныя бъд ствія или сильное народное волненіе, чтобы заставить его сділать подобную уступку. Оно всегда найдетъ многочисленные доводы въ свою пользу; ибо всякое право можно защищать съ точки эртнія не только частныхъ выгодъ, но и общественнаго блага. Ораторское искусство обладаетъ оружіемъ всякаго рода, а личный интересъ умъетъ имъ пользоваться.

Еще хуже, когда привилегированное сословіе имъстъ въ собраніи неоспоримый перевъсъ. Тогда законодательство можетъ получить исключительно сословный характеръ. Выгоды большинства народа приносятся въ жертву владычествующему меньшинству. Одно мо-

+

нархическое правительство въ состояніи противодъйствовать этому злу, если оно умъетъ освободиться отъ вліянія высшаго клясса. Но тогда цъль его состоить въ уничтожении подобнаго представительства или въ призваніи, котя бы и беззаконнымъ путемъ, такихъ элементовъ, на которые оно можетъ оппраться въ своей борьбъ съ привилегированнымъ сословіемъ. Тогда представительное устройство становится поприщемъ раздоровъ, смутъ и даже междоусобій. Поучительные примъры представляеть въ этомъ отношении исторія Швеціи. Самая блистательная ея эпоха, XVII-й вака, принадлежить къ временамъ тъснаго союза между сильною монархіею и высшею аристократію. Но последняя более и более забирала правленіе въ свои руки. Тогда королевская власть обратилась къ низшимъ сословіямъ, въ которыхъ нашла надежныхъ союзниковъ. Въ особенности низшее дворянство негодовало на преобладание аристократии, которая завладёла громаднымъ количествомъ поземельной собственности, главнаго источника дохода страны. Результатомъ было отнятіе земель у вельможъ и паденіе аристократіи. Монархическая власть одна вышла побъдительницею ихъ этой борьбы. Когда же, посят смерти Карла XII-го, снова водворилась политическая свобода, при неограниченномъ почти господствъ дворянскаго сословія, то государственные интересы были вполнъ отданы на жергву личнымъ выгодамъ и проискамъ. Тогда началась система подкуповъ со стороны иностранныхъ державъ, которыя поперемънно пріобрътали вліяніе въ представительствъ. Это было самое унизительное время Шведской исторіи; оно кончилось новымъ союзомъ королевской власти съ низшими сословіями и новыми переворотами въ пользу монархіи.

Подобные раздоры тёмъ естественнёе, чёмъ сильнёе столкновенія питересовъ и направленій въ сословныхъ собраніяхъ. Соединеніе сословій для общей дёятельности далеко не всегда служитъ способомъ ихъ сближенія. Въ низшихъ, мёстныхъ собраніяхъ легче произойти соглашенію, ибо надъ ними есть высшая власть, которая сдерживаетъ крайности и не допускаетъ нарушенія правды. Кромё того, здёсь не идетъ споръ о правахъ, о политическомъ положеніи сословій; эти вопросы разрёшаются высшимъ законодательствомъ. Предметъ обсужденія составляютъ только общія всёмъ дёла и интересы. Напротивъ, въ политическомъ представительствё обсуждаются самые коренцые государственные вопросы, которые прямо касаются сословныхъ правъ,

и такъ какъ спорящимъ сторонамъ дается власть въ руки, то борьба легко можетъ достигнуть крайней степени раздраженія. Между сословіями возбуждается взаимная вражда, вредная для государства и гибельная для общаго дѣла. Политическое представительство производитъ здѣсь именно противоположное тому, что требуется здравою политикою: неизбѣжныя при разнородныхъ интересахъ и взглядахъ столкновенія не смягчаются, а становятся чувствительнѣе. Партіи склоняются къ уступкамъ только изъ опасенія возстанія, пли когда сословное начало совершенно уже отжило свой вѣкъ. Тогда сословное представительство естественно переходитъ въ народное.

Вст эти недостатки сословных собраній проявляются въ большей или меньшей степени, смотря по ихъ устройству. Оно можетъ быть различно. Сословное начало выступаетъ во всей своей ртзкости, когда представители каждаго разряда образуютъ отдтльную палату съ особымъ голосомъ. По средневтвовому праву, каждое сословіе дттвовало и ртшало за себя; для общихъ дтль нужно было единогласіе. Государственныя требованія привели къ ртшенію большинствомъ сословныхъ голосовъ. Такъ въ Швеціи, до последняго времени, существовали четыре палаты, составленныя изъ представителей духовенства, дворянства, городовъ и крестьянъ. Для ртшенія обыкновенныхъ дтль требовалось большинство трехъ палатъ; измтненія же основныхъ законовъ не могли совершаться иначе, какъ единогласно.

Недостатки подобнаго устройства слишкомъ ощутительны. Большинство представителей двухъ сословій можетъ остановить всякую мѣру. Улучшеніе почти невозможно, когда оно касается привилегій высшихъ сословій; оно невозможно и когда дѣло идетъ о религіозной теринмости или о другихъ вопросахъ, въ которыхъ духовенство дѣйствуетъ заодно съ крестьянами. Вообще, при такой дробности направленій, интересовъ и голосовъ, не трудно противопоставить неодолимую преграду самымъ полезнымъ преобразованіямъ; для этого достаточно сопротивленія нѣсколько болѣе четверти, а по конституціоннымъ вопросамъ, даже осьмой части всего представительства. Поэтому въ Швеціи, всеобщее убѣжденіе заставило замѣнить эти обветшалыя учрежденія представительствомъ, основаннымъ на новыхъ началахъ.

Повидимому, болже приближается къ конституціоннымъ формамъ такое устройство сословнаго представительства, въ которомъ низшія

сословія соединяются въ одну палату, а дворянство образуетъ другую. Германскія конституціи представляють тому прим'тры. Парламентъ, состоящій изъ двухъ палатъ, нижней и верхней, притомъ съ болње или менње аристократическимъ характеромъ послъдней, таково именно устройство конституціонной мопархіи. Однако, между тъмъ и другимъ есть существенное отличіе. Выше мы указывали на то, что дворянство не составляеть аристократіи въ тесномъ смысле слова или политической аристократіи: первое есть сословіе, то есть извъстное раздъление общества, отличающееся отъ другихъ и гражданскими, и корпоративными и политическими правами; вторая прежде всего политическое тъло, участвующее въ верховной власти. Аристократія остается въ нъкоторомъ смыслъ сословіемъ, но оно принимаеть чисто государственный характерь. У дворянства общіе интересы неръдко заслоняются частными, сословными; аристократія, по своему положенію, имъетъ въ виду главнымъ образомъ общественную пользу, хотя къ этому могутъ примъшиваться и частныя выгоды. Составить изъ дворянства верхнюю палату значитъ придать сословному духу особенную силу, укоренить противоположность воззраній, остановить законодательство, увъковъчить сословныя привилегіи, напримъръ изъятія отъ податей и повинностей, поземельныя преимущества, сословный судъ и администрацію. Въ предъидущемъ устройствъ нужно было по крайней мъръ большинство голосовъ въ двухъ палатахъ для того, чтобы полезный законъ былъ отвергнутъ; здёсь достаточно большинства одной. Дворянству вручается безусловное право запрета на всъ государственныя мъры. При сословномъ его характеръ, этого нельзя допустить, ибо сословная точка зржнія всегда частная; отдъльному интересу невозможно предоставить верховнаго права. Привилегированное положение заставить дворянство еще упорнъе стоять за свои преимущества, еще тъснъе замкнуться въ своей исключительности; ибо сословныя права дають здёсь участіе въ самой верховной власти. Это неизбъжно должно возбудить вражду другихъ, ибо чъмъ болте исключительности, чтмъ болте власти и поводовъ къ злоупотребленію ею, тъмъ сильнье возбуждаются нареканія.

Форма сословных собраній, наибол в благопріятствующая рвшенію общих двль, а потому наибол в отвичающая государственным потребностямь, есть совокупое сов щаніе всвх сословій. Но здысь являются неудобства своего рода. Отношеніе составных частей собранія

можеть быть двоякое: большинство принадлежить или высшему сословію, или низшимъ; или последнія парализуются перевесомъ перваго, или первое поглощается последними. Въ одномъ случае можетъ установиться законодательство исключительно въ пользу привилегированнаго сословія; это худшая изъ всёхъ возможныхъ системъ. Въ другомъ случат, сословное собраніе будетъ только переходною формою, шагомъ къ уничтоженію сословнаго устройства. Тамъ, гдф привилегированное сословіе составляеть меньшинство, не им'вющее особаго, голоса, но сливающееся въ массъ, оно теряетъ свое политическое значение. Извъстно, что этотъ вопросъ возникъ при созвании учредительнаго собранія во Франціи въ 1789-мъ году. Представители третьяго сословія требовали соединенія въ одной палать съ обоими выстими, и когда наконецъ, послъ долгихъ споровъ, это требованіе было исполнено, большинство демократическихъ элементовъ получило ръшительный перевъсъ, и всъ права высшихъ сословій скоро были уничтожены. Если въ ограниченной монархіи аристократическіе элементы общества должны получить особую организацію, то подобпое устройство представительства менње всего можетъ быть допущено. Примъръ того же учредительнаго собранія указываеть на другое вло, проистекающее изъ такого безразличнаго соединенія всёхъ элементовъ. Собраніе, составленное изъ выборныхъ отъ всёхъ сословій, не имъющее противовъсія въ верхней палать, легко можеть видьть въ себъ единственнаго и исключительнаго представителя народа. Правительство имфетъ передъ собою одно собраніе, а не два, взаимно воздерживающія другь друга. Между нимъ и выборными людьми нётъ умъряющаго элемента, а потому легко можетъ всиыхнуть борьба. Революціонныя движенія встречають здесь самую удобную почву. Разумъется, можеть случиться иное, если большинство, вслъдствіе на строенія низшихъ классовъ, состоитъ изъ людей преданныхъ правительству. Но въ такомъ случат самое представительство становится лишнимъ; оно теряетъ свое значение, какъ скоро перестаетъ бытъ самостоятельною общественною силою.

Таковы сущность и свойства сословнаго представительства. Мы старались доказать, что сословія иміють значеніе историческое, которое слабіветь съ развитіемъ жизни новаго времени; что въ самодержавій они необходимы, но неумістны въ конституціонномъ порядкі, который требуеть, чтобы общество приняло уже новыя формы жизни; на-

+

конецъ, если выработанныя исторією сословныя собранія могутъ сохранять въ народѣ непрерывность права и служить переходомъ отъ одной жизненной формы къ другой, то введеніе ихъ вновь въ настоящее время можетъ имѣть только вредныя послѣдствія.

## ГЛАВА 5.

### конституціонная монархія.

Конституціонная монархія является плодомъ развитія представительныхъ началъ въ новое время. Въ иныхъ государствахъ она выработалась исторически, постепеннымъ приспособленіемъ средневѣковыхъ учрежденій къ новой государственной жизни; въ другихъ она водворилась разомъ, какъ полная, обдуманная система гарантій, ограничивающихъ монархическую власть. Но, не смотря на различіе происхожденія и элементовъ, не смотря на частныя отклоненія отъ принятыхъ началъ, у западно-европейскихъ народовъ установилась общая конституціонная теорія, которая болѣе или менѣе прилагается во всѣхъ свободныхъ государствахъ и получаетъ все большее распространеніе. Въ частностяхъ писатели и законодательства расходятся: одни даютъ перевѣсъ одному элементу, другіе другому; но существенныя черты учрежденій остаются тѣже.

Идею конституціонной монархіп, какъ высшей формы представительнаго устройства, мы обозначили въ одной изъ предъидущихъ главъ. Она состоитъ въ гармоническомъ сочетаніи разнообразныхъ элементовъ государства: монархическаго, аристократическаго и демократическаго. Основный законъ даетъ каждому изъ нихъ извъстныя права, извъстное участіе въ верховной власти, и всё должны дъйствовать согласно для достиженія общей цъли. Демократическое начало, народная свобода, воплощается въ выборномъ собраніи; но оно не одно противопоставляется монарху, какъ представителю высшей власти и постоянныхъ интересовъ государства. Во всякомъ обществъ существують въ большей или меньшей степени аристократическіе элементы, которые должны служить посредствующимъ звеномъ между двумя про-

тивоположными началами: между властью, основанною на подчиненіи, и властью, истекающею изъ свободы, точно такъ же, какъ, съ своей стороны, монархъ является посредникомъ между двумя общественными силами, между аристократією и демократією. Поэтому конституціонное правленіе всегда слагается пзъ трехъ властей, изъ короля и двухъ палатъ, верхней и нижней.

Потребность верхней палаты, ощутительная и въ республикахъ, становится непремъннымъ условіемъ конституціонной монархіп. Въ республикъ верхняя палата служитъ средствомъ контроля надъ увлеченіями и произволомъ демократическаго собранія; это задерживающій, умъряющій органъ. Ръшеніе бываеть обдуманнье и зрълье, когда оно проходить черезь два, независимыя другь оть друга тёла; злоупотребленія власти, имфющей одинь источникь, менфе опасны, когда она не вся соединяется въ одитхъ рукахъ. Въ конституціонной монархіп задержки вдвойні необходимы, пбо верховная власть не сосредоточивается вся въ народъ, какъ въ республикахъ, а раздъляется между различными лицами и тълами. Здъсь требуется такая система взаимныхъ гарантій, которая, установляя контроль властей другъ надъ другомъ, содъйствовала бы однако мирному разръшенію столкновеній и вела бы къ соглашенію, а не къ раздорамъ. Эта цёль не достигается, если одному монарху предоставляется право воздерживать дъйствія народнаго представительства. Когда двѣ власти, противоположнаго происхожденія, ставятся другъ противъ друга, безъ всякаго посредника, между ними легко можетъ возгоръться борьба. Каж дая естественно старается перетянуть силу на свою сторону, получить перевъсъ надъ другою. Противникъ видитъ въ этомъ нарушение своихъ правъ, неумъренныя притязанія. Отказъ короля исполнить желаціе или требование представительства легко можетъ быть истолкованъ, какъ личное мивніе, какъ произволь и упорное противодвиствіе истиннымъ нуждамъ народа. Поэтому весьма полезно установление посредника между двумя властями, тёла, независимаго отъ обоихъ, но имъющаго въсъ и значение въ обществъ. Верхняя палата своимъ приговоромъ можетъ воздержать противоположныя стремленія сторонъ и побудить ихъ къ уступкамъ. Когда мъра, одобренная нижнею палатою отвергается верхнею, то этото нельзя приписать личному произволу. Неудовольствіе падаеть на целое собраніе, а не на одно лице. Королевская власть остается въ сторонъ; она не подвергается

нападкамъ, а потому сохраняется должное къ ней уваженіе. Съ другой стороны, при согласіи объихъ палатъ, король долженъ видъть въ предлагаемой мъръ не простое демократическое увлеченіе, а выраженіе истинныхъ потребностей народа, одинаково сознаваемыхъ и верхними и нижними его слоями. Легче уступить общему желанію двухъ собраній, нежели требованіямъ одного. Конечно, при взаимномъ раздраженіи сторонъ, примиреніе не всегда удается; нътъ человъческихъ учрежденій, которыя бы безусловно обезпечивали достиженіе цъли. Но можно и должно стремиться къ возможному смягченію столкновеній, къ установленію такой системы гарантій, которая бы, если не всегда, то въ большинствъ случаевъ, могла предотвращать грозящую бъду.

Эта посредствующая роль принадлежить верхней палать именно потому, что въ ней воплощаются аристократические элементы общества, которые соединяють въ себъ высшую политическую способность съ независимостью положенія, которые въ состояніи понимать и требованія свободы и цёли государства, вёчные его законы, необходимыя условія власти и порядка. Однако не всякое собраніе способно занять такое положение. Для этого необходимо, чтобы оно имъло въсъ и пользовалось уважениемъ въ народъ. Его ръшения должны имъть не только юридическую, но и нравственную силу. Палата не связанная съ народомъ, не имъющая независимаго духа, по всегда покорная власти, можетъ навлечь на себя только ненависть или пренебреженіе. Поддерживая правительство въ неумъренныхъ притязаніяхъ или въ неблагоразумномъ сопротивленіи, она можетъ привести его къ погибели. Съ другой стороны, она должна быть дъйствительно элементомъ умъряющимъ, а не потворствовать всъмъ увлеченіямъ толпы, особенно вътъ минуты, когда ея помощь всего нужнъе. Наконецъ, менъе всего должны въ ней проявляться сословныя стремленія, эгоистические расчеты. Она должна постоянно имъть въ виду не себя, а общую пользу, и состоять въ союзъ со встии другими элементами власти. Тогда только она можеть ожидать къ себъ довърія.

Подобныя качества очевидно встречаются не часто, а потому удовлетворительное устройство верхней палаты, составляющее одно изъ существенныхъ условій конституціонной монархіи, дёло весьма пе легкое. Для этого недостаточно создать искусственное тёло и облечь его правами. Подобныя учрежденія, не имеющія подъ собою почвы,

лишенныя нравственнаго вліянія на общество, уносятся первымъ дуновеніемъ вътра. При устройствъ верхней палаты, надобно прежде всего обратить вниманіе на составъ общества, на тъ силы, которыя оно въ себъ заключаетъ. Въ каждомъ существуютъ аристократическіе элементы своего рода, которыми надобно пользоваться, не гоняясь за теоретическими соображеніями. Для устройства верхней палаты нътъ общаго рецепта; оно можетъ быть различно, смотря по общественному быту, изъ котораго истекаетъ.

Наиболье независимое положение занимаеть наслъдственная аристократія. Это аристократія въ тёсномъ смыслё. Она обязана своимъ возвышениемъ не правительству и не народу. Она держится собственною силою, а потому скорбе всего можетъ стать посредникомъ между монархомъ и демократіею. Обращенная вся на государственную дъятельность, она хранить въ себъ кръпкій политическій духъ, сознаніе постоянных интересовъ государства, передавая это достояніе отъ покольнія покольнію. Между тымь какт выборное собраніе, обновляясь безпрерывно и отражая на себъ всъ движенія общества, перемънчиво и способно къ увлеченіямъ, между тъмъ какъ личная воля монарха, по самому свойству человъческой природы, подвержена случайностямъ, колебаніямъ и даже крутымъ поворотамъ при переходъ власти отъ одного лица на другое, аристократическое собрание изъято отъ этихъ золъ. Корпоративный духъ сдерживаетъ частныя стремленія членовъ и восполняеть личные ихъ недостатки; обновленіе происходитъ постепенно; сила преданія и опытъ не даютъ маста увлеченіямъ. Аристократическое собраніе представляеть какъ бы единое лице, но свободное отъ случайностей смерти. Поэтому аристократическое правление отличается напбольшею эпергиею, постоянствомъ, зрфлостью политической мысли. Аристократія является и самымъ твердымъ стражемъ общественнаго порядка и законности. Въ ней преобладаеть охранительный духъ, ибо она носить въ себъ опыть въковъ и держится силою преданія и привязанностью къ существующимь учрежденіямъ. Она допускаетъ переміны только постепенныя, совершаемыя законнымъ путемъ; всякое парушеніе закона есть посягательство на собственное ея существованіе. Въ конституціонной монархіи аристократія не можетъ впасть и въ тъ ошибки, которымъ подвержено чисто аристократическое правленіе. Она не можетъ имъть поползповенія употреблять власть свою во зло и сама действовать произвольно, ибо сдерживается съ одной стороны монархомъ, съ другой народнымъ собраніемъ; значеніе ея болѣе умѣряющее, нежели владычествующее. Она не можетъ и замыкаться въ себѣ, ибо обновляется безпрерывно введеніемъ въ нее новыхъ членовъ по волѣ монарха, которому всегда предоставляется это право. Но такъ какъ это совершается постепенио, и новыя лица сами пользуются высокимъ положеніемъ въ обществѣ, то аристократическій духъ собранія черезъ это существенно не измѣняется, а между тѣмъ устраняется сословная исключительность, и значеніе палаты поддерживается пріобщепіемъ къ пей лучшихъ силъ народа.

Рядомъ съ этими великими достопнствами, наслёдственная аристократія имфетъ и несомифиныя невыгоды, даже при окружающихъ ее со всёхъ сторонъ задержкахъ. Хотя въ конституціонномъ порядке она отрѣшается отъ сословнаго характера, чтобы сохранить чисто политическое значеніе, хотя она пижними своими вътвями смъшивается съ народомъ, и постоянно получаетъ изънего приливъновыхъ соковъ, однако, не смотря на то, она не можетъ вполнъ перестать быть сословіемъ. Наслідственность положенія ділаеть изъ нея отдільный разрядъ людей съ особыми правами и преимуществами. Неръдко утверждають, что въ Англіи ивть сословій; однако всв англійскіе юристы раздъляютъ гражданъ на два разряда: на благородных в и простолюдиноет (noblemen u commoners). Къ первымъ относятся лорды, ко вторымъ остальные. Благородство происхожденія даетъ старшимъ сыновьямъ неровъ право засъдать въ верхней палатъ. Оно сообщается и женамъ; оно даетъ не только политическія, но и нъкоторыя гражданскія преимущества. Слъдовательно, сословное раздъление существуеть, хотя въ умепьшенной степепи. Оно не замътно въ области гражданской, зато имъетъ большее политическое значение. И эти высшія права, это участіє въ верховной власти пріобрътаются не личными дарованіями, не заслугами, а единственно рожденіемъ. Аристократія непремънно должна обладать высшею политическою способностью; это одно даеть ей право и возможность сохранять свое первенствующее мъсто въ государствъ. Но наслъдственность положенія далеко не всегда обезпечиваеть способность. Въ аристократической корпораціи обыкновенно есть нъсколько выдающихся лицъ, которыя стоятъ во главъ остальныхъ; большинство же ръдко отличается даровитостью. Причины понятны. Пре-

жде всего, кругъ, изъ котораго выходять люди, слишкомъ тъсенъ. Политическая аристократія никогда не бываеть и не должна быть многочислениа. Но трудно предположить, что большинство старшихъ сыновей наскольких сотр леговаки состоить непременно изр способныхъ людей; это было бы чистою случайностью. Высшія дарованіяръдкій даръ природы, который надобно извлекать изъ цълаго народа. Притомъ, если аристократическое положение съ одной стороны содъйствуетъ развитію природныхъ способностей, доставляя человъку и средства, и готовое поприще, и высокое призвание, то съ другой стороны, только избранныя натуры въ состояніи воспользоваться этими преимуществами. Для посредственныхъ людей они служатъ скоръе орудіемъ соблазна. Значительное богатство и высокое общественное значеніе, достающіяся даромь и не налагающія тяжелыхь обязанностей, побуждають болье къ наслажденію удобствами жизни, нежели къ упорному труду, необходимому для людей, которые возвышаются собственною дъятельностью. Поэтому аристопратическія права слишкомъ часто бываютъ привилегіею бездарности, а это должно возбуждать въ остальномъ обществъ непріязненныя чувства. Ихъ нельзя принисать одной зависти, которую пошлые аристократы такъ часто кидають, въ видъ упрека, въ лице своимъ противникамъ, прикрывая тъмъ только собственное ничтожество. Зависть, какъ и другія человъческія чувства, примішивается ко всякой борьбі. Но въ непріязни къ незаслуженнымъ правамъ есть болъе глубокія основанія: этимъ оскорбляются присущія человьку понятія справедливости, которыя требують, чтобы высшія честь и права были достояніемь высшей способности, заслугъ, а не случайности рожденія.

Могутъ возразить, что тъже самые доводы легко обратить противъ монархіи, и тогда мы придемъ къ чистой демократіи. Нътъ сомнънія, что возможность неспособнаго правителя составляетъ одинъ изъ существенныхъ недостатковъ наслъдственной монархіи; но здъсь начало наслъдственности имъетъ иное значеніе, нежели въ аристократіи. Монархъ является представителемъ высшей идеи; наслъдственное его право не личное его достоявіе, а выраженіе извъстнаго порядка. Оно означаетъ преемственность власти, а не способности. Это власть, стоящая на верху, независимая отъ воли народной. Монархъ не принадлежитъ къ числу гражданъ и не можетъ быть съ ними уравненъ. Какъ носитель власти, онъ совершенно изъемлется изъ общей граж-

данской жизни. Значеніе же аристократіи состоить единственно въ высшей способности. Вельможи такіе же граждане и подданные, какъ другіе, но получають высшія права, потому что способиве другихъ сохранять равновъсіе государственныхъ силъ. Общее гражданское начало есть равенство, ибо всв граждане одинаково свободны, несутъ одинакія обязанности, имфютъ одинакое право на покровительство законовъ и на участіе въ общихъ благахъ. Если изъ этого начала дълается изъятіе, если между гражданами установляется различіе, то причина должна заключаться единственно въ высшемъ достоинствъ однихъ передъ другими. Когда же этого высшаго достоинства ивтъ, очевидно, что общественное преимущество становится несправедливостью Поэтому, если съ одной стороны аристократія можеть пасть отъ бездарности своихъ членовъ, то съ другой стороны сила ея слабъетъ всявдствіе всьхъ тьхъ причинъ, которыя содъйствуютъ развитію политической способности въ другихъ классахъ народа. Чёмъ образованиће народъ, темъ болће аристократическое начало теряетъ въ немъ свое значение.

Невыгоды наслъдственной аристократіи не ограничиваются нарушеніемъ отвлеченнаго начала справедливости; установляемое ею неравенство правъ и положеній отзывается на всемъ гражданскомъ бытъ. Аристократія держится только привилегіями. Хотя сословныя ея преимущества исчезають, однако необходимы законы и обычаи, сохраняющіе въ ея рукахъ и значительное богатство и главное участіе въ управленіи. Иначе аристократія лишается фактическаго своего въса и надаетъ. Поэтому установляются маіораты, которые сосредоточивають богатство въ рукахъ старшихъ сыновей, обделяя младшихъ; свободное передвижение собственности затрудняется, чтобы помъшать переходу ея въ другія руки. Такъ какъ дътямъ, лишеннымъ наслъдства, нужны средства къ жизни и способы поддержать свое достоинство, то съ этою цёлью вводится обширная система протекцін. Въ Англіи мъста въ войскъ продаются, въ церкви господствуетъ патронатство, гражданская служба до последнихъ временъ вся была основана на связяхъ и покровительствъ. Аристократическія пачала проникаютъ всю жизнь, и всякій усивхъ гражданственности является посягательствомь на положение владычествующаго сословія.

Понятно, какое противодъйствие встръчаютъ самыя полезныя преобразования въ корпорации, которая держится сохранениемъ существу-

ющаго порядка со всёми его злоупотребленіями. Нуженъ сильнѣйшій напоръ извив, чтобы вырвать у нея согласіе на мѣры, затрогивающія ея преимущества. Поэтому реформы совершаются съ величайшимъ трудомъ, а несообразности и злоупотребленія гнѣздятся и растутъ въ теченіи вѣковъ. Умѣряющій органъ възаконодательствѣ полезенъ для предохраненія государства отъ скоросивлыхъ и необдуманныхъ перемѣнъ; но систематическое противодѣйствіе всякимъ пововведеніямъ со стороны одного изъ участниковъ верховной власти не можетъ не повредить усиѣхамъ гражданственности. Счастливо еще государство, гдѣ аристократія такъ благоразумна, что всегда дѣлаетъ своевременныя уступки! но обыкновенно уступки бываютъ признакомъ ослабленія аристократіи и означаютъ путь постепеннаго ея паденія.

Таковы достоинства и недостатки наслёдственной аристократіи. Которые изъ нихъ перевъшиваютъ? Этотъ вопросъ ръщается самою жизнью, то есть исторією каждаго народа. Наслёдственная аристократія должна доказать на дёлё, что она заслуживаетъ свое положеніе и дъйствительно обладаеть высшею государственною способностью. Признакомъ можетъ служитъ та роль, которую она играетъ въ народной исторіи. Аристократія не создается искусственнымъ путемъ, не облекается правами во имя теоретическихъ цълей; это самостоятельная сила, которая сама занимаеть свое м'ясто въ государствъ, которая участвуетъ въ верховной власти, потому что составляеть одинь изъ существенныхъ элементовъ народной жизни. Тамъ, гдъ аристократія искони стояла во главь общества, направляя движеніе и следуя за новыми потребностями, тамъ ее невозможно устранить и безъ нея нельзя обойтись. Аристократія по преимуществу историческое учреждение; она держится преданиемъ, въковымъ онытомъ, тъмъ политическимъ духомъ, который непрерывно въ ней сохраняется и передается отъ одного поколенія другому. Безь этого она теряеть смыслъ и значение. Всъ искусственныя аристократии лишены внутренней силы; онъ являются плодомъ теоріи, а не созданіемъ жизни, а потому не въ состоянін ни исполнить своей задачи, ни противостоять малъйшему народному движенію. При введеній конституціоннаго порядка, представляется конечно возможность набрать нъсколько лицъ, облечь ихъ наслъдственными правами и составить изъ нихъ верхнюю палату; но если эти лица сами по себъ не имъютъ въса и

значенія въ обществъ, если они не представляютъ собою аристократическаго элемента, игравшаго роль въ исторіи, то это будеть пустое и праздное учреждение. Здравая политика запрещаетъ вводить въ верховную власть элементь, не имъющій внутренней силы. Еще хуже, если эти люди воилощають въ себъ отжившій порядокъ и утраченныя права; въ такомъ случат, ихъ ръшенія не только не будутъ имъть въса, а напротивъ, могутъ возбуждать одну непріязнь. Вообще, можно сказать, что тамъ, гдъ аристократія пала отъ безсилія или отъ злоупотребленій, она не можетъ быть возстановлена; цбо корень ея изсякъ, развиваемая въками способность исчезла. Изъ этого можно вывести далье, что наслъдственная аристократія неумъстна вездъ, гдъ народъ прошелъ черезъ продолжительный періодъ абсолютизма. Политическая аристократія имфеть значеніе именно, какъ участница верховной власти; въ этомъ состоитъ ея историческая роль. Какъ скоро она потеряла это значение и снизошла на служебную степень, она тъмъ самымъ лишилась и внутренней силы, и политическаго духа и вліянія на народъ. Низшіе классы перестають видіть въ ней своего вожатая и защитника, носителя общихъ государственныхъ интересовъ. Все сосредоточивается на одномъ лицъ монарха; вельможи болье или менье уравниваются съ другими гражданами. Низойдя съ своей высоты, аристократія тёмъ самымъ доказала свою несостоятельность, а потому лишилась всякаго права на привилегированное положение въ конституціонномъ государствъ.

Изъ всего этого слъдуетъ, что если наслъдственная аристократія бываетъ полезна тамъ, гдъ опа вытекла изъ исторической жизни народа и собственнымъ въсомъ и достоинствомъ заняла свое мъсто въ государственномъ устройствъ, она, напротивъ, немыслима, какъ искусственное созданіе теоретическихъ соображеній. Наслъдственность не создается, а пріобрътается Это доказывается и англійскою исторією, гдъ наслъдственностъ палаты лордовъ окончательно установилась пе ранъе XVI-го въка. Когда общественное положеніе вельможъ переходитъ на дътей, такъ что послъднихъ нельзя обойти при назначеніи новыхъ членовъ верхней палаты, тогда наслъдственность, установившись на дълъ, переходитъ и въ законъ. Но безразсудно вводить ее съ перваго раза, когда не извъстны пи духъ палаты, пи ея значеніе въ народъ, когда не успъли въ ней выработаться преданія, когда наконецъ наслъдственныя права не оправдываются оказанными заслугами.

Въ сущности, конституціонная теорія вовсе не требуетъ верхней палаты, составленной изъ наслёдственныхъ членовъ. Тё доводы, которые могутъ быть приведены въ пользу этого учрежденія, далеко не имёютъ безусловнаго значенія. Первый состоитъ въ томъ, что наслёдственная аристократія необходима, какъ поддержка монархіи; иначе наслёдственное начало, ограничиваясь особою государя, не проникая въ общество, остается одинокимъ, а потому монархическая власть, лишенная опоры и связи съ народною жизнью, слишкомъ подвержена колебаніямъ. Второе доказательство то, что наслёдственность положенія доставляеть самой верхней палатъ гораздо болье силы и независимости.

Что касается до перваго, то мы видёли уже, что наслёдственное начало имъетъ иное значение въ монархии, нежели въ аристократии, а потому между ними нътъ необходимой связи. Правда, что существованіе аристократін въ государствъ препятствуетъ развитію чисто демократическихъ идей; но подобное вліяніе можетъ имъть только аристократія, действительно пользующаяся общимь уваженіемь. Въ противномъ случат, нерасположение къ началу наслъдственности можетъ обратиться и противъ монархіи. Съ другой стороны, если наслъдственная аристократія обладаеть настоящею сплою и пользуется значительнымъ вліяніемъ на народъ, то она можетъ обратить монархическую власть почти въ ничто. При народномъ представительствъ, во сильное вельможество, монарху остается главъ котораго стоитъ слишкомъ мало мъста; роль, которую онъ можетъ играть, исполняется другими. Фактически, ни въ одномъ конституціонномъ государствъ монархическая власть такъ не съскена, какъ въ Англіи. Еще разительное приморы другихъ аристократическихъ земель, Швеціи, Польши, гдъ сила средняго сословія не въ состояніи была уравновъсить значение высшаго. Здёсь короли дёлались игрушками въ рукахъ вельможъ. Поэтому наследственную аристократію нельзя считать необходимою поддержкою монархической власти. Относительно соображеній втораго рода, онять слёдуеть сказать, что наслёдственность правъ тогда только придаетъ силу и пезависимость аристократическому собранію, когда есть въ немъ пріобрётенная вёками увёренность въ прочности положенія. Искусственныя привилегіи, напротивъ, заставляють его дёлать постоянныя уступки той власти, отъ которой оно ожидаетъ поддержки или опасается нападенія. Такое колебаніе между расчетомъ и страхомъ не можетъ содъйствовать силъ учрежденія, а напротивъ увиличиваетъ зло, которое аристократическое собраніе призвано устранить. Трудно сказать, что приноситъ болье вреда государству, союзъ ли монарха съ привилегированнымъ сословіемъ ро имя общихъ выгодъ, или потачка народнымъ страстямъ со стороны аристократической палаты, опасающейся за свои права. Верхияя палата должна быть составлена изъ аристократическихъ элементовъ въ обширномъ смыслъ слова; но наслъдственность правъ не составляетъ необходимой ея принадлежности. Наслъдственная аристократія существуетъ не вездъ и не можетъ быть искусственно создана, а потому, тамъ, гдъ ея нътъ, она должна быть замънена другими элементами, которые имъютъ дъйствительную силу и въсъ. Какіе же эти элементы?

Повидимому, ближе всего къ наслёдственной аристократіи подходитъ дворянство, ибо первая образуется изъ последняго, съ отпаденіемъ нижнихъ вътвей и съ превращениемъ сословнаго значения въ политическое. Тамъ, гдъ исторія не привела къ образованію могущественной аристократів, а напротивъ, удержала сословное значеніе дворянства, тамъ, казалось бы, возможно воспользоваться послёднимъ для образованія верхней палаты. Это дёйствительно существующій, выработанный исторією аристократическій элементъ; слъдовательно, устранить его нельзя. Но, говоря о сословныхъ собраніяхъ, мы имъли уже случай указать на важные недостатки, сопряженные съ особымъ дворянскимъ представительствомъ; мы видели, что сословія, вслъдствіе раздъльности интересовъ и направленій, менье всего умьстны въ конституціонномъ устройствѣ, а потому дворянству невозможно предоставить не только исключительнаго, но и преобладающаго вліянія въ верхней палать. Тъ германскія конституціи, которыя образовали ее преимущественно изъ дворянскихъ элементовъ, скорве могутъ служить примъромъ устройства, котораго слъдуетъ избъ-Верхиня палата, составленная такимъ образомъ, теряетъ пастоящее свое значеніе въ конституціонномъ государствъ: она является не посредникомъ, не миротворцемъ, не органомъ общихъ интересовъ и высшихъ политическихъ способностей, а главнымъ съятелемъ раздора, орудіемъ исключительной нартін, врагомъ либеральныхъ стремленій и народнаго представительства, покорнымъ слугою всякой власти, поддерживающей ея притязанія. Это не содъйствіе, а помѣха конституціонной жизни. Столь же вредно и сочетаніе дворянства съ другими элементами въ составъ верхней палаты. Иногда, въ видъ задержки и противовъсія, вводится сюда представительство крупной недворянской собственности, духовныхъ корпорацій, городовъ, университетовъ. Но такой пестрый составъ менње всего умъстенъ въ верхней налатъ, которая должна представлять собою не собраніе разнородныхъ интересовъ и направленій, а высшій политическій разумъ, устремленный на одну пользу государства. Иначе это будетъ поприще борьбы, а не органъ умиротворенія. Въ собраніи никогда не образуется общій политическій духъ, способный умърять противоположныя требованія и стремленія. Разнохарактерность верхней палаты, при однородности представительства въ нижней-совершенное извращение идеи конституціонной монархіи, въ которой верхняя палата должна отличаться высшимъ единствомъ. Дворянство, тамъ, гдъ оно образовалось исторически, безъ сомнънія составляетъ одинъ изъ аристократическихъ элементовъ общества; изъ него, между прочимъ, могутъ быть назначаемы лица, засъдающія въ верхией палатъ, но оно не можетъ быть допущено въ нее съ сословнымъ своимъ значеніемъ и съ своимъ представительствомъ.

Затъмъ, во всякомъ государствъ существуютъ арпстократические элементы двоякаго рода: высшіе классы общества, обладающіе матеріяльными средствами и образованіемъ, и государственные сановники.

Высшіе классы всегда и вездѣ отличаются отъ низшихъ; преданные умственной работѣ, имѣя досугъ и средства для образованія и для занятія общественными дѣлами, они тѣмъ самымъ пріобрѣтаютъ высшую политическую способность. Изъ нихъ люди, обладающіе значительнымъ богатствомъ, особенно переходящимъ изъ рода въ родъ, пользуются и независимымъ положеніемъ и личнымъ вліяніемъ въ окружающей средѣ. Они составляютъ естественную аристократію общества. Однако не всѣ эти довольно разнообразные элементы одинаково способны занять мѣсто въ верхней палатѣ, а только тѣ, которые имѣютъ преимущественно политическій характеръ. Въ зажиточныхъ классахъ всегда есть два направленія: одно обращенное на прибыль, другое на государственную жизпь. Членомъ верхней палаты можетъ быть не всякій богачъ, а едипственно тотъ, кто пграетъ политическую роль, или по мѣстному своему значенію, или какъ денутатъ въ народномъ представительствѣ. Личный политическій вѣсъ необходимъ для

аристократическаго положенія. Призванная къ охраненію спостоянныхъ интересовъ государства, нося въ себъ высшій политическій духъ, верхняя палата должна состоять изъ государственныхъ людей, а не изъ промышленниковъ. Въ этомъ отношеніи, существеннымъ ея элементомъ являются въ особенности крупные землевладъльцы. Изъ общественныхъ классовъ, это тотъ, который имъетъ наиболъе политическій характеръ. Крупная поземельная собственность не возбуждаетъ въчеловъкъ духа коммерческой предпримчивости и частной спекуляціи, какъ движимая, а развиваеть въ немъ стремленіе пріобръсть прочное мъстное вліяніе, играть значительную политическую роль. Недвижимая собственность имфетъ гораздо болфе устойчивости, нежели движимая; она чаще сохраняеть наслёдственный характерь, а потому дълаетъ политическое призвание преемственнымъ въ родъ. Наконецъ, она даетъ человъку то независимое положение, ту спокойную увъренность, тотъ охранительный духъ, которые именно требуются отъ членовъ верхней палаты.

Съ другой стороны, сановшики составляютъ также естественный аристократическій элементь въ государствъ. Занятіе высокихъ должностей всегда и вездъ даетъ первенствующее положение въ обществъ. Кромъ того, пріобрътенный опыть, обширное знакомство съ государственными дълами, доказанная способность дълаютъ ихъ самыми полезными членами верхней палаты. Римскій сенать, котораго политическая мудрость можеть служить образцомъ для встхъ народовъ, состояль изъ людей, занимавшихъ высшія должности. Однако и здёсь необходимо сдълать ограничение: не всякое лице, имъющее высокій сань,, можеть войти въ составь верхней палаты. Обыкновенно служащій находится въ зависимости отъ правительства, а верхняя палата должна состоять изъ людей самостоятельныхъ. Поэтому членами ея могутъ быть только тъ, которые кончили уже свое государственное поприще или занимаютъ независимыя должности, напримъръ безсмънные судьи. Изъ собственно правительственныхъ лицъ, одпи только министры должны быть допущепы въ верхнюю палату. Имъ приходится вести пренія отъ имени правительства, а потому присутствіе ихъ въ собраніи пеобходимо.

Можно возразить, что составляя верхнюю палату изъ людей, кончившихъ свое поприще, отживающихъ свой въкъ, легко превратить ее въ убъжище дряхлости и неспособности. Если притомъ назначеніе

зависить оть правительства, то гдё ручательство, что сюда не будуть вводиться люди, которыхь желательно сбыть съ рукъ, которыхъ некуда дёвать? Нётъ сомнёнія, что подобное злоупотребленіе возможно; но оно противорёчить собственнымь интересамъ правительства, которое должно искать опоры въ верхней палатѣ, а не ронять ея достоинства назначеніемъ неснособныхъ членовъ. Старость же сама по себѣ не составляетъ препятствія, а напротивъ, скорѣе приходится къ характеру умѣряющаго собранія. Наконецъ, государственные сановники, лишь по окончаніи всякой зависимой службы, могутъ дѣлаться членами верхней палаты; а между тѣмъ они составляютъ необходимый ея элементъ: только сочетаніе высшей политической опытности съ наиболѣе зрѣлыми и устойчивыми силами общества можетъ дать аристократической палатѣ тотъ широкій, но вмѣстѣ спокойный и твердый характеръ, который нуженъ для того, чтобы она могла исполнить свое конституціонное назначеніе.

Нельзя не упомянуть здёсь и о пользё пріобщенія къ верхней палать членовъ высшаго духовенства. Въ Англіи въ ней засъдають епископы, во Франціи кардиналы. Это полезно, не потому что духовенству дается некоторая возможность играть политическую роль, что скорве было бы невыгодою, а для связи светского законодательства съ церковнымъ. Какъ бы церковь ни старалась держаться въ своей особенной сферъ, но все же у нея есть множество точекъ соприкосновенія съ гражданскою областью. Вопросы о въротерпимости, о бракахъ, о церковныхъ имуществахъ и т. п. должны ръшаться свътскою властью и проходить черезъ свътское законодательное собраніе. Въ этихъ случаяхъ, весьма пелезны въ немъ присутствіе и голосъ членовъ духовенства. Митніе отдельнаго церковнаго собранія, замкнутаго въ самомъ себъ, далеко не можетъ имъть того значенія, какъ совокупныя пренія, въ которыхъ выясняются различные взгляды, и гдъ объ стороны, знакомясь другъ съ другомъ, учась другъ друга понимать, легче приходять къ взаимнымъ уступкамъ. Такое общение можетъ имъть лишь благотворныя послъдствія, тъмъ болье, что духовные сановники, по малочисленности, не могутъ пріобръсть односторонняго вліянія на свътское законодательство.

Таковы элементы, изъ которыхъ можетъ быть составлена верхняя палата въ странъ, не имъющей наслъдственной аристократіи. Самый способъ назначенія можетъ быть двоякій: посредствомъ народнаго

выбора или королевскою властью. Послёднее должно быть пожизнен ное, а не временное; иначе члены лишаются своей независимости. Въ видѣ исключенія, нѣкоторымъ сановникамъ дается иногда право засѣдать въ палатѣ въ силу своего сана, напримѣръ во французскомъ сенатѣ маршаламъ, адмираламъ, кардиналамъ. Совершенно оригинальное устройство имѣетъ верхняя палата въ Норвегіи. Она образуется посредствомъ выбора представительнымъ собраніемъ одной четверти членовъ изъ среды себя, такъ что остальныя три четверти составляютъ нижнюю. Но право самой верхней палаты восполнять себя посредствомъ выбора новыхъ членовъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть допущено, ибо черезъ это она превратилась бы въ замкнутую корпорацію.

Изъ двухъ главныхъ способовъ назначенія, выборъ означаетъ преобладание демократии. Отъ избираемыхъ требуется обыкновенно довольно высокій цензъ, напримъръ, въ Бельгін 1000 флориновъ прямыхъ податей. Но самое право избранія не дается высшему классу, ибо черезъ это онъ получилъ бы сословное значение и имълъ бы возможность проводить слои исключительные интересы. Законы благодътельные для низшихъ классовъ могли бы встрътить здёсь неодолимую преграду. Этого нельзя опасаться при расширенномъ правъ выбора, когда одни и тъ же лица выбираютъ представителей и въ верхнюю и въ нижнюю палату. Но въ последнемъ случае будетъ мало различія въ характеръ обоихъ собраній: господствующая въ народъ партія выбереть своихъ кандидатовъ и въ то и въ другое. При такомъ устройствъ, верхняя палата теряетъ свое независимое положеніе, свой аристократическій характерь, свой особенный духь; она перестаетъ быть посредникомъ между королемъ и народнымъ представительствомъ, ибо сама принадлежить къ послёднему, истекая изъ одного источника. Выборнымъ собраніямъ противонелагается здісь одна королевская власть, безсильная противъ двухъ палатъ, не имъющая возможности одна воздерживать временныя народныя увлеченія. Подобное устройство скорфе прилично республикф, гдф имфется въ виду лишь устранение невыгодъ единаго собрания, нежели конституціонной монархіи, представляющей сочетаціе разнообразныхъ государственныхъ элементовъ.

Поэтому, тамъ, гдъ монархическая власть сохранила свою историческую силу, предпочтительно назначение членовъ верхней палаты

королемъ. Оно необходимо и при наслъдственной аристократіи, ибо это одно даетъ послъдней возможность обновляться свъжими силами; этимъ способомъ устраняется всякая корпоративная замкнутость; наконецъ, только назначение новыхъ членовъ можетъ иногда сломить упорное сопротивление аристократического сословия либеральнымъ мърамъ. Въ государствахъ же, которыя не имъютъ наслъдственной аристократіи, пожизненное назначеніе членовъ верхней палаты королемъ напболъе обезпечиваетъ и самостоятельность собранія, и непрерывность живущаго въ немъ политическаго духа, и зрълость сужденій, и наконецъ, возможность для него быть примирителемъмежду монархомъ и представительствомъ. Конечно, подобное право усиливаетъ значение монархического начала и можетъ быть употреблено во зло. Особенно при первоначальномъ образованіи верхней палаты легко составить ее изъ такихъ лицъ, которыя будутъ покорными орудіями власти, а не самостоятельною силою. Примъръ созданнаго Наполеономъ сената слишкомъ извъстенъ. Но именно этотъ историческій опытъ показываетъ, какъ мало правительство можетъ надъяться на подобное собраніе, подобострастное, когда власть сильна, и обращающееся противъ властелина, какъ скоро положение его становится шаткимъ. Все здісь зависить отъ хорошаго выбора, который одинъ можеть дать собранию надлежащее значение. Спльная власть, какую имълъ Наполеонъ, пикогда не откажется отъ права назначать членовъ, хотя и можетъ имъ злоупотреблять, точно такъ же, какъ съ другой стороны, революціонное собраніе, стремящееся къ возможно большему ограниченію монархическаго начала, едва ли уступить королю такое орудіе. Но въ правильной конституціонной жизни, когда объ стороны искренно стараются содъйствовать прочности и успъху учрежденій, такое устройство представляется наиболе желаниымъ.

Переходимъ къ палатъ представителей; посмотримъ, какъ она составляется.

Нижняя палата представляетъ собою демократическій элементъ въ государствъ. Изъ этого, казалось бы, можно вывести заключеніе, что она должна имъть чисто демократическій характеръ и основываться на всеобщемъ правъ голоса. Такое устройство несомнънно имъетъ свои выгодныя стороны. Каждый гражданинъ, каждый классъ народа, участвуя въ выборъ представителей, тъмъ самымъ получаетъ нъкоторую гарантію своихъ правъ и интересовъ. Политическая жизнь,

проникая во всё слои общества, способствуетъ распространенію образованія и вызываетъ развитіе народныхъ силъ. Самый духъ представительнаго собранія можетъ отъ этого выиграть: низшіе классы, особенно земледёльческіе, нерёдко обнаруживаютъ болёе охранительный характеръ, большую привязанность къ власти и къ существеннымъ интересамъ государства, нежели средніе, которые подъ часъ увлекаются одностороннимъ либерализмомъ. Наконецъ, въ конституціонной монархіи нельзя опасаться преобладанія физическаго большинства, какъ въ демократической республикъ; ибо народное представительство сдерживается въ должныхъ предълахъ и аристократическимъ собраніемъ и королевскою властью.

Однако всё эти доводы не имёють достаточной силы. Всеобщее право голоса умъстно въ республикъ; оно составляетъ здъсь необходимое основание власти, ибо послёдняя принадлежить совокупности гражданъ, какъ свободныхъ лицъ. Всеобщее право голоса имъетъ здёсь свои выгоды и свои недостатки; но во всякомъ случав оно является естественнымъ и последовательнымъ развитіемъ основнаго начала, на которомъ строится государство. Совершенио иное значение его въ конституціонной монархіи. Задача состоить здёсь не въ проведенін односторонняго начала до конца, не въ томъ, чтобы представить извёстный элементь во всей его чистоть, а въ сочетании различныхъ элементовъ государства, такъ, чтобы они могли дъйствовать дружно для достиженія общей цъли. Чисто демократическое представительство менте способно къ исполненію этой задачи, къ гармоническому сочетанію съ другими элементами, нежели собраніе, имъющее не столь широкое основание. Первое исходить изъ выбора массы, обладающей меньшимъ образованіемъ и меньшею политическою способностью, нежели зажиточные классы. Хотя расширение права содъйствуетъ политическому развитію народа, однако уровень всегда остается ниже, и самая государственная жизнь отъ этого грубфетъ. Говоря о свойствахъ демократіи, мы имъли уже случай сказать, что народной масст въ здоровомъ организмт нельзя отказать въ чутьт великихъ народныхъ интересовъ, въ привязанности къ высшимъ началамъ жизни; по отъ инстинкта до разумнаго сознанія разстояніе большое. Инстинктъ ведетъ къ подчиненію; одно разумное сознаніе можеть служить пружиною самостоятельной деятельности. Притомъ, народные инстинкты пробуждаются изрёдка, въ трудныя времена, въ

торжественныя минуты; конституціонный же порядокъ, сложный и искусственный, требуетъ постояннаго употребленія самыхъ утопченныхъ политическихъ способностей, благоразумной уступчивости, тонкаго пониманія существующихъ отношеній, стойкости въ защитъ ограниченныхъ правъ. Все это качества, которыя не составляютъ отличительнаго признака демократіи. Монархическое правительство можетъ иногда найти въ низшихъ слояхъ народа опору, въ которой отказываетъ ему болъе образованное меньшинство; но это расположеніе массы покоряться единой воль скорье приходится самодержавію или демократической диктатурь, нежели конституціонному правленію. При маломъ развитіи народа, оно можетъ привести къ угнетенію образованія невъжествомъ и грубою силою. Напротивъ, когда въ низшихъ слояхъ общества пробуждается политическая жизнь, когда въ массъ повъетъ демократическимъ духомъ, чисто демократическое представительство легко можетъ изъ орудія превратиться въ властителя. Организованная демократія составляеть силу, которой трудно противостоять, пбо она представляеть собою всёхь или, по крайней мёрё, огромное большинство народа. Это сознание своего могущества дълаетъ ее мало способною умърять себя, держаться въ извъстныхъ предёлахъ, тёмъ болёе, что пониманію толпы болёе доступны яркія черты односторонняго ученія, нежели утонченности сложной организаціи. Исторія не представляеть примъровь чистой демократіи, которая бы умъла себя обуздывать, удъляя должное мъсто другимъ общественнымъ элементамъ. Демократія имъетъ наклонность къ подчиненію или къ преобладанію, а не къ самостоятельной дъятельности въ опредъленной сферъ. Поэтому, въ чистой своей формъ, она мало способна къ конституціонной жизни. Конечно, устраненіе низшихъ классовъ отъ политическихъ выборовъ можетъ нанести ущербъ ихъ интересамъ; оно ведетъ иногда къ законодательству, обращенному въ пользу однихъ богатыхъ. Это самый существенный недостатокъ ограниченпаго представительства, особенно если кругъ избирательнаго права слишкомъ тъсенъ. Въ конституціонномъ правленіи этому злу можетъ нротиводъйствовать, съ одной стороны значительное расширение выборнаго права, съ другой благоразуміе высшихъ классовъ, наконецъ монархъ, который, стоя на вершинъ зданія, представляетъ собою интересы всего народа, а не одной какой-либо части. Но если королевская власть, забывая свое всенародное значеніе, вступаеть въ союзъ

съ высшими классами противъ низшихъ, то конституціонный порядокъ подвергается опасности. Это было главною причиною паденія его во Франціи и водворенія чисто демократическаго представительства.

Съ устраненіемъ всеобщаго права голоса, остается устроить представительство или на основаніи избирательнаго ценза, или на сочетаніи разнообразныхъ общественныхъ интересовъ. Многіе публицисты, въ особенности нъмецкие, стоятъ за представительство интересовъ. Огвергая сословное начало, какъ несовременное, выражающее отжившій порядокъ, они не признають однако и новаго представительства по количеству народонаселенія; ибо здёсь, по ихъ мивнію, народъ является атомистически раздробленною массою, а не органическимъ тъломъ. Они, также какъ защитники сословныхъ собраній, полагають, что представительство должно выражать собою не отвиеченное число, а общество, какъ оно есть, съ его существенными раздъленіями, въ которыхъ лица группируются около отдъльныхъ интересовъ. Атомистическій характеръ нынёшняго представительства, говорять они, ведеть къ тому, что одни общіе политическіе вопросы возбуждають внимание палать, существенныя же нужды народа, не имъя голоса, остаются безъ защиты и въ пренебрежении. Иногда въ собраніи ніть даже человіка, который бы по извістной отрасли законодательства знакомъ былъ съ настоящимъ дёломъ.

На это можно отвъчать, во первыхъ, что самый характеръ современной промышленности ведетъ, какъ мы видъли выше, къ уничтоженію корпоративных союзовь и къ атомистическому раздробленію промышленнаго міра, гдё основнымъ началомъ является личный интересъ. Во вторыхъ, представительное собраніе, какъ политическое тъло, какъ участникъ верховной власти, должно выражать собою интересы не гражданскіе, а политическіе, что и достигается современнымъ представительствомъ, въ которомъ происходитъ борьба различныхъ политическихъ направленій, раздёляющихъ общество. Законодательство, конечно, имфетъ дфло и съ гражданскою областью, но едва ли найдется существенный интересъ, который бы не имълъ преобладающаго вліянія въ томъ или другомъ мёстё, а потому не получилъ бы голоса въ парламентъ. Земледъліе, промышленность, торговля обыкновенно не остаются безъ защиты въ представительныхъ собраніяхъ. Самое раздъленіе избирательныхъ округовъ на городскіе и сельскіе даетъ уже возможность проявиться различнымъ, госнодствующимъ въ нихъ интересамъ. Если же и случается вопросъ, по которому нътъ въ собраніи спеціалиста, если есть интересъ, который не имћетъ представителя въ палатћ, то это можетъ быть только такой, который, по своей дробности или ничтожному политическому вліянію, не можетъ имъть претензіи на отдъльное представительство. Этому неудобству можно помочь основательнымъ изученіемъ вопросовъ парламентскими коммиссіями, призывающими къ себъ экспертовъ, а не уничтоженіемъ политическаго характера собранія, и не превращеніемъ его въ пеструю смёсь разнородныхъ и разпорёчащихъ интересовъ, изъ которыхъ слишкомъ трудно составить политическое большинство. Представительство интересовъ можетъ быть приложимо къ мъстнымъ собраніямъ, имъющимъ болье административный, нежели политическій характерь, а не къ составу верховной власти. Гражданскій интересъ тогда только имбетъ право на политическое представительство, когда онъ самъ по себъ имъетъ политическое значеніе; по искусственно придавать ему такое значеніе, вводить его въ непринадлежащую ему область, можетъ повести только къ собственному его ущербу. Вижсто пріобретенія высшей гарантіи, гражданскіе интересы и на собственномъ своемъ поприще будутъ заслоняться политикою. Мъстные выборы будутъ происходить въ виду торжества той или другой партіи; управленіе корпоративными дёлами сдёлается орудіемъ политическихъ цёлей, а это, безъ сомнёнія, должно невыгодно отразиться на тъхъ интересахъ, которые въ мъстной администраціи должны занимать первенствующее мъсто.

Тѣ же возраженія приложимы отчасти и къ представительству собственности, понятіе, которое нерѣдко встрѣчается въ конституціонномъ правѣ, хотя съ весьма неточнымъ значеніемъ. Прежде всего, представительство относится къ людямъ, а не къ вещамъ. На представителя переносятся права избирающихъ лицъ, а собственность правъ не имѣетъ и не можетъ ихъ передать. Какъ существенный интересъ владѣльцевъ, требующій защиты и покровительства, собственность имѣетъ характеръ гражданскій. Политическое представительство можетъ служить ей гарантіею; но это относится ко всѣмъ вообще гражданскимъ правамъ. Личная свобода и личный трудъ точно также требуютъ огражденія. Еслибы собственность была источникомъ политическихъ правъ, то слѣдовало бы дать голосъ женщинамъ и дѣтямъ, которыя такіе же собственники, какъ и взрослые мущи-

ны, и которыхъ интересы равно требують защиты. Это начало принимается иногда въ сословномъ или мёстномъ представительстве, но никогда въ политическомъ.

Ближе къ государственнымъ началамъ подходитъ тотъ доводъ, что собственники илатять подати, а потому имъють право изъявлять на нихъ согласіе посредствомъ своихъ представителей. Въ Англіи это начало признавалось издавна; на него опирались Съверо-Американцы и ихъ защитники, когда они объявляли незаконнымъ обложение колоній податьми безъ ихъ собственнаго согласія. «Ніть былинки, растущей въ самомъ темномъ углу королевства, говорилъ между прочимъ знаменитый юристъ, лордъ Камденъ, которая бы искони не имъла представителя, съ тъхъ поръ какъ существуетъ конституція; иътъ былицки, которая бы когда-либо была обложена податьми безъ согласія владёльца». Отсюда выводили то правило, что представительство должно совпадать съ налогами. Однако это начало, истекавшее изъ средневъковаго порядка, въ которомъ уплата податей считалась дъломъ добровольнаго согласія, а не обязанностью гражданъ, никогда не прилагалось вполна на практика. Въ дайствительности, такого совпаденія никогда не было. Принявши это правило, слъдовало бы придти прямо къ всеобщей подачъ голосовъ, ибо косвенныя подати уплачиваются всёми, а нётъ причины принимать за основаніе одни нрямые налоги. Следовало бы распространить избирательное право даже на женщинъ и дътей, которыя платять подати такъ же, какъ другіе. Вообще, на этомъ основаніи, исправленіе всякой государственной повинности, напримъръ рекрутства, должно бы сообщать политическія права тому, кто ее несетъ. Но такое соотвътствіе политическихъ правъ и обязанностей не можетъ быть принято за общее правило; ибо способность исполнять извъстную обязанность далеко не совнадаетъ съ способностью распоряжаться исполненіемъ. Не всякій солдать можетъ быть генераломъ. Платить подати на государственныя потребности обязанъ каждый гражданинъ, но не всякій способенъ распоряжаться ихърасходомъ, ибо на это требуются высшіе взгляды и соображенія. Налоги падають на собственность, которую могуть имъть женщины, дъти, идіоты, всегда исключаемые изъ политическаго представительства. Свободныя учрежденія даютъ народу право контролировать государственные расходы, но это право вручается не всёмъ платящимъ, а только способнымъ.

Съ этой точки зрвнія, собственность получаеть политическое значеніе; она, какъ мы видёли, служить одиимъ изъ существенныхъ признаковъ политической способности. Это прилагается особенно къ конституціонной монархін, которая имбеть въ этомъ отношеніи значительное преимущество передъ республикою. Въ последней свобода составляетъ главный элементъ государства, а потому верховная власть находится въ рукахъ самой многочисленной, но наименте способной части народа. Конституціонная монархія, напротивъ, имъя въ виду гармоническое сочетаніе различных началь во имя высшихь цілей, призываеть къ участію въ управленіи только тё классы, которые въ состояніи понимать государственныя потребности и дёйствовать въ согласіи съ другими элементами общества. Таковы преимущественно болъе или менъе зажиточные классы, которыхъ интересы, по крайней мёрё въ нормальномъ положенін дёль, не становятся въ разрёзь съ законными требованіями монархіи и аристократіи. Поэтому здёсь имущественное мърило наиболъе умъстно.

Если собственность въ конституціонной монархіи служить обыкновеннымъ признакомъ политической способности, то нътъ основанія дълать различие между собственностью движимою и недвижимою. Поситдняя, по своей устойчивости, имъетъ болье охранительный характеръ, тогда какъ первая скоръе возбуждаетъ духъ предпріимчивости и наклонность къ перемънамъ. Но оба эти элемента въ государствъ необходимы, и чёмъ большее значение имфетъ движимая собственность, тъмъ менъе можно исключать ее изъ политическаго представитель. ства, которое должно выражать собою общество, какъ оно есть, со всемъ разнообразіемъ существенныхъ его элементовъ. Въ выборномъ собраніи можно даже скорье желать преобладанія движимой собственности, ибо недвижимая, съ аристократическимъ своимъ характеромъ, находить себъ главное мъсто въ верхней палатъ. Впрочемъ, это зависить отъ большаго или меньшаго развитія той или другой въ данномъ государствъ. Поземельная собственность естественно преобладаеть въ селахъ, движимая въ городахъ; поэтому сельскіе избирательные округи дають перевъсь первой, городскіе послёдней. Распредъление же представительства между тъми и другими, по строго юридическому началу, должно сообразоваться съ количествомъ народонаселенія. Это слідуеть изъ того, что представляются люди, а не вещи, и что собственность служить только признакомъ политической способности. Въ расчетъ должно приниматься все народонаселеніе, а не только имъющіе право голоса; ибо выборный представляетъ всъхъ, а не однихъ избирателей. Впрочемъ, къ чисто теоретическому началу могутъ примъшиваться и практическія соображенія, истекающія изъ историческаго развитія представительства въ извъстномъ государствъ, изъ значенія въ немъ того или другаго элемента, изъ потребности уравновъсить вліяніе верхней палаты и т. п.

Извъстная мъра собственности, какъ условіе политической правоспособности, есть избирательный цензъ. Онъ опредъляется количествомъ платимыхъ податей, или количествомъ имущества и доходовъ, иногда и другими признаками. Онъ можетъ быть одинъ для всёхъ, или разный для отдёльных разрядовъ избирателей. Первый способъ господствуетъ на европейскомъ материкъ, второй имъетъ мъсто въ Англін, гдъ положенъ различный цензъ для городскихъ избирателей и для сельскихъ, а между послёдними различный для полныхъ собственниковъ, для неполныхъ и для фермеровъ. Первая система истекаетъ изъ общихъ требованій политической справедливости: условія способности должны быть одинаковы для всёхъ. Въ обществе, где установилось гражданское равенство, это устройство болфе всего умфстно. Вторая система имътъ историческое основание. Разнообразие ценза въ Англіи произошло отъ постепеннаго пріобщенія различныхъ классовъ къ политическимъ правамъ, при чемъ имълось въ виду сохранить въ графствахъ преобладание крупной поземельной собственности. Отсюда весьма пестрое и во многихъ отношеніяхъ совершенно нераціональное распределение политических в правъ, неприложимое къдругимъ государствамъ. Но этотъ чисто практическій ходъ имфетъ свои, весьма значительныя выгоды. При составленіи избирательныхъ законовъ невозможно руководствоваться одними теоретическими соображеніями; необходимо знать, каково именно количество и качество новыхъ избирателей, на которыхъ распространяются политическія права. Это требуетъ точнаго расчета и положительныхъ свъдъній. Опасно дълать это на обумъ, вызывая къ политической дёятельности классы, которыхъ духъ и направленіе неизвъстны. Легкомысленно составленный избирательный законъ можетъ произвести политическій хаосъ. Поэтому постепенное расширение правъ, по мъръ развития политической жизни и образованія, представляется всегда желаннымъ.

Въ этомъ отношени важно опредъление высоты избирательнаго цен-

за, отъ которой зависитъ болбе или менбе демократическій характеръ представительства. Извъстно, какую роль игралъ этотъ вопросъ въ конституціонной исторіи Англіи и Франціи. Требованіе парламентской реформы привело къ паденію Лудовика Филиппа. Въ настоящее время, борьба за понижение ценза съ повою силою поднимается въ Англіп. Если вопросъ рёшается способностью классовъ, которые ищуть политическаго права, то понятно, что здёсь могутъ происходить самые ожесточенные споры. Какъ доказать политическую способность извъстнаго разряда людей? Она опредъляется часто неуловимыми данными, различными не только въ каждомъ обществъ, но и въ каждую пору. Однако, не смотря на эти затрудненія, есть, кажется, возможность постановить общее правило, вытекающее, какъ изъ требованій здравой политики, такъ и изъ самаго значенія народнаго представительства. Въ последнемъ должна выражаться политическая жизнь общества, какъ оно есть. Поэтому не следуетъ исключать изъ него тъ классы, которые принимаютъ дъятельное участіе въ политической жизни. Съ одной стороны, живость интереса служить уже нъкоторымъ признакомъ политической способности; съ другой стороны, опасно давать развиваться политической дёятельности, которая не находить себъ поприща и средоточій въ представительномъ собраніи. Исключенные изъ представительства обращаются противъ него. Въ государствъ является новый элементь, враждебный существующему порядку, элементъ, котораго сила неизвёстна, и который живетъ особнякомъ, не сливаясь съ другими, не входя въ составъ общаго организма. Одно только участіе въ представительствъ можетъ дать правильный ходъ политическимъ стремленіямъ этихъ классовъ, и сдълать ихъ безопасными для государства, посредствомъ общенія съ другими. Можно возразить, что если пробуждается политическая жизнь въ рабочемъ населеніи, то остается прибъгнуть къ всеобщему праву голоса. Но руководителями рабочихъ классовъ обыкновенно являются люди нъсколько высшихъ слоевъ; пріобщеніе ихъ къ политической жизни, пониженіемъ ценза, удовлетворяя разумнымъ требованіямъ демократіи, и дълая политическое право болье доступнымъ для массы, можетъ служить противодъйствіемъ опасному волненію. Если же въ рабочемъ народонаселеніи является неодолимое стремленіе къ политической дъятельности, то подобное состояние общества едва ли совмъстно съ конституціонною монархією; оно скорбе ведеть къ республикь.

Есть однако средство пріобщить низшіе классы къ политической жизни, не давая имъ преобладанія въ народномъ представительствъ, и не вводя всеобщаго, безразличнаго права голоса. Это установленіе различныхъ степеней выборнаго права. Мы уже говорили о подобномъ устройствъ въ республикахъ. Въ конституціонной монархіи сочетаніе всеобщей подачи голосовъ съ преимуществами высшихъ качествъ пикогда не было испробовано на дёлё и едва ли окажется полезнымъ. Собраніе, составленное такимъ образомъ, будетъ основано на двухъ, совершенно противоноложныхъ началахъ: на чисто демо-. кратическомъ правъ, которое ведеть къ полновластію народа, и на началь способности, которое верховичю власть изъемлеть изъ массы. Но послъдиее, въ конституціонной монархіп, должно составлять непремънное условіе выборнаго права; оно одно даеть возможность согласить разнообразныя стихіи въ общемъ устройствъ. Установленіе всеобщаго права голоса, хотя и смягченнаго другими элементами, вводить республиканскій принципь въ конституціонную монархію. Такое полное развитие демократических в началъ едва ли совмъстно съ ен существомъ, хотя, разумбется, абсолютно этого сказать нельзя. При благопріятныхъ условіяхъ, особенно тамъ, гдѣ существуетъ противовъсје въ сильной аристократіи, всеобщее право голоса, въ смягченномъ видъ, можетъ, пожалуй, сочетаться съ началами представительной монархін. Но это всегда опасный опытъ.

Скорве приложимо здвсь установленіе ценза по степенямъ. Оно не представляеть уже соединенія всеобщаго права голоса съдругими началами. Вездв за основаніе принимается собственность, какъ признакъ политической способности; но въ последней предполагаются степени, соответствующія количеству имущества, а потому высшей способности предоставляется боле правъ. Такимъ образомъ, въ Пруссіи избиратели раздвляются на три части, по количеству илатимыхъ ими податей. Первую треть составляютъ высшіе плательщики, уплачивающіе треть всёхъ прямыхъ налоговъ, сбираемыхъ съ округа; вторую треть составляютъ средніе, уплачивающіе другую треть податной суммы; наконецъ, последній разрядъ образуютъ низшіе плательщики, съ которыхъ взимается остальная треть. Очевидно, что последніе числительностью значительно превосходятъ остальныхъ; а между тёмъ всё три разряда выбирають одинакое количество выборщиковъ, которые, въ свою очередь, всё вмёстё выбираютъ представи-

телей. Этимъ сочетаніемъ устраняется преобладаніе низшаго и самаго многочисленнаго класса плательщиковъ; высшіе слои общества пріобрътаютъ паиболье вліянія на выборы.

Въ Пруссіи результатъ не оправдаль надеждъ, возложенныхъ правительствомъ на эту комбинацію. Полагали, что перевъсъ зажиточныхъ классовъ устранитъ преобладающій въ представительствъ духъ оппозиціи; на дълъ вышло иначе. Зажитечные классы вообще также стойки въ преслъдованіи своихъ правъ, какъ и менъе имущіе. Отъ нихъ можно ожидать даже большихъ притязаній, ибо, по самому своему положенію, они естественно стремятся къ пріобрътенію политическаго влівнія. Сословія богатыя и привилегированныя могутъ оказать поддержку правительству, охраняющему ихъ преимущества; ибо здёсь установляется связь интересовъ. Но само по себё, значительное богатство возбуждаетъ только желаніе играть видную роль. Оно даетъ и независимое, болъе или менъе аристократическое положение. вслъдствіе чего высшіе классы доставляють элементы для верхней палаты. Но вообще нельзя сказать, что политическая способность увеличивается соразмърно съ состояніемъ. Для пріобрътенія требуемыхъ качествъ нужно нъкоторое матеріяльное обезпеченіе; но значительное богатство не только не составляетъ необходимаго ихъ условія, а напротивъ, слишкомъ часто понижаетъ ихъ уровень, уменьшая побуждение къ личному труду. Поэтому лъствина, установляемая цензомъ по степенямъ, совершенно произвольна. Она можетъ имъть значеніе въ мъстныхъ выборахъ, гдъ въ основаніе полагается не политическая способность, а представительство интересовъ: чёмъ больше интереса въ общихъ расходахъ, тъмъ болъе участія въ представительствъ. Поэтому, въ нъкоторыхъ мъстиыхъ выборахъ Англіи, избиратели получаютъ отъ одного голоса до шести, по размѣру платимыхъ податей. Въ древнихъ республикахъ, цензъ по степенямъ имълъ и политическое значение: онъ служилъ переходомъ отъ аристократіи къ демократін, средствомъ соединенія преобладающаго, зажиточнаго сословія съ болье бъдною массою народа. Но въ новыхъ конституціонных в государстваха, гдё общественный быть основывается болње или менње на началъ гражданскаго равеиства, гдъ политическія права сообщаются всёмъ способнымъ, избирательная лёствица должна быть отнесена къ разряду неудачныхъ мёръ. Она не соотвътствуетъ и свойству нижней палаты, въ которой, при всъхъ ограниченіяхъ права, преобладаетъ демократическій характеръ, слёдовательно начало равенства, тогда какъ аристократическіе элементы, представляющіе высшую способность, сосредоточиваются въ верхней.

Въ прусскомъ избирательномъ устройствъ, лъствица ценза соедиияется съ выборомъ въ двухъ степеняхъ: первоначальные избиратели избираютъ выборщиковъ, которые, въ свою очередь, избираютъ представителей. Выборъ въ двухъ степеняхъ можетъ существовать и независимо отъ различія ценза. Онъ имбетъ также въ виду ослабленіе демократического начала и увеличение условій способности. Предполагается, что масса избирателей не въ состояніи судить о политическихъ вопросахъ, но можетъ успъшно выбирать лица, пользующіяся общимъ довъріемъ, которымъ уже предоставляется обсужденіе качествъ и мижній представителей, такъ что выборъ последнихъ сосрепоточивается въ болъе высокомъ разрядъ людей. Однако эту систему нельзя признать полезною. Если масса избирателей политически неспособна, то ей не следуеть предоставлять политическихъ правъ. Если же способность за нею признается, то выборъ въ двухъ степеняхъ становится лишнею операціею, которая только затрудняеть дёло При борьбъ партій, каждая заранье выставляеть своихъ кандидатовъ на представительство, и первоначальные избиратели подаютъ голоса уже въ виду этихъ лицъ, въ пользу выборщиковъ, которые поддерживають тёхь или другихь. Дёятельность партій начинается на первой степени выборовь, а вторая является безполезною инстанціею. Духъ партій черезь это не уменьшается, да и не зачёмъ его уменьшать, ибо на немъ основанъ весь механизмъ представительныхъ учрежденій. Необходимо, напротивъ, чтобы партіи могли дъйствовать свободно, и чтобы онъ выражались въ представительствъ именно такъ, какъ онъ существують въ народъ. Выборь въ двухъ степеняхъ можетъ имъть смыслъ, когда дёло идетъ о назначении способныхъ людей; но когда задача состоитъ не столько въ выборъ людей, сколько въ выборъ миъній, когда избраніе имъетъ характеръ не личный, а политическій, тогда подобное устройство теряетъ всякое значеніе. Оно можетъ даже исказить самое представительство, созданіемъ искусственнаго большинства. При раздъленіи избирательнаго округа на части для избранія выборщиковь, можеть случиться, что меньшинство цёлаго округа будетъ составлять большинство въ большей части подраздъленій; напримъръ, изъ 10000 первоначальныхъ избирателей, 4000, принадлежащіе къ одной партіп, будуть имъть незначительное большинство въ трехъ подраздъленіяхъ, а остальные 6000, принадлежащіе къ другой, огромное большинство въ двухъ, при равномъ количествъ выборщиковъ, избираемыхъ каждымъ участкомъ. Въ такомъ случаъ, на окончательныхъ выборахъ, меньшинство получитъ перевъсъ, большинство же останется вовсе безъ представителей.

Досель мы разсматривали цензь, какъ условіе выборнаго права; но онъ можетъ быть установленъ и для избираемыхъ. Вообще, отъ представителей требуются высшія способности и большая независимость положенія, нежели отъ избирателей; поэтому установленіе для нихъ ценза кажется еще необходимъе. Однако онъ не имъетъ здъсь того значенія, какъ въ выборномъ правв. Доввріе избирателей служитъ уже ручательствомъ способности выборнаго лица; избранъ можетъ быть только человекъ, имеющій весь и вліяніе въ обществе. Кроме того, цензъ избираемости совершенно лишній тамъ, гдё представители не получають содержанія. Сопряженныя съ этимъ довольно значительныя издержки дёлають представительство доступнымъ только людямъ, имъющимъ достаточное состояніе. Черезъ это представительство получаетъ болъе или менъе аристократическій характеръ. Однако этого нельзя считать несомнъннымъ достоинствомъ. Отъ представителей болье, нежели отъ массы избирателей, требуются личныя качества, которыя далеко не всегда опредъляются состояніемъ, а напротивъ, болъе всего пріобрътаются трудомъ. При безвозмездномъ отправленіи должности, многіе, самые полезные люди не въ состояніи оторваться отъ своихъ частныхъ дёлъ, чтобы посвятить себя общественнымъ, или же они должны прибъгать къ другимъ, не всегда благовиднымъ способамъ поддержать себя на политическомъ поприщъ. Это ставить ихъ въ болже зависимое положение, нежели постоянное жалованье. Извъстны долги, въ которые впадали нъкоторые изъ самыхъ блистательныхъ парламентскихъ дъятелей, не имъвшихъ ни возможности, ни досуга заняться своими дълами. Достаточно указать на Мирабо и на Питга. Чъмъ бъдиње страна и деньгами и людьми, тъмъ менъе умъстно въ ней безвозмездное представительство, ибо здъсь необходимо вытягивать способныхъ людей изъ всёхъ состояній.

Это последнее обстоятельство нельзя не принять въ соображение и при разрешени другаго вопроса касательно избираемыхъ лицъ, именно, допущения въ палату чиновниковъ, получающихъ жалованье

отъ правительства. Если члены палаты должны находиться въ совершенно независимомъ положении, то чиновниковъ слъдуетъ изъ нея исключить. Это не встръчаетъ затрудненія въ странъ, какъ Англія, гдъ обыкновенная государственная служба не привлекаетъ къ себъ значительныхъ способностей, а мъстныя должности большею частью исправляются безвозмездно. Но тамъ, гдъ правительственная служба является приманкою для мпогочисленнаго кллсса работающихъ и дъльныхъ людей, исключение чиновниковъ изъ налаты можетъ значительно понизить въ ней уровень способностей и опыта. Въ представительномъ собраніи часто не окажется ни одного спеціалиста по разнымъ отраслямъ законодательства и управленія. Допущеніе чиновниковъ можетъ быть оправдано здёсь самымъ довёріемъ избирателей, которов служить ручательствомь за ихъ мивнія. Еще болье оно умъстно тамь, гдъ чиновничество пользуется значительною независимостью положенія, какъ въ Германіи. Но вопросъ всегда останется затруднительнымъ въ страпъ, гдъ образованныхъ силъ мало, гдъ онъ влекутся къ государственной службъ, а между тъмъ чиновничество вполнъ зависитъ отъ правительства.

Таковъ составъ объихъ палатъ въ конституціонномъ государствъ; тенерь взглянемъ на ихъ права.

Со временъ Локка и Монтескьё установилось мивніе, что конституціонное устройство представляеть раздвленіе верховной власти на законодательную, исполнительную и судебную. Первая предоставляется палатамъ, вторая королю, третья независимымъ судьямъ. Въ новое время пришли къ убъжденію, что такого точнаго разграниченія нътъ и быть не можетъ. Единство управленія требуетъ, чтобы каждый органъ перховной власти имълъ вліяніе и на дъйствія другаго. Одинъ изъ нихъ непремънно получаетъ преобладаніе и становится движущею пружиною управленія, сдерживаясь только другими. Поэтому многіе публицисты совершенно отвергаютъ раздъленіе властей, другіе же надъ отдъльными отраслями воздвигаютъ монархическую власть, какъ личный центръ, соединяющій въ себъ разрозненныя вътви.

Итть сомитнія, что полнаго раздаленія властей провести невозможно. Судь, по своему существу, какъ безпристрастный рашитель споровь, а отчасти и по своему подчиненному значенію въ государства, можеть и должень получить независимое устройство, хотя и здась назначеніе судей обыкновенно предоставляется королевской

власти. Но законодательство и управление не могуть быть совершенно независимы одно отъ другаго, ибо они должны дъйствовать и двигаться согласно. Если установленіе законовъ и ихъ исполненіе будутъ предоставлены двумъ органамъ, не имъющимъ никакого вліянія другь на друга, то управленіе не пойдеть. Несомнінно также, что въ конституціонной монархін король служить общимъ средоточіемъ верховной власти, участвуя во всёхъ ея отрасляхъ. Темъ не менъе начало раздъленія властей имъетъ основаніе. Народному представительству никогда не предоставляется непосредственное участіе въ судъ и управленіи, между тъмъ какъ законодательство составляетъ прямое его дело. Король же всегда является главою правительства: онъ назначаетъ министровъ; ему же принадлежитъ и верховное ръшение правительственныхъ вопросовъ. Причина такого раздъления лежить въ самомъ свойствъ различныхъ отраслей власти: законодательство требуетъ тщательнаго и зрвиаго сужденія, управленіе единства дъйствія. Поэтому первое возлагается на собраніе, второе сосредоточивается въ однемъ лицъ. Кромъ того, закономъ опредъляются права гражданъ; слъдовательно, здъсь прежде всего требуется участіе народнаго представительства, призваннаго къ защитъ этихъ правъ. Коммиссія, составленная изъ спеціалистовъ, можетъ выработать лучшій проекть, нежели представительное собраніе, но она не имъетъ голоса относительно правъ и обязанностей гражданъ. Какъ скоро начало свободы вводится въ государственное устройство, какъ скоро оно дълается элементомъ верховной власти, такъ согласіе самихъ гражданъ становится необходимымъ для опредёленія ихъ правъ и обязанностей.

Однако и правительственная власть не можеть быть исключена изъ участія въ законодательствъ. Потребность новаго закона скоръе всего чувствуется при управленіи дѣлами; правительство имѣетъ средства собрать данцыя, которыя служать основаніемъ закона; наконецъ, оно лучше можетъ приготовить дѣльный проектъ, вручивъ составленіе его спеціальнымъ учрежденіямъ. Поэтому ему принадлежитъ законодательная иниціатива, то есть право представлять законы на обсужденіе палатъ. Королю принадлежитъ и утвержденіе всякаго закона. Какъ поситель верховной власти, какъ глава государства и блюститель постоянныхъ интересовъ народа, онъ не можетъ быть принужденъ къ исполненію закона, на который онъ не согласенъ.

Это поставило бы его въ подчиненное положение, несовмъстное съ его достоинствомъ и съ его значениемъ въ государствъ. Поэтому ему должно принадлежать право безусловнаго отказа въ законодательныхъ вопросахъ. Нъкоторыя конституціи, напримъръ французская 1791 года, и настоящая порвежская, допускаютъ лишь такъ называемое отлагательное вето, то есть право короля отказывать въ утвержденіи закона только на первый или также на второй разъ; если же палаты настаиваютъ на своемъ ръшеніи, то законъ получаетъ силу, не смотря на несогласіе короля. Но такое установленіе болъе свойственно республикъ, нежели монархіи.

Въ Англіи, правительственная власть лишена и законодательной иниціативы, за исключеніемъ финансовыхъ мёръ. Но здёсь таже цъль достигается инымъ путемъ: министры представляютъ проекты законовъ или сами, въ качествъ членовъ палатъ, или черезъ своихъ приверженцевъ. Наоборотъ, нъкоторыя конституціи, француская 1815-го года, а также и настоящая, не допускають законодательной иниціативы палать, предоставляя ее одному правительству. Это стъснение противоръчитъ конституционнымъ началамъ, лишая палаты права, естественно принадлежащаго законодательной власти. Однако и оно менте существенно, нежели кажется съ перваго взгляда. Отдёльный члень рёдко въ состояніи составить хорошій проектъ. Еще менъе можетъ онъ провести законъ безъ согласія правительства, которое даже въ случав одобренія проекта палатами, всегда можетъ отказать ему въ санкціи. Желанія же представительства могутъ быть выражены другими путями, при обсуждении законовъ, посредствомъ адресовъ и прошеній. Следовательно, во всякомъ случав, удобиве двиствовать черезъ правительство. Поэтому, даже тамъ, гдъ членамъ палатъ предоставляется законодательная иниціатива, они пользуются ею довольно рёдко, хотя есть примёры дёльныхъ законовъ, исшедшихъ изъ этого источника.

Гораздо важите право палать дълать измъненія въ предлагаемыхъ имъ проектахъ. Французская хартія 1814-го года постановляла, что измъненіе въ законт можеть быть сдълано только съ согласія короля. Въ настоящее время, мъсто короля заступаетъ государственный совъть, которому принадлежатъ составленіе законовъ и защита ихъ передъ народными представителями. Измъненія допускаются, но только по соглашенію коммиссій законодательнаго сословія съ государ-

ственнымъ совътомъ. Если послъдній не одобряетъ предлагаемаго исправленія, то собрацію остается принять или отвергнуть проектъ цъликомъ. Въ пользу этого ограниченія можно выставить весьма существенные доводы. Какъ мы имъли уже случай сказать, право измънять проекты законовъ неръдко ведетъ къ ихъ искаженію. Общій складъ закона и соотвътствіе частей гораздо върнъе соображаются государственнымъ совътомъ, составленнымъ изъ спеціалистовъ, нежели выборнымъ собраніемъ. Поэтому, даже такой либеральный писатель, какъ Милль, стоитъ за ограниченіе правъ представительства изъявленіемъ согласія или несогласія. Можно полагать однако, что онъ увлекся здёсь примёромъ действительно безобразнаго способа составленія англійских законовъ. Такое стъсненіе даетъ представительному собранію совершенно второстепенную роль въ законодательствъ и неръдко ставитъ его въ самое затруднительное положение: оно должно или отвергнуть полезный законь, или согласиться на условія, которыхъ вовсе не желаетъ. Если народное представительство является однимъ изъ органовъ верховной законодательной власти, если ему главнымъ образомъ присвоивается обсуждение законовъ, то право исправленія проектовъ не можеть быть у него отнято; оно лежить въ существъ законодательной власти. Правительство черезъ это не обязывается принимать искаженные проекты, ибо оно всегда можеть взять свое предложение назадъ; но оно скорте склоняется къ уступкамъ. Это право палатъ можетъ пмъть свои невыгоды, но съ ними надобно помириться. Начало свободы и вытекающія изъ него учрежденія имѣютъ свои хорошія и дурныя стороны, но ихъ надобно брать цъликомъ; иначе исчезаютъ сила и значение учреждений.

Законодательная власть палать можеть распространяться на постановленія всякаго рода или ограничиваться предёлами законовъ въ тёсномъ смыслё. Въ Англіи, черезъ парламенть идуть даже такъ называемые частные билли (private bills), то есть рёшенія, касающіяся частныхъ или корпоративныхъ интересовъ, напримёръ проведеніе и устройство желёзныхъ дорогъ, различнаго рода постройки, учрежденіе и перенесеніе кладбищъ и т. п. Это правительственныя дёйствія, отчасти съ судебнымъ характеромъ, которыхъ предоставленіе законодательному собранію объясняется только исторически установившимся могуществомъ парламента и чрезмёрнымъ стёсненіемъ правительственной власти въ Англіи. Оно ведетъ къ обремененію

парламента огромнымъ количествомъ дёлъ, къ которымъ онъ совершенно неспособенъ. Поэтому, въ новъйшее время, многія изъ нихъ возлагаются на особо учреждаемыя правительственныя коммиссіи, которыя дъйствують на основаніи общихъ парламентскихъ постановленій. Но и въ предълахъ общаго законодательства, въдомство парламента должно ограничиваться собственно такъ называемыми законами. Въ большей части конституціонныхъ государствъ принято весьма полезное на практикъ раздъление законодательства на законы въ собственнымъ смыслъ и на постановленія и указы (règlements, décrets, Verordnungen). Одни исходять отъ законодательной власти, другіе отъ правительственной, призванной прикладывать къ дёлу установленныя первою нормы. Законъ излагаетъ только общія правила и существенныя черты учрежденій; развитіе же подробностей въ административномъ порядкъ предоставляется правительственной власти. Последняя черезъ это получаеть более простора въ собственно ей принадлежащей области. Вибстб съ тбиъ, здбсь открывается возможность спеціальнаго законодательства по отдільнымъ частямъ, которое гораздо полезние возложить на административное собраніе, каково, напримъръ, во Франціи государственный совъть, нежели на представительство, составленное большею частью изъ людей безъ спеціальнаго приготовленія, и обыкновенно обращающее мало вниманія на частные и мелочные вопросы. Нельзя признать умъстнымъ предоставленіе парламенту, напримітрь, установленія таксь на извощиковь, какъ это дълается въ Англіи. Однако это раздъленіе законодательства не должно доходить до полнаго его раздвоенія. Здёсь всегда должно соблюдаться правило, что законъ выше всякихъ правительственныхъ указовъ и постановленій. Послёднія подчиняются первому; они составляють только дополнение и развитие закона, а не самостоятельную область, какъ это признается въ Германіи. Отрицать у палать право издавать законы по той или другой части управленія, значить разсъкать самое законодательство на двъ половины. Законодательная власть, по существу своему, едина; въ конституціонной монархіи она принадлежить королю и двумъ палатамъ. Только развитіе подробностей, по опредъленію самаго закона п въ предълахъ, пмъ указанныхъ, можетъ быть предоставлено правительственной власти.

Изъ этого следуетъ, что постановленія не должны противоръчить законамъ. Это — неоспоримое правило, которое однако на деле по-

даетъ поводъ къ затрудненіямъ. Можетъ возникнуть сомниніе па счеть сообразности указа съ закономъ; кто въ этомъ случай ришитъ споръ, и какъ остаповить исполнение? Обсуждение этого вопроса прежде всего принадлежить, безъ сомнёнія, палатамь; однако онё сами не могуть его ръшить, ибо ихъ постановленія не имѣютъ законной силы безъ согласія короля. Законодательное толкованіе принадлежить совокупности всёхъ властей, какъ и самое изданіе законовъ. Слёдовательно, палатамъ остается приносить жалобу, а въ случав отказа, подвергнуть виновныхъ обвиненію и суду. Здёсь вопросъ сводится къ отвётственности министровъ. Затъмъ, задержкою служитъ судебная власть, которая не должна прилагать беззаконныхъ постановленій. Это начало признается во всёхъ государствахъ, гдё утвердился истинно конституціонный порядокъ. Въ Бельгіи оно введено, какъ правило, въ самую конституцію. Вопросъ здёсь не политическій, а юридическій, а потому онъ подлежитъ разсмотренію судьи, который долженъ быть стражемъ закона, но не обязанъ повиноваться правительственной власти. Поэтому, въ конституціонномъ порядкъ, весьма важно устройство неза. висимаго суда, внушающаго къ себъ довъріе и уваженіе. Не смотря на свою второстепенную роль, онъ часто служитъ самою сильною пред градою произволу. Тамъ, гдъ не существуетъ суда, на который граждане могутъ положиться, конституціонная свобода всегда остается шаткою.

Во Франціи, въ настоящее время, существуеть особеннаго рода установленіе противь беззаконных актовъ правительственной власти. Сенату предоставлено право уничтожать всякія дѣйствія, противныя конституціи. Это объясняется тѣмъ, что сенатъ не играетъ здѣсь роли верхней палаты: онъ не участвуетъ въ законодательствѣ, наравнѣ съ представительнымъ собраніемъ, а имѣетъ только право отвергать законы, которые противорѣчатъ конституціи, религіи, правственности, семейнымъ началамъ, праву собственности и т. п. Онъ же верховный толкователь и хранитель конституціи. Это положеніе дано ему, съ одной стороны, вслѣдствіе того, что стѣсненныя права законодательнаго сословія и участіе государственнаго совѣта въ составленіи и обсужденіи законовъ дѣлаютъ излишнею новую инстанцію; съ другой стороны, вслѣдствіе того, что во Франціи не существуетъ отвѣтственности министровъ передъ палатами, а потому необходимо было предоставить кому-нибудь право уничтожать противозаконныя поста-

новленія. При независимомъ составѣ сената, подобное право могло бы служить важною гарантією для гражданъ. Но французскій сенатъ, ни при Наполеонѣ I, когда опъ былъ облеченъ тѣми же правами, ни въ настоящее время, не показалъ самостоятельнаго духа, а потому предоставленная ему власть является болѣе призракомъ, нежели дѣйствительною силою.

Кромъ раздъленія законодательства на собственно законы и постановленія, существуєть еще различіє между основными законами и обыкновенными. Оно имъетъ вліяніе и на права законодательныхъ палатъ. Такъ напримъръ въ Бельгіи, для измъненія конституціи, требуются особыя собранія, которыя рёшають вопрось двумя третями голосовъ. Здёсь считаютъ нужнымъ затруднить слишкомъ поспёшныя перемъны и допросить на этотъ счетъ мнъніе народа. Тамъ, гдъ конституція вышла изъ переходнаго состоянія и пришла къ опредъленной системъ, нельзя не считать подобнаго постановленія полезнымъ. Однако оно признается не вездъ. Въ Англіи вовсе не существуетъ даже различія между основными законами и обыкновенными; ибо здёсь конституція, возникшая историческимъ путемъ, не сведена въ цъльное уложение, а состоитъ изъ отдъльныхъ законовъ, большею частью даже изъ неписанныхъ обычаевъ. Но и въ Пруссіи, гдъ существуетъ полная писанная конституція, измёненіе ея можетъ совершаться обыкновеннымъ законодательнымъ порядкомъ.

Къ законодательнымъ правамъ палатъ принадлежитъ установленіе ежегодной государственной росписи доходовъ и расходовъ. Бюджетъ есть настоящій законъ, ибо имъ опредѣляются, съ одной стороны, податныя обязанности гражданъ, съ другой стороны, право правительственной власти расходовать государственныя средства на предметы управленія. Но это законъ измѣняющійся, сообразно съ нуждами государства; поэтому онъ издается ежегодно. Тоже самое относится и къ набору войска. И здѣсь на гражданъ налагаются весьма тяжелыя обязанности, а потому необходимо законодательное постановленіе. Но такъ какъ въ этомъ случаѣ требованія менѣе измѣнчивы, то законъ можетъ имѣть болѣе постоянства.

Согласіе на унлату податей составляеть самое существенное, самое коренное конституціонное право граждань. Гдв оно не признается, тамъ конституціонный порядокъ ничто иное, какъ призракъ. Правительство, не связанное въ своихъ расходахъ, можетъ себв все позво

лить. Съ другой стороны, понятно, какую огромную силу пріобрѣтаютъ палаты, вооруженныя этимъ правомъ. Правительство, лишенное средствъ, не въ состояніи двигаться; отказъ въ податяхъ можетъ остановить управленіе. Это орудіе, которымъ легко злоупотреблять; оно можетъ служить средствомъ принудить противника къ уступкамъ и такимъ образомъ забрать всю власть въ свои руки. Между тѣмъ остановки податей нельзя допустить, ибо государственное управленіе, отъ котораго зависитъ благосостояніе всего народа, должно идти, не смотря на борьбу партій и на возбужденіе страстей. Удовлетвореніе государственныхъ нуждъ не должно становиться орудіємъ распрей. Какъ же согласить столь противоположныя требованія?

Иногда, съ цълью предупредить злоупотребленія и дать болье независимости правительственной власти, финансовыя права палатъ подвергаются ограниченіямъ. Такъ, въ прусской конституціи постановлено, что существующія подати продолжають взиматься въ прежнемъ размъръ, пока не будутъ отмънены новымъ закономъ. Или, что въ сущности тоже, палатамъ предоставляется право согласія только на новые налоги, старые же сбираются на основаніи постояннаго закона. Но эти ограниченія, устраняя злоупотребленія, уничтожають и самую сущность права. Отказъ въ податяхъ есть революціонная мъра, которая можеть быть принята собраніемь въ смутное время, въ разгаръ борьбы. При такихъ обстоятельствахъ, остается только употребленіе чрезвычайныхъ средствъ. Но въ виду такого р'ядкаго и исвлючительного случая, невозможно установлять порядокъ, который дълаетъ самое представительство лишнимъ. Власть, имъющая право взимать подати безъ согласія парламента, можеть безъ него обойтись. Она можетъ или вовсе не собирать палатъ, если законъ ее къ тому не обязываеть, какъ дълаль Карль І-й англійскій съ 1629-го года до 1640-го, или же для вида созывать ихъ ежегодно, посвящать нъсколько мъсяцевъ взаимной ссоръ и затъмъ опять распускать ихъ, какъ долго дълало настоящее прусское правительство. Первый способъ дъйствія гораздо откровеннье, а потому лучше, нежели конституціонная комедія втораго рода. Только чрезвычайныя обстоятельства и значительныя затрудненія, требующія новыхъ налоговъ или займовъ, могутъ, при такомъ порядкъ вещей, заставить правительство серьозно смотръть на представительныя учрежденія. Но трудныя обстоятельства требують дружнаго действія всёхь органовь власти, а

здёсь именно до нихъ отлагается рёшеніе внутреннихъ распрей. Парламентъ исставленъ въ такое положеніе, что вмёсто усердиаго содёйствія пользамъ отечества, онъ долженъ въ общественномъ бёдствім искать повода къ упроченію своихъ конституціонныхъ правъ. Въ обыкновенное же время, самое полезное возвышеніе податей почти немыслимо, ибо это новое орудіе въ рукахъ правительства и новое уменьшеніе правъ народа. Недовёріе къ представительству и отрицаніе самыхъ существенныхъ его правъ естественно вызываютъ въ немъ недовёріе къ правительственной власти. Обё стороны становятся врагами, вмёсто того, чтобы дружно дёйствовать для общей цёли.

Правильное конституціонное устройство непрем'вню влечеть за собою право согласія на ежегодно взимаемыя подати. При этомъ только условіи, представительныя учрежденія перестають быть случайнымъ явленіемъ, а становятся пеобходимымъ органомъ верховной власти, постояннымъ участникомъ государственной жизни. Съ этимъ правомъ сопряжено и опредъление ежегодныхъ расходовъ. Подати сбираются на извъстныя нужды государства; слъдовательно, народные представители должны знать, на накіе именно предметы онъ употребляются. На этомъ основаніи установляется ежегодная смъта, отъ которой правительство не имъетъ права отклониться. Изъятія допускаются только въ подробностяхъ. Невозможно заранъе опредълить въ точности всъ статьи расхода; въ видахъ общей пользы и экономіп, правительству долженъ быть предоставленъ нъкоторый просторъ въ переводъ суммъ изъ одной статьи въ другую. Поэтому бюджетъ установляется палатами не по статьямъ, а по параграфамъ или по отдъламъ. Въ этихъ границахъ, правительству дается право переводить суммы изъ одного разряда въ другой. Чёмъ шире это право, тёмъ, разумъется, легче употреблять подати на иныя цъли, нежели тъ, которыя имълись въ виду народнымъ представительствомъ. Благоразумная середина легко можетъ сочетать дъйствительность финансоваго контроля палать съ потребностями управленія.

Кромъ того, неръдко встръчаются поводы къ пепредвидъннымъ или чрезвычайнымъ расходамъ. Народное представительство не всегда въ сборъ, а государственныя нужды не терпятъ отлагательства. Поэтому правительству обыкновенно предоставляется, подъ собственною отвътственностью, дълать чрезвычайныя издержки, которыя въпослъдствіи должны быть представлены на одобреніе палатъ. Однаво

настоящее французское правительство отказалось отъ этого права, вслёдствіе жалобъ, возбужденныхъ злоупотребленіями, къ которымъ подавала поводъ эта льгота. Непредвидённые расходы оно покрываетъ временно переводами суммъ; новые же кредиты открываются не иначе, какъ съ согласія законодательнаго сословія.

Съ утвержденіемъ ежегодной смѣты связано и разсмотрѣніе ежегодныхъ отчетовъ. Представители должны убѣдиться, что расходы дѣйствительно были произведены сообразно съ смѣтою. Въ этихъ дѣйствіяхъ заключается контроль народнаго представительства надъ государственными финансами, контроль, составляющій самую существенную часть конституціонныхъ правъ народа. Главное мѣсто принадлежитъ здѣсь нижней палатѣ, которая непосредственно представляеть плательщиковъ и защищаетъ ихъ права. Верхней палатѣ, по самому ея значенію, принадлежитъ только верховный надзоръ за правильностью финансовой системы, а потому ей обыкновенно предоставляется только общее утвержденіе смѣты, а не разборъ ея по статьямъ.

Финансовыя права народнаго представительства естественно дають ему весьма значительное вліяніе на управленіе. Король сосредоточиваетъ въ себъ всю полноту правительственной власти: онъ имъетъ право войны и мпра, заключаетъ договоры, распоряжается войскомъ и флотомъ, назначаетъ министровъ, издаетъ указы по администраціи; но для всякаго дела требуются деньги, для войска необходимы и люди, а деньгами и людьми располагаетъ народное представительство. Поэтому оно каждый разъ призывается къ разсмотренію действительности нуждъ, а вмъстъ съ тъмъ и къ обсужденію дъйствій правительства. Король можеть объявить войну безъ согласія палатъ, но немедленно надобно испрашивать у нихъ разръшенія на заемъ и наборъ, и тогда онъ судять, съ достаточнымь ли основаніемъ предпринята война. Конечно, это суждение можетъ придти слишкомъ поздно: какъ скоро война объявлена, народная честь не допускаеть безславнаго ея окончанія, а потому представительство, одушевленное любовью къ отечеству, никогда не откажетъ въ нужныхъ для этого средствахъ. Однако его митніе можеть безспорно имтть вліяніе на ходъ дтла. Относительно же мирныхъ договоровъ, нъкоторыя конституціи весьма основательно требуютъ согласія народнаго представительства всякій разъ, какъ отчуждается часть территоріи, или на государство падаетъ

опиансовая тяжесть. Здёсь дёло идеть о коренныхъ правахъ гражданъ, которыхъ правительство не можетъ коснуться безъ согласія представительства. Но и въ обыкновенное время, при разсмотрёніи бюджета, естественно возникаетъ вопросъ: нужно ли содержать данное количество войска или нётъ? а это приводитъ къ обсужденію всей внёшней политики государства. Еще чаще затрогиваются внутренніе вопросы, какъ при обсужденіи новыхъ законовъ, такъ и при установленіи финансовыхъ смётъ. Слёдовательно, всё дёйствія и мёры правительства подвергаются критикъ представительнаго собранія, которое, располагая средствами, пріобрётаетъ черезъ это вліяніе и на дёла.

Это косвенное участие народнаго представительства въ государственномъ управлении естественно вытекаетъ изъ самаго единства государственной жизни, изъ тъсной связи, существующей между отдъльными отраслями верховной власти. Тамъ, гдъ различные органы призываются къ общей дъятельности, необходимо, чтобъ они двигались согласно, въ одномъ направлении; иначе будетъ разладъ по всъмъ частямъ. Невозможно строго держаться въ предълахъ, очерченныхъ закономъ, не въдая того, что происходитъ внъ этого круга, ибо одно имъетъ вліяніе на другое. Невозможно обсуждать законы и распоряжаться податьми, не зная какъ исполняются первые и какъ расходуются послъднія. Поэтому всякое конституціонное устройство, которое не остается призракомъ, непремънно даетъ палатамъ нъкотораго рода контроль надъ управленіемъ.

Прежде всего, онѣ получають право освѣдомляться о ходѣ и положеніи дѣлъ. Это совершается посредствомъ запросовъ министерству; иногда требуются и документы. Правительство не обязано непремѣно отвѣчать и представлять всякаго рода свѣдѣнія; текущія дѣла, особенно иностранныя, часто нуждаются въ тайнѣ. Но, какъ общее правило, палата должна знать все, что происходить въ странѣ. Если настоящая французская конституція исключаеть министровъ изъ законодательнаго сословія и устраняеть право запроса, то это объясняется лишь тѣми значительными стѣсненіями, которыми обставлено народное представительство во Франціи; они свидѣтельствуютъ о томъ ненормальномъ порядкѣ вещей, изъ котораго вытекло современное устройство имперіи. Право запроса имѣетъ свои невыгоды: нерѣдко теряется драгоцѣпное время по пустякамъ, и вмѣсто серьознаго об-

сужденія дёль, возбуждается только безплодная борьба партій. Но это недостатки, присущіе представительному порядку; ихъ нельзя устранить, не подрывая самаго начала, изъ котораго они вытекають.

Затъмъ представительное собраніе имъетъ право выражать свое мижніе о ходж джлъ и о нуждахъ страны. Оно представляеть королю адресы или прошенія, а иногда просто постановляетъ резолюціи. Въ этомъ состоитъ одна изъ существенныхъ цёлей народнаго представительства: оно призвано раскрывать общественныя потребности, выражать мысли и желапія народа. Однако французская конституція 1852-го года отняла у него и это право. Первоначально, мижнія депутатовъ могли высказываться только по поводу обсуждаемыхъ законовъ или бюджета. Декретомъ 24-го ноября 1860-го года права палаты были нёсколько расширены: въ началё засёданій, въ отвёть на тронцую ръчь, представляется императору общій адресь, въ которомъ собраніе можеть высказаться по всёмь вопросамь. Адресь служить правительству мъриломъ общественнаго мнънія. Но если мысли и желанія народнаго представительства принимаются въ соображение, то нътъ причины отказывать имъ въ возможности выражаться постоянно, по поводу текущихъ дълъ, а не только однажды въ году, при общемъ обзоръ политики. Если представительное собрание служитъ постояннымъ органомъ власти, то и законная его дъятельность должна проявляться всякій разъ, какъ того потребуютъ обстоятельства.

Народное представительство имѣетъ и другое призваніе—защиту народныхъ правъ. Участвуя въ законодательной власти, оно должно наблюдать за тѣмъ, чтобы законы не были нарушаемы. Поэтому ему принадлежитъ право жалобы на злоупотребленія администраціи, что также даетъ ему контроль надъ управленіемъ. Палаты обыкновенно разсматриваютъ и прошенія частныхъ лицъ, которыя обращаются къ нимъ, когда не находятъ удовлетворенія у обыкновенныхъ властей. Если собраніе считаетъ эти просьбы заслуживающими вниманія, оно съ собственнымъ мнѣніемъ передаетъ ихъ министрамъ. Во Франціи, это право предоставлено исключительно сенату, куда поступаютъ всѣ частныя просьбы. Но это опять ограниченіе представительныхъ началъ, которое, устраняя злоупотребленія, подрываетъ самую вхъ сущность. Право принимать частныя жалобы, и вслѣдствіе того критиковать всѣ дѣйствія управленія, несомнѣнно можетъ подавать поводъ къ значительнымъ злоупотребленіямъ. Здѣсь открывается широкое

поприще для опнозиціи. Палата, не имѣющая достаточно умѣренности, не обладающая политическимъ тактомъ, можетъ устремить на это главное свое вниманіе, разразиться безконечною критикою, вмѣшиваясь во всѣ дѣла, поставляя правительству самыя мелочныя затрудненія. Но опять, все это недостатки, присущіе представительному устройству; ихъ нельзя устранить, не уничтоживъ самаго права, составляющаго необходимую принадлежность всякаго представительства, которое не имѣетъ чисто совѣщательнаго характера, а является дѣйствительнымъ заступникомъ правъ и интересовъ народа.

Нѣкоторыя конституціи, напримѣръ англійская, бельгійская, даже прусская, даютъ представительству право не только приносить жалобы королю, но и дѣлать слѣдствія по всякаго рода вопросамъ. Этимъ еще болѣе возвышается значеніе палатъ. Однако оно не составляетъ необходимой принадлежности конституціонныхъ учрежденій. Слѣдствія по законодательнымъ вопросамъ приносятъ несомиѣнную пользу, ибо собраніе, призванное къ обсужденію законовъ, должно выяснить себѣ настоящее положеніе дѣлъ. Но слѣдствія о злоупотребленіяхъ, или вообще по предметамъ управленія, припадлежатъ собственно правительственной власти, или судебной, когда дѣло доходитъ до послѣдней. Здѣсь косвенное вліяніе палатъ на управленіе переходитъ въ прямое вмѣшательство, а это едва ли совмѣстно съ правильнымъ раздѣленіемъ властей.

Однако право жалобы палать недостаточно для пресъченія беззаконій, ибо здъсь дъло окончательно предоставляется усмотрънію правительства. Для охраненія правъ, которыхъ защита составляеть самую существенную задачу представительныхъ собраній, необходимо болье дъйствительное средство: виновные должны быть подвергаемы суду. Это ведеть къ началу отвътственности министровъ передъ палатами. Король въ конституціонной монархіи не подлежить отвътственности за свои дъйствія. Онъ носитель верховной власти, а потому не имъетъ надъ собою высшаго суда и никому не обязанъ отчетомъ. Но такъ какъ отвътственныя лица необходимы, то установляется правило, что всякое предписаніе короля должно быть скръплено министромъ, который черезъ это принимаетъ дъйствіе на себя и можетъ за него подлежать отвътственности. Вездъ, гдъ утвердился истипно конституціонный порядокъ, это начало признается непремъннымъ его условіемъ. Даже въ прусской конституціи постановлено, что министры под-

вергаются отвётственности за нарушение законовъ, за подкупъ и измъну; но такъ какъ конституція объщаеть изданіе закона, опредъляющаго способъ и порядокъ отвътственности, а законъ этотъ доселъ не изданъ, то и это начало, какъ многія другія, остается пока мертвою буквою. Въ австрійской конституціи оно вовсе не признается, такъ же какъ и въ современной французской, въ которой именно сказано, что министры отвътствуютъ только передъ императоромъ, но за то императоръ, наперекоръ всемъ другимъ конституціямъ, признается отвётственнымъ передъ народомъ. Однако народному представительству не дается право обвиненія; потому и здёсь это начало осгается призракомъ. Мы уже видели, что оно несовместно съ существомъ монархии, даже ограниченной, ибо монархъ не имъетъ надъ собою высшаго судьи. Но какъ скоро король не подвергается отвътственности за свои дъйствія, то министры непремънно должны ей подлежать. Иначе нътъ никакой гарантіи, что законы не будуть постоянно нарушаться. Можно дать народному представительству самыя обширныя законодательныя права; но если исполнители законовъ могуть нарушать ихъ безнаказанно, то вев политическія права обращаются въ пустой звукъ. Поэтому истинно конституціонное устройство должно признать начало отвътственности министровъ. Обвинение естественно принадлежитъ народному представительству, которое, какъ главный блюститель народныхъ правъ, должно ограждать ихъ отъ нарушенія. Но самый судъ не можетъ ему принадлежать, ибо оно сдёлалось бы судьею въ собственномъ дълъ и сосредоточило бы всю власть въ своихъ рукахъ. Поэтому судъ предоставляется или высшему судилищу, или верхней палатъ, смотря по тому питетъ ли отвътственность министровъ характеръ чисто юридическій, или также политическій.

Министры могутъ подвергаться отвътственности либо только за нарушение законовъ и вообще за политическия преступления, либо также за противное государственнымъ интересамъ управление дълами. Послъднее очевидно выходитъ изъ предъловъ чисто законодательнаго въдомства; это вмъшательство въ правительственную власть. Представительное собрание, имъющее право подвергать министровъ суду за политическое направление, за неумъстные совъты королю, само становится верховнымъ правителемъ, въ ущербъ королевской власти. Таковы права английскаго парламента: здъсь не только нижняя палата можетъ предать министра суду по всякому поводу, но парламентъ

можетъ и безъ суда, простымъ постановленіемъ (bill of attainder), объявить министра виновнымъ и подвергнуть его наказанію, не иначе однако какъ съ утвержденія короля. Но такое право политическаго обвиненія ничто иное, какъ орудіе борьбы, которое въ лицъ совътниковъ посягаетъ на самого монарха. Англійскій парламентъ прибъгаль къ этому средству противъ Карла І-го. Въ новое время, при установленіи правильнаго конституціоннаго порядка, оно покоится въ числъ обветшалыхъ преимуществъ. Въ сущности, отвътственность министровъ за нарушение законовъ вполнъ ограждаетъ права народнаго представительства, разумъется, если это начало не остается мертвою буквою, и судилище, призванное къ решенію дела, обладаетъ достаточною самостоятельностью. При хорошемъ составъ верхней палаты, когда въ ней господствуетъ независимый духъ, когда она пользуется общимъ довърјемъ, лучше всего предоставить ей судъ надъ министрами. Политическія преступленія, особенно совершаемыя лицами, облеченными властью, не могуть обсуждаться съ чисто юридической точки зрънія, а потому политическое собраніе, умъренное и независимое, наиболье отвъчаеть требованіямь и правды и государства. Это предупреждаеть и вившательство судебной власти въ политическія дъла. На послъднюю не возлагается непринадлежащая ей роль верховнаго блюстителя основныхъ законовъ и решителя конституціонныхъ споровъ. Впрочемъ, въ новое время и эта юридическая отвътственность министровъ передъ палатами составляетъ весьма рѣдкое явленіе. Вліяніе народнаго представительства на управленіе достигается инымъ путемъ. Кромъ юридической отвътственности существуетъ еще отвътственность правственная, которая не пишется въ законахъ, но установляется на дълъ вездъ, гдъ конституціонный порядокъ успълъ пріобръсти нъкоторую прочность и силу.

Мы видъли, что тъсная связь законодательства съ управленіемъ имъетъ послъдствіемъ вліяніе одного на другое. Различные органы верховной власти должны дъйствовать согласно; иначе на вершинъ общественнаго зданія водворяется пагубный для государства раздоръ. Согласіе это установляется, когда правительство находитъ постоянную поддержку въ большинствъ представительной палаты. Въ этомъ заключается вся сущность конституціоннаго порядка: раздъленіе властей, составляющее главный и неизбъжный его недостатокъ, становится безвреднымъ, когда есть возможность образовать постоянное

правительственное большинство. Разумѣегся, это не должно совершаться въ ущербъ независимости народнаго представительства, превращениемъ его въ покорное орудіе власти; ибо въ такомъ случаѣ самое представительство становится лишнимъ. Это не значитъ также, что правительство и палаты должны постоянно соглашаться по всѣмъ вопросамъ; самостоятельность мнѣній этого не допускаетъ. Но правительство должно пользоваться довѣріемъ палатъ; оно должно идти съ ними по одному направленію, имѣть въ виду однѣ цѣли, и какъ скоро эта связь рушилась, ее пепремѣнно слѣдуетъ возстановить, тѣмъ или другимъ путемъ.

Главный вопросъ заключается здёсь въ духё и направленіи нижней палаты; верхняя, по своему высокому и нейтральному положенію, имъетъ значеніе болье умъряющее, нежели дъятельное. Политическое ея разногласіе съ правительствомъ безвредно, пока послъднее опирается на общественное мнъніе страны, выражающееся въ представительномъ собраніи. Конечно, и верхняя палата, особенно при господствъ сословнаго духа, или когда дъло касается ея привилегій, можетъ иногда останавливать самыя полезныя преобразованія, противъненза, какъ желаніямъ народа, такъ и видамъ монарха. Но противъ неизцълимаго ея упорства существуетъ крайнее средство; законъ даетъ королю оружіе, которымъ онъ можемъ воспользоваться въ случать нужды: именно, назначеніе такого количества новыхъ членовъ, которое измънитъ господствующее большинство. Поэтому право назначенія должно быть всегда неограниченное. Это единственное лъкарство претивъ ислючительнаго духа аристократическаго собранія.

Но что дёлать, когда большинство нижней палаты относится враждебно въ правительственной власти? Король и здёсь имѣетъ въ рукахъ орудіе, которое часто оказываетъ нужную помощь: онъ можетъ распустить палату и посредствомъ новыхъ выборовъ допросить мнѣніе страны Правительство, въ этомъ случав, имѣетъ право дѣйствовать на выборы всѣмъ своимъ вліяніемъ; пріобрѣтеніе большинства для него жизненный вопросъ, и оно не можетъ относиться къ нему нейтрально. Безъ сомнѣнія, оно не имѣетъ права употреблять средства беззаконныя или стѣснять свободу противниковъ. Выборы должны быть вполнѣ свободны; иначе представительное начало превращается въ недостойную комедію. Но нельзя воспретить правительству, наравнѣ съ противниками, употреблять всѣ усилія, положить на вѣсы все

принадлежащее ему вліяпіе, чтобы получить перевёсъ. Скажуть, что шансы здёсь неравны, что правительство располагаетъ большими средствами, нежели оппозиція; утверждають иногда, что вліяніе на выборы должно быть частное, а потому дъятельная роль принадлежить правительственной партіи, а не самой общественной власти, которая не должна становиться орудіемъ борьбы. Но борьба идетъ именно за направление власти; какимъ же образомъ господствующее направление можеть оставаться здёсь равнодушнымъ зрителемъ? Правительство несомићино располагаетъ большими средствами, нежели оппозиція; это преимущество на его сторонт, но преимущество полезное, ибо оно даетъ болће прочности власти и порядку. Какъ представительница государства, власть должна имъть преимущество. Это не уничтожаетъ возможности побъды противниковъ. Опытъ показываетъ, какъ часто выборы ускользають изъ рукъ правительства; не смотря на всъ его старанія, постоянно возвращается враждебное ему большинство. Когда общественная мысль возбуждена и непременно требуетъ перемены политики, накакія усилія правительства не въ состояніи измёнить результата выборовъ. И въ этомъ случай, торжество оппозиціи имъетъ гораздо болье значенія, нежели еслибы правительство оставалось безучастнымъ. Опо служитъ признакомъ гораздо большей силы общественнаго мижнія.

Что же остается дёлать правительству, которое, не смотря на всё принимаемыя мёры, постоянно имёсть противъ себя большинство представительнаго собранія? Очевидио, оно должно уступить. Этого требуютъ и благоразуміе и правильное пениманіе конституціонныхъ началъ. Власть, ограниченная народнымъ представительствомъ, не можетъ имъть притязанія управлять государствомъ по своей воль. Призывая общество къ участію въ дёлахъ, она тёмъ самымъ отказывается отъ права вести ихъ единственно по собственнымъ соображеніямъ. Политическіе виды правительства могутъ быть и лучше и полезнъе для государства, нежели мнъпіе собранія, но оно не имъетъ права проводить ихъ одностороннимъ образомъ; оно должно соображаться съ желаніемъ земли, и если, не смотря на всё усилія, страна упорно отказывается поддерживать извъстную нелитику, то направление должно быть измёнено. Иначе власть, которая стоитъ во главъ всъхъ, которая преимущественно должна заботиться о гармоническомъ дъйствін всёхъ частей государства, сама становится

виновницею разлада. Конечно, здёсь предполагается, что большинство собранія дёйствительно выражаеть мнёніе общества; если же это большинство искусственное, то остается измёнить избирательное устройство. Даже самовольная перемёна, нарушеніе законнаго порядка выгоднёе, нежели постоянный раздоръ въ средё самой верховной власти. Но если правительство пе рёшается на такую крайнюю мёру и не надёется пріобрёсти большинство новымъ воззваніемъ къ народу на измёненныхъ основаніяхъ, то оно тёмъ самымъ признаетъ существующее большинство законнымъ представителемъ земли, и тогда уступка необходима.

Предметомъ спора можетъ быть отдёльная мъра, но обыкновенно съ этимъ связывается цёлое политическое направление, ибо государственные вопросы близко соприкасаются другъ съ другомъ, и по всёмъ проходить то или другое воззрвніе. Вездв, гдв политическая жизнь пріобръла нъкоторое развитіе, слагаются партіи, съ систематическими убъжденіями. Каждое министерство выставляеть свою программу, и если оно по существенному вопросу имбетъ противъ себя большинство, то оно не межетъ расчитывать на поддержку его и въ другихъ. Тогда ему остается или измёнить свою систему и дёйствовать въ противорёчіи съ своими убъжденіями, или выдти въ отставку и уступить мъсто противникамъ. Послъднее одно отвъчаетъ требованіямъ и нравственности и польтики. Если правительство рёшилось измёнить свое направленіе, сообразно съ желаніями господствующаго въ палать большинства, то простой здравый смыслъ предписываетъ взять для этого снособнъйшихъ людей изъ самаго этого большинства, то есть обыкновенно его предводителей. Могутъ встрътиться весьма высокія политическія способности вит парламента, и итть причины не пріобщить ихъ къ министерству, но большею частью палаты сосредоточиваютъ въ себъ лучтія политическія силы страны, и изъ нихъ способнъйтіе становятся вождями партій. Еслибы правительство захотіло, уступая большинству собранія, не подчиняться ему однако вполить, и съ этою цълью образовать министерство изъ людей, къ нему не принадлежащихъ, оно по необходимости должно было бы прибъгнуть къ посредственнымъ личностямъ, которыя не въ состоянии поддержать силу и значение власти. Къ этому присоединяются и другія соображенія: предводители большинства пользуются дов'тріемъ собранія; посторонніе люди не могутъ на это расчитывать, слёдовательно, согласіе

непрочно. Самое устраненіе значительнёй шихъ представителей господствующей партіи ведеть къ раздорамъ. Человекъ, одаренный государственными способностями, имъетъ законное честолюбіе; онъ хочетъ провести свои убъжденія, а потому стремится къ власти. Онъ не можетъ быть доволень тымь, что масто, на которое назначаеть его общій голосъ, занято другимъ; онъ будетъ стараться при каждомъ случат доказать несостоятельность соперника. Это порождаетъ оппозицію, основанную уже не на противоположности политическихъ началъ, а на личныхъ отношеніяхъ, оппозицію самую вредную для государства. Можно ее осуждать, по не слъдуеть ставить людей въ положение, которое естественно ее вызываеть, уничтожая вивств съ темъ благія последствія сделанной уступки. Наконець, передача власти вождямь оппозиціоннаго большинства имбеть еще одну весьма важную поли тическую выгоду: она знакомитъ оппозицію съ потребностями правительства и дълаетъ ее защитницею власти. Люди, постоянно стоящіе въ оппозиціи, занятые единственно критикою, видятъ власть преимущественно съ отрицательной стороны, и сами пріучаются поддерживать чисто отрицательныя начала. Они могутъ поколебать правительство, но не въ состояніи ни дать ему опору, ни упрочить его силу. Политическій духъ можеть развиться въ нихъ единственно тогда, когда они сами становятся носителями власти и видять на дёлё, что съ одною критикою, съ однимъ отрицаніемъ править невозможно.

Таковы весьма существенныя выгоды такъ называемаго парламентскаго правленія, въ которомъ министерская власть, по назначенію короля, постоянно передается въ руки людей, располагающихъ большинствомъ въ представительныхъ палатахъ. Противъ этого возражаютъ, что при такой системѣ, правленіе превращается въ безплодиую борьбу партій за власть; каждый хочетъ только вытолкнуть другаго, а объ истинныхъ интересахъ народа никто не заботится. Но нолитическая борьба составляетъ самую сущность политической свободы. Во всякомъ конституціонномъ государствѣ возникаютъ различныя направленія; изъ нихъ образуются партіи, и каждая старается доставить торжество своимъ убѣжденіямъ. Борьба за власть не существуетъ только тамъ, гдѣ пѣтъ политической жизни, или гдѣ правительство имѣетъ на своей сторонѣ такое значительное большинство въ палатахъ, что оппозиція не имѣетъ никакихъ шансовъ на успѣхъ. Таково, напримѣръ, настоящее положеніе дѣлъ во Франціп. Но въ по-

слъднемъ случав исполнено главное условіе конституціоннаго порядка — согласіе правительства съ большинствомъ. Затрудненіе возникаетъ только тамъ, гдв согласія нітъ, и если оно не можетъ установиться взаимными уступками, то единственнымъ исходомъ представляется парламентское правленіе.

Утверждаютъ также, что передача власти въ руки большинства несовмъстна съ монархическимъ началомъ, которое чрезъ это лишается
самостоятельнаго значенія. Главное средоточіе государственной жизни
переносится въ представительную палату. Она даетъ направленіе дъламъ; монархъ же остается бездъятельнымъ носителемъ власти, во
имя котораго все происходитъ, который все утверждаетъ, но въ сущности ни во что не вмъшивается. Министры могутъ слъдовать политикъ совершенно несогласной съ его убъжденіями; но онъ обязанъ
держать ихъ, пока они располагаютъ большинствомъ; собственнаго
же мнънія онъ не можетъ провести. Однимъ словомъ, монархическая
власть остается формою, лишенною содержанія. Это и выражается извъстнымъ изреченіемъ: король царствуетъ, но не управляетъ (le roi
règne et ne gouverne pas).

Такое, неръдко встръчаемое, изображение конституціоннаго монарха въ сильной степени преувеличено. Нътъ сомнънія, что права и дъятельность короля значительно ограничиваются парламентскимъ правденіемъ. Но къ этому ведеть самое существованіе представительныхъ учрежденій, которыя требуютъ содъйствія различныхъ, независимыхъ другъ отъ друга органовъ. Ничто не препятствуетъ конституціонному монарху проводить въ управленіи свои взгляды и убъжденія, пока онъ находитъ поддержку въ странъ. Но политика, встръчающая постоянный отпоръ въ представительствъ, приноситъ вредъ государству, тъмъ, что производить разладъ. Потребность дружной дъятельности различныхъ органовъ верховной власти побуждаетъ монарха вручить управление темъ лицамъ, которыя въ состоянии установить это согласіе. Юридически онъ къ этому не обязанъ; никакая конституція не содержить въ себъ такого постановленія, ибо юридическая зависимость королевской власти отъ воли большинства противоръчитъ началамъ конституціонной монархіи. Но во имя общественной пользы, для правильнаго дъйствія конституціонных учрежденій, которых онъ высшій хранитель, монархъ назначаеть людей, хотя лично съ нимъ несогласныхъ, но имъющихъ поддержку въ странъ и идущихъ рука

объ руку съ палатами. Поступая такимъ образомъ, онъ является гораздо высшимъ и политишимъ представителемъ общихъ интересовъ государства, нежели дъйствуя по личнымъ взглядамъ или внушеніямъ какой либо партін. Этимъ онъ оказываеть уваженіе къ своему народу и къ тому законному порядку, во главъ котораго стоитъ. Отказываясь отъ односторонняго проведенія своихъ видовъ, пока они не имъютъ за себя общественнаго мижнія, онъ не отрекается однакоже отъ участія въ государственныхъ дълахъ; но онъ восходить въ высшую область, проявляя свою волю не въ подробностяхъ ежедневнаго управленія, не въ борьбъ партій, которая подвергаеть его особу и дъйствія несовитетной съ его достоинствомъ критикт, а въ существенныхъ вопросахъ государственной жизни. Онъ можетъ отказать въ утвержденін закона, впушеннаго духомъ партіп и противнаго истиннымъ интересамъ народа; онъ можетъ не согласиться на объявление войны или на заключение мира, и никакая власть не въ силахъ его къ этому принудить. Онъ является и верховнымъ судьею споровъ между министерствомъ и палатами. Пока они дъйствуютъ дружно, вмъщательство королевской власти обыкновенно излишие; но какъ скоро побъжденное министерство совътуетъ монарху распустить палату, послъдній можетъ или изъявить свое согласіе, или заставить министровъ подать въ отставку. Даже министерство, опирающееся на парламентъ, можетъ быть отставлено королемъ, если большинство образовалось въ силу случайной коалиціи, или если палата перестала представлять настоящее мижніе страпы. Здёсь дёйствіе королевской власти препятствуеть упроченію искусственнаго большинства. Король одинь можеть сломить и противодъйствие верхней палаты, измънивъ ея составъ на значеніемъ повыхъ членовъ. Наконецъ, и въ обыкновенномъ теченіи дълъ, онъ можетъ имъть огромное вліяніе на управленіе своими совътами и личнымъ своимъ въсомъ, который тъмъ значительнъе, чъмъ болъе монархъ возвыщается надъ партіями, являнсь представителемъ интересовъ всего государства и всъхъ классовъ народа.

Подобная дёятельность, ограниченная высшею областью государственныхъ интересовъ, далеко не представляется ни безцвётною, ни безплодиою. Объемъ ея опредёляется не столько закономъ, который не установляетъ способа соглашенія властей, сколько потребностями конституціонной жизни. Тамъ, гдё не существуетъ крёнкихъ и организованныхъ партій, могущихъ стать во главё управленія, королевская власть по необходимости должна править по собственной ипиціативъ. Къ тому же приводить и дробленіе партій, когда не можеть составиться прочное большинство. Напротивъ, чъмъ болье представительство способно само управлять дълами, тъмъ менъе королевская власть имъетъ нужды вмъшиваться въ обыкновенное ихъ теченіе.

Парламентское правленіе служить признакомъ политической зрълости народа. Это высшій цвѣтъ конституціонной монархіи; Это — самоуправленіе народа со всѣми задержками и гарантіями, которыя требуются цѣлями государства. Скорѣе всего оно можетъ установиться тамъ, гдѣ во главѣ общества стоитъ могущественная аристократія. Обладая высшимъ политическимъ смысломъ, нося въ себѣ единство корпоративнаго духа, она во многихъ отношеніяхъ замѣняетъ королевскую власть и заслоняетъ ее собою; поэтому здѣсь значеніе послѣдней наиболѣе стѣсняется. Но рано или поздно, всякое представительное устройство къ этому приходитъ, ибо это единственный способъ соглашенія политической свбооды съ монархическимъ началомъ и съ требованіями государственной жизни.

Можно сказать болье: всякое представительство, имъющее нъкоторую силу и независимось, непремённо стремится къ парламентскому правленію. Оно естественно хочеть, чтобы государственныя дъла шли сообразно съ его видами. Съ парламентомъ можно править, - только пользуясь полнымъ его довфріемъ, находя въ немъ постоянную поддержку, а не стъсняя его всъми средствами. Конституціи, умаляющія права палать, ведугь только къ безконечнымъ ссорамъ. При первомъ столкновеніи съ правительствомъ, собраніе, силою вещей, старается выдти изъ очерченнаго для него круга. Устройство конституціонной монархін представляеть цёльный организмъ, въ ко. торомъ всъ части такъ тъсно связаны другъ съ другомъ, что одно право неизбъжно влечетъ за собой и другое. Собраніе, облеченное законодательною властью, хочеть знать, какъ законы исполияются; давая деньги, оно требуеть контроля надъ ихъ расходомъ. Призванное къ защитъ народныхъ правъ и интересовъ, оно указываетъ на общественныя язвы, на злоупотребленія, и подвергаетъ критикъ всъ дъйствія правительства. Но критикуя, оно желаетъ исправленія; отрицательное право контроля влечеть за собою положительное вліяніе на дъла. Поэтому отъ всякаго собранія, не вполит покорнаго власти,

можно ожидать, что оно захочеть воспользоваться всёми правами конституціоннаго представительства. Ограниченія правь, отрицаніе требованій будуть ощущаться, какъ несправедливость, недовёріе, притёсненіе, возбуждая еще большее раздраженіе противъ правительства. Постепенность въ дарованіи правъ, столь желанная въ теоріи, рёдко оказывается приложимою на практикъ. Полумёры и здёсь, какъ во многихъ другихъ случаяхъ, нерёдко приносятъ болье вреда, нежели пользы. Правительство, которое даруетъ права нехотя, съ недовъріемъ, ставитъ себя въ ложное положеніе относительно народа. Для государственныхъ интересовъ нътъ ничего безплоднье, какъ двъ власти, которыя съ опасеніемъ смотрятъ другъ на друга, стараясь не сдёлать сопернику слишкомъ значительныхъ уступокъ. Поэтому, какъ скоро въ государствъ вводится представительное устройство, единственная здравая политика состоитъ въ искреннемъ признаніи конституціонныхъ вачалъ.

Но, съ другой стороны, нътъ сомивнія, что не всякое представительное собрание способно къ парламентскому правлению. На это нужны весьма высокія условія и значительная политическая зрелость народа; необходимы организованныя партіи, уміжющія вести діла въ виду общихъ интересовъ. Все это дается не вдругъ, а потому конституціонная жизнь каждаго сколько-нибудь значительнаго народа представляеть эпоху внутреннаго разлада, борьбы, колебаній, прежде нежели успъетъ установиться настоящій порядокъ. Битвы и перевороты, вызванные политическою свободою, наполняють страницы исторіи. Мы увидимъ это въ следующей книге. Нередко вина лежить на правительствахт, унорно сопротивляющихся справедливымъ желаніямъ земли; иногда на собраніяхъ, неумъренныхъ и неспособныхъ; но главная причина заключается въ самомъ существъ дъла, въ трудности согласить независимыя силы, примирить противоположные элементы, установить единство въ разнообразіи. Народъ, встунающій на конституціонный путь, долженъ закалить себя на внутреннія бури, а не услаждаться мечтами о мирномъ развитіи свободы. Но по этому самому, введение конституціоннаго порядка далеко не всегда представляется желаннымъ. Политическая свобода не вездъ приноситъ одинакіе плоды. Нужно знать, существують ли въ обществъ необходимыя для нея условія. Чъмъ значительнье государство, чъмъ шире и многосложиве его интересы, твиъ следуетъ быть остороживе при водвореніи новаго порядка вещей. Единство власти, особенно упроченной историческими основами, всегда нолезнѣе управленія, раздираемаго партіями и представляющего безплодную борьбу разнохарактерныхъ стремленій, одностороннихъ или недодуманныхъ мыслей, неумѣренныхъ притязаній и личныхъ интересовъ. Конституціонная монархія, въ которой выражается пдея гармоническаго сочетанія всѣхъ элементовъ государственной жизни, требуетъ гармоніи въ самомъ обществѣ, изъ котораго она истекаетъ. При разъединеніи общественныхъ силъ, сопоставленіе различныхъ властей можетъ внести въ государство только новыя причины смутъ и разлада.

## ГЛАВА 6.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЪ СЛОЖНЫХЪ ГОСУДАРСТВАХЪ.

Отдъльныя государства могутъ соединяться въ болѣе обширные союзы, сохраняя въ большей или меньшей степени свою самостоятельность. Отсюда возникаютъ сложныя тѣла, въ которыхъ дѣятельность свободныхъ учрежденій представляетъ особенныя задачя и затрудненія. Устройство этихъ союзовъ можетъ быть разнообразно. Главныхъ формъ двѣ: республиканская и монархическая. Каждая изънихъ имѣетъ свой характеръ и свои послѣдствія.

Союзное устройство особенио прилично республикамъ. Большое, единичное государство представляетъ слишкомъ много опасностей для республиканскихъ учрежденій. Оно требуетъ сильнаго правительства, многочисленнаго войска, обширной администраціи. Все это ослабляетъ начало свободы и возвышаетъ значеніе власти. Въ рукахъ правителя сосредоточиваются громадныя средства, которыя даютъ ему возможность располагать судьбою страны. При такихъ условіяхъ, возникновеніе диктатуры тѣмъ естественнѣе, что искушенія здѣсь сильнѣе, нежели въ маломъ государствѣ; положеніе правителя выше, роль болѣе видная, болѣе причинъ, призывающихъ его къ энергической дѣятельности. Сознавая эту онасность, республики обыкновенно стрематся къ ослабленію правительственной власти, раздѣляя ее и под-

чиняя народному представительству. Но это не соотвътствуетъ требованіямъ большаго государства, которое должно исполнить свое исто рическое назначение. На этомъ противоръчии пала французская республика 1848-го года. Къ этому присоединяются и другія затрудненія. Внутреннее согласіе въ народномъ представительствъ возможно только при единствъ общественныхъ интересовъ; между тъмъ, въ большомъ государствъ, велъдствіе обширности пространства и разнообразія условій и элементовъ, интересы разрозненнье, нежели въ маломъ. Соглашение ихъ гораздо трудите, поводы къ борьбъ многочислените. Здёсь нерёдко нужна сильная, независимая власть, чтобы связать всь стихіи въ одно целое. Но это опять протпворечить существу республики, гдъ свобода составляетъ основу всего политическаго зданія. При разрозненности цълей, свобода ведетъ къ раздъльности устройства и управленія; каждая область, имфющая свои частные интересы, хочетъ у правлять ими самостоятельно, а потому стремится къ обособленію. Свойства политической свободы действують здесь заодно съ естестве нными наклонностями человъка. Большинство людей принимаетъ живое участіе только въ тёхъ вопросахъ, которые непосредствение ихъ касаются, которые находятся у нихъ на глазахъ. Каждый полагаетъ свою свободу въ управленін тъми дълами, которыя опъ считаетъ своими, а не въ подчиненіп отдаленному представительству, гдъ доля его участія гораздо менъе, п къ которому питересъ слабъе. Только сильное возбуждение политическихъ страстей въ состояни противодъйствовать этому направленію умовъ. Вообще же, республи ки имъютъ естественное стремленіе къ распаденію. Мы видимъ это явленіе не только въ стверной и южной Америкт, но и въ небольшихъ Швейцарскихъ кантонахъ, которые дълились на части, вследствіе разности интересовъ. При взаимныхъ столкновеніяхъ, каждый хочетъ остаться хозянномъ у себя.

По всёмъ этимъ причинамъ, республиканское правленіе свойственнёе малымъ государствамъ, нежели большимъ, хотя нельзя утверждать безусловно, что оно въ послёднихъ невозможно. Неудачныя попытки указываютъ только на трудность задачи. При благопріятныхъ обстоятельствахъ, при высокомъ образованіи народа, при однородности интересовъ, при соглашеніи партій на счетъ существенныхъ вопросовъ, нётъ причины, почему бы республика не могла утвердиться и въ обширной землѣ, съ единичнымъ устройствомъ. Но до сихъ норъ,

исторія не представляєть этому примъровъ. Обыкновенно республиканская форма упрочиваєтся въ пебольшихъ государствахъ; послѣднія же, для внѣшней защиты и для управлепія общими дѣлами, образуютъ болье или менѣе крѣпкіе союзы. Федеративное устройство соединяєть въ себѣ выгоды большихъ и малыхъ государствъ: легкость самоуправленія съ обширностью интересовъ и внѣшимъ могуществомъ. Поэтому оно представляєтся иногда идеаломъ человѣческаго общежитія. Руссо, а за нимъ и другіе, видѣли высшій образецъ государственнаго устройства въ союзѣ мелкихъ республикъ. Однако и малая величина государствъ и федеративная форма имѣютъ свои, весьма значительныя невыгоды, которыя не позволяютъ смотрѣть на это сочетаніе, какъ на идеалъ, къ которому стремится человѣчество.

Въ тъсныхъ предълахъ области, деспотизмъ большинства гораздо чувствительнъе и жестче, нежели въ обширномъ государствъ. Интересы здёсь мельче, отношенія и столкновенія иміють болье личный характеръ. Въ отдаленномъ и возвышенномъ центръ, куда со всъхъ сторонъ стекаются разнообразныя мижнія и требованія, интересы обобщаются и принимаютъ болъе широкіе размъры; здъсь общее начало получаетъ перевъсъ надъ частнымъ. Напротивъ, чъмъ ближе участие каждаго въ общемъ дълъ, тъмъ скоръе частный интересъ становится господствующимъ; чёмъ тёснёе кругъ дёйствія, тёмъ уже взгляды; чъмъ меньше размъръ и значение дълъ, тъмъ обширнъе поприще для мелочнаго честолюбія, для зависти, для посредственности, не терпящей подлё себя высшихъ способностей; наконецъ, чёмъ мельче и чаще столкновенія, тъмъ большую роль играють личныя отношенія. Въ небольшомъ государствъ, власть легко можетъ попасть въ руки кружка, пользующагося своимъ положеніемъ для притъсненія враговъ. Личныя ссоры ничтожныхъ людей отзываются даже на отношеніи партій въ палатахъ. Характеръ узкой среды отпечатывается на большинствъ, которое является мелочнымъ, придирчивымъ, притъснительнымъ, невыносимымъ для противниковъ. Если демократія вообще ведетъ къ господству посредственности, то это особенно справедливо въ небольшихъ государствахъ. Только возвышенность цълей и ширина интересовъ, которыя требують отъ людей более просвещенныхъ взгиядовъ и высшихъ способностей, въ состояніи противодъйствовать этому злу и облагородить такой порядокъ вещей. Но это возможно единственно въ большомъ государствъ, или въ совершенно

исключительных обстоятельствахъ, когда незначительная страна призывается къ всемірно-исторической роли.

Съ другой стороны, федеративное устройство заключаетъ въ себъ самые существенные недостатки. Единство государственнаго организма требуетъ единства управляющей воли. Всякое раздъление власти само по себъ есть зло. Въ союзномъ же государствъ, верховная власть не только раздёляется на отдёльныя отрасли съ особыми органами, но и распредъляется по различнымъ центрамъ, изъ которыхъ каждый пріобратаетъ нзвастную долю власти, независимо отъ другихъ. Верховная воля не вытекаетъ здёсь изъ совокупнаго решенія властей, какъ въ конституціонной монархін; но каждая часть д'я ствуетъ сама по себъ. Отсюда неизбъжныя столкновенія въ средъ самой верховной власти. Какъ бы тщательно ни были опредълены права отдъльныхъ штатовъ и общаго союза, несомнънной, ясной для всъхъ границы провести невозможно, ибо нътъ юридическаго отношенія, которое было бы такъ твердо и непреложно, что имъ устранялись бы всякіе поводы къ спорамъ и тяжбамъ. Столкновенія вытекають изъ самаго свойства вещей, изъ разнообразія жизненныхъ обстоятельствъ, изъ взаимнаго отношенія различныхъ интересовъ и незамътнаго перехода отъ одного къ другому. Въ федеративномъ государствъ, въдънію союза подлежать общія дъла, тогда какъ мъстиыя остаются принадлежностью штатовъ. Но мъстиме и общіе интересы такъ тъсно связаны другъ съ другомъ, что нътъ возможности образовать изъ нихъ двъ совершенно отдъльныя сферы. Безпрерывно должны происходить захваты, то въ ту, то въ другую сторону. Мъстные вопросы сами собою разростаются въ общіе. Такъ, напримъръ, невольничество въ Съверной Америкъ считалось вопросомъ мъстнымъ; отдъльные штаты имъли право ръшать его по собственному усмотрънію. Но сохранить невольничество невозможно, если рабъ становится свободнымъ, какъ скоро переходитъ сосъднюю границу. Поэтому свободные штаты должны были соглашаться на поимку и выдачу невольниковъ, а вслъдствіе этого, мъстное постановленіе становилось общимъ. Такого рода столкновенія неизбъжны вездъ, гдъ существуютъ центральное и мъстное управление. Въ цъльныхъ государствахъ, они разръшаются подчиненіемъ мъстныхъ питересовъ общему; областиыя власти обязаны повиноваться верховной. Въ союзномъ же государствъ, мъстная власть сама есть верховная по всъмъ дъламъ, ей предоставленнымъ; центральное правительство не сосредоточиваетъ въ себъ всей полноты права, а потому не можетъ требовать безусловнаго повиновенія. Поэтому, при спорахъ и столкновеніяхъ, дело можетъ быть решено только судебнымъ порядкомъ. Кроме центральной и мъстной власти, необходимъ еще независимый отъ объихъ судъ. Но судъ, съ одной стороны, лишенъ средствъ приводить свои ръшенія въ исполненіе; съ другой стороны, онъ самъ находится по серединъ между двумя противоположными теоріями и стремленіями, не имъя возможности ръшить вопресъ на основанія какого бы то ни было общаго начала. Эта невозможность вытекаеть изъ самаго свойства верховной власти, которая едина по своей природъ, коо превышаетъ всъ другія. Распредъленіе ея между центральными органами и мъстными противоръчить ея существу. Поэтому, какъ въ теоріи, такъ и на практикъ, непремънно дается перевъсъ тому или другому началу: общему или мъстному. Или верховная власть первоначально принисывается штатамъ, такъ что самое существование союза становится въ зависимость отъ ихъ согласія, или же она переносится въ центръ, такъ что права частей подчиняются союзной власти.

Эти два противоположимя воззрѣнія, естественно вытекающія изъ оедеративнаго устройства, постоянно, рядомъ другъ съ другомъ, существовали въ Соединенныхъ Штатахъ. Оба нашли себѣ выраженіе въ самой конституціи: съ одной стороны въ ней сказано, что она установляется волею народа Соединенныхъ Штатовъ, т. е. совокупности всѣхъ гражданъ, а не договоромъ отдѣльныхъ частей; съ другой стороны, каждый штатъ въ отдѣльности изъявлялъ свое согласіе на ея принятіе и вступалъ въ союзъ не иначе, какъ по собственной волѣ. Въ послѣднее время, эта противоположность взглядовъ разъпгралась междоусобною войною: южные штаты стдѣлились, утверждая свое право выдти изъ союза по своему усмотрѣнію, въ качествѣ независимыхъ государствъ; сѣверные же сочли ихъ мятежниками, основываясь на верховномъ правѣ союза.

Такимъ образомъ, союзное устройство ведетъ къ столкновеніямъ, спорамъ, къ неизвъстности на счетъ настоящате мъста верховной власти, а вслъдствіе того къ постояннымъ затрудненіямъ при разръшеніи общихъ вопросовъ. Взаимныя распри разгараются въ междоусобія, которыя тъмъ губптельнъе и упорнъе, что каждая сторона, составляя самостоятельное государство, имъетъ готовыя, организованныя силы,

и борется, какъ равный съ равнымъ. Въ союзномъ государствъ, какъ въ сложномъ тълъ, искусственно установляются противоборствующія стремленія, а потому дружная дъятельность частей становится весьма затруднительною. Недостатки такой организаціи отражаются особенно на иностранной политикъ. Здъсь требуются единство воли, сила власти, быстрота цъйствій, а всего этого въ союзномъ государствъ нътъ. Витмнія войны для него темъ опасите, что нужно содержать постоянное войско, необходимо сосредоточение власти въ рукахъ военачальника, а все это грозитъ паденіемъ республиканскому устройству. Въ этомъ отношении, оба существующия нынъ союзныя государства, Соединенные Штаты и Швейцарія, находятся въ чрезвычайно выгодномъ, но совершенно исключительномъ положении. Послъдняя составляеть нейтральную территорію, отъ которой устранена опасность войны; Соединенные же Штаты отделены пространствомъ океана отъ всёхъ значительныхъ державъ, а потому не имёютъ нужды въ постоянномъ войскъ.

Таковы невыгоды федерацій. Это не мъщаетъ имъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, при значительныхъ способностяхъ и образованіи народа, достигать высокой степени благосостоянія и могущества. Выгоды свободы могутъ перевъшивать всъ другіе недостатки. Соединенные Штаты представляють тому живой примъръ. Но существеннымъ условіемъ такого развитія служатъ республиканскія учрежденія. Монархическія государства гораздо менте способны соединяться въ крапкіе союзы. При монархическомъ устройства, федеративная связь неизбъжно слабъетъ, и всъ невыгоды союза выступаютъ въ несравненно большей степени. Причина понятиа: въ республикахъ, народъ, соединяясь въ общій союзь, сохраняеть вь своихъ рукахъ верховную власть; тёже граждане участвують въ управленіи, какъ въ центрё, такъ и на мъстахъ. Но монархъ долженъ подчиняться иной власти, что противоръчитъ державному его праву, его независимости, и ръдко можетъ быть согласно съ его волею. Монархическое правительство имъетъ притомъ болъе силъ и средствъ, нежели республиканское, а потому скорве можеть отстоять свою самостоятельность. Особенно при неравинствъ силъ, при различномъ объемъ территорій, соединеніе монархическихъ государствъ въ общій союзъ становится вдвойнъ затруднительнымъ. Для прочности союза, требуется большая или меньшая однородность частей, при неспособности ихъ къ отдъльному существованію. Но крупная монархическая держава, которая играєть самостоятельную, а можеть быть, и первостепенную роль въ политическомъ мірѣ, съ трудомъ согласится войти въ составъ большаго тѣла, подчинить свою волю чужой. Еслибы она п была къ тому принуждена, то обширность и самостоятельность ел интересовъ, имѣющихъ организованное средоточіе и представителя въ лицѣ державнаго монарха, должны постоянио увлекать ее въ другую сторопу.

Этими причинами объясняется распаденіе Германской Имперіи. Она представляла федерацію монархій и городовъ, подъ верховною властью императора, ограниченнаго имперскими чинами. Это неуклюжее тъло образовалось въ средніе въка, когда отдъльные князья имъли болье характеръ вассаловъ, нежели государей. Но чымъ болье развивалось государственное ихъ значение, чъмъ болъе они превращались въ настоящихъ монарховъ, тъмъ болье они пріобрътали самостоятельности, пока наконецъ не рушилась обезсиленная имперія. Въ новъйшее время, національное чувство Нъмцевъ спова требуетъ установленія союзнаго государства съ общимъ пароднымъ представительствомъ. Неоднократно дълались попытки подобнаго устройства; но вст онт разбивались о препятствія, едва преодолимыя. Нужент неоспоримый перевъсъ одной державы или значительное ослабление монархического начала, всявдствіе революціонныхъ движеній, чтобы произвести подобный переворотъ. Въ настоящее время, внезапное усиленіе Пруссів в устраненіе Австріи изъ союза подаютъ надежду на осуществление этой цели. Но дело далеко не сделано. Для объединенія Германіи нужио полное распаденіе Австріи и упичтоженіе южныхъ государствъ. Самый съверный союзъ носить въ себъ мало залоговъ прочности. Пруссія, которая въ немъ предводительствуетъ, начала съ поглощенія нёскольких земель, пока не успеть поглотить остальныхъ. Въ этомъ выражается сознание недостатковъ всякой федераціи съ монархическимъ устройствомъ. Распавшійся Германскій Союзъ носиль въ себъ единственную форму, свойственную монархіи: завъдывание общими дълами черезъ уполномоченныхъ отъ отдъльныхъ правительствъ. Такое устройство раеть менфе силы цфлому, но не уничтожаетъ самостоятельности частей.

Есть другой видъ сложнаго государства, который возможенъ единственно при монархическомъ правленіи. Это — соединеніе отдъльныхъ государствъ подъ скиптромъ одного монарха. Оно можетъ быть двоя-

каго рода: личное и реальное. Первое имъетъ мъсто, когда лице, царствующее въ одной странъ, наслъдуетъ престолъ другой. Таково было соединение Англии съ Ганноверомъ, вслъдствие вступления ганноверской династіп на англійскій престолъ. Но такъ какъ законы о престолонаслъдін въ обонкъ государствакъ могутъ быть различны, то за случайнымъ соедпненіемъ можетъ послёдовать столь же случайное распаденіе. Такъ п было въ приведениомъ примъръ: на англійскій престоль вступила королева Викторія, въ Ганноверъ наслъдовалъ ея дядя. Распаденіе можетъ произойти и при общемъ законъ о престолонаслъдіи, если по прекращеніи царствующей династіи, кажпая страна получаеть право выбирать своего монарха. Таково соединеніе Австріп съ Венгрією. Подобная связь, имѣющая характеръ случайности, не отвъчаетъ истинному существу государства, въ основаніп котораго лежать постоянныя, въчныя цъли. Она можеть вовлечь страну въ защиту питересовъ, совершенио ей чуждыхъ. Если же обшія выгоды требують постояннаго союза, то гораздо лучше установить соединение неразрывное, то есть реальное. Въ Австрійской Имперіи это было совершено только отчасти прагматическою санкцією Карла УІ-го, которая ввела одинакій порядокъ престолонаслідія во всь земли, подчиненныя австрійской коронѣ.

Реальное соединение состоить въ томъ, что престолы обоихъ государствъ объявляются перазрывно связанными другъ съ другомъ, при чемъ каждое сохраняетъ свою политическую самобытность, свое управленіе или свою конституцію. На этомъ основаніи, Норвегія была присоединена къ Швеціи въ 1814 мъ году. Первая осталась самостоятельнымъ государствомъ, съ особою конституціею; только общая королевская власть соединяеть ее съ Швеціею. На случай же пресъченія династіп, установленъ выборъ собокупными чинами обоихъ королевствъ. На томъ же основаніи въ 1809 мъ году присоединилась къ Россін Финляндін, а въ 1815-мъ году Царство Польское. Первая доселъ имъетъ свою конституцію, второе же, вслъдствіе возстанія 1831 го года, лишилось представительных учрежденій, дарованных ему Александромъ І-мъ, но остается отдёльнымъ государствомъ въ реальномъ соединенія съ Россією. Статья 4-я нашихъ Основныхъ Законовъ прямо говорить: «съ Императорскимъ Всероссійскимъ престоломъ нераздѣльны суть престолы Царства Польскаго и Великаго Кияжества Фицляндскаго». Слёдовательно, самый законъ признаетъ ихъ отдёльными государствами, неразрывно связанными съ Россією, по не входящими въ ея составъ. Они, какъ говорится, не инкорпорированы въ Россію, а только соединены съ нею подъ однимъ скиптромъ.

Формы подобнаго сочетанія бывають разнообразны. Государства могуть соединяться, какъ равныя съ равными, или же одни могуть состоять въ большемъ или меньшемъ подчиненіи другимъ, сохраняя ненолную самостоятельность. Къ послъднему разряду относятся и колоніи, получающія особыя конституціи. Такова большая часть англійскихъ колоній. У нихъ есть свои налаты, облеченныя законодательною властью; у нѣкоторыхъ есть даже свои отвѣтственныя министерства. Англійскій парламенть, сохраняя право издавать обязательные для нихъ законы, не можеть однако налагать на нихъ подати, и онѣ, съ своей стороны, не участвують въ народномъ представительствѣ Великобританіи. Правительственная же власть находится въ рукахъ лица, назначаемаго королевою, и управляющаго отъ ея имени. Колоніи, разумѣется, не имѣютъ права войны, мира и внѣшнихъ сношеній. Все это принадлежитъ правительству метрополіи; колоніальныя же власти ограничиваются завѣдываціемъ мѣстныхъ дѣлъ.

Соединение подъ однимъ скинтромъ отдельныхъ государствъ, съ сохранениемъ политической изъ самостоятельности, проистекаетъ либо изъ различной ихъ исторической судьбы, либо изъ различія интересозъ. Колоніямъ даются особыя конституціи, вслёдствіе того, что при отдёльности ихъ ноложенія и при самобытности містной жизни, участіе ихъ въ общемъ представительствъ и неудобно и вредно. Между тъмъ, въ государствахъ, гдъ господствуетъ политическая свобода, имъ пельзя отказать въ собственномъ парламентъ, какъ скоро онъ пріобръли достаточное развитие. Англичанинъ, переселяясь въ колонии, не лишается права согласія на подати, которыя съ него взимаются. Но эти мъстные парламенты, по своему второстепенному значению и подчиненному отношенію къ метрополіп, не могутъ имъть вліяція на обшую политику. Они ограничиваюся местными делами. Такимъ образомъ, колоніи остаются полусамостоятельными принадлежностями. Въ другихъ случаяхъ, реальное соединение установляется на томъ основаніи, что присоединаемая страна имбеть свою народность, ссою исторію, свои вѣками сложившіяся учрежденія, наконецъ, свои исторически выработанцыя конституціонныя права, которыя она желаеть сохранить неприкосновенными. Все это подвергается опасности при

сліяніи съ другимъ государствомъ. Голось земли теряетъ свое значеніе или передъ неограниченною властью монарха, или передъ большинствомъ иноземиаго представительства. Чуждыя учрежденія могутъбыть навязаны силою; особенность исторической жизни, составляющая лучшее достояніе народа, можеть исчезнуть. Съ своей стороны, владычествующее правительство не имбетъ причины посягать на историческія. учрежденія и на самобытность присоединяемой стороны, пока все это совивщается съ общими интересами. Спокойствіе и довольство всвхъ подданныхъ составляють высшую цёль правительства, руководимаго идеями правды и добра. Наконецъ, насильственное сліяніе государствъ не всегда можетъ совершаться безопасно. Народъ кръпко стоить за свои въковыя права, за свою національную самостоятельность. Сохраненіе ихъ служить залогомъ его вёрности, между тёмъ какъ ихъ ушичтоженіе можеть возбудить справедливое неудовольствіе или даже возстаніе. Отношенія Австріи къ Вецгріи служать тому живымь примъромъ. Извъстно, какой отпоръ встръчали посягательства австрійскаго правительства на венгерскую конституцію. Австрія въ этихъ случаяхъ всегда уступала, и этимъ она обязана долговременною покорностью Венгріи.

Однако подобное сочетание легко подаетъ поводы къ столкновениямъ. Подная раздёльность политических интересовъ соединяемых земель немыслима. Неразрывное соединение непремъпно влечетъ за собою нъкоторыя общія дъла. По внутреннимъ вопросамъ еще возможно сохраненіе самостоятельности обоихъ государствъ. Каждая страна можетъ имъть свои учрежденія и ръшать свои впутреннія дъла безъ ущерба другой. Если разъединение пренятствуеть иногда той взаимности, которая служить въ обоюдной выгодъ, то бъда не велика. Предубъжденія побъждаются мало по малу, путемъ мирныхъ преній, очевидностью интересовъ и образованіемь. Гораздо лучше предоставить дёло времени и естественному ходу жизни, нежели дъйствовать насиліемъ. Но для вившнихъ сношеній необходимо общее направленіе. Нельзя допустить, чтобы каждое государство имъло своихъ посланниковъ, свое войско, свой флотъ, чтобы одна страна оставалась въ миръ, пока другая паходится въ войнъ. Неразрывное соединение престоловъ означаетъ единство въ отношеніяхъ ко встиъ другимъ государствамъ, а потому всъ условія этого единства должны быть соблюдены.

Когда соединенныя государства находятся подъ властью самодер-

жавного монарха, затрудненія быть не можеть. Верховная власть здъсь одна; у нея одна воля, которая не встръчаетъ преградъ. Единственное, чего можно опасаться, это — вооруженнаго возстанія въ присоединенномъ государствъ, съ цълью отторженія. Но опасность лежитъ здёсь не въ отдельности политического устройства, а въ стремленіи народа къ независимости. Возстаніе, какъ показываетъ опытъ, можеть точно также вспыхнуть и въ областяхъ, включенныхъ въ составъ государства. Насильственное сліяніе можетъ даже ускорить и усилить взрывъ; ибо оно подаетъ поводъ къ справедливому неуповольствію и возбуждаеть къ защить національности даже мирную часть населенія, которая могла бы удовлетвориться самостоятельнымъ управленіемъ и сохраненіемъ историческихъ правъ народа. Бельгія отложилась отъ Голландін, потому что была слита съ последнею въ одно государство. Норвегія весьма вфроятно отложилась бы отъ Швеціи, еслибы не была ограждена ен самостоятельность. Вообще, инкорпорація можеть быть полезна, только если есть надежда на сліяніе народностей и нътъ историческихъ правъ, которыя нужно щадить. Небольшая область, никогда не составлявшая независимой державы и покоренная большимъ государствомъ, можетъ быть безопасно включена въ его составъ. Но инкорпорація страны, имѣвшей свою историческую жизнь, всегда сопряжена съ большими затрудненіями и часто можеть принести гораздо болъе вреда, нежели пользы. Историческую народность невозможно уничтожить; даже послё величайшихъ бёдствій и униженія, она поднимается съ новою силою, сохраняя непримиримую ненависть къ своимъ покорителямъ. Достаточно припомнить отношеніе Чеховъ къ Нъмцамъ послъ того, какъ тридцатильтняя война почти совершенно истребила чешскую народность. Въ пастоящее время, при всеобщемъ пробуждении національнаго чувства, при неотразимыхъ требованіяхъ свободы, задача стаповится еще затруднительнье. Уничтожить самостоятельность извёстной народности, включить ее въ составъ другой, значить заставить ее отказаться отъ самой себя, забыть свою прежнюю жизнь, свои воспоминанія, свое павшее величіе, свои интересы, свои нравы, свой языкъ, и все это въ пользу перваго врага. Это — дъло, превышающее человъческія силы. Но если невозможно сліяніе народностей, то сліяніе государствъ не имъетъ смысла. Оно не уничтожить стремленія къ пезависимости, но, поддерживая неудовольствіе, дасть ему болте обильную цищу и юридическую почву. Внъшнихъ враговъ это превращаетъ въ враговъ внутреннихъ, болње опасныхъ, ибо они незамътно проникаютъ всюду, распространяя тайно свою тлетворную дёятельность. Вогнать внутрь наружную бользнь всегда самое плохое лъкарство. При такомъ положенін діль, остается или умиротворить покоренный народъ справедливымъ попеченіемъ объ его интересахъ, или, если этого невозможно постигнуть, держать его силою. Въ последнемъ случав, сохранение политической его самостоятельности опять выгоднъе полной инкорпораціи. Лучше держать на военномъ положеніи страну, вижшинить образомъ примыкающую къ государству, нежели одну изъ собственных областей: въ первомъ случат, неизбъжный здъсь произволь остается проявленіемь внішней силы, во второмь, онь водворяется внутри самой земли, въ области, уравненной съ другими. Это зло не искупается ничкив, ибо государство ничего не выигрываеть отъ подобнаго уравненія. Отъ этого не уменьшаются ни издержки, ни условія, необходимыя для содержанія области въ повиновеніи. Самая власть остается таже, ибо самодержавіе и здёсь и тамъ управляеть неограниченно. Перемъна состоитъ лишь въ безплодиомъ, если не вредномъ, переименованіи государства въ область.

Вст эти соображенія примънимы къ настоящимъ отношеніямъ Россій къ Польшт. Включеніе Царства Польскаго въ составъ Россійской Имперіи, съ чисто государственной точки зртнія, можетъ принести только вредъ, ибо обрустніе Польши и сліяніе ея съ Россіею, не на бумагт. а на дтлт, не болте, какъ мечта. Единственная возможная задача состоитъ въ полномъ обрустній западныхъ губерній, гдт огромное большинство народонаселенія чисто русское. И это — задача громадная, ибо дтло идетъ о выттсненіи или умиротвореніи высшихъ классовъ, обладающихъ и богатствомъ и образованіемъ. На это нужны долговременная работа и содтйствіе лучшихъ силъ Россіи. Но если къ западнымъ губерніямъ присоединить все Царство Польское, то задача становится негонолнимою. Она облегчается раздтленіемъ, тттъ болте, что въ обоихъ случаяхъ и цтли и средства различны: въ одномъ достижимо нолное сліяніе, въ другомъ можно требовать только покорности.

Такимъ образомъ, при самодержавіи, управленіе различными государствами представляетъ не болѣе затрудненій, какъ и управленіе областями. Совсѣмъ другое происходитъ при конституціонномъ порядкъ, гдъ власть но необходимости раздълена. Наименьшую трудность представляеть еще соединение въ одижкъ рукакъ конституционнаго правленія съ самодержавнымъ, хотя многіе считаютъ это невозможнымъ. Правда, привычки, пріобратаемыя въ одномъ порядка, слишкомъ легко переносятся на другой. Монархъ, который у себя дома не встръчаетъ преграды своей воль, съ нетерпъніемъ выносить чужое противоръчіе и не всегда готовъ щадить конституціонныя права. Съ другой стороны, мъстное представительство можетъ оказать противодъйствіе общимъ требованіямъ политики, напримъръ, отказавши въ пособіяхъ для веденія войны. Конституція становится иногда орудіемъ враждебныхъ замысловъ, какъ, напримъръ, въ Польшъ послъ 1815-го года. При всемъ томъ, если объ стороны желаютъ жить въ миръ, то съ благоразуміемъ и осторожностью, затрудненія почти всегда могутъ быть устранены. Располагая неограниченно силами главнаго государства, и обладая правительственною властью въ другомъ. монархъ можетъ согласовать различныя требованія, примёняясь къ обстоятельствамъ, и стремясь къ той ели другой цёли, сообразно съ данными средствами. Особенно если народъ, имѣющій свои историческія учрежденія, воодушевленъ любовью къ законному монарху, охраняющему его права, соглашение значительно облегчается. Австрійское владычество въ Венгріи, до событій 1848-го года, показываетъ и выгоды и недостатки подобнаго порядка вещей. Нътъ сомитнія, что здѣсь перѣдко происходили ожесточенные споры, что со стороны австрійскаго правительства были неоднократные захваты и нарушенія конституціи, а со стороны Венгріп неумъренныя требованія и отказъ содъйствовать общимъ государственнымъ нуждамъ; но, не смотря на то, соединение послужило къ пользъ обоихъ государствъ. Венгрія сохранила свои историческія учрежденія, подъ стыю независимой власти, которая избавила ее отъ участи Польши; Австрія, вследствіе значительнаго приращенія силь, стала первостепенною европейскою державою. При Марін Терезіп, она Венгріи была обязана спасеніемъ.

Гораздо значительнъе затрудненія, когда оба государства имъютъ конституціонное устройство. Въ каждомъ изъ пихъ, народное представительство естественно хочетъ имъть вліяніе на политику своей страны, а такъ какъ есть дъла общія обоимъ, то столкновенія неизбъжны. Они тъмъ опаснъе, что каждое собраніе видитъ передъ собою уже не одного монарха, который связываетъ оба народа, а чужое, равно-

правное представительство. Монархъ является носителемъ высшей власти; онъ глава обоихъ государствъ, а потому слово его имъетъ силу и въсъ. Но представительное собраніе, выражая мижніе преобладающее въ одной странь, не можеть расчитывать на такое же уважение въ другой, гдъ часто господствуетъ иное направленіе. Отсюда возможность противорьчащих решеній, напримерь, при обсужденій средствъ для общей защиты, для содержанія войска, для веденія войны. Чёмъ болёе государство отдалено отъ политическаго поприща, чёмъ менёе оно нуждается въ военной силё, тёмъ, разумъется, ръже поводы къ столкновеніямъ, тъмъ легче могутъ быть сохраняемы раздъльныя констатуціи. Таково положеніе Швеціи и Норвегін, хотя и здёсь чувствуются недостатки такого сложнаго порядка. Во всякомъ случав, при такихъ отношеніяхъ, необходима значительная доля умъренности и взаимнаго уваженія объихъ сторонъ. Если же преобладающая народность стремится къ поглощенію другихъ, если въ пей проявляется нетерпимость, то столкновенія усиливаются, и затрудиенія увеличиваются. Представительныя собранія болъе всего способны къ возбуждению такихъ неприязненныхъ чувствъ. Монархъ, сидящій на престоль обоихъ государствъ, всегда имъетъ болъе склонности къ справедливому удовлетворенію обоюдныхъ требованій и менъе интереса въ поглощеніи одного народа другимъ. Въ представительномъ же собраніи не только выражается исключительность односторонияго патріотизма, но и разыгрываются всё страсти, разлитыя въ массъ. Оно не умъетъ ни воздерживаться отъ неумъренныхъ притязаній, ни соблюдать надлежащій тактъ, избъгая раздражающихъ выходокъ. Поэтому, при введеніи конституціоннаго порядка въ соединенныхъ государствахъ, весьма легко возбуждение такого взаимнаго раздраженія, которое сдёласть мирную ихъ связь невозможною.

Для предупрежденія этихъ опасностей, самымъ естественнымъ средствомъ представляется сліяніе обоихъ собраній, или всецѣло, или для однихъ общихъ дѣлъ, съ сохраненіемъ ихъ раздѣльности для мѣстнаго законодательства.

Полное сліяніе соединенных в государствъ составляеть самый лучшій исходъ, когда въ обоихъ господствуетъ одна народность, когда у нихъ одинъ языкъ, общіе правы, учрежденія, интересы. Таково было соединеніе Англіи съ Шотландією въ 1707-мъ году и съ Ирландією

въ 1800-мъ. Въ составъ англійскаго нарламента вошло представительство объихъ странъ, которыя сохранили однако свои мъстныя учрежденія, при переходѣ законодательной власти въ руки общаго собранія. Въ томъ и другомъ случат, сліяніе совершилось съ обоюднаго согласія, по ръшенію парламентовъ; здъсь не было ни нарушенія права, ни насильственнаго подавленія м'єстной самостоятельности. При такихъ условіяхъ, единство учрежденій умножаетъ силу государства, тогда какъ ихъ раздъльность порождаетъ слабость и затрудненія. Соединенное представительство служить даже сильнъйшимъ орудіемъ сліянія народностей, лучшимъ средствомъ уничтожить стремленія къ сепаратизму. Ближайшее знакомство другъ съ другомъ, общія пренія, единство интересовъ, привязанность къ общимъ учрежденіямъ, установляють неразрывную связь между разрозненными частями государства. Но для этого необходимо, чтобы въ самомъ народъ стремленіе къ сліянію преобладало надъ мѣстными интересами; тогда только политическая свобода скрвиляеть союзъ. Таково въ настоящее время положение делъ въ Италии. Пробудившееся народное чувство, потребность политической самостоятельности, опасность отъ вижшнихъ враговъ, побуждаютъ разрозненныя прежде области сомкнуться въ единое государство. Здёсь лучшимъ средствомъ для побёды надъ мъстнымъ духомъ служитъ общій парламентъ, передъ голосомъ котораго умолкаютъ затаенныя стремленія и исчезаетъ скрытное неудовольствіе, гораздо болье онасное, нежели явное.

Совсёмъ пное дёло, когда это общее національное стремленіе не существуетъ, когда присоедпиенное государство имѣетъ свою народность, свой языкъ, свою историческую самостоятельность, свои вѣвовыя права и учрежденія, которыми оно дорожитъ. Въ этомъ случаѣ, полное сліяніе съ другимъ для него однозначительно съ уничтоженіемъ всёхъ его особенностей. Участіе въ общемъ представительствѣ нисколько не ограждаетъ его отъ поглощенія преобладающею народностью. Повидимому, ему дается свобода, но въ сущности подъ этимъ скрывается деспотизиъ иноземнаго большинства, незнакомаго съ мѣстными особенностями и равнодушнаго къ несвойственнымъ ему историческимъ формамъ и привязанностямъ. Сліяніе государствъ съ общимъ представительствомъ будетъ здѣсь насильственною мѣрою, которая возбудитъ общее и справедливое раздраженіе въ подчиненной странѣ. Оно не принесетъ пользы и преобладающей народности, ибо

это ничто иное, какъ включение въ представительное собрание враждебнаго государству элемента. Хотя бы онъ оставался въ значительпомъ меньшинствъ, тъмъ не менъе онъ пепремънно явится здъсь разлагающимъ началомъ, всегда примыкая къ сторонъ, отъ которой надъется получить болье льготь. При раздълени партій, сплошное, единедушное меньшинство можеть сдёлаться рёшителемъ судебъ народа, ибо отъ него зависить дать перевъсъ той или другой сторонъ. Оно не только можетъ остановить самыя полезныя законодательныя мёры, но часто будеть въсостояніи помёшать осуществленію главной задачи конституціоннаго порядка, образованію прочнаго большинства. Если оно не имъетъ надежды на проведение собственныхъ видовъ, то оно будетъ вносить въ собрание смуту и раздоръ. Чъмъ значительные подобное меньшинство, тымь, разумыется, хуже для собранія, а съ другой стороны, чёмъ представительство рагрозненнёе, чъмъ менъе выработался въ немъ политическій смыслъ, чъмъ менъе опредълились различныя направленія и установились въ немъ твердыя партіи, тъмъ болье опасности отъ такого сплошнаго и враждебнаго элемента. Присутствие его въ государствъ является самою сильною преградою введенію конституціоннаго порядка. Государственное единство, при благопріятныхъ условіяхъ, составляетъ требованіе здравой политики; но искусственное и насильственное объединеніе можеть быть хуже раздёльности.

Тъме возраженія можно сдълать и противъ другаго способа разръ шенія задачи, имъющаго въ виду примиреніе обоюдныхъ требованій. Съ этою цълью прибъгаютъ иногда къ установленію двоякаго представительства, отдъльнаго для мъстнаго законодательства и совокупнаго для общихъ дълъ. Примъры такихъ двойственныхъ учрежденій представляютъ въ новъйшее время Данія и Австрія.

Однако объ попытки оказались неудачными. Общая конституція Даніи, нарушивъ права Шлезвигъ-Гольштейна, встрътила упорное сопротивленіе въ нъмецкомъ населеніи послъдняго, которое не соглашалось подчиниться датской народности. Это и вызвало послъднюю войну. Властолюбивыя стремленія національной датской партіи, которая не хотъла признавать чужаго права, дали юридическую почву притязаніямъ германскихъ державъ и повели къ распаденію датской монархіи. Этого бы не случилось при благоразумномъ уваженіи къ правамъ подчиненныхъ народностей. Австрія, съ своей стороны, встръ-

тила столь же пепреклонное упорство въ Венгріп, которая дорожить своею историческою конституцією и не желаеть лишиться политической самобытности. Венгрія не послала депутатовь въ общій сеймъ, и послѣ тщетныхъ усилій одолѣть сопротивленіе, австрійское правительство принуждено было уступить.

Если въ присоединенной народности нельзя побъдить стремленія къ обособленію, то гораздо лучше исключить ее изъ общаго представительства, предоставивъ ей распоряжение мъстными дълами. Этого требують и справедливость и политика. Такое сочетание двухъ конституціонныхъ правленій можеть быть безопасно для цёлаго, если подчиненное государство такъ слабо, что не можетъ имъть вліянія на общій ходъ дёлъ. Отношенія должны быть подобныя тёмъ, какія существуютъ между англійскими колоніями и метрополією. Конечно, и при такой системъ, не всегда устраняются затрудненія. Можеть сдучиться, что мъстное представительство откажетъ въ пособіяхъ для веденія войны или для защиты государства. Здёсь можно положиться только на добровольное его согласіе; при конституціонномъ порядкъ, принуждение немыслимо. Но главное государство должно нести невыгоды своего преобладающаго положенія: направляя ноли. тику, оно должно на свой счеть вести войну и содержать войско. Если же оно не въ состояніи обойтись безъ номощи другихъ, то оно не можетъ имъть притязанія на господство. Въ такомъ случать, оно должно соображаться съ чужими желаніями и дёйствовать съ общаго согласія. Затрудненія здёсь многочисленны и неизбёжны, но исаго исхода нътъ, ибо, при равной силъ государствъ, ни одно не согласится подчинить своихъ требованій другому. Насильственныя же мъры могутъ вызвать возстаніе, котораго исходъ всегда неизвъстенъ. Таково настоящее положение Австріи относительно Венгріи.

Однако и ограниченныя конституціонныя права могуть быть предоставлены только народу, который въ состояніи ими удовлетворить, ся и не обратить ихъ въ оружіе противъ общаго правительства. Если же стремленіе къ независимости такъ сильно въ странѣ, что всякая мѣра, принимаемая властью, встрѣчаетъ въ ней упорное противодѣйствіе, и соглашеніе невозможно, то остается одно изъ двухъ: или совершенно отдѣлить подчиненное государство, предоставивъ его самому себѣ, какъ сдѣлала Англія съ Іоническими островами; или же, если этого не допускаютъ существенные интересы владычествующаго народа уничтожить конституціонныя права и держать покоренную страну въ повиновеніи силою, пока въ ней не водворится болье благоразумное настроеніе. Такой порядокъ вещей, безъ сомижнія, не представляется окончательнымъ разръшеніемъ задачи, но политика имъетъ дъло съ возможнымъ. Если, вмъсто желаннаго исхода, остается только выборъ изъ нъсколькихъ золъ, надобно избирать наименьшее, предоставлия времени развязку узла.

## книга III.

ИСТОРИЧЕСКОЕ

РАЗВИТІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫ ХЪ

учрежденій въ европъ.

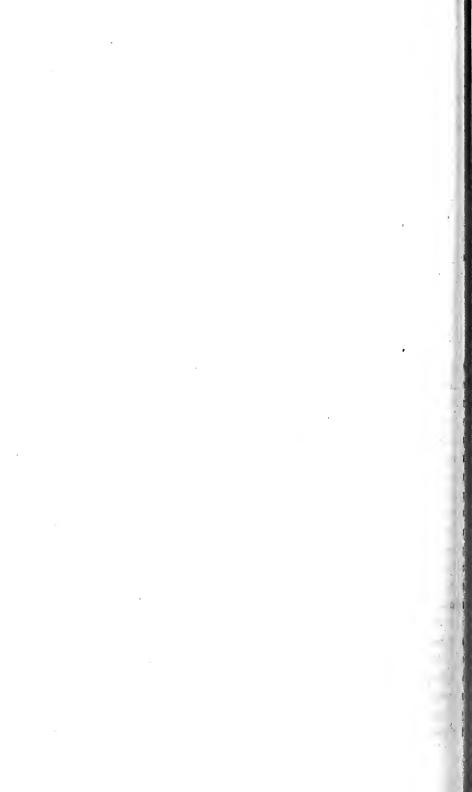

## ГЛАВА І.

общій об зоръ происхожденія и развитія представительства у новыхъ народовъ.

Истекая изъ условій, создаваемыхъ жизнью, представительное устройство опредъляется особенностями каждаго народа, свойствомъ составныхъ его элементовъ, задачами, предстоящими ему въ извъстную пору. Но независимо отъ этихъ мъстныхъ данныхъ, развитие политической свободы находится подъ вліяніемъ общихъ условій, лежащихъ въ историческомъ движеніи всего человъчества. Самый бъглый взглядъ на исторію показываеть, что есть эпохи, въ которыхъ преимущественно выступають начала свободы, другія, которыя характеризуются расширеніемъ единовластія. Эти явленія не случайны. Они состоятъ въ зависимости отъ общихъ законовъ человъческаго развитія, отъ той внутренней необходимости, которая даетъ преобладание то одному, то другому жизненному элементу, смотря по тому, какую цёль преслёдуетъ современное человъчество. Исторія не есть созданіе произвола. Важнъйщія событія, громадные перевороты приготовляются медленнымъ процессомъ жизни; корни ихъ лежатъ глубоко въ исторической почвъ и таятся во временахъ отдаленныхъ отъ той поры, въ которую они происходять. Великіе люди, которые дають народамь новое направ. леніе, сами являются сынами своего въка. Они совершають дъло, для котораго готовы уже всв нужные матеріялы. Какъ люди, одаренные свободною волею, они могутъ поступать и произвольно, наперекоръ духу времени; но подобная дъятельность остается безплодною, какъ съмя, павшее на неудобную почву. Въ общемъ движеніи исторіи, частная воля человъка подчиняется общимъ причинамъ, законамъ отъ нея независимымъ и ее направляющимъ.

Эти законы лежать въ самой природъ человъка и общества. Они состоять въ постепенномъ развитіи тёхъ элементовъ, изъ которыхъ первоначально слагается общежитіе. Элементы эти разнообразны и могутъ различнымъ образомъ сочетаться между собою. Человъкъ старается согласить ихъ, произвести полную гармонію жизни. Но внутреннее согласіе всёхъ элементовъ, отвёчающее всёмъ человёческимъ . потребностямъ, есть не болъе какъ идеалъ, къ которому стремится исторія. Въ дъйствительности, никакой общественный порядокъ не удовлетворяеть человъка внолнъ. Какъ скоро извъстиая цъль достигпута, рождаются новыя нужды, которыя побуждають общество къ новому движенію, къ перемънъ установленнаго быта. Не находя себъ мъста въ существующемъ устройствъ общежитія, эти возникающія потребности взывають къ началу свободы; возгарается борьба между старымъ и новымъ, между свободою и порядкомъ, до техъ поръ, пока движение жизни не приведетъ къ новому сочетанию, способному согласить измънившіеся элементы.

Этотъ постоянный процессъ созиданія и разложенія сопровождаетъ всю исторію человъчества, которое ищетъ вмъсть и полноты и гармоніи жизни, отчего и происходять противоположныя стремленія. Свобода играетъ здъсь первостепенную роль, и какъ движущее начало, и какъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ общества. Во всякую эпоху являются либеральныя теоріи и учрежденія, то съ преобладающимъ значеніемъ, то занимающія подчиненное мъсто въ общемъ порядкъ. Неръдко свобода принямаетъ односторонній характеръ; она выступаетъ, какъ исключительное начало, требующее безусловнаго господства надъ другими. Но и здёсь, ее нельзя разсматривать, какъ простое проявление человъческого своеволия, какъ зло, которое слъдуетъ искоренять. Всякій жизненный элементь способень принимать одностороннее направление, власть точно также, какъ свобода. Это-неизбъжное послъдствие самаго свойства человъческаго развития, которое идеть путемь борьбы, неръдко переходя отъ одной крайности въ другую, пока не достигнетъ высшаго примиренія. Одностороннее направленіе исчерпываетъ все содержаніе извъстнаго начала, даетъ развитію большую полноту и собственными недостатками содъйствуеть установленію высшаго единства, которое составляеть цёль движенія.

Такимъ образомъ, въ силу внутренняго закона, исторія представляетъ поперемънно эпохи либеральныя и періоды единовластія. Это и есть духъ времени, съ которымъ политика должна соображаться, и противъ котораго она безсильна. Онъ обхватываетъ болже или менже, хотя не въ одинакой степени, вск народы, живущіе общею историческою жизнью. Это относится преимущественно къ новымъ европейскимъ племенамъ. Древије народы жили болће особнякомъ, мало сообщаясь другь съ другомъ, исполняя каждый свое назначение. Общечеловъческое начало, приготовленное развитіемъ древияго міра и вполнъ проявивнееся въ Христіанствъ, не существовало еще въ сознаніи людей. Восточные народы до сихъ поръ находятся въ такомъ состоянів: жизнь одного имбеть мало вліянія на другихъ. Совстмъ пное мы видимъ въ новой Европъ. Христіанскіе народы живуть общею жизнью, дъйствуя другъ на друга, и совокупиыми усиліями подвигая дёло человёчества. Каждый изъ нихъ на столько имбетъ значенія въ исторіи, на сколько участвуєть въ этомъ общеніи. Онъ не вырабатываеть своихъ, собственно ему принадлежащихъ началъ, но своеобразно развиваетъ начала общія всёмъ. Онъ у себя даетъ преобдаданіе тому или другому элементу, сообразно съ своимъ характеромъ, съ своимъ бытомъ, и этими особенностями приноситъ свою долю въ общее дъло. Но непремънное для этого условіе — участіе въ совокупномъ развитіи. Обособленіе есть упадокъ; оно обрекаетъ народъ на безплодіе. И чёмъ далёе развивается человёчество, тёмъ менъе замкнутость становится возможною. Это очевидно особенно въ наше время, при громадномъ усовершенствовании матеріяльныхъ средствъ, которым в отличается XIX-й въкъ. Новые пути сообщенія, жельзныя дороги и телеграфы, установляють между европейскими народами такой обмънъ мыслей и интересовъ, что никакое племя не можетъ уединиться, оставаясь непричастнымъ общему движенію. Волею или неволею, оно втягивается въ круговоротъ. Этимъ оно не отрекается отъ себя, а напротивъ, исполняетъ настоящее свое историческое назначение — быть членомъ общей человъческой семьи.

Это общение жизни у новых веропейских вародов вполн проявляется въ истории представительных учреждений, которая ничто иное, какъ история самаго начала свободы. Не смотря на то, что различные народы, повидимому, идутъ совершенно противоположными путями, между и имп открывается глубокая внутренняя связь, какъ

скоро мы отъ частныхъ явленій возвысимся къ общему ходу исторіи. Представительныя учрежденія у всёхъ европейскихъ народовъ имъютъ одинакія историческія основы; вездё они одинаково подвергались болёе или менёе продолжительному затмёнію; потомъ они возникаютъ снова, въ измёненной формё, у иныхъ ранёе, у другихъ позднёе, но такъ что либеральное движеніе сообщается отъ одного другому, пока оно не охватило всёхъ.

Корни новаго представительнаго порядка лежатъ въ средневъковой жизни. «Эта прекрасная система была изобрътена въ германскихъ лъсахъ», сказалъ Монтескьё; изречение несправедливое, если приложить его къ полному развитію представительнаго устройства, но върное въ томъ смыслъ, что начала свободы и права, изъ которыхъ вытекло поздивишее представительство, были вынесены Германцами изъ своихъ лъсовъ. Варвары явились на историческое поприще съ такими понятіями о личной свободь, какихъ не зналь древній мірь. Классическія республики, въ самой демократической своей формъ, вели къ поглошенію человъка государствомъ; участіе въ общественной власти составляло существо античной свободы. Германецъ, напротивъ, не зналъ надъ собою иной власти, кромъ добровольно признанной имъ самимъ. Онъ считалъ себя вольныма человъкома, никому не подчиненнымъ, зависящимъ отъ себя одного, понятіе, которое лежитъ въ основаніи всего среднев вковаго быта и составляет в характеристическій его признакъ. Свобода выступила здёсь во всей своей противогосударственной крайности, всибдствіе чего самое государство не могло существовать. Общественный быть среднихь въковь слагался изъ частныхъ сдёлокъ и отношеній; въ немъ господствовали начала частнаго права, собственность, договоръ, а болъе всего насиліе, ибо свобода, не сдержанная властью, ведеть къ угнетенію слабыхъ.

Первая форма, въ которой выразились эти новыя общественныя начала, была дружина — союзъ свободныхъ людей, добровольно соединявшихся около вождя, съ цёлью завоеванія. Дружины, съ болье или менье племеннымъ характеромъ, покорили одряхльвшій римскій міръ и усёлись на его развалинахъ. Побъдители раздёлили между собою земли. Каждый получилъ извъстный участокъ, какъ полную, свободную собственность, пріобрътеннную мечемъ и независимую отъ кого бы то ни было — алодъ. Но они сохранили свою военную связь и свои отношенія къ вождю, ибо только держась другъ за друга, они

могли властвовать въ покоренной землъ. Во главъ дружины стоялъ князь. Какъ представитель военной силы, онъ старался упрочить свое могущество и увеличить его новыми завоеваніями. Вийсти съ тимь, вслъдствіе вліянія римскаго элемента и церкви, на него перенесены были римскія понятія о монархической власти. Начальникъ дружины становится королемъ, а въ последствіи императоромъ. Это не совершилось безъ борьбы, ибо дружинники не легко допускали расширеніе правъ, истекавшее изъ чуждыхъ имъ государственныхъ понятій. Но самые предводители дружинной аристократіи, палатные меры во Франціи, наиболье содыйствовали усиленію королевской власти. При Каролингахъ, съ новымъ титуломъ, она получаетъ блескъ и значение, напоминающее римскихъ императоровъ, которыхъ наслёдіе какъ бы перешло на новыхъ вождей. Однако между тъми и другими было глубокое различіе. Германская Имперія не была государствомъ въ настоящемъ смыслъ слова. Дружинники оставались вольными людьми; это было не политическое подданство, а частное, договорное подчинение. Поэтому императорская власть, такъ же какъ и королевская, была весьма ограничена. Для всёхъ предпріятій и постановленій нужно было согласіе дружинниковъ, которые постоянно сбирались на общія совъщанія. Во Франкской монархіи, эти собранія носили названіе мартовскихъ, а потомъ майскихъ полей. Въ нихъ не было ничего юридическаго, опредъленнаго: они вытекали изъ фактическихъ отношеній. Совъщанія съ дружиною были исконнымъ обычаемъ германскихъ вождей; военная жизнь варварскихъ племенъ естественно веда къ этой формъ, которая сохранилась и при переходъ дружины на новую почву, ибо король постоянно нуждался въ содъйствіи мужей. Представительнаго начала здёсь не было; каждый вольный человёкъ лично участвоваль въ совъщаніяхъ. Первоначально, всъ дружинники имъли въ нихъ голосъ; въ нослъдствіи, когда они разсъялись, усълись по мъстамъ, и общее собрание сдълалось затруднительнымъ, когда, сверхъ того, между ними установилось неравенство, и нъкоторые значительно выдались изъ числа другихъ, эти совъщанія болье и болье съуживаются. Въ нихъ принимаютъ участіе только знатитише и могущественитише мужи, которыхъ содтиствіе всего нуживе королю, и которыхъ вліяніе служить ручательствомъ за общее согласіе. Сверхъ того, въ этихъ собраніяхъ участвуетъ и церковь, которая заняла высокое мъсто въ гражданскомъ обществъ.

Но этотъ порядокъ, основанный на совокупной силѣ дружины, собирающейся около вождя, оказался несостоятельнымъ, когда княжеская власть стала простираться на общирныя земли, и разсѣянные дружинники, усѣвшись на мѣстахъ, пріобрѣли крѣпкіе жизпенные центры. Все стараніе ихъ обратилось къ упроченію мѣстнаго своего владычества на счетъ королей. Отсюда неудержимое стремленіе общества къ распаденію. Повсюду образовались отдѣльныя группы, мало связанныя между собою. Это совершилось главнымъ образомъ подъ вліяніемъ поземельной собственности; вотчинное начало получило преобладающее значеніе въ эту вторую эпоху средневѣковой исторіи.

Короли издавна раздавали свои земли слугамъ или вассаламъ во временное, большею частью пожизненное владёніе, подъ условіемъ военной службы. Таково было происхожденіе леновъ или бенефицій. Но дружинники старались обратить это владение въ наследственное и тъмъ упрочить свое мъстное могущество. Они успъли въ этомъ при ближайшихъ преемникахъ Карла Великаго. Тогоже домогались и правители областей, которые сделались наслёдственными владёльцами, что очевидно вело къ разложенію общества. Съ другой стороны, прежняя свободная собственность превратилась въ ленную, ибо мелкіе владёльцы, безсильные противъ сосёдей, отдавали себя и свои земли подъ покровительство могучихъ вельможъ, сохраняя наслъдственное пользование, и обязываясь службою. Поземельное владъніе сдълалось такимъ образомъ общею связью всего воениаго сословія, которое образовало ісрархію, идущую отъ низшихъ ступеней до вершины, на которой стоямъ король или императоръ. Вся земля считалась собственностью верховнаго владёльца; онъ раздаваль ее своимъ вассаламъ, подъ условіемъ опредъленной службы и вёрности; тъ, въ свою очередь, на тъхъ же условіяхъ, передавали ее другимъ. Такъ установилась цёлая сёть частных в отношеній между господами и вассалами. Отсюда выработалось и общее феодальное право, которое строго опредъляло права и обязапности тъхъ и другихъ. Вассалъ долженъ былъ нести извъстныя повинности; онъ служилъ господину судомъ и совътомъ, обязывался сохранять върпость, но за темъ оставался вольнымъ человъкомъ. Господинъ не могъ ни требовать съ него службы, сверхъ положенной, ни облагать его податьми по произволу. Вассалъ судился судомъ равныхъ, и въ случат отказа въ судъ

или несправедливаго рёшенія, имёль право отказать господину въ повиновеніи. Личное начало развилось во всей своей рёзкости. Крайнимь его выраженіемь было право частныхь войиь, то есть полное самоуправство. Но личное право облекалось здёсь въ общую, законную форму, которая установляла опредёленныя взаимныя отношенія и общую іерархическую связь между всёми владёльцами.

Таковъ былъ феодальный міръ. Онъ носилъ преимущественно арпстократическій характеръ, ибо здѣсь преобладали могучіе вассалы, соперники королей. Въ немъ заняла мѣсто и церковь, которая, какъ вотчинница, подлежала всѣмъ условіямъ феодальнаго владѣнія. Понятно, что при такой раздробленности быта, общіе интересы, соединявшіе короля съ дружинниками, значительно ослабѣли. Поэтому и прежнія собранія почти исчезаютъ. Правда, каждый вассалъ обязанъ помогать господину судомъ и совѣтомъ; но собрать разсѣянныхъ владѣльцевъ, особенно могучихъ и отдаленныхъ, становится весьма затруднительнымъ. Поэтому совѣщанія, необходимыя при всякомъ предпріятіи, получаютъ гораздо болѣе тѣсный характеръ. Они теряютъ свое всенародное значеніе и становятся частнымъ дѣломъ короля и его ближайшихъ слугъ.

Однако феодализмъ не исчерпывалъ всёхъ элементовъ средневёковой жизни. Рядомъ съ вотчинно-аристократическими началами, развивались и демократическія. Они нашли себъ убъжище въ городахъ. Здісь жили торговые и промышленные люди, которыми нужно было оградить себя отъ военнаго насилія. Городскія стъны представляли для этого самое удобное средство. Жители городовъ стали заключать между собою союзы для взаимной защиты; образовались городскія товарищества, которыя, съ оружіемъ въ рукахъ, отстаивали свою свободу противъ ленныхъ владъльцевъ, вымогали себъ права и привилегін и наконецъ, достигли полнаго самоуправленія. Особенно въ XII-мъ въкъ, городовое движение распространилось по всей Европъ. Города заняли почетное мъсто въ общественномъ устройствъ; многіе изъ нихъ пріобрёли державныя права, сдёлались вольными общинами, признавая надъ собою самую слабую степень зависимости отъ короля или императора. Это было естественнымъ послёдствіемъ порядка вещей, въ которомъ каждый мелкій союзъ стремился къ самостоятельности, а степень свободы и правъ опредълялась силою.

Но такой общественный быть должень быль представлять картину

полной анархіп. Частныя сплы, ничёмъ не сдержанныя, приходили въ безпрерывныя столкновенія между собою. Средневъковая исторія наполнена борьбою королей съ феодальными владъльцами, а послъднихъ съ городами. Къ этому присоединялась борьба свътской власти съ церковною, которая объявляла притязание на верховное владычество въ гражданской области. Каждая сторона искала себъ союзниковъ, а это еще болъе побуждало королей къ раздачъ привилегій и способствовало независимости отдёльных частей. Но такое анархическое брожение не могло продолжаться. Всякое общество стремится въ водворенію мира, къ утвержденію прочнаго порядка, который одинъ удовлетворяетъ потребностямъ человъка. Это стремление высказывается прежде всего у слабъйшихъ, ибо они болъе всъхъ страдаютъ отъ анархіп. Они пщутъ опоры и защиты въ высшей власти, которан одна въ состояній оградить ихъ отъ своеволія сильныхъ. Послёднян, своей стороны, преслъдуетъ туже цъль; короли стараются расширить свои права на счетъ вассаловъ и водворить ижкоторое единство въ распавшемся обществъ. Монархъ становится средоточіемъ, около котораго, волею или неволею, сбираются разрозненныя стихіи. Это не есть еще верховная власть, владычествующая надъ всёми; король является не представителемъ цълаго, а отдъльнымъ лицемъ, имъющимъ свои права, свою прерогативу, которая ограничивается правами феодальныхъ владъльцевъ, городовъ и церкви. И теперь еще, для всякаго общаго дёла нужно добровольное содёйствіе всёхъ; оно становится еще необходимъе при развивающихся общественныхъ потреб. ностяхъ. Поэтому короли снова собираютъ разрозненныя группы на общія совъщанія. Такъ образуется сословное представительство, которое характеризуетъ послъднюю эпоху средневъковой исторіи и приготовляетъ новый государственный порядокъ.

Средневъковое представительство заключало въ себъ всъ зачатки новаго конституціоннаго устройства; однако оно существенно отличалось отъ послъдняго. Мы обозначили это различіе въ предъидущей книгъ. Здѣсь не было еще верховной государственной власти, распредъленной между различными органами; сословныя собранія представляли сближеніе разнородныхъ элементовъ, имъвшихъ каждый свои права и свои интересы. Духовенство, дворянство, города и королевская власть могли соединяться для общаго ръшенія; но это было временное, случайное согласіе, за которымъ слъдовали раздоры и пререка-

нія. Борьба съ окружности была перенесена въ центръ. Безпрерывно происходили захваты то съ одной стороны, то съ другой; перевъсъ бралъ тотъ, кто оказывался сильнъе. Тамъ, гдъ королевская власть сдълалась преобладающею, она старалась освободиться отъ стъснительнаго контроля чиновъ. Напротивъ, тамъ, гдъ сословія пріобръли перевъсъ, результатомъ были внутреннія распри, ибо разпородные элементы, не уситвиніе придти къ соглашенію, не въ состояніи были управлять государствомъ. Въ обоихъ случаяхъ, историческое развитіе сословныхъ собраній привело къ ихъ паденію. Средніе въка завершаются водвореніемъ самодержавія, которое одно было способно создать новое государство, съ прочнымъ общественнымъ бытомъ, съ единою верховною властью, господствующею надъ разрозненными силами.

Однако, съ усиленіемъ монархическаго начала, сословныя собранія исчезаютъ не вдругъ и не внолнѣ. Короли продолжаютъ сзывать ихъ по временамъ, особенно въ трудныхъ обстоятельствахъ. Періодъ сословнаго представительства тянется еще въ новое время, пока возрастающая власть не въ состояніи еще пробавляться собственными средствами, а нуждается въ помощи сословій. Въ нѣкоторыхъ государствахъ, средневѣковыя учрежденія сохранились даже непрерывно, хотя и съ подчиненнымъ значеніемъ; они служили здѣсь переходомъ къ конституціонному устройству, звеномъ, соединявшимъ старый порядокъ съ новымъ. Но преобладающій фактъ въ началѣ новой исторіи есть развитіе монархической власти, строительницы государства. Въ ХУІІ-мъ вѣкѣ, на европейскомъ материкѣ, она достигаетъ высшей степени могущества и величія.

Рядомъ съ этимъ начинается однако и либеральное движеніе, возникающее изъ понятій и потребностей новаго времени. Исходною точкою служатъ здѣсь уже не права вольнаго человѣка, какъ въ средніе вѣка, а требованія свободы гражданской и политической, какъ одного изъ основныхъ элементовъ государственной жизпи. Если первая потребность государства состоитъ въ водвореніи единства, въ установленіи верховной власти, въ умноженіи силъ, то за этимъ слѣдуютъ другія, столь же существенныя задачи: утвержденіе законнаго порядка и развитіе свободы. Стремленіе народовъ къ тѣмъ и другимъ цѣлямъ составляетъ содержаніе исторіи, которая идетъ къ полному развитію и гармоническому сочетанію всѣхъ элементовъ общества. Но

не всё народы одинакимъ путемъ приближаются къ общему идеалу. Каждый развиваетъ преимущественно ту сторону жизни, которая наиболье отвъчаеть его свойствамъ, и только при дальнъйшимъ ходъ исторіи, вслідствіе взаимнодійствія народовь, эти различные элементы проникають другь друга, и установляются болье или менье общія всьмъ начала. Такимъ образомъ, либеральное движение въ новой Европъ, начиная съ XVI-го въка до самаго XIX-го, ограничивается нъкоторыми государствами, гдъ условія были особенно благопріятны развитію свободы. По той же причинь, либерализмъ нерыдко принимаетъ одностороний характеръ: свобода провозглащаетъ себя основаніемъ общества, кореннымъ элементомъ государства, которому всъ другіе должны подчиняться. Теоріи народовластія выставляются во всей своей ръзкости. Но самыя эти крайности обличають несостоятельность одностороннихъ началъ. Свобода не въ силахъ найти общее приложение, пока она является исплючительною и нетерпимою. Только умъряя себя, согласуясь съ другими элементами жизни, она способна пріобръсти общее значеніе и водвориться повсюду. Этотъ послъдній повороть составляеть характерическую черту новъйшаго времени. На нашихъ глазахъ происходитъ распространение либеральныхъ учрежденій по всей западной Европъ, движеніе, которое впрочемъ далеко еще не достигло прочныхъ результатовъ.

Обозначимъ существенныя черты этого историческаго хода, предоставляя слёдующимъ главамъ болёе подробное изложение тёхъ мъстныхъ и временныхъ причинъ, которыя въ различныхъ странахъ имёли вліяніе на развитіе или упадокъ представительныхъ учрежденій.

Первый толчекъ либеральнымъ идеямъ въ новое время дала реформація. Это было отрѣшеніе человѣческой мысли отъ установленнаго вѣками порядка. Силою свободнаго сужденія, человѣкъ испытывалъ устройство и догматы церкви и находилъ ихъ несообразными съ истиннымъ ученіемъ Христа. Хотя первые реформаторы явились столь же нетериимыми, какъ и католики, однако они не могли отказаться отъ основнаго начала своей собственной дѣятельности; проповѣдуя возвращеніе къ Евангелію, они не опирались на преданія и авторитетъ, а обращались къ внутреннему убѣжденію, къ разуму и совѣсти. Уже самый фактъ разъединенія церквей вызывалъ требованіе свободы, на которую всегда ссылаются отщепенцы. Скоро изъ области вѣры и мысли опо было перенесено на политику. Вспыхнула

религіозная борьба, въ теченій которой протестанты стали развивать начала народной власти, какъ орудіе противъ правительствъ, ихъ угнетавшихъ. Эти ученія возникли особенно между кальвинистами, которые, доводя до крайности личное начало, отрицая всякую ісрархію и всякое вибшательство свътской власти въ церковное управленіе, старались устроить церковь въ вид'в независимой общины, тогда какъ лютеране, напротивъ, подчиняли ее князьямъ. Центромъ этого религіозно-политическаго движенія была Франція, гдъ вся вторая половина XVI-го стольтія наполнена религіозными войнами. Здысь появились сочиненія Готмана, Гюберъ Ланге, Ла Боэси, которые, въ противоположность монархическому началу, выставляли права свободы, и въ силу естественнаго закона, приписывали народу верховную власть. Тъже явленія мы видимъ и въ другихъ кальвиническихъ земляхъ. Въ Шотландіи, Букананъ въ сочиненіи «О царскомъ правъ у Шотландцевъ», развивалъ подобныя же ученія. Съ своей стороны, католические писатели прибъгали также къ демократическимъ теоріямъ, чтобы принудить королей къ преследованію протестантовъ. Въ первыхъ рядахъ стояли іезупты, которые не только проповъдывали возстаніе противъ князей, отклоняющихся отъ своихъ обязанностей, но доходили даже до ученія о цареубійствъ. Два французскіе короля пали жертвою этой доктрины, которая изъ книгъ переходила въ практику. Въ разгаръ борьбы, теоріи служили опорою и оправданіемъ того, что совершалось на дёлё. XVI-й вёкъ представляеть и первую революцію, имъвшую европейское значеніе — отторженіе Нидерландовъ отъ Испаніи, во имя свободы совъсти. Всъ значительныя европейскія государства приняли участіє въ этой долгольтней и кровавой борьбъ, гдъ ничтожная республика отстаивала себя противъ могущественнъйшей въ міръ державы и окончательно осталась побъдительницею. Это было первое торжество свободы и представительныхъ началъ. Опи водворились въ Нидерландахъ, хотя съ преобладаніемъ средневъковыхъ формъ и федеративнаго устройства.

Вообще однако, результать религіозных войнь быль болье благопріятень монархіи. Общества, усталыя оть внутренних раздоровь, искали успокоенія подъ сънью державной власти, которая, возвышаясь надъ партіями, могла доставлять гражданамь миръ и защиту. Монархія поднялась съ новымъ блескомъ послъ пройденныхъ ею испытаній. Но съмена, брошенныя реформаціею, не пропали. Начала свободы, заглохшія на материкѣ, съ большею силою водворились въ Англіи, гдѣ королевская власть, которая хотѣла идти наперекоръ протестантскому духу народа, была сокрушена пуританами.

Объ англійскія революціи, 1640-го и 1688-го годовъ, служать настоящею исходною точкою европейскаго либерализма. Прежнія движенія или остались безуспёшными, или ограничивались слишкомъ тъснымъ объемомъ и носили характеръ болъе религіозный, нежели политическій. Въ Англіи впервые народная власть выступила на сцену, какъ политическая сила. Вся Европа ужаснулась, когда послъ ожесточенной борьбы, король сложилъ голову на плаху. Это первое появленіе политической свободы, ознаменованное кровавою драмою, кончилось однако возстановленіемъ королевской власти. Свобода пала, вслъдствіе собственныхъ крайностей и неспособности установить прочный порядокъ. На развалинахъ ея водворился военный деспотизмъ, и возвращение короля было встръчено, какъ единственный возможный выходъ изъ нестерпимаго состоянія. Но вторая англійская революція, болье умъренная, опиравшаяся на историческія начала, успыла упрочить владычество парламента. Англія сложилась въ настоящую конституціонную монархію въ новомъ ея значеніи. Опа послужила образцомъ и для другихъ; отсюда конституціонныя идеи распространились по Европъ.

Но развите свободы не остановилось на представительной монархіи. Англосаксонское племя первое представило образецъ и чисто демократическихъ учрежденій. Американская революція была вторымъ значительнымъ шагомъ новаго либерализма. Въ Англіи, представительное устройство выросло на исторической почвѣ, подъ вліяніемъ могущественной аристократіи; въ Америкѣ, свобода могла развиваться безпрепятственно и безгранично. Соединенные Штаты не имѣли прошедшаго и носили въ себѣ слишкомъ мало историческихъ элементовъ. Стоя на дѣвственной почвѣ, колонисты могли осуществить начала свободы и равенства во всей ихъ чистотѣ. Здѣсь установилась демократическая республика въ такихъ размѣрахъ, какихъ свѣтъ еще не видалъ.

Американская революція имѣла огромное вліяніе и на Европу, гдѣ мысль была уже приготовлена къ демократическимъ идеямъ. Французская литература XVIII-го вѣка, всемогущая владычица умовъ, вся дышала этимъ духомъ. Первоначально образцомъ служила ей Англія.

Монтескьё выставиль англійскую конституцію идеаломь политической свободы, и ссылаясь на нее, развиль систему равновъсія властей. Англія дала первоначальный фактъ, Франція построила на немъ теорію конституціонной монархіи, которая черезъ это получила общечеловъческое значение. Самые англійские писатели стали черпать воззрвнія на свою конституцію изъ французскихъ источниковъ. Но, развивая принципъ свободы, французская мысль не могла остановиться на полудорогъ. Отъ гарантій, доставляемыхъ учрежденіями, она послъдовательно возвысилась къ самому корию свободы, къ правамъ человъческой личности, которая была поставлена ею въ основание всего общественнаго здапія. Человъкъ, по природъ своей, свободенъ и такимъ остается въ обществъ; послъднее составляется для пользы отдъльныхъ лицъ, по собственной ихъ волъ, на основаніи договора: таковы начала, которыя проповёдывались энциклопедистами и полнаго выраженія достигли въ Руссо. Свобода и равенство сдълались лозунгомъ XVIII-го въка; самая американская революція отсюда черпала свои идеи. Все готовилось къ осуществленію ихъ на евронейскомъ материкъ. Нуженъ былъ только поводъ, чтобы мысли, кипъвшія въ обществъ, проложили себъ дорогу и въ жизнь. Знакъ быль поданъ созваніемъ генеральныхъ чиновъ во Франціи. Первымъ ихъ дъломъ было провозгласить себя національнымъ собраніемъ, представителемъ воли народной.

Но во Франціи демократическая свобода не нашла предъ собою чистаго поля, какъ въ Америкъ. Она встрътилась съ громадными затрудненіями; ей пришлось вступить въ борьбу со встми другими общественными элементами, съ силами, окръпшими въ теченіи въковъ, съ началами, на которыхъ доселт держалось все общественное зданіе. Передъ нею были монархія, создавшая и устроившая государство, аристократія, покрытая славными предаціями, церковь, одно изъ величайшихъ учрежденій, когда либо возникавшихъ въ мірт. Свободт приходилось водворяться не въ союзт мелкихъ реснубликъ, безъ войска и почти безъ управленія, а въ большомъ, кртиюмъ и единомъ государствт, съ постоянной арміею и съ огромною бюрократією. Къ этимъ внутреннимъ затрудненіямъ присоединялись внтынія: нужно было бороться съ могучими состдями, съ старыми европейскими монархіями, основанчыми на другихъ началахъ и не хоттвшими допускать въ Европт развитія революціи. Однимъ словомъ, юной свободт

предстояла борьба на жизнь и на смерть со всёми историческими элементами, ополчившимися противъ нея. Она стояла передъ ними во всей своей исключительности, безъ преданій, безъ организаціи, опираясь единствению на то, что считалось требованіемъ разума, и объявляя притязаніе на всемірное владычество. Въ сознаніи своей силы, она всёхъ враговъ вызвала на бой, объявила войну всёмъ монархамъ и протянула руку народамъ. Въ первыя минуты, казалось, успѣхъ оправдывалъ эту непомѣрную отвагу. Не смотря на страшныя внутреннія потрясенія, революція, въ порывѣ энтузіазма, не только одольда внутреннихъ и откинула внѣшнихъ враговъ, но какъ всеобъемлющее плами, разлилась но всёмъ сосёднимъ странамъ. Бельгія, Голландія, Швейцарія, Италія покрылись родственными республиками. Старыя монархіи померкли передъ восходящимъ солнцемъ.

Однако торжество было непродолжительно. Эти первые успъхи революнін показали всю силу начала свободы, его всемірно-историческое значеніе; они вывели его изъ уединеннаго владычества въ странахъ, отпаленныхъ отъ общаго центра, и сдёлали его одиниъ изъ существенных элементовъ общеевропейской жизни. Но господство свободы во всей ен исключительности, съ ен революціоннымъ характеромъ, было дёломъ немыслимымъ. Это было бы уничтожение всей исторіи во имя одного, вновь водворившагося начала. Свобода не въ состоянін было справиться съ такою задачею. Несостоятельность ея оказалась и въ томъ кровавомъ деспотизмѣ, къ которому она должна была прибъгнуть для своей защиты, и въ томъ быстромъ паденіи, которое послъдовало за ен торжествомъ. На развалинахъ ен водворилась военная власть, которая поставила себъ задачею примирение стараго съ новымъ, проведение началъ революции рядомъ съ возстановленіемъ разрушеннаго норядка. Наполеонъ возвратиль церкви, хранительницъ въры и нравственнаго закона, ея старинныя права и учрежденія; онъ возстановиль монархическое начало, представляющее власть преемственную, независимую отъ народа; замиряя партіи, раздиравшія Францію, онъ притянуль къ себъ часть древней аристократін, смёшавъ ее съ новыми людьми; наконецъ, онъ вступиль въ союзь съ старыми европейскими монархіями. Но рядомъ съ этимъ, онъ былъ и сыномъ революціи: начала свободы и равенства онъ проводилъ въ гражданской области во всей ихъ чистотъ и посиъдовательности; онъ создаль администрацію, которая одна въ состояніи

была связывать новое общество послѣ наденія средневѣковыхъ сословій и корпорацій. Въ политической области, онъ признаваль по крайней мѣрѣ формы народнаго представительства, хотя недавнія крайности свободы естественно вели къ излишнему ея стѣсненію. Возстановитель началь власти и порядка, одинъ изъ первыхъ правительственныхъ геніевъ въ мірѣ, конечно, не допускалъ ограниченія своей воли и требовалъ полной покорности. Однако подъ конецъ жизни, наученный бѣдствіями, онъ и здѣсь уступилъ либеральнымъ требованіямъ вѣка. Дополнительнымъ актомъ 1815-го года установлялись во Франціи конституціонныя учрежденія во всей ихъ полнотѣ.

Но внутреннимъ устройствомъ Франціи не ограничиваласі задача Имперіи. Начала, вызванныя революцією, разносились по всей Европъ, витстт съ побъдами французскихъ войскъ. Вездъ, въ покоренныхъ или подвластныхъ странахъ исчезали средневъковыя формы, и создавался новый общественный быть, болье способный къ воспринятию свободныхъ учрежденій. Сословныя грани падали, водворялись начала гражданской свободы, равенства и единства, которыя приготовляли почву для конституціоннаго порядка. Послі паденія Наполеона, представительныя учрежденія скорбе всего возинили въ тёхъ странахъ, на которыхъ онъ оставилъ свои следы. Какъ ни тяжело было его иго для Германіи, но послѣ 1815-го года, убѣжищемъ либерализма сделались именно государства, входившія въ составъ Рейнскаго Союза. Наполеону Италія обязана первыми зачатками своего возрожденія, а Испанія зарею свободы. Даже враждебныя ему государства принуждены были допустить въ себъ въяніе новаго духа, преобразоваться на новыхъ началахъ; ибо иначе не было возможности противостоять могучему генію, вооруженному всёми силами, вызванными къ жизни революціею. Пруссія, побъжденная и униженная, обновилась вся; Австрія, только съ номощью либеральнаго правленія графа Стадіонъ, въ состояній была выдержать войну 1809 го года; Испанскіе кортесы, отстанвая независимость своего отечества противъ французскаго владычества, начертали демократическую конституцію, которая въ последствии нослужила знаменемъ южно-европейскаго либерализма. И когда наконецъ вся Европа ополчилась противъ завоевавателя, хотъвшаго наложить свое ярмо на всъ государства, то старыя правительства, вступившія между собою въ союзь, подняли знамя во

имя освобожденія народовъ. Въ этой великой войнъ, законная власть и свобода соединились для низложенія военнаго деспотизма.

Этотъ союзъ былъ непроченъ; какъ скоро палъ общій врагъ, началась снова борьба между двумя началами, которыя раздёляли міръ. Но она носить на себь уже иной характерь, нежели прежде. Съ одной стороны, вопросъ о диберализмъ сдълался общеевропейскимъ. Франпляская революція вывела начало свободы изъ тъсныхъ предъловъ мъстнаго интереса и дала ему всеобщее значение. Либеральныя движенія въ одномъ государствъ непосредственно отзывались и въ другихъ, ибо всъ либеральные элементы въ Европъ чувствовали себя солипарными. Точно также и защитники законной власти встунили въ общій союзь для искорененія революціонных в пачаль. Революціи не предоставляются уже собственному ходу, а подавляются чужестраннымъ оружіемъ. Внутренній вопросъ превращается въ вопросъ международный. Съ другой стороны, свобода и законная власть, либегализмъ и легитимизмъ, не являются уже въ такой исключительной формъ, въ такой рёзкой противоположности, какъ прежде. Они дёлаютъ другъ другу уступки и стремятся къ соглашенію. Несостоятельность революціонной пропаганды и владычество Наполеона разсъяли тъ идеалы демократической республики, тъ ученія о правахъ человъка, которыми полны были послёдователи Руссо и вообще люди XVIII-го въка. Лозунгомъ либерализма сдъдалась отнынъ конституціонцая монархія, въ которой свобода является уже не исключительнымъ началомъ, требующимъ признанія безусловныхъ правъ личности и народной власти, а въ сочетаніи съ другими элементами общественной жизни. Съ своей стороны, представители законной монархіи допускали и начала свободы. Глава Священнаго Союза, императоръ Александръ, быль сторонникомъ конституціонныхъ идей; онъ наиболье содыйствоваль введенію представительной монархіи во Франціи и самъ установилъ ее въ Польшъ. Нъмецкіе государи включили въ самый Союзный Актъ статью, которою обязывались ввести у себя представительство отъ вемли. Прусскій король торжественно объщаль своему народу представительныя учрежденія, хотя это объщеніе и не было исполнено. Но, сходясь на общей почет, оба начала сохраняли свою противоположность. Изъ двухъ главныхъ элементовъ конституціонной монархіи, одно давало перевъсъ одному, другое другому. Легитимизмъ допускаль свободныя учрежденія единственно, какь добровольный дарь законнаго монарха; всякое революціонное движеніе считалось нарушеніемъ порядка, которое грозило опасностью всёмъ. Либерализмъ, напротивъ, смотрёлъ на политическую свободу, какъ на законное требованіе всякаго общества, и утверждалъ, что каждый народъ имъстъ право установлять у себя образъ правленія, какой желаетъ, безъ всякаго вмъшательства со стороны другихъ. Одни думали, что свобода имъстъ значеніе единственно потому, что признается монархомъ; другіе, что монархъ, имъстъ значеніе единственно потому, что признается народомъ.

Не смотря на общее и отчасти заслуженное нерасположение, которое возбудила противъ себя дъятельность Священнаго Союза въ двадцатыхъ годахъ нынвшняго стольтія, нельзя не сказать, что ученіе легитимизма въ основаніи своемъ было вёрно. Законная преемственность власти должна быть нормальнымъ началомъ всякаго государственнаго порядка. Революція есть насильственное низверженіе закона, и если она иногда находитъ себъ оправдание въ обстоятельствахъ, то никакъ не можетъ быть возведена въ общее правило. Только одностороннее начало свободы, отрицающее все, кромъ народной воли, можетъ утверждать законность революцій. Правильный взглядъ на государственныя отношенія долженъ признать господство закона однимъ изъ существенныхъ требованій общежитія, а потому законное развитіе учрежденій должно считаться нормою политической жизни. На основаніи этого начала, право вводить новый порядокъ вещей принадлежитъ единственно законной власти. Нътъ и не можетъ быть государственнаго устройства, которое бы этого не признавало. Учредительная власть всегда составляеть принадлежность установленной верховной власти, а никакъ не пароднаго возмущенія. Слёдовательно, тамъ, гдъ народное представительство не существуетъ, гдъ вся верховная власть сосредоточивается въ лицъ монарха, тамъ введеніе конституціонных учрежденій можеть правильнымь образомъ проистекать только изъ свободной воли последняго.

Однако, съ другой стороны, законъ не составляетъ единственнаго начала общежитія; рядомъ съ нимъ существуютъ и свобода и общая польза. Для того, чтобы законная власть сохраняла уваженіе народа, необходимо, чтобы она управляла сообразно съ истинными интересами государства, имъя въ виду общее благо. Исторія доказываетъ, что это не всегда бываетъ; законная власть становится иногда источникомъ

самаго гнетущаго деспотизма. Это естественно вызываетъ революціи, которыя, если не могуть быть оправданы юридически, то нравственно находить извинение въ злоупотребленияхъ власти. Революция опирается на начало свободы, которое, не находя законнаго исхода, пробиваетъ себъ путь возмущениемъ. Кто здъсь правъ и кто виноватъ, власть ли, которая отказываеть народу въ исполнении справедливыхъ его желаній, или народъ, который силою домогается, можетъ быть, неразумныхъ требованій, это можетъ рѣшить только исторія, единственный верховный судья между правительствами и подданными. Чужестранное вибшательство во внутреннія діла независимаго государства лишено всякаго законнаго оспованія. Верховная власть должна держаться себственными средствами; то или другое ем устройство составляетъ вопросъ внутренняго государственнаго права. Вопросъ этотъ ръшается различно, смотря по мъстнымъ условіямь и особенностямъ даннаго общества: у одного народа получаютъ преобладаніе начала власти и закона, у другаго свобода. Поэтому подавленіе революцій чужестраннымъ оружіемъ можетъ считаться не ниаче, какъ насиліемъ.

Въэгомъотношения, дъятельность Свящепнаго Союза не может в быть. оправдана. Онъ игралъ роль сторожа европейскаго порядка и носылалъ свои войска во всъ слабыя государства, въ которыхъ происходили возмущенія. Такъ были подавлены революціи въ Неаполь, въ Піемонть, въ Испаніи, въ Панской области. Австрія постоянно держалась этой системы въ Италіи и сдълалась такимъ образомъ господствующею державою на полуостровъ. Въ извинение подобнаго виъшательства можно сказать, что революціоннам пропаганда сдълала свободу общеевропейскимъ дёломъ, а потому и противодёйствовать революцін можно было только общими сплами, подавляя ее везді, гді она проявлялась. Но это можетъ объяснить принятую систему, а никакъ не оправдать ее ни юридически, ни правственно. Одностороннее подавление свободы точно такъ же не можетъ быть признано нормальнымь фактомъ, какъ и одностороннее ея распространение, тъмъ болъе что силы Священнаго Союза употреблянись не для примирительной дъятельности, а обывновенно для возстановленія самаго бездушнаго деспотизма. Иностранный войска могли сокрушать народный движенія, но не имъли вліянія на волю независпиыхъ монарховъ, которые пользовались чужою силою для возстановленія своей власти,

но вовсе не расположены были удовлетворять желаніямъ подданныхъ. Между самыми союзниками въ этомъ отношеніи господствовало разногласіе. Если императоръ Александръ былъ другомъ либеральныхъ учрежденій, то австрійскій дворъ, болѣе послѣдовательный въ своей системѣ, держался самыхъ строгихъ началъ абсолютизма, и онъ почти всегда имѣлъ перевѣсъ.

Первый поводъ къ вмѣшательству подали революціонныя движенія въ южной Европѣ. Въ 1820-мъ году вспыхнула революція въ Испаніи, гдѣ провозглашена была демократическая конституція 1812-го года. Въ слѣдующемъ году, столь же успѣшно было возстаніе въ Неаполѣ, гдѣ таже испанская конституція сдѣлалась лозунгомъ либеральной партіи. Вскорѣ движеніе распространилось и на Піемонтъ. Законныя правительства смутились, въ особенности Австрія, которой эти неревороты грозили близкою опасностью. Собрались конгрессы государей, въ Троппау, въ Лайбахѣ, въ Веронѣ. Рѣшено было искоренить силою возставшее сѣмя революціи. Въ Италіи, экзекуція была поручена Австріи, въ Испаніи — Франціи. И то и другое совершилось безъ труда. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ Германіи были приняты сильныя мѣры противъ революціонныхъ движеній: свобода печати была стѣснена, университеты поставлены подъ строгій падзоръ правительствъ. Порядокъ быль возстановленъ.

Но этимъ ограничились успъхи союзниковъ. Рука епропейскихъ монарховъ не могла простпраться всюду. Въ то время, какъ въ Европъ водворилось снова спокойствіе, южно-американскія колоніи отторгались отъ Испаніи и провозглашали себя республиками. Это движеніе, возникшее внервые при завоеваніи Испаніи Наполеономъ, отразилось и на Европъ. Южно-европейскія революціи вспыхнули подъ въяніемъ идей, приносимыхъ изъ Америки, и въ свою очередь помогли утвержденію американскихъ республикъ. Священный Союзъ съ опасеніемъ смотръль на этотъ новый материкъ, который покрывался демократическими государствами. Защитники законной монархіи охотно оказали бы помощь Испанія для возстановленія ея владычества въ колоніяхъ. Но здёсь они встрётили противодействіе со стороны одной изъ великихъ европейскихъ державъ, хранительницы конституціонныхъ началъ. До сихъ поръ, консервативное министерство въ Англіи, особенно подъ вліяніемъ Кастльри, шло рука объ руку съ континентальными правительствами. Но Англіи не могло быть пріятио господство Священнаго Союза, устранявшее ее отъ вліянія на европейскія дѣла. Еще менѣе дружелюбно смотрьла она на французскій походъ въ Испанію, который слишкомъ возвышалъ значеніе старой соперницы. Для возстановленія равновѣсія, она рѣшилась подать руку испанскимъ колоніямъ и такимъ образомъ утвердить свое вліяніе въ новомъ мірѣ. Англійскіе государственные люди пришли къ убѣжденію, что въ противоположность направленію Священнаго Союза, сила и значеніе Англіи могутъ заключаться единственно въ поддержкѣ либеральныхъ учрежденій. Эготъ поворотъ англійской политики, который вывель либерализмъ изъ круга революціонныхъ движеній и далъ ему правительственную опору, былъ дѣломъ Каннинга. Признаніе американскихъ колоній пезависимыми государствами было сильнѣйшимъ ударомъ политикѣ Священнаго Союза, а потому произвело въ Европѣ потрясающее впечатлѣніе.

Скоро произошло другое событіе, которое внесло раздоръ въ самыя нъдра Священнаго Союза и заставило его отказаться отъ собственныхъ началъ. Это было возстание Греции. Стремление православнаго народа свергнуть съ себя безобразное турецкое иго не могло не возбудить сильнаго сочувствія въ Россіи, которая издавна поставила себъ задачею освобождение христіанъ отъ невърныхъ и самой Греціи неоднократно оказывала помощь. Императоръ Александръ, во имя гумманныхъ идей и русскихъ интересовъ, хотълъ вступиться за Грецію, принудивъ Порту къ значительнымъ уступкамъ. Но эти планы встрътили сильныйшее противодыйствие со стороны Австрии, которая послёдова. тельно видёла въ нихъ потачку революціи, боялась расширенія русскаго вліянія на Востокъ и вовсе не желала видъть въ своемъ сосъдствъ возстание, могущее служить примъромъ собственнымъ ея подданнымъ. Всевозможныя убъжденія и козни были употреблены въ дъло, чтобы отклонить русское правительство отъ его намъреній. Императоръ не разъ уступалъ, но снова возвращался къ своимъ цёлямъ. Эта дипломатическая борьба наполняетъ послёдніе годы его царствованія. При его преемникъ, дъло приняло болье ръшительный оборотъ. Русское правительство, досель стоявшее во главь Священнаго Союза, подало руку Канпингу. Съ Англіею заключень быль трактать, къ которому присоединилась и Франція. Съ номощью трехъ державъ, Гредія освободилась отъ турецкаго владычества. Въ первый разъ, реводюція была принята подъ покровительство законныхъ монархій.

Эго событіе, въ которомъ религіозныя начала и политическіе интересы заставили представителей легитимизма отклониться отъ принятой системы, не могло однако поколебать владычества Священнаго Союза. Но вскоръ послъдовало другое, которое возвело либерализмъ на степень европейской силы и положило предёль реакціонной дёятельности союзныхъ державъ. То была французская революція 1830-го года. Франція, во времена реставраціп, была средоточіемъ борьбы легитимизма съ либерализмомъ. На Востокъ, первый владычествовалъ безпрепятственно. Англія держала себя въ сторонѣ и преслѣдовала болъе свои частные интересы; въ ней господствовало консервативное министерство, и внутренняя борьба ея не находила отголоска въ Европъ. Революціонныя движенія въ мелкихъ или второстепенныхъ государствахъ имъли слишкомъ мало вліянія на общій ходъ событій. Во Франціи, напротивъ, борьба направленій получила всеобщее значеніе: здісь силы обінкь сторонь стояли другь противь друга, въ полномъ вооружении; здъсь долженъ былъ ръшиться вопросъ, кто останется побъдителемъ. Онъ ръшился въ пользу либерализма; законная монархія оказалась несостоятельною. Опираясь на отживающія силы, выставляя неумъстныя притязанія, она не въ состояніи была утвердиться въ новомъ порядкъ вещей, и когда, наконецъ, она захотвла насильно возстановить власть, терявшую опору, она пала при первомъ ударъ.

Либерализмъ торжествовалъ. Но эта новая революція пмѣла совершенно иной характеръ, нежели первая. Свобода являлась здѣсь уже не въ исключительной своей формѣ; она не требовала всеобщаго устаповленія демократіи. Единственная цѣль либеральной партіи состояла въ прочномъ утвержденіи конституціонной монархіи, которой грозила опасность, какъ отъ королевской власти, такъ и со стороны революціи. Притязанія первой были сломлены іюльскими днями; отпоръ революціи былъ дѣломъ послѣдующихъ годовъ. Задачею конституціоннаго правительства сдѣлалось соглашеніе свободы и власти. Цѣль эта, по крайней мѣрѣ временно, была достигнута іюльскою монархією.

Изъ Франціи, конституціонное движеніе распространилось и на окрестныя земли. Въ Германіи произошло всеобщее броженіе умовъ, которое въ нѣкоторыхъ государствахъ повело къ переворотамъ въ духѣ свободы. Въ Швейцаріи, аристократическія учрежденія замѣнились демократическими. Бельгія отложилась отъ Голландіи и устано-

вила у себя образецъ либеральной конституціи. Въ Испаніи, послъ смерти Фердинанда VII-го, регентство надъ малольтнею его дочерью противопоставнию конституціонныя учрежденія притязаніямъ Донъ-Карлоса и окончательно одолжло въ борьбъ. Въ Португаліи, конституціонное правительство точно также поб'єдило абсолютизмъ въ лицъ Донъ-Мигуеля. По великія германскія державы, а также и итальянскія правительства, состоявшія подъ вліяніемъ Австріп, оставались върны началамъ неограниченной монархіи. Они уступили только движенію 1848-го года. Этотъ новый толчекъ окончательно распространиль представительныя учрежденія по всей западной Европъ. Изъ германскихъ державъ, въ Пруссін они сохранились непрерывно досель, не смотря на всь колебанія, которымъ они нодвергались. Въ Австріи, конституціонный порядокъ, возникшій въ 1848 году, уступилъ последовавшей затемь реакціи; но после итальянской войны и потери Ломбардіи, свободныя учрежденія явились снова, какъ неотразимое требование общества. Что касается до Италін, то здъсь представительное устройство, водворившееся повсюду въ 1848-мъ году, сохранилось въ Піемонтъ, не смотря на реакцію и на иностранное оружіе, которымъ она поддерживалась. Свобода нашла убъжище въ уголяв Италіи, гав великій государственный человъкъ задумаль сдълать ее исходною точкою и центромъ итальянского единства. Этотъ иланъ увъщался полнымъ усивхомъ Могущественная соперница, Австрія, была побъждена съ помощью Франціи, и тогда Піемонтъ могъ присоединить къ себъ одно за другимъ всъ итальянскія государства. Теперь въ составъ Италіп вошла и Венеція. Только Римъ остался еще нетропутымъ Политическая свобода послужила здъсь самымъ могучимъ объединяющимъ средствомъ.

Такимъ образомъ, въ настоящее время, вся западная Европа покрылась представительными учрежденіями. Но, распространяясь, они ме пріобрѣли ни большей прочности, ни большей силы. Политическая свобода вездѣ признается существеннымъ элементомъ государственной жизни, но конституціонный порядокъ, выработанный евронейскою исторіею, не только не оказывается одинаково приложимымъ всюду, но раже въ тѣхъ странахъ, гдѣ онъ, повидимому, пустилъ глубокіе корни, онъ снова подвергся самымъ сильнымъ колебаніямъ. Во Франціи, гдѣ, казалось, конституціонная монархія достигла высшей степени совершенства, она пала внезапно безъ борьбы, почти безъ со-

противленія. Свобода снова облеклась въ республиканскія формы, и то ие надолго. На развалинахъ республики воздвиглась императорская диктатура, которая, сохраняя представительныя учрежденія, даеть значительный перевъсъ началу власти. Въ новой исторіи не было событія, которое бы въ большей степени подорвало въру въ нолитическую свободу. Между тъмъ, явленія, происходящія въ другихъ странахъ не въ состсяніи разсъять сомнъній. За исключеніемъ Англіи, гдъ конституціонное устройство пиветь въковые кории, ивтъ ни одного сколько нибудь значительнаго европейскаго государства, гдф свободныя учрежденія успъли бы водворить прочный порядокъ вещей, Вездъ колебанія, раздоры, неувъренность въ пастоящемъ, неизвъстность будущаго. Германія стремится къ единству, котораго не можетъ достигнуть; Пруссія, до послъднихъ событій, представляла картипу ожесточенной борьбы правительства съ выборною налатою, и вышла изъ этого не путемъ свободы, а побъдами самовластія; австрійская конституція, едва возникши, не успѣвши даже войти въ настоящую силу, снова отмѣняется, пока не будетъ придумано средство согласить единство государства съ разнообразіемь пародностей, входящихъ въ его составъ. Италія досел'в находится въ шаткомъ состояніи, съ чужою помощью приближаясь къ желанному единству, напрягая вск силы для цёли, которой достижение не отъ нея зависить. До сихъ поръ, внутренніе вопросы умолкали здёсь передъ внёшнимъ; столкновенія интересовъ и партій смягчались потребностью держаться другъ за друга передъ грозящею опасностью. Но затрудненія обнаружатся, какъ скоро объединенная Италія будеть предоставлена самой себъ. Тогда только можно будетъ видъть, до какой степени разнородные элементы, входящіе въ ея составъ, и направленія, на которыя разбивается общество, могуть примириться въ конституціонномъ порядкъ. Во всякомъ случаъ, находясь въ такомъ переходномъ положеніи, Италія не можетъ служить примъромъ прочнаго водворенія политической свободы. Тоже должно сказать и объ Иснаніи, гдъ конституціонная жизнь до сихъ поръ ничто иное, какъ безпрерывный рядъ переворотовъ, то военныхъ, то дворцовыхъ. Наконецъ, нельзя не указать на Данію, гдъ владычество парламентскаго большинства привело къ потеръ половины государства.

Это смутное состояніе Европы, эта шаткость, эти колебанія свобо ды показывають, что введеніе представительнаго устройства не обез-

печиваетъ еще водворенія лучшаго порядка и правильнаго развитія государственной жизни. Задача исторіи не исчерпана тімь, что представительныя начала пріобръли всеобщее признаніе у образованныхъ народовъ. Свободныя учрежденія должны быть утверждены на прочныхъ основахъ; въ этомъ состоитъ главный вопросъ настоящаго времени. А это зависить отъ внутрениихъ условій народной жизни, отъ тъхъ элементовъ, изъ которыхъ слагается данное общество. Самыя совершенныя конституціи остаются мертвою буквою или служать источникомъ смутъ и раздоровъ, если онъ не находятъ въ народъ наддежащей опоры. Поклонники представительных учрежденій не должны приходить въ отчаяние отъ современнаго порядка вещей; прочное водвореніе свободы всегда требуеть времени; гармонія жизни достигается путемъ борьбы. Но горькіе уроки опыта должны воздержать ихъ отъ безусловнаго приложенія своихъ началъ. Недостаточно вопіять противъ деспотизма и произвола; надобно понять, откуда они проистекаютъ. Когда они становятся историческими явленіями, фактами народной жизни, они перестають быть дъломъ случайной человъческой воли. Личный произволь не можеть имъть успъха, если онъ не находить опоры и отголоска въ нъдрахъ самаго общества. Поэтому вопрось о представительству не рушается изслудованиемъ тухъ началъ, на которыхъ оно зиждется. Нужно знать, до какой степени эти начала приложимы въ той или другой странъ. Исторические законы, точно такъ же, какъ умозрѣніе, убѣждаютъ насъ, что свобода составляеть одну изъ существенныхъ сторонъ государственной жизни, одно изъ высшихъ требованій просвъщеннаго порядка; цъль исторіи состоить въ полномъ развитіи и гармоническомъ сочетаніи всёхъ общественныхъ элементовъ. Но возможность такого сочетанія, водвореніе и упроченіе свободы въ данномъ обществъ, зависять отъ мъстныхъ и временныхъ условій, которыхъ изученіе составляетъ главную задачу, какъ теоріи, такъ и практики конституціонной жизни.

Взглядъ на развитіе представительныхъ учрежденій въ главныхъ европейскихъ государствахъ покажетъ намъ, почему политическая свобода скоръе утверждалась въ одной странъ, нежели въ другой, каковы бывали причины ея паденія, и какими средствами она поддерживалась.

## ГЛАВА 2.

## РАЗВИТІЕ КОНСТИТУЦІОННОЙ МОНАРХІИ ВЪ АНГЛІИ

Англія— классическая земля представительных учрежденій. Здёсь они ранёе, нежели въ другихъ странахъ, выработались изъ средневёковыхъ вольностей и сдёлались необходимымъ органомъ государственной жизни. Здёсь они сохранялись даже въ эпоху сильнёйшаго развитія монархической власти и, не прерываясь, достигли новыхъ временъ, когда свёжій духъ и новыя потребности, оживляя старинныя формы, образовали изъ нихъ конституціонную монархію въ современномъ значеніи.

Причина этого ранняго и прочнаго развитія политической свободы заключается въ томъ, что общественные элементы, изъ которыхъ составляется народное представительство, легче, нежели гдѣ либо, могли соединиться въ дружной дѣятельности. Здѣсь они совокупными силами дали отпоръ королевской власти и взяли правленіе въ свои руки. Условія такого объединенія лежали въ физическихъ свойствахъ страны и въ составѣ ея пародонаселенія.

Англія обнимаєть гораздо меньшее пространство, нежели другія великія европейскія державы. Ея не раздѣляють ни значительныя горныя цѣпи, ни большія рѣки. Одно только княжество Вельское выдѣляется изъ остальной земли; поэтому оно долѣе всего сохранило свою независимость. Вообще же, Англія не представляетъ никакихъ условій для самостоятельной мѣстной жизни. Страна составляетъ одно цѣлое, гдѣ съ раннихъ поръ все содѣйствовало развитію общаго духа и установленію единства въ законахъ и управленіи. На тѣсномъ пространствѣ, при удобствѣ сообщеній, люди могли сближаться, сговариваться, дѣйствовать заодно; у нихъ рождались общія цѣли и совокупные интересы. Съ другой стороны, и правительственная дѣятельность могла свободно распространяться по всей землѣ; государственное единство не встрѣчало здѣсь преградъ и не требовало искус-

ственнаго сосредоточенія власти. Въ то время, какъ европейскія общества пробились на мельчайшіе союзы съ державными правами, въ Англіи исчезають даже мъстные суды. Съ XII-го въка до настоящаго времени, тъ же самые судьи, которые засъдають въ столицъ, четыре раза въ годъ объезжають области, воздавая правосудіе всёмь. Этоть разительный фактъ, указывающій на полное отсутствіе мѣстной самостоятельности, объясняетъ многое въ развитін англійскихъ учрежденій. Здёсь накогда не могли возникнуть ни областныя права и привилегін, ни містное представительство. Въ сравненін съ континентальными державами, Англія является не болье, какъ круппою областью. Въ средніе въка, она имъла тоже внутреннее устройство и такую же общую политическую жизнь, какъ Нормандія, Бретань, Лангедокъ. Но понятно, что въ области легче можетъ совершиться объединение различныхъ общественныхъ элементовъ, нежели въ сложномъ государствъ, гдъ отдъльныя части медленно и часто насильственно должны быть подчинены господству цёлаго. Поэтому, тамъ водворяется владычество парламента; здёсь же установляется монархическая власть, господствующая падъ разрозненными стихіями и приводящая ихъ къ единстру. Въ доказательство можно сослаться на Францію, гдё генеральные штаты исчевають, тогда какъ провинціальные сохраняются въ нёкоторыхъ областяхъ до самыхъ временъ революціи.

Къ малому объему присоединяется уединенное положение Англіи. Оно предохранало ее отъ насильственнаго вторженія чуждыхъ элементовъ и отъ необходимости обороны. Послёдная всегда вызываетъ потребность сильной власти, передъ которою все должно преклоняться во имя спасенія общества. Внёшнія опасности обыкновенно ведуть къ деспотизму. Напротивъ, иностранныя войны англійскихъ королей, предпринимаемыя изъ честолюбивыхъ видовъ, ставили ихъ въ зависимость отъ парламента, который одинъ могъ доставлять имъ средства для содержанія войска. Географическое положеніе Англіи, окруженной моремъ, не мёшало ей однако жить общеевропейскою жизнью. Въ основаніи ея общественнаго быта легли тёже элементы, которые господствовали на материкъ. На ней постоянно отражались свропейскія событія, особенно реформація, которая дала новое направленіе ея исторіи. Но вслёдствіе отдаленія ея отъ главнаго поприща борьбы, эти внёшнія вліянія не нарушали единства внутренняго раз-

витія. При взаимномъ обмѣнѣ духовной жизни, всегда преоблацали туземныя начала. Поэтому Англія никогда не могла быть средоточіемъ европейской исторіи. Не тамъ происходили битвы и разрізшались вопросы, отъ которыхъ зависъла судьба человъчества. Споръ императоровъ съ напами, крестовые походы, борьба Франціи съ Исланією за преобладаніе въ Европъ, реформація и проистекшія отъ нея религіозныя войны, французская революція, владычество и наденіе Наполеона, борьба легитимизма съ либерализмомъ, всё эти важнъйшія событія европейской исторіи совершались виъ ея. Она принимала въ нихъ участіе издали, какъ второстепенный дъятель. Самая реформація, которая ближе всего ея коснулась, получила въ ней узкій, исключительный и совершению національный характеръ. Но стоя поодаль отъ борьбы, Англія стремилась къ соглашенію внутреннихъ своихъ элементовъ и тъмъ впесла существенное начало въ общечеловъческое развитіе. Она первая представила образецъ конституціонной монархін и сдёлалась постоянною опорою и убёжищемъ свободы. Выработанныя ею учрежденія не черезъ нее распространились въ Европъ, но она послужила типомъ для остальныхъ государствъ.

Ранчему утвержденію свободы содъйствоваль и составь народонаселенія Англіп. Во Франціи, въ Испаніи, въ Италіи, германскія дружины насъли на покоренныя латинскія племена. Между этими двумя элементами не было ничего общаго. Они представляли крайности общественнаго быта: привычку къ полиому подчиненію и безграничное господство личнаго права. Даже когда они постепенно слились другъ съ другомъ, эта первоначальная противоположность не исчезла. Вездъ существовало многочисленное подвластное население, надъ которымъ возвышалось феодальное рыцарство. Въ Германіи, побъдители и побъжденные не стояли такъ ръзко другъ противъ друга; но здъсь германское племя распадалось на множество отдёльныхъ отраслей, изъ которыхъ каждая жила своею особою, мъстною жизнью. Въ Англіи было несравненно болье единства. При покореніи Британіи Саксами, туземное население было почти совершенно истреблено. Саксы остались, какъ чистое племя, и когда ихъ въ послъдствіи покорили Норманны, то этотъ новый элементь не быль имъ совершенно чуждъ: у обоихъ были весьма близкіе другъ къ другу нравы, понятія и общественный быть. Победители и побежденные скоро

могли соединиться и вмёстё дать отпоръ грозившей имъ королевской власти.

Этому союзу обоихъ народовъ во имя общихъ правъ содъйствовалъ и племенной ихъ характеръ. Оба они были по происхожденію Германцы. Германское племя, главный дъятель въ исторіи среднихъ въковъ, искони носило въ себъ тъ противоположные элементы, которые. легли въ основание средневъковаго быта, подъляя между собою разпвоенный міръ — начала отвлеченнаго умозренія и личнаго права. Последнее выразилось преинущественно въ феодализме, первое въ императорской власти, имъвшей характеръ болъе нравственный, нежели нолитическій, болье всемірный, нежели національный. Въ противоположность Германдамъ, латинскія племена, по самому своему свойству, продолжая преданія классическаго міра, съ одной стороны вводять умозраніе вы болье тысныя и опредаленныя рамки, сы другой, подчиняють личность общему началу, стараясь привести къ единству противоположные элементы. У нихъ и свобода принимаетъ характеръ не столько личный, сколько политическій. Поэтому они являются главными представителями государственнаго развитія новаго времени; а такъ какъ исторія воздвигла государственный порядокъ на развалинахъ средневъковаго быта, то они составляютъ центръ историческаго развитія современнаго человічества. Однако и германские элементы не потеряли своего значения. Новое государство, въ отличіе отъ древняго, стремится къ полному развитію всёхъ человъческихъ силъ, а потому оба означенныя начала-личное и умозрительное, остаются существенными дъятелями въ общей исторической жизни народовъ. Изъ нихъ, разработка отвлеченныхъ идей выпала на долю собствение Нъмцамъ, развитие же личнаго права сдълалось принадлежностью другой отрасли Германцевъ, англо-саксонскаго племени, которое является преимущественнымъ представителемъ свободы. Оно создало и типъ аристократической свободы въ Англіи и чистую демократію въ Соединенныхъ Штатахъ.

Германцы наложили свою печать на весь средневъковой быть. Вездъ общество слагалось изъ разнообразныхъ силъ, изъ отдъльныхъ группъ, которыя развивались каждая особо и безпрерывно приходили въ столкновение другъ съ другомъ. Но въ Англіи, вслъдствіе означенныхъ причинъ, эти различные общественные элементы никогда не распадались и не обособлялись до такой степени, какъ на материкъ. Сословія

не могли получить здёсь такого рёзкаго и исключительнаго характера, какой они имъли въ другихъ земляхъ. Не будучи призываемо къ постоянной войнъ, лишенное мъстной власти, имъя надъ собою единое правительство, охраняющее порядокъ, дворянство рано потеряло свое чисто военное значеніе; а всл'ядствіе этого, не образуя особой касты, оно легче могло сблизиться съ другими сословіями въ общихъ интересахъ. Съ другой стороны, при слабомъ развитіи мъстной жизни, города никогда не могли достигнуть въ Англіи такого независимаго положенія, какъ на материкъ. Городскихъ движеній мы вовсе не видимъ; англійское городское сословіе въ средніе въка не играетъ самостоятельной роли, а идеть вслёдь за дворянствомъ. Наконецъ, и церковь, удаленная отъ Рима, имъла болъе національный характеръ, нежели въ остальной Европъ. Она не служила орудіемъ чужестранныхъ притязаній, а соединялась съ туземцами для достиженія мъстныхъ цълей. Конечно, честолюбіе Рима порой проявлялось и здъсь; доказательствомъ служитъ споръ Генриха II-го съ Оомой Бекетомъ. Но и въ этой борьбъ, остальное духовенство было за короля. Въ движеніи же, изъ котораго вышла Великая Хартія, духовенство, вийстй съ баронами, отстаивало права народа противъ королевской власти, не смотря на угрозы и повельнія папы.

Такимъ образомъ средневъковые элементы получили здёсь меньшее развитіе, нежели въ другихъ странахъ; но это самое содъйствовало большей ихъ прочности. Между нимине было той внутренней борьбы, которая во многихъ государствахъ повела къ совершенному уничтоженію сословій и къ замѣнѣ корпоративныхъ союзовъ общественнымъ бытомъ, основаннымъ на гражданскомъ равенствъ. Дъйствуя дружно, различныя общественныя группы дёлали другъ другу уступки, признавая обоюдныя права. Новое государственное устройство установилось, не разрушениемъ стараго порядка, а соединениемъ разпородныхъ частей, связанныхъ общею связью. Англійскія учрежденія до сихъ поръ, во многихъ отношеніяхъ, носять на себъ этоть характеръ. Средневъковыя формы и начала проглядывають въ нихъ на каждомъ шагу; старинная германская корпоративная жизнь, вездё уступающая новому общественному строю, здёсь имбеть еще крепкіе корни. Вообще, государственный быть новаго времени гораздо менье отразился на Англіп, нежели на державахъ европейскаго материка.

На этомъ основано и могущество англійской аристократіи, которая

въ средніе въка была преобладающею силою и сохранила свое значеніе по настоящаго времени. На материкъ, низшія сословія вступили въ союзъ съ королевскою властью; они служили ей главною опорою въ ея борьбъ съ вельможами и въ ея стремлении къ владычеству. Результатомъ этого движенія было установленіе равенства посредствомъ самодержавія. Въ Англіи не было ничего подобнаго. Городское сословіе шло вслъдъ за аристократією и охотно уступало ей первое мъсто, довольствуясь тёмъ, что его права и его свобода охранялись закономъ, что и оно имъло долю участія въ управленіи. Аристократія была главною руководительницею народа въ утверждении парламентскаго владычества. Она сообщила политическому быту то единство, которое въ другихъ странахъ истекало изъ бюрократіи. Поэтому Англія осталась самою аристократическою страною въ Европъ. На ней отражаются и всъ преимущества и всъ недостатки аристократическаго правленія. Въ этомъ отношеніи, она занимаеть въ повой исторіи такое же мѣсто, какое въ древней принадлежало Риму. И здесь и тамъ, аристократія не была исключительною обладательницею верховной власти, но съ раннихъ поръ допускала рядомъ съ собою и демократические элементы, которые, получая большее и большее развитіе, пріобръли наконецъ перевъсъ Въ Англіи, къ эгому присоединилось начало монархическое, что и произвело въ ней то сочетание всёхъ трехъ основныхъ элементовъ государства, другъ друга воздерживающихъ и уравновъшиваюшихъ, о которомъ мечтали и древніе мыслители и повые. Но это сочетаніе явилось не плодомъ искусственныхъ соображеній, а результатомъ историческаго развитія. Всё эти три силы, естественнымъ путемъ возникшія изъ общественнаго быта среднихъ въковъ, выросли рядомъ, каждая на своей почвъ, и посредствомъ взаимнаго соглашенія соединились въ общемъ устройствъ.

Англійская конституція носить на себѣ поэтому характерь совершенно историческій, исключающій возможность подражанія. Политическая свобода у другихъ народовъ имѣетъ весьма недавнюю исторію. Средневѣковыя представительныя учрежденія большею частью пали, не оставивъ по себѣ и слѣда; новыя возникли на новой почвѣ. Англійская конституція, напротивъ, имѣетъ корни въ глубокой древности; представительныя учрежденія, не смотря на временное ослабленіе, пикогда не исчезали здѣсь совершенно, а тяпутся непрерывною нитью отъ начала среднихъ вѣковъ до настоящаго времени. Хотя не-

возможно искать конституціоннаго устройства у Англо-Саксовъ, какъ дѣлали нѣкоторые либеральные изслѣдователи, которые старались подкрѣпить народныя права авторитетомъ древности, однако пѣтъ сомнѣнія, что даже и англо-саксонскія учрежденія вошли, какъ существенный элементъ, въ образованіе представительнаго устройства Англіи.

Историческій ходъ быль здёсь тоть же самый, который мы обозначили выше, говоря о развитіи представительныхъ учрежденій въ Европъ. Англо-саксонскій періодъ соотвътствуетъ первой, дружинной и алодіальной эпохѣ средневѣковой исторіи. Какъ французскіе монархи сбирали дружинниковъ на мартовское или майское поле и совъщались съ знатнъйшими изъ иихъ, такъ и англо-саксонскіе короли имъли свой витенагемотъ - собраніе мудрыхъ, еписконовъ, аббатовъ и королевскихъ тановъ, съ совъта которыхъ они ръшали общественныя дъла. Это было не народное представительство, а аристократическое собраніе; но оно заключало въ себъ зачатки будущаго нарламента и служило гарантією тёхъ правъ, которыя въ послёдствіи легли въ основаніе англійской свободы. Изъ этой эпохи идеть уже мысль, что законъ не можетъ быть измѣненъ одностороннею волею короля. Англо саксонское праве осталось неприкосновеннымъ наслъдіемъ англійскаго парода. Даже послѣ завоеванія, норманскіе короли постоянно повторяють объщание сохранять законы Эдуарда Исповъдника. Отсюда возникло англійское общее право (common law), которое развивалось юристами и не подлежало не только отмёнё, но даже и временному пріостановленію указами королей. Въ періодъ самаго сильнаго развитія монархической власти, когда статуты, установленные съ согласія парламента, отмінялись прокламаціями, дійствіе послідних в никогда не простиралось на общее право. Наконецъ, Англо - Саксы положили основание устройству графствъ, которыхъ представители сдълались въ последстви однимъ изъ главныхъ составныхъ элементовъ нижней палаты. На собрание графства (county court), подъ предсъдательствомъ епископа, альдермана или шерифа, сходились всъ свободные люди, препмущественно для суда, который производился знативишими лицами, танами. Въ последствии, судъ исчезъ, но собрания графства остались и сдёлались первыми избирательными коллегіями для представительства въ парламентъ.

Это алодіально-дружинное устройство мало по малу принимаєть феодальныя формы, необходимыя въ то время для прочности общест-

венной связи. Каждый свободный человькъ долженъ избирать себъ лорда и состоять въ его службъ. Могущество аристократіи вслъдствіе этого растетъ; между нею и королями возгарается борьба, которая, къ концу англо-саксонскаго періода, повела къ утвержденію власти вельможъ въ отдъльныхъ графствахъ. Наконецъ, съ пресъченіемъ королевской династіи смертью Эдуарда Исповъдника, аристократія, въ лицъ Гарольда, вступаетъ на престолъ. Но здъсь внезапное событіе — завоеваніе Англіи Норманнами, полагаетъ конецъ англо-саксонскому владычеству и становится началомъ инаго порядка вещей.

Въ Нормандіи, феодализмъ достигъ въ это время полнаго развитія. Съ завоеваніемъ, онъ былъ цѣликомъ перенесенъ и вь Англію, которая разомъ превратилась въ феодальную страну. Однако здѣсь были существенныя особенности, которыя опредѣлили характеръ дальнѣйшаго развитія учрежденій и отличіе англійскаго быта отъ господствовавшаго на материкъ.

Главною характеристическою чертою установленного Норманнами порядка было спльное развитие королевской власти. Вильгельмъ Завоеватель хотъль предупредить усиление могучихъ вассаловъ, кото рые могли стать соперниками короля. Съ этою цёлью, онъ не только сосредоточилъ въ своихъ рукахъ такія громадныя владёнія, передъ которыми исчезала сила отдёльных вельможь, но раздавая лены, онъ позаботился о томъ, чтобы знативйшіе вассалы нолучили земли, разсъянныя въ разныхъ мъстахъ. Эта дробность имъній лишала аристократію всякой возможности утвердиться въ областяхъ, пріобръсти кръпкую основу для мъстнаго могущества. Король не допускалъ и частныхъ войнъ; онъ не дозволялъ даже построенія замковъ, которыми быль усъянь европейскій материкь. Вся полиція сосредоточивалась въ его рукахъ; онъ же держалъ и судъ, съ правомъ произвольнаго денежнаго наказанія, вслёдствіе чего вотчинные суды бароновъ никогда не могли получить въ Англіи значительнаго развитія. Наконецъ, Вильгельмъ Завоеватель заставилъ даже низшихъ вассаловъ, которые держали свои земли подъ рукою королевскихъ ленниковъ, принести себъ присягу, какъ верховному господину, установляя такимъ образомъ непосредственную связь между королемъ и всеми военными людьми, тогда какъ феодальный порядокъ вообще основывался на ісрархическомъ подчиненій низшихъ высшимъ. Однимъ словомъ, онъ воспользовался всёми мёстными условіями, всёми

выгодами своего положенія, чтобы усилить свою власть и ослабить бароновъ.

Но это могущество короля вызвало соотвётствующій отпоръ съ противоположной стороны. Безсильные въ одиночку, бароны соединились для общаго дёйствія, для поддержанія своихъ правъ. Изъ этого союза образовалась такая плотная аристократія, какой никогда не было на материкъ. Тамъ короли боролись съ тёмъ или другимъ могучимъ вассаломъ, но соединеніе всёхъ, и притомъ постоянное, было дёломъ неслыханнымъ. Мёстныя условія Англіи, въ особенности отсутствіе областной жизни, содёйствовали этой связи. Всё попытки бароновъ утвердить свое могущество инымъ путемъ оказывались тщетными. Во времена междоусобной войны между Стефаномъ и Матильдою, вслёдствіе временнаго ослабленія королевской власти, вся Англія покрылась замками; начались частныя войны. Но съ водвореніемъ порядка при Генрихъ ІІ-мъ, все это опять прекратилось; замки были срыты, частныя войны сдёлались невозможными по объявленіи общаго королевскаго мира.

Это соединеніе бароновъ въ отпоръ королямъ произошло не вдругъ. На первыхъ порахъ послѣ завоеванія, феодальные владѣльцы, вмѣстѣ съ королями, стараются подавить возстанія Саксовъ и упрочить свое господство. Короли собпраютъ ихъ на празднества, трижды въ году, и здѣсь совѣщаются съ ними объ общихъ дѣлахъ. Въ хартіи Генриха 1-го сказано, что онъ даруетъ народу законы Эдуарда Исповѣдника, измѣненные его отцемъ съ согласія бароновъ. Значеніе этихъ совѣщаній усилилось во время спора Генриха II-го съ Фомой Бекетомъ. Король искалъ поддержки и въ духовенствѣ и въ свѣтскихъ чинахъ. Отсюда преизошли собранія Кларендонское и Норсамитонское, гдѣ постановлены были общія правила объ отношеніи свѣтской власти къ церковной.

Однако подобныя законодательныя собранія были исключеніемъ; они вызывались чрезвычайными обстоятельствами. Вообще же, въ этотъ первоначальный періодъ норманскаго владычества, парламентъ еще не образовался, не сдёлался необходимымъ органомъ общественныхъ потребностей. Феодализмъ мало способствовалъ развитію общаго законодательства. Онъ держался не общими постановленіями, а твердою системою частныхъ правъ, весьма опредёленныхъ, не подлежавшихъ измёненію. Главиая задача состояла въ охраненіи этихъ

правъ. Отсюда, при каждомъ новомъ царствованіи, грамоты, подтверждающія права и отмъняющія злоупотребленія. Если хартія Вильгельма Завоевателя не совсёмъ достовёрна, то несомийна подлинность грамотъ Генриха I-го и Генриха II-го. Частое подтверждение правъ было тъмъ необходимъе, что въ эту эпоху смутъ и насилія, они ностоянно нарушались. Имая въ рукахъ громадную силу, при отсутствии всякихъ сдержекъ, короли безпрерывно употребляли власть свою во зло. Пока нужно было держать въ подчинении покоренное племя, насиліе устремлялось главнымъ образомъ въ эту сторону. Но когда завоевание упрочилось, произволь обратился и на вассаловъ, къ чему подавали поводъ значительныя феодальныя права англійскихъ королей. Злоупотребленія достигли высшей степени при Іоаннъ Безземельномъ; но тутъ они нашли себъ преграду. Бароны имъли уже случай испытать свою силу; въ отсутствіи Ричарда I го, предиринявшаго крестовый походъ, они съ помощью того же Іоанна, низложили канцлера, оставленнаго во главъ управленія. Теперь союзъ ихъ обратился противъ самого короля. Съ ними соединилась и церковь, не смотря на то, что папа стоялъ за Іоанна, который призналъ себя его вассаломъ. Архіепископъ Кентерберійскій, Стефанъ Лангтонъ, былъ главнымъ предводителемъ оппозиціп. Іоаннъ долженъ былъ уступить. Въ 1215-мъ году, на равнинъ Роннимидъ, онъ подписалъ Великую Хартію, первый намятникъ англійской свободы.

Великая Хартія содержить въ себѣ подтвержденіе всѣхъ тѣхъ правъ, которыми пользовались свободные люди того времени, и которыя лежали въ основаніи средневѣкъваго порядка. Она простирается на всѣ свободныя сословія, на феодальныхъ владѣльцевъ, высшихъ и низшихъ, на горожанъ и вообще на свободныхъ людей; только духовенство получило отдѣльную грамоту. Главное значеніе Великой Хартіи состоитъ именно въ томъ, что она имѣетъ характеръ не сословный, а общій; она содержитъ въ себѣ постановленія не для однихъ бароновъ, а для всѣхъ, ибо всѣ равно страдали отъ королевскаго произвола и соединились для совокуннаго отпора.

Бароны выговорили себѣ отмѣну всѣхъ злоупотребленій по феодальному праву: грабительства при опекахъ, пасильственныхъ замужествъ, незакопныхъ поборовъ, произвольныхъ конфискацій. Король, по ленному обычаю, имѣлъ право взимать подать въ извѣстныхъ случаяхъ: онъ бралъ relevium при перемѣпѣ владѣльца; ему давались пособія въ случать взятія его въ плты, замужества старшей дочери и возведенія въ рыцари старшаго сына. Въ замты личной службы, можно было налагать особую подать, Scutagium, но не иначе, какъ съ согласія владтльцевъ. Это право согласія, которое сдталось главнымъ орудіемъ англійской свободы, именно подтверждается Великою Хартією. Никакая подать, сказано въ ней, сверхъ обычныхъ пособій, не можетъ быть взимаема съ вассаловъ безъ согласія общаго совта королевства. Для этого король долженъ приглашать поименно архієпископовъ, епископовъ, аббатовъ, графовъ и великихъ бароновъ; остальныхъ же непосредственныхъ вассаловъ созывать общимъ предписаніемъ къ правителямъ графствъ. Это — первые зачатки парламента и первый шагъ къ раздтленію его на двт палаты.

Города, которые въ это время значительно усилились и размножились, также получили подтвержение своихъ грамотъ и привилегий. Иностраннымъ купцамъ позволено было свободно разъвзжать и торговать по всему государству. Но важивйшія постановленія Великой Хартіп относятся къ личной свободь и къ гарантіямъ правильнаго суда. Сюда принадлежитъ прежде всего та знаменитая статья, которою личная свобода каждаго Англичанина ставится подъ защиту закона: «ни одинъ свободный человъкъ да не будетъ арестованъ, ни заключенъ въ тюрьму, ни лишенъ собственности, ни объявленъ внѣ закона, ни подверженъ изгнанію, и мы на него не нойдемъ и никого на него не пошлемъ, иначе, какъ но суду его равныхъ, или по закону земли». Затёмъ король обязывается никому не отказывать въ правосудін и не дёлать проволочекъ. Устраняются излишніе штрафы, доводившіе людей до разоренія; бароны не иначе могуть быть оштрафованы, кагъ по суду равныхъ и соразмърно съ преступленіемъ. Судьи должны ежегодно дёлать свои объёзды, и кромётого, въ Вестминстерё долженъ находиться постоянный судъ, не сестоящій при особѣ короля, и не слъдующій за нимъ въ его путешествіяхъ.

Эгими постановленіями опредёлялись права свободных людей; но противъ безпрерывных насплій нужна была болье двиствительная гарантія, необходимо было учрежденіе, которое полагало бы преграду нарушеніямъ права. Оно было установлено въ духв среднихъ въковъ, представлявшихъ борьбу враждебныхъ другъ другу силъ. Двадцать пять бароновъ, въ томъ числъ меръ города Лондона, объявлены были хранителями Великой Хартіи. Въ случав нарушенія ея королемъ, они

должны требовать возстановленія права отъ самого монарха или отъ судей; если же имъ будетъ отказано въ просьбъ, они могутъ, вмъстъ съ общинами всей земли, которыя обязаны принести имъ присягу въ повиновеніи, употребить противъ короля принудительныя средства, именно: отнять у него замки, земли, владънія, и прибъгать ко всякимъ другимъ способамъ принужденія, исключая посягательства на его особу, а также на королеву и ихъ дътей; когда же они получатъ удовлетвореніе, они должны повиноваться, какъ прежде.

Эта гарантія очевидно была несостоятельна. Она заходила слишкомъ далеко и водворяла организованную анархію. Король ставился въ полную зависимость отъ бароновъ. Сильная власть, какъ та, которою обладали англійскіе монархи, не могла этому подчиниться. И точно, Іоаннъ, какъ скоро собрался съ силами, отмѣнилъ Великую Хартію, объявилъ войну баронамъ и припудилъ ихъ искать помощи у Франціи. Смерть его положила конецъ борьбѣ. Послѣ него остался малолѣтній сынъ, котораго нечего было опасаться. Правитель государства, герцогъ Пемброкъ, старался возстановить миръ; онъ привлекъ къ себѣ бароновъ, подтвердивъ Великую Хартію. Однако здѣсь были опущены всѣ гарантіи: не только устраненъ былъ совѣтъ двадцати пяти, но и самая статья, которою требовалось созваніе парламента, была исключена, вслѣдствіе возникшихъ затрудненій.

Скоро борьба возобновилась. Для огражденія свободы недостаточно было одной Хартіи. Права, не обезпеченныя учрежденіями, слишкомъ легко подвергаются нарушенію, особенно тамъ. гдт самый общественный быть вызываеть на произволь. «Норманское управленіе, говорить Галламъ, болте походило на битву дикихъ звтрей, въ которой сильнтитій береть лучтій кусокь, нежели на систему, основанную на началахъ общей пользы». Великая Хартія подтверждалась болье тридцати разъ и также постоянно нарушалась королями. Эти подтвержденія служили только средствомъ сохранить въ обществъ сознание права, не дать упрочиться незаконнымъ обычаямъ. Настоящее обезпеченіе могъ доставить одинъ парламентъ. Поэтому уже при Генрихѣ III-мъ, бароны снова требують созванія чиновь. Долгольтнее царствованіе этого слабаго короля наполнено борьбою съ вассалами. Они не разъ заставляли его изгонять своихъ совътниковъ. Въ 1258-жъ году, они вынудили у него согласіе на преобразованіе королевства, и съ этою цълью назначили комитетъ реформаторовъ, который забралъ всю

власть въ свои руки. Когда же, наконецъ, король захотълъ избавиться отъ этой опеки, вспыхнула междоусобная война, въ которой королевская партія потерпъла полное пораженіе. Самъ Генрихъ и его сынъ были взяты въ плънъ, правленіе перешло въ руки бароновъ, которыми предводительствовалъ Симонъ Монфортскій, графъ Лейстеръ.

Первымъ последствиемъ победы вельможъ было созвание парламента; но уже не съ прежнимъ, чисто феодальнымъ характеромъ, а на болъе широкихъ основахъ. Парламентъ существовалъ и до того времени; въ важныхъ дёлахъ, особенно при перемёнё законовъ, король, какъ мы видели, совещался съ великими баронами, созывая техъ или другихъ, по усмотрѣнію. Для чрезвычайныхъ налоговъ нужно было и болъе общее совъщаніе. Но все это ограничивалось феодальными владёльцами, которые одни не подлежали податямъ безъ своего согласія. Съ городовъ король имфлъ право взимать налоги по произволу. А такъ какъ города были главнымъ средоточіемъ богатства, то короли часто могли обходиться безъ пособія остальныхъ. При совокупной дъятельности, при общемъ отпоръ произволу, нужно было распространить на всё сословія право согласія на подати; этимъ только парламентъ могъ получить прочныя основы. Съ этою цёлью, графъ Лейстеръ въ 1246-мъ году созвалъ на общее совъщание не только представителей рыцарства, но и депутатовъ отъ городовъ. Это было настоящее рожденіе англійскаго парламента. Не задолго передъ тъмъ, въ 1255-мъ году, въ первый разъ упоминается и призывъ низшаго духовенства къ общему совъту. Парламентъ былъ въ полномъ составъ.

На этотъ разъ онъ существовалъ недолго. Торжество бароновъ было непродолжительно. Распри между главными ихъ предводителями, Лейстеромъ и Глостеромъ, дали снова перевъсъ королевской партіи. Лейстеръ былъ убитъ въ сраженіи; но начатое имъ дѣло не погибло. При Эдуардѣ І-мъ, созваніе городскихъ депутатовъ становится постояннымъ правиломъ. Въ это же время, Подтвержденіемъ Хартій 1297-го года, король окончательно отказался отъ права произвольнаго взиманія податей. Одиако и здѣсь было сдѣлано исключеніе, которое отворило двери дальнѣйшимъ злоупотребленіямъ. Въ грамотѣ сказано было: «податей, кромѣ должныхъ и обычныхъ». Но что разумѣть подъ этими словами, оставалось неопредѣленнымъ. Самъ Эдуардъ самовольно наложилъ таможенную пошлину, а его преемники,

отличая внёшнія подати отъ внутреннихъ, сохраняли за собою право налагать первыя, отказываясь только отъ произвольнаго взиманія послёднихъ. Эдуардъ ІІІ-й выговариваль себё право налагать подати и въ случаяхъ великой пужды, для защиты государства, право, которое въ послёдствій сдёлалось источникомъ замёчательныхъ споровъ между королемъ и парламентомъ. Короли скоро изыскали и другіе способы обходить законъ: вмёсто налоговъ, они вымогали подарки или заключали насильственные займы. Встрёчаются даже случаи произвольнаго наложенія настоящихъ податей. Все это истекало изъ духа времени, въ которомъ, какъ говоритъ Галламъ, господствовала болёе сила, нежели законъ.

Однако упорная борьба за свободу принесла свою пользу. Злоупотребленія становятся ріже. Царствованіе Эдуарда І-го, составляющее эпоху въ исторіи англійскаго законодательства, было вийсти съ тимъ временемъ болъе прочнаго утвержденія правъ и постояннаго водворенія представительных учрежденій. Это было тімь важніе, что Эдуардъ, въ отличіе отъ отца и дъда, быль однимъ изъ наиболъе энергическихъ и даровитыхъ англійскихъ монарховъ. Но союзъ бароновъ быль сильнее самаго прозорливаго, деятельнаго и могущественнаго короля. Послё долгой борьбы, графы Гирфордь и Норфолькъ заставили его преклониться передъ закономъ и даровать Подтверждение Хартій. Не мудрено, что въ убъжденіи современниковъ, аристократія стояла наровит съ монархомъ, если не выше его. Юристъ Брактонъ, который жиль въ концъ царствованія Генриха III-го, утверждаеть, что король подчиненъ не только закону, отъ котораго заимствуетъ свою власть, но и собранію бароновъ; ибо, говорить онъ, «они называются его товарищами, а кто имъетъ товарища, имъетъ и господина, и еслибы король не носилъ на себѣ узды, то есть закона, они должны бы были наложить на него узду». Это была борьба двухъ силъ, стоявшихъ во главъ средневъковаго общества, и въ настоящую эпоху перевъсъ склонялся на сторону бароновъ, которые имъли за себя могучаго союзника — парламенть, составленный изъ представителей отъ всёхъ сословій.

Эти сословія, какъ вездѣ, были духовенство, дворянство и города. Первоначально, каждое изъ нихъ засѣдало особо, и отдѣльно отъ другихъ изъявляло согласіе на пособія. Такъ, въ 1295-иъ году, бароны и рыцари дали королю одиннадцатую часть своихъ доходовъ, духовен-

ство десятую, города седьмую. Но уже въ половинъ ХІУ-го въка произошла весьма знаменательная перемёна: рыцарство отдёлилось отъ высшаго дворянства и присоединилось къ горожанамъ. Причины этого перемъщенія заключались въ самомъ составъ и характеръ сословій въ Англіи. Съ одной стороны, существовала огромная разница въ значеніи великихъ бароновъ и шизшихъ рыцарей. Первые были постоянными политическими дъятелями, непремънными совътниками короля. Во всёхъ важныхъ дёлахъ, они, вмёстё съ знатнымъ духовенствомъ, призывались на совъщаніе. Поэтому и на общемъ парламенть, гдъ, кромъ пособій, шла ръчь обо всъхъ государственныхъ дълахъ, они должны были образовать особую палату. Могущественная аристократія выдълилась такимъ образомъ изъ общаго состава дворянства, а это должно было облегчить сліяніе послёдняго съ низшими классами. Съ другой стороны, рыцарство въ Англіи не отдёлялось отъ горожанъ такими ръзкими чертами, какъ въ остальной Европъ. На материкъ, дворянство было чисто военнымъ сословіемъ; оно отличалось отъ другихъ и нравами, и понятіями и правами. «Дворянство, говорило французское рыцарство на генеральныхъ штатахъ 1484-го года, привыкло давать не деньги, а удары копьемъ. Каждому свое назначение: духовенству молиться, дворянству биться на войнь, третьему сословію платить деньги, и все это для общей пользы». Англійское дворянство, напротивъ, не несло военной службы, а платило подати. Причина этого различія лежала въ самонъ географическомъ положеніи Англіи. Войны велись большею частью за моремъ; походы требовали продолжительнаго времени. Для этого совершенно недостаточны были феодальныя ополченія, которых служебныя обязанности ограничивались сорока днями. Потому англійскіе короли рано стали употреблять наемное войско и превращать военныя повинности вассаловъ въ денежныя пособія. У рыцарей и горожань установились такимь образомь общія податныя обязанности, которыя послужиля имъ точкою соединенія. И тъ и другіе сзывадись въ парламентъ для одного дъла, для согласія на пособія; и тъ и другіе посылали для этого своихъ представителей, тогда какъ лорды являлись лично и трактовали съ королемъ обо всъхъ дълахъ. Къ этому присоединились и другіе поводы къ сближенію. Не отличаясь отъ другихъ сословій правами и обязанностями, рыцарство не имъло и особеннаго рода собственности. Кръпостное право рано исчезло въ Англіи, а земли свободно переходили

изъ рукъ въ руки. Не подлежа личнымъ военнымъ повинностямъ, рыцарскіе лены могли продаваться постороннимь, и новые владільцы, облагаемые податьми, пріобрътали черезь это участіе въ представительствъ. Поэтому, избирательное право въ графствахъ, которое пер воначально принадлежало одному рыцарству, распространилось въ последстви на всехъ свободныхъ собственниковъ (freeholders), то есть на владъльцевъ рыцарскихъ или свободныхъ земель. При Генрихъ VI мъ было опредълено, что право голоса принадлежитъ всъмъ фригольдерамъ, имъющимъ сорокъ шиллинговъ дохода. Отсюда произошло то важное последствіе, что англійское дворянство не могло образовать изъ себя замкнутаго сословія съ опредёленными правами и привилегіями. Оно слилось съ совокупностью свободныхъ землевладъльцевъ въ общемъ составъ графства. Съ другой стороны, и города не выдълялись ръзко изъ графства. Немногіе изъ нихъ образовали совершенно отдёльные административные округи. Большею частью они, по крайней мёрё въ нёкоторыхъ отношеніяхъ, подчинялись общему управленію; иногіе даже вовсе не имъли корпоративнаго устройства, а входили въ составъ графства. По всёмъ этимъ причинамъ, сословное представительство въ Англіп получило совершенно особенный характеръ. Три сосмовія остались, но уже не духовенство, дворянство и города, а духовенство, лорды и общины. Изъ нихъ, духовенство не составляло въ парламентъ особой палаты. Высшее, принадлежа къ совътникамъ короля, соединилось съ свътскими лордами; низшее же совершенно отнало, потому что судилось своими законами и давало свои пособія, отдёльно отъ другихъ. Духовенство имъло для этого свое собраніе, такъ называемую конвокацію, которая раздёлялась на двё палаты, обсуждала церковные законы и до половины XVII-го въка сама облагала себя податьми. Остальныя сословія образовали парламенть, который точно также раздълился на двъ палаты, верхнюю и нижнюю, одну съ аристократическимъ, другую съ демократическимъ характеромъ.

Эта перемина совершилась сама собою, силою вещей; между тимъ, ничто такъ не содийствовало упроченію парламентскаго могущества. Вмёсто разрозпенныхъ интересовъ, непзбижныхъ при сословномъ представительстви, явилась возможность дружной диятельности. Аристократія стояла здись на первомъ плани, давая политики единство и направленіе. Она находила сильнийшую поддержку въ рыцарстви, которое связывалось съ нею и нравами, и интересами и родствомъ.

Рыцарство же, въ теченіе всего средневѣковаго періода, было главнымъ дѣятелемъ въ нижней палатѣ; горожане слѣдовали за нимъ, подчиняясь его внушеніямъ. При такой тѣсной связи сословій, великіе бароны могли сдѣлать парламентъ главнымъ орудіемъ своихъ цѣлей. Со времени установленія общаго представительства, сюда переносится настоящее поприще борьбы между королемъ и аристократією, а вслѣдствіе этого власть парламента ростетъ болѣе и болѣе.

Первоначальное значение парламента состояло въ гарантии правъ, въ согласіи на пособія. По силою вещей, этотъ тъсный юридическій характеръ мало по малу расширился до участія во всёхъ общественныхъ дёлахъ. Кому принадлежитъ право давать или не давать деньги, тотъ неизбъжно становится соучастникомъ всего управленія. При развитіи общественныхъ потребностей, при внъшиихъ войнахъ, которыя велись англійскими королями, послёдніе должны были безпрерывно прибъгать къ помощи сословій. Но при всякомъ новомъ требованіи, естественно раждался вопросъ: точно ли прежнія пособія истрачены на общественныя нужды? Фицансовый контроль являлся необходимымъ дополненіемъ права облагаться податьми. Отсюда два начала, которыя въ настоящій періодъ не получили еще полнаго развитія, но которыя обозначають постепенное расширеніе правъ народнаго представительства: съ одной стороны, пособія получають опредъленное назначение, съ другой, парламентъ домогается отчета въ издержкахъ, а иногда ставитъ даже своихъ довфренныхъ людей для израсходованія собранных суммъ. Затёмъ, такъ какъ деньги требуются большею частью для войны, то съ обсуждениемъ необходимости пособій естественно соединяются пренія о войнъ и миръ. Сами короли неръдко представляли эти дъла на судъ палатъ, желая пріобръсти ихъ опору; ибо, разъ давши согласіе на войну, парламентъ тъмъ самымъ обязывался ее поддерживать, снабжая правительство достаточными средствами. Но именно поэтому, падата общинъ первоначально отказывалась отъ обсужденія этихъ вопросовъ, не желая принять на себя подобисе обязательство. Однако естественная связь вещей мало по малу ввела пренія о войнъ и миръ въ составъ парламентскихъ правъ. Трактаты неръдко представлялись даже на утверждение парламента.

Еще ближе было поползновение воспользоваться своими нравами для устранения всякихъ злоупотреблений, безпорядковъ и неудобствъ,

стъ которыхъ страдали граждане. Съ половины XIV-го столътія, при открытіш каждаго парламента, общины подають королю прошеніе. съ изложениемъ своихъ жалобъ и требований. Удовлетворение ихъ неръдко ставится условіемъ согласія на пособія. Между королемъ и представительствомъ происходилъ иногда настоящій торгъ. Одна сторона старалась вынудить уступку, другая употребляла всё средства, чтобы ея избъгнуть. Сь этою цълью, короли обыкновенно давали отвътъ на прошенія только по окончаніи засъданій, когда денежный вопрось быль уже рашень; парламенть же, съ своей стороны, настаиваль на томъ, чтобы отвёть предшествоваль преніямъ о пособіяхъ. Такія же пререкапія происходили и относительно тіхъ постановленій, которыя издавались по просьбѣ парламента. Обыкновенно они писались судьями и совътниками короля и обнародывались отъ его имени, когда палаты были уже распущены. При этомъ неръдко оказывалось, что законъ вовсе не соотвётствовалъ желаніямъ представителей; первоначальныя ихъ требованія измінялись въ правительственной редакціи. Но съ новымъ парламентомъ возникали новыя жалобы, представители настаивали на удовлетворении. Для устраненія произвола въ составленіи законовъ, при Генрих в УІ-мъ устано вился обычай, вмъсто прошеній, представлять совершенно готовые уже проекты, которые нуждались только въ утверждении короля. Это было начало настоящей законодательной власти, которая однако въ разсматриваемый нами неріодъ не получила еще надлежащей опредъленности. Хотя и существовало нравило, что статуты не могутъ быть издаваемы иначе, какъ съ согласія парламента, но король могъ дълать законныя постановленія и личными указами; различіе же между статутами и указами не было опредълено. Парламентъ пытался иногда ограничить въ этомъ отношенін королевскую власть. При Ричардъ ІІ-мъ, общины просили его не издавать указовъ, противныхъ общему праву, статутамъ и обычаямъ; но король отвъчалъ на это уклончиво. Преемники его постоянно приписывали себъ право освобождать по усмотрънію отъ исполненія статутовъ, а иногда даже отмъняли ихъ совершенно.

Но парламентъ не ограничивался просьбами объ исправлении законовъ и объ устранении злоупотреблений. Если существовали поводы къ жалобамъ, то были и виновники—лукавые совътники, которые злоупотребляли довъріемъ монарха и притъсняли подданныхъ. Защи-

щая права народа, парламентъ присвоилъ себъ право обвиненія и суда надъ государственными сановниками, на которыхъ падала отвътственность за дурное управленіе. Это право было добыто тъмъ же путемъ, какимъ вырваны были у королей хартіи о правахъ, силою оружія. Мы видёли, что бароны заставили Генриха III-го удалить своихъ совътниковъ. Тоже повторилось и при Эдуардъ ІІ-мъ. Любимецъ его, Гавестонъ, навлекъ на себя общую ненависть. Бароны не разъ требовали его удаленія; король уступалъ необходимости, по опять призываль его къ себъ. Наконець, бароны прибъгли къ оружію, заставили короля б'яжать, и взявши Гавестона въ плёнь, казнили его смертью. Точно также игнаны были и другіе любимцы Эдуарда, Спенсеры. Но когда парламентъ получилъ большую власть и сдълался главнымъ поприщемъ борьбы, вооруженное возстаніе замънилось парламентскимъ обвиненіемъ. Короли и здъсь уступали силъ и тъмъ освящали обычай. Первый примъръ такого обвиненія встръчается въ концъ царствованія Эдуарда III-го, когда противъ стараго короля образовалась сильная оппозиція подъ предводительствомъ сына его, знаменитаго Чернаго Принца. Два дорда и четыре купца, которые участвовали въ администраціи, были преданы суду по обвиненію нижней палаты. Впрочемъ, народное представительство служило здёсь не болёе, какъ орудіемъ въ чужихъ рукахъ. Это видно изъ того, что немедленино послъ смерти Чернаго Принца, дъло приняло совершенно иной обороть: обвиненные были выпущены; ораторъ палаты, напротивъ, подвергся тюремному заключенію, и новый парламентъ отмънилъ постановленія прежняго.

Наконецъ, парламентъ принималъ непосредственное участіе и въ тъхъ неоднократныхъ революціяхъ, къ которымъ приводила борьба королей съ баронами. Въ этомъ отношеніи, замѣчательны царствованія Эдуарда ІІ-го и Ричарда ІІ-го. Мы видѣли казнь Гавестона, изгнаніе Спенсеровъ; но этимъ не ограничились притязанія бароновъ. Въ 1310-мъ году, когда король, вслѣдствіе безразсудной расточительности, долженъ былъ прибѣгнуть къ созванію чиновъ, бароны явились въ собраніе съ оружіемъ и заставили короля передать всю власть комитету лордовъ распорядителей (ordainers), облеченныхъ довѣріемъ парламента. Безъ ихъ согласія, онъ не могъ ни предпринимать войны, ни выѣзжать изъ государства, ни назначать сановниковъ, ни раздавать милостей. Парламентъ долженъ былъ созываться однажды въ годъ и

даже чаще, если нужно. Это учреждение, калъ и то, которое было установлено Великою Хартіею, не могло удержаться. Эдуардъ ІІ-й усивлъ возстановить свою власть; глава бароновъ, графъ Ланкастеръ, былъ казненъ, и новый парламентъ отмънилъ веъ постановленія лордовъ распорядителей. Но и торжество короля было непродолжительно; скоро онъ былъ сверженъ съ престола и погибъ въ темницъ.

Еще болье проявилось участие парламента въ событияхъ царствованія Ричарда II-го. Главнымъ д'ятелемъ является здісь честолюбивый его дядя, герцогъ Глостеръ, въ союзъ съ нимъ епископъ Арондель. Цёль вельможъ состояла въ пріобрётеніи власти; орудіемъ служиль имъ парламенть. Первымъ ихъ дъломъ было обвинение канцлера, графа Соффолька, который стояль во главъ управленія. Онъ быль осужденъ парламентомъ и заключенъ въ тюрьму. Затемъ парламентъ потребоваль установленія коммиссіи для преобразованія королевства, и когда король на это не соглашался, ему объявили, что вельможи и народъ имъютъ право свергнуть его съ престола и выбрать другаго. Ричардъ принужденъ былъ уступить; составлена была коммиссія лордовъ, во главъ которыхъ стояли Глостеръ и Арондель. Правленіе перешло въ ихъ руки; за королемъ осталось одно только ими. Однако онъ не считаль себя побъжденнымь. Вь тайномь совъщании, онь отобраль митнія судей, которые ртшили, что дтйствія лордовъ противны зако. намъ и правамъ короля. Это решение немедленно дошло до свъвраждебной партіи, и тогда поднялась буря. Парламенть объявиль судей измённиками; верховный судья быль повёшень, другіе изгнаны. Сторонники короля, которые пытались поднять оружіе въ его пользу, были побъждены; нёпоторые изъ нихъ также подвергансь изгнанію, другіе казнены. Торжество Глостера было полное. Однако не надолго. Неожиданно, в роятно вслудствіе раздоровъ между вельможами, король снова захватилъ бразды правленія, и новый нарламенть, ему преданный, отміниль рішенія нредшествующаго, объявиль митніе судей законнымь и обвиниль въ измінь Глостера и главных его приверженцевь. Глостерь погибь въ темницъ; другіе были казнены или изгнаны. Но и этотъ поворотъ быль непродолжителень. Вь этой борьбь, безпрестанно торжествуеть то одна, то другая сторона, и парламентъ является поперемънно орудіемъ и опорой объихъ. Черезъ два года послъ этихъ событій, Ричардъ II, оставленный всъми, быль низложень актомь парламента, и

Генрихъ Болингорокъ объявленъ королемъ, не смотря на то, что не имълъ никакого права на престолъ, ибо существовала другая старшая линія.

На этотъ разъ, торжество аристократіи было прочиве. Династія, которая опиралась на собственное, законное право, была низложена; новый король вельможамъ обязанъ былъ своимъ возвышениемъ. Поэтому, при ланкастерской династіи, борьба между королемъ и парламентомъ прекращается. Власть последняго упрочивается; онъ принимаетъ участіе почти во всёхъ государственныхъ дёлахъ. Но средневёковая аристократія, которая стояла во главь народа, не въ состояніи была установить твердый порядокъ, какой требовался развитіемъ общества. Вышедшая изъбыта, въ которомъ господствовала сила, сама всегда готовая прибъгнуть къ оружію, она была могуча въ борьбъ съ королями, но не способна къ управленію. Пока представителями ланкастерской династіи были умные и мужественные монархи, какъ Генрихъ IV и Генрихъ V, Англія росла и вившнимъ могуществомъ и внутреннею силой; но какъ скоро на престолъ вступилъ слабоумный Генрихъ VI, оказался разладъ, и послъдовало паденіе аристократіи. Она уничтожила себя собственными руками. Противъ ланкастерской династій выступила съ своими притязаніями династія іоркская. Вельможи и народъ раздълились на двъ стороны; возгоръдась война Алой и Бълой Розы. Это была борьба не за начала, не за права народа, а за власть; каждая партія старалась истребить другую, чтобы състь на ея мъсто и присвоить себъ ея достояніе. Вельможи переходили изъ одного лагеря въ другой, смотря по тому, гдв имъ было выгодиве. Результатомъ было истребление почти всёхъ знатныхъ домовъ и всеобщее истощение страны. Усталое общество, столько въковъ боровшееся за свои права, пало къ ногамъ деспотизма, какого Англія еще не видала. Періодъ сословнаго представительства кончился, а вмёстё съ нимъ и средневъковой порядокъ. Настало новое время, пора государственнаго развитія, которое начинается установленіемъ сильной королевской власти.

Однако въ Англіи, монархія не развилась въ чистую форму самодержавія, какъ въ другихъ великихъ европейскихъ государствахъ. Средневъковая борьба не пропала даромъ. Она оставила по себъ прочные слъды въ представительныхъ учрежденіяхъ, которыя удержались даже при самыхъ деспотическихъ короляхъ и сохранили пачала свободы до болъе благопріятной поры. Но въ настоящую эпоху, съ конца ХУ-го въка, эти учрежденія заслоняются королевскою властью, которая стъсняетъ ихъ всъми средствами, расширяя по возможности свои права. При тогдашнемъ состояніи общества, не трудно было это сдълать. Средневъковой порядокъ, основанный на борьбъ общественныхъ сплъ, не могъ выработать опредъленныхъ отношеній между властями. Ни участіе парламента въ законодательстве, ни даже основное право средневъковыхъ вольныхъ людей, согласіе на подати, не были устаповлены точнымъ образомъ. Принятыя правила подвергались исключеніямъ и нарушались безпрерывно. Когда король былъ сильнъе, опъ забираль болье власти въ свои руки; съ своей стороны, парламентъ, получивъ перевъсъ, захватывалъ куски королевской прерогативы. Эта неопредъленность отношеній, завъщанная средними въками, продолжалась и въ новомъ государственномъ порядкъ до самаго XVIII-го въка. Но до половины XVII-го, опа разръшалась въ пользу королевской власти; затъмъ, когда свобода пріобръла новую силу, произошла окончательная борьба, которая дала перевъсъ парламенту.

Самое существенное право народнаго представительства состояло въ согласіи на подати. Опо сохранилось и при Тюдорахъ. При Генрихъ VIII-мъ, Вользей пытался установить налогъ королевскимъ указомъ, но это вызвало такое неудовольствіе и даже сопротивленіе въ народъ, что правительство отступилось отъ своего намъренія. Ему удобнъе было добывать деньги черезъ посредство парламента, въ то время всегда покорнаго, или обходить законъ другими способами, которые, не смотря на свою неправильность, освящались обычаемъ. Сюда принадлежали припудительныя пожертвованія и займы. Взиманіе ножертвованій (benevolences) было запрещено статутомъ Ричарда III-го. Но Ричардъ считался похитителемъ престола; королевскіе юристы отвергали силу изданныхъ имъ законовъ. Поэтому Тюдоры постоянно прибъгали къ этому средству обогащения казны, и парламентъ узаконяль эти дъйствія предписаніемь взыскивать недопики. Такъ же узаконялись и принудительные займы; при Генрих в VIII-мъ, парламентъ не разъ даже освобождалъ короли отъ обязанности уплачивать занятыя такимъ образомъ суммы. Тюдоры, въ особенности Генрихъ VII-й, обогащались и развитиемь общирной системы конфискацій. Н'якоторыя пошлины (tonnage and poundage) давались имъ пожизненио, что избавляло ихъ отъ необходимости прибъгать постоянно за пособіями

къ парламенту. Наконецъ, и Марія и Елисавета собственною властью налагали таможенныя пошлины, и это пе считалось нарушеніемъ права.

За представителями народа осталось и право согласія на новые законы. Но королевскія прокламацію, которыхъ сила признавалась самимъ парламентомъ, получили необыкновенное развитіе. Хотя указы не могли отмънять законовъ и статутовъ, но этимъ путемъ издавались новыя постановленія, на подданныхъ налагались не существовавшія прежде обязаниости, установлялись пени и наказанія. Марія изм'тнила даже религію безъ согласія парламента, хотя съ послёдующимъ его утвержденіемъ. Права королей получили особенное развитіе вслёдствіе новыхъ понятій о королевской власти, которыя возникли при Тюдорахъ и истекали изъ государственныхъ идей новаго времени. По средневъковымъ началамъ, король имълъ свою прерогативу, то есть извъстную сумму правъ, ограниченныхъ привилегіями сословій. Взаимныя границы тъхъ и другихъ опредълялись закономъ. Но государственный порядокъ требуетъ установленія единой верховной власти, господствующей надъ всёмъ, и управляющей государствомъ во имя общаго блага. Это новое почятіе, чуждое среднимъ въкамъ, первоначально обратилось въ пользу королей. При Тюдорахъ, юристы стали различать двъ стороны королевской власти: обыкновенную власть, ограниченную закономъ, и кромъ того, верховную, абсолютную власть, принадлежащую монарху во имя общественной пользы. Съ такими понятіями можно было инти налеко.

Англійскіе короли не имѣли однако достаточной силы, чтобы утвердить свою абсолютную власть на прочныхъ основахъ ѝ сломить всякое противодѣйствіе. У нихъ не было главнаго орудія, посредствомъ котораго европейскіе монархи успѣли упрочить свое могущество, постояннаго войска. Положеніе Англіи ограждало ее отъ внѣшнихъ опасностей; паденіе аристократіи устраняло необходимость внутренней борьбы. Военцая сила была не пужна, и Англичане всегда смотрѣли на нее съ крайнимъ недовѣріемъ. Отсутствіе постояннаго войска они всегда считали однимъ изъ главныхъ оплотовъ своей свободы.

За недостаткомъ военной силы, Тюдоры должиы были прибъгнуть къ гражданскимъ средствамъ для утвержденія своей власти, и здъсь главнымъ орудіемъ служилъ имъ судъ. Еще за долго до нихъ, постепенно установилась юрисдикція Тайнаго Совъта, гдъ, въ противность

исконнымъ привилегіямъ Англичанъ, подданные не судились судомъ равныхъ. При Генрихъ VII-мъ и его преемникахъ, это учреждение получило весьма сильное развитіе. Звёздная Палата, составлявшая супебное отдъление Тайнаго Совъта, сдълалась главнымъ средствомъ укрощенія непокорныхъ. Во многихъ отношеніяхъ, это имъло благодътельныя последствія. При анархическихъ привычкахъ общества, при непостаткъ военной силы и полиціи, трудио было добиться правосудія противъ могучихъ людей. Въ провинціяхъ, и судьи и въ особенности присяжные подвергались застращенію и насилію; решенія суда неръдко встръчали прямое сопротивление. Звъздная Палата устраняла всь эти беззаконія и водворяла порядокь вь государствь. Потому многіе современники смотръли на нее съ большимъ уваженіемъ. Но съ другой стороны, это было самое действительное средство подавить всякое сопротивление королевской власти. Приговоры Звъздной Палаты были страшцымъ орудіемъ въ рукахъ королей. Не менте послушны были обыкновенные суды и даже присяжные. Англійскіе судьи не составляли независимой кориораціи, какъ французскій парламентъ. Они были немногочисленны; они опредёлялись и смёнялись королемъ. Потому ихъ рашенія о конституціонныхъ вопросахъ ночти всегда были въ пользу королевской власти. Присяжные же назначались шерифами, которые, въ свою очередь, определялись правительствомъ. Если иногда и случалось, что присяжные произносили приговоръ неугодный правительству, то они подвергались за это выговору, штрафу и даже тюремному заключенію.

Не смотря на все это, судебная власть не могла замёнить военной силы. При всей своей покорности, она оставалась хранительницею закона, и это чувство, которое никогда не замирало въ англійскихъ судахъ, полагало нѣкоторый предѣлъ правительственному произволу и сохраняло въ народѣ уваженіе къ судебной власти. Судьи не разъ отказывались исполнять предписанія о незаконныхъ арестахъ или повелѣнія, нарушавшія частныя права. Въ царствованіе Маріи, они представили миѣніе, повторенное въ послѣдствін при Яковѣ І-мъ, что королевскія прокламаціи не могутъ установлять новыхъ преступленій и проступковъ, ибо это составляетъ перемѣну закона, не имѣющую силы безъ согласія нарламента. Хотя короли продолжали издавать нодобныя прокламаціи, однако миѣніе судей, которые пользовались большимъ вѣсомъ, служило имъ задержкою, останавливая из-

лишнее развитіе этого рода законодательства. При болье обезпеченномъ положеніи, судьи могли сдълаться оплотомъ законцаго порядка и свободы.

Въ такихъ же отношеніяхъ стояли короли и къ палатамъ. Сила средневъковыхъ парламентовъ основывалась на могуществъ бароновъ. Междоусобныя войны сломили эту силу, и Тюдоры, съ своей сторопы. употребляли всв средства для униженія п разоренія аристократіи. Верхняя палата, составленная большею частью изъ новыхъ людей, являла примъръ раболъпной покорности власти. Между тъмъ, въ нижней палать не пробуждался еще независимый духъ новаго времени. Предоставленная собственнымъ спламъ, она была несостоятельна противъ королевской власти, передъ которою, по естественному влеченію, склонялось общество, усталое отъ борьбы и анархіи. Правительство имъло всемогущее вліяніе на выборы и старалось еще болъе упрочить его раздачею привилегій ничтожнымъ мёстечкамъ, всегда послушнымъ внушеніямъ сверху. Вслёдствіе этого, парламентъ при Тюдорахъ покорно подавалъ голосъ въ пользу самыхъ жестокихъ законовъ, самыхъ свиръпыхъ казней. Для Генриха VIII-го всего удобнъе было предавать его суду и своихъ женъ, и знатныхъ вельможъ, и знаменитыхъ государственныхъ людей, которые осуждались на смерть подъ самыми ничтожными предлогами. Парламентъ являлся послушнымъ орудіемъ и тъхъ противоположныхъ религіозныхъ переворотовъ, которые совершались Тюдорами, то въ пользу протестантизма, то въ пользу католическаго исповъданія. Въ англійской исторіи ніть страницы унизительніве той, которая повівствуєть объ этихъ быстрыхъ перемънахъ въры, происходившихъ по волъ или даже по прихоти монарховъ. О мижніп народа никто не спрашиваль; парламентъ издавалъ законы, какіе отъ него требовались, подвергая казни несогласныхъ съ въропсповъданіемъ, котораго держался король. Когда же представители народа ръшались имъть свое мивије, имъ говорили, чтобы они не вившивались не въ свои дела. Елисавета, которая была либеральнъе своихъ предшественниковъ, не разъ запрещала парламенту вступаться въ церковные вопросы, принадлежащіе исключительно ея прерогативъ. Не разъ она дълала выговоры членамъ нижней палаты и за витшательство вообще въ государственныя дтла, недоступныя ихъ пониманію; она требовала, чтобы палата разсматривала только то, что ей предлагалось. Въ 1593 мъ году, отвъчая на

обычное прошеніе оратора о свобод'є річи, лордъ канцлеръ сказаль, что королева на это согласна, однако не съ темъ, чтобы каждый говорилъ то, что ему вздумается и что ему взоредеть въ мозгъ; ихъ право состоитъ единственно въ томъ, чтобы сказать да или нътъ. «Поэтому, г. ораторъ, продолжалъ онъ, если вы увидите пустыя головы, которыя захотять, рискуя своимъ имуществомъ, вмёшиваться въ преобразованіе церкви или государства, и съ этою целью будуть представлять проекты законовъ, то Ея Величеству угодно, чтобы вы не принимали подобиыхъ проектовъ, пока они не будутъ разсмотрвны тъми, которымъ принадлежитъ обсуждение этихъ дълъ, и которые лучше могутъ объ нихъ судить». Парламентъ съ покорностью принималъ такіе выговоры и наставленія и даже униженно извинялся въ самовольных в действіях в, напримёр в, въ наложеній поста, обязательнаго только для собственныхъ его членовъ. Когда же независимые люди возвышали свой голосъ противъ злоупотребленій власти и требовали свободы ръчи, то правительство просто сажало ихъ въ Башню, безъ всякаго прекословія со стороны парламента.

Однако и здёсь не всегда можно было расчитывать на полную покорность. Огражая въ себе духъ современнаго общества, представительныя учрежденія могли, при пномъ настроеніи, выказать большую самостоятельность. Уже Елисавета не разъ встрёчала въ нижней палать сопротивленіе и требованія, которымъ считала нужнымъ уступать. Въ следующія царствованія, подобныя явленія повторяются съ большею и большею силою. Это пробужденіе пезависимаго духа было главнымъ образомъ дёломъ реформаціи.

Преобразованіе церкви совершилось въ Англіи силою королевской власти, которая, опираясь на парламенть, разорвала связь съ католицизмомъ, уничтожила главенство паны и сама стала на его мѣсто. Церковь сдѣлалась отраслью гражданскаго управленія; король считался верховнымъ правителемъ государства, какъ въ свѣтскомъ, такъ и въ церковномъ отношеніи. Енископы были ему вполнѣ подчинены; Верховная Коммиссія для перковныхъ дѣлъ была такимъ же орудіемъ религіознаго деспотизма, какъ Звѣздная Палата политическаго. Одолженная своимъ бытіемъ королевской власти, находясь въ полной отъ нея зависимости, признавая монарха своимъ главою, англиканская церковь всѣми силами старалась о поддержаніи монархическаго начала. Неизмѣннымъ ея догматомъ было ученіе о божественномъ

происхождении королевской власти, въ свлу паслъдственнаго натріархальнаго права, идущаго отъ Адама. Поэтому она признавала за подданными обязанность безусловнаго повиновенія. Всякое сопротивленіе власти отвергалось, какъ противное божественному закону.

Но рядомъ съ этою оффиціальною церковью водворились другія ученія. Кальвинизмъ, который въ Шогландіи сделался владычествующимъ, пріобрёлъ многочисленныхъ приверженцевъ и въ Англіи, особенио въ городахъ, въ среднемъ сословін. Кальвинисты, получившіе названіе пуританъ, не только отвергали всякое вытыпательство свътской власти въ церковныя дёла, но признавали даже обязанность правительства исполнять постановленія церковныхъ властей. Самое же устройство церкви основывалось у нихъ на началъ свободы. Не признавая божественнаго происхожденія и преемственности епископскаго сана, они совершенно отвергали этотъ чинъ и сосредоточивали все церковное управление въ рукахъ пресвитеровъ, избираемыхъ общинами. Эти пачала не трудно было перенести и на свътскую область. Изъ нихъ прямо вытекало признаніе народной власти, въ противоположность божественному праву королей, которое проповъдывалось англиканскою церковью. И точно, въ борьбъ съ королями, пуритане споро дошли до чисто демократическихъ началъ.

Уже при Елисаветъ, значительная часть нижней палаты состояла изь диссидентовъ, ибо по англійской избирательной системъ, которая не принимала въ расчетъ количества населенія а давала одинакія права большимъ и малымъ корпораціямъ, города всегда имѣли числительный перевъсъ надъ графствами. Однако, при Елисаветъ, общій протестантскій интерасъ, котораго она была главнымъ побориикомъ въ Европъ, соединялъ пуританъ съ англиканцами въ поддержаніи монархической власти. Но со вступленіемъ на престоль дома Стюартовъ водворились иныя отношенія. Со времени реформаціи, Стюарты постоянно боролись съ пуританами въ Шотландін и видѣли въ нихъ главныхъ враговъ монархическаго начала. Они менъе боялись католицизма, нежели республиканскихъ стремленій кальвинистовъ. Вступивши на англійскій престоль, они старались поставить свою власть въ положение независимое отъ религиозныхъ партий. Во вижшией политикъ, вмъсто прежней упорной борьбы за протестантизмъ, они держали середину между двумя сторонами; внутри государства, они оппрались главнымъ образемъ на англиканскую церковь, выказывая терпимость и къ католикамъ. Англиканская теорія монархической власти совпадала съ ихъ собственною. Яковъ І-й, самъ ученый и писатель, высказывалъ такія высокія понятія о достоинствъ царей, которыя едва совмъщались съ началами ограниченной монархіи. Онъ считалъ себя абсолютнымъ королемъ, представителемъ Бога на землъ, не связаннымъ никакимъ закономъ, имъющимъ право на безусловное повиновеніе. Права подданныхъ были въ его глазахъ не болъе, какъ истеченіемъ королевской милости, великодушнымъ даромъ монарха. Эти новыя понятія, которыя уходили далеко за предълы, не только старинной прерогативы англійскихъ королей, но и самовластія Тюдоровъ, Яковъ старался выставлять на каждомъ шагу.

Но этой монархической теоріи была противопоставлена другая, истекавшая изъ началъ свободы. Подъ управленіемъ Тюдоровъ, Англія достигла значительной степени богатства; особенно среднее, городовое сословіе находилось въ цвътущемъ состояніи. Реформація влила въ него новую жизнь, воспламенила страсти; кальвинизмъ находилъ здъсь самую воспримчивую почву. Пока политика правительства шла по направленію этихъ страстей, согласіе не нарушалось. Но какъ скоро король отказался идти этимъ путемъ, пуритане обратились противъ него. Снисхождение къ католикамъ было имъ нестерпимо; они требовали строгаго исполненія жестоких законовь, изданных противъ нихъ. Они хотъли также продолженія протестантской политики Елисаветы. Желаніе поддержать Пфальцграфа въ началѣ тридцатилътней войны, доводило нижнюю палату до самыхъ изступленныхъ постановленій. Отсюда безпрерывныя столкновенія между королемъ и парламентомъ. По примъру Елисаветы, Яковъ объявлялъ представителямъ, чтобы они не вившивались не въ свои двла, и не старались пронивнуть въ государственныя тайны, въ которыхъ ничего не понимають, въ которыхъ онъ одинъ судья. Онъ твердилъ имъ, что права ихъ дарованы королями и не должны быть употреблены во зло. Непокорнымъ опъ угрожалъ наказаніемъ, а иногда приводилъ свою угрозу въ исполнение. Но вижето прежней покорности, нижняя палата отвъчала на эти выходки протестами. Она утверждала, что вольности и привилегіи парламента составляють старинное и несомивиное, прирожденное и наслъдственное право подданныхъ Англіи; что всъ важныя дъла государства и церкви, измънение законовъ, исправленіе злоупотребленій, нринадлежать къ законнымъ предметамъ сужденій парламента; что палата должна пользоваться при этомъ полною свободою рѣчи, а члены ея не могутъ подвергаться никакому преслѣдованію и аресту за все, что они говорять или дѣлаютъ въ собраніи. Король опирался на примѣры предшественниковъ и воздвигаль теорію абсолютной власти; палата, съ своей стороны, искала прецедентовъ въ средневѣковомъ періодѣ и откапывала старинныя привилегіи, чтобы оживить ихъ повымъ духомъ. Юристы, гласныя словеса палаты, по выраженію Бэкона, помогали ей своею ученостью; пуританскія стремленія вдыхали въ нее духъ свободы.

При такихъ противоположныхъ направленіяхъ, естественно возгорълся вновь старинный споръ, оставшійся не рѣшеннымъ, о правѣ налагать подати. Судьи представили мнѣніе, что король имѣетъ право установлять таможенныя пошлины въ силу абсолютной власти, подчиняющей ему всѣ внѣшнія сношенія. Палата, напротивъ, объявила всѣ подати, наложенныя безъ согласія парламента, незаконными, и сдѣлала постановленіе объ ихъ отмѣнѣ. Однако этотъ билль не прошель черезъ верхнюю палату, которая постоянно держала сторону короля. Въ слѣдующемъ парламентѣ, 1614-го года, палата опять протестовала противъ незаконныхъ налоговъ, а потому немедленно была распущена. На этомъ однако дѣло остановилось; слѣдующіе парламенты не возобновляли спора.

Съ большимъ успъхомъ было возстановлено право парламента обвинять и судить нарушителей закона и даже совътниковъ государя. При Тюдорахъ, лица непріятныя королямъ подвергались наказанію посредствомъ законодательныхъ постановленій парламента, такъ называемыхъ bills of attainder. Теперь было возстановлено вышедшее изъ употребленія право нижней палаты предавать обвиняемых въ государственныхъ преступленіяхъ суду верхней. Само правительство этому содъйствовало, находя удобнымъ оружіе, которое въ послъдствіи обратилось противъ него. Жертвою такого обвиненія палъ знаменитый Бэконъ, осужденный за взятки. Но самымъ важнымъ прецедентомъ былъ судъ надъ лордомъ казначеемъ, графомъ Миддльсексомъ, въ 1624 году. Это было сдълано по настоянію принца Вельскаго п любимца его Бокингама, который хотёль пріобрести этимь популярность и избавиться отъ непріятнаго соперника. Яковъ уступиль, хотя указываль на всю опасность такого примъра. Въ слъдующее царствованіе, эти затъи обрушились на голову самихъ зачинщиковъ.

Борьба между королемъ и парламентомъ, начавшаяся при Яковъ I-мъ, достигла полнаго разгара при его преемникъ. Карлъ I былъ менъе податливъ и болъе неостороженъ, нежели отецъ. Онъ хотълъ свою теорію королевской власти провести на дёлё, между тёмъ какъ парламентъ, съ своей стороны, подкръпленный двадцатилътнею борьбою, стремплся разъ навсегда установить свои права. Король нуждался въ номощи налать; онъ желаль въ европейскихъ дълахъ заиять тоже положение, какое некогда занимала королева Елисавета. Онъ объявилъ войну Испанія, поддерживалъ гугенотовъ во Франціи. Развитіе морскихъ силъ государства и военныя издержки требовали пособій; но парламенть расположень быль давать ихъ, только подъ условіемъ окончательнаго утвержденія своихъ правъ. Неопредъленность королевской прерогативы, наслёдованная отъ среднихъ въковъ, захваты Тюдоровъ, освященные обычаемъ и постановленіями парламента, новыя понятія объ абсолютной власти монарховъ, все это должно было уступить мъсто яснымъ опредъленіямъ права. Королевская власть должна была войти въ твердыя, законныя границы, не дозволяя себъ ни поборовъ безъ согласія парламента, ни произвольныхъ арестовъ. Нижняя палата требовала отчета въ расходахъ, пастанвала на преследовании католиковъ, и такъ какъ правительство, не уступая, продолжало прежнюю систему, то она опрокинулась на королевскаго любимца, Бокингама. Онъ былъ обвиненъ въ государственной измёнё безъ всякихъ опредёленныхъ доказательствъ, просто на основаніи общей молвы. Карль не хотёль пожертвовать любимымъ министромъ и распустилъ парламентъ. Однако уступки были необходимы, если король хотёлъ продолжать свою внёшнюю политику. Поэтому онъ въ 1628-мъ году согласился утвердить Прошеніе о Правахъ, которое, послъ Великой Хартін, составляетъ вторую основу англійской свободы. Имъ устранялись четыре главные предмета жалобъ того времени: незаконные поборы въ какомъ бы то пи было видъ, налоговъ, займовъ, подарковъ и т. д., произвольные аресты, принудительный постой солдать и военные суды, даже въ рядахъ войска. Послъдніе два пункта имъли въ виду предупредить созданіе постоянной арміи, на которую король могъ бы опираться.

Давши свое согласіе на Прошеніе, король не думаль однако отрекаться отъ своихъ правъ. Прежде, нежели онъ рѣшился утвердить законъ, онъ созвалъ судей на тайное совѣщаніе и спросилъ ихъ: можетъ ли онъ арестовать подданнаго, не показавши причины? обязаны ли судьи освободить арестованнаго, который будетъ просить о habeas corpus? наконецъ, если онъ утвердитъ Прошеніе о Правахъ, то откажется ли онъ черезъ это отъ своихъ правъ? Судьи отвъчали, что законъ требуетъ вообще показанія причины ареста, но въ случалкъ особенной важности, когда пужпа тайна, король можетъ обойтись и безъ этого, и тогда судьи въ правъ отказать арестованному въ просьбъ объ освобожденіи. Утвержденіе Прошенія о Правахъ, но ихъ мнѣнію, нисколько въ этомъ отношеніи не стъсняло короля. Тогда Карлъ далъ свое согласіе на законъ, имъя въ виду не исполнять его. Еще менъе думалъ онъ отказываться отъ права взимать таможенныя пошлины, не установленныя парламентомъ. При такихъ противоположныхъ воззрѣніяхъ, соглашеніе было невозможно. Столкновеніе возобновилось съ новою силою; налаты были распущены, и король рѣшился править одинъ.

Продолжение воинственной вившией политики, безъ пособій со стороны парламента, было пемыслимо. Поэтому съ Франціею и Испаніею быль заключень мирь; король обратиль все свое вниманіе на утвержденіе своей власти внутри государства. Прежде всего, нужно было найти финансовыя средства, ибо таможенныхъ пошлинъ было недостаточно на издержки. Изъ пыли архивовъ были вытащены всъ старинныя королевскія права, которыя могли служить способомъ добыванія денегъ. Въ финацсовое управленіе была внесена самая строгая бережливость. Наконецъ, когда вившина обстоятельства заставили правительство прибъгнуть къ морскимъ вооруженіямъ, установленъ былъ новый налогъ — знаменитыя въ англійской исторіи корабельныя деньги (ship-money). Судьи объявили, что въ случат опасности, для защиты государства, король имъстъ право собственною властью предписать подданнымъ постройку и содержание кораблей, и что онъ одинъ судья, какъ опасности, такъ и средствъ къ ея отвращенію. Этотъ приговоръ возбудилъ всеобщій ропотъ; многіе отказались отъ уплаты, между прочимъ знаменитый Гамиденъ, который подвергся и тюремному заключенію и долговременному процессу, потому что не хотълъ заплатить приходившихся на его долю 20 шиллинговъ. Эта тяжба получила громкую огласку. Защитники Гамидена ссылались на прецеденты и на статуты, которыми отмѣнялись беззаконные поборы, начиная съ Великой Хартіи до Прошенія о Правахъ. Адвокаты короля

опирались на другіе прецеденты стариннаго времени и на новъйшій примъръ Елисаветы, которая, при опасности, угрожавшей отъ испанской армады, собственною властью возложила на подданныхъ устройство и содержаніе кораблей. Постановленія же статутовъ устранялись ссылкою на абсолютную власть короля, которая давала ему право принимать всъ мъры, какія опъ считалъ нужными для безопасности государства. Власть эта, по мижнію защитниковъ этой теоріи, не могла быть ограничена никакимъ актомъ парламента. Судьи, семеро противъ пяти, ръшили въ пользу короля; непокорные были принуждены къ уплатъ.

Въ гражданскихъ орудіяхъ у короля не было недостатка. Кромѣ обыкновенныхъ судовъ, въ это время Звёздная Палата усилила свою дъятельность. Въ Ирландіи готовилось постоянное войско. Тамъ неограниченно властвоваль главный совътникъ Карла І-го, Томасъ Вентворть, графь Страффордъ; ирландскій парламенть быль совершенно ему покоренъ. Наконецъ, Карлъ думалъ употребить всъ силы англиканской церкви для подавленія пуритань, отъ которыхъ исходила главная оппозиція. Архіепископъ Кентерберійскій, Лодъ, строго исполнялъ законы противъ диссидентовъ и вводилъ полное однообразіе церковныхъ уставовъ п обрядовъ. Не встръчая сопротивленія въ Англіп, король и архіенископъ задумали туже систему перенести и на Шотландію. Но здёсь они встрётили препятствія, о которыхъ сокрушилась самая монархія. Кальвинизмъ въ Шотландіи быль господствующимъ въропсновъданиемъ; епископы существовали болъе по имени, нежели на дълъ. Въ недавнихъ религіозныхъ смутахъ, Шотландцы привыкли сопротивляться королямъ и даже низлагать ихъ. Попытка англійскаго правительства вызвала вооруженное возстаніе; Шотландцы заключили между собою договоръ (covenant) для защиты пресвитеріанской церкви, собрали войско и съ оружіемъ въ рукахъ вступили въ англійскіе предблы.

Король не имѣлъ средствъ имъ сопротивляться: у него не было ни денегъ, ни арміи. Положеніе было самое критическое. Сдержанное неудовольствіе проявилось всюду; раздались голоса съ требованіемъ парламента. Надобно было уступить. Но нарламентъ собрался не съ тѣмъ, чтобы поддержать короля въ борьбъ съ Шотландцами, въ которыхъ недовольные видѣли союзниковъ и избавителей, а съ тѣмъ, чтобы воспользоваться затруднительными обстоятельствами для упроченія

народныхъ правъ. Въ этомъ отношеніи, въ представителяхъ господствовало полное единодушіе. Аристократія и города, англиканцы и пуритане, всё одинаково не хотёли терпёть произвольного правленія, всь желали ввести королевскую власть въ законныя границы. Немедленно были отминены распоряжения короля и приговоры судей, противные требованіямъ парламента. Взиманіе податей и всякихъ другихъ поборовъ безъ согласія представителей окончательно прекратилось. Отмънена была и принудительная военная служба. Но парламентъ на этомъ не остановился; онъ хотелъ положить предель произволу, отнявъ у короля главныя орудія власти. Съ этою цёлью уничтожены были и Звъздная Палата и Верховная Коммиссія по церковнымъ дёламъ. Для предупрежденія въ будущемъ возможности обходиться безъ парламента, постановлено было, что палаты должны собираться по крайней мъръ черезъ каждые три года, если же онъ не будутъ созваны королемъ, то избиратели могутъ сами приступить къ выбору представителей. Это было значительнымъ нарушениемъ самыхъ коренныхъ правъ короны; однако и это постановленіе было утверждено королемъ. Наконецъ, торжествующій парламентъ ръшился притянуть къ отвътственности главныхъ совътниковъ Карла, виновниковъ произвольнаго управленія. Страффордъ былъ казненъ, Лодъ заключенъ въ темницу.

Король соглашался на все, не имъя средствъ противиться общему теченію. Но парламенть, помня нарушеніе прежнихь об'єщаній, не полагался на его уступки, и хотёль поставить его въ совершенную невозможность что либо предпринять противъ свободы. Здёсь дёло шло уже не объ определеніи взаимныхъ правъ; это была борьба за власть. При взаимномъ недовъріи и раздраженіи сторонъ, правильныя отношенія были невозможны; начиналась революція. Парламентъ постановилъ, что онъ не можетъ быть распущенъ безъ своего собственнаго согласія; король и здёсь уступиль. Съ помощью напора городской черни, епископы были исключены изъ верхней палаты. Пуритане хотъли даже совершенно уничтожить епископальное устройство церкви. Затъмъ, палата потребовала, чтобы король удалилъ всъхъ неугодныхъ ей совътниковъ; наконецъ, она хотъла взять въ свои руки начальство надъ милицією и надъ кръпостями. Король сдълалъ еще разъ неудачиую и неблагоразумную попытку возстановить свою власть арестомъ няти главныхъ предводителей оппозиціи. Эта противозаконная мъра только усилила раздраженіе; соглашеніе сдълалось еще менъе возможнымъ. Дъло должно было ръшиться оружіемъ.

Послъднія уступки короля значительно усилили его партію. Къ нему примкнули всъ желавшіе сохраненія прежняго порядка въ законныхъ предълахъ: На его сторонъ была большая часть аристократін и пизшаго дворянства (gentry). Однако нъкоторые вельможи, и весьма значительные, остались на сторонъ нарламента: Эссексъ, Нортомберландъ, Варвикъ, Сей и другіе, раздълявшіе мижнія пуританъ. Во главъ парламентской арміи стояли и нъкоторые поземельные владъльцы изъ старыхъ рыцарскихъ фамилій; сюда принадлежали Гамиденъ, Ферфаксъ и Кромвель. Но главная сила народной партіи заключалась въ городовомъ ополченін; особенно Лондонъ помогаль ей и деньгами и людьми. Армія, которая порішила войну, состояла большею частью изъ последователей крайнихъ сектъ, изъ такъ называемыхъ индепендентовъ, исполненнныхъ республиканскихъ убъжденій. Такимъ образомъ, другъ противъ друга стояли, съ одной стороны аристопратія въ связи съ королемъ и церковью, съ другой демократія, ониравшаяся на секты. Последняя победила, однако не на долго; окончательное торжество выпало на долю первой.

Средніе классы, которые вели борьбу съ королемъ въ лицъ Долгаго Парламента и арміи, не съумъли утвердить прочнаго порядка вещей. Оно и не было возможно, ибо цѣль ихъ состояла въ уничтоженіи всей исторически выработавшейся конституціи Англіи. Пуритане,
крънкіе своимъ единодушіемъ, энтузіазмомъ и защитою началъ свободы, составляли меньшинство народонаселенія. Республика, провозглашениая послѣ низложенія короля, не имѣла корней въ народѣ.
Для утвержденія новаго порядка вещей нужно было прибѣгнуть къ
насильственному очищенію самаго парламента, стоявшаго во главѣ
движенія. Здѣсь осталось радикальное меньшинство, которое не представляло настоящихъ стремленій общества. Скоро перевѣсъ взяла армія, на сторонѣ которой были и побѣда и спла. Республику замѣнила
военная диктатура. Но и нослѣдияя могла держаться только геніемъ
Кромвеля. Послѣ его смерти, водворилась анархія, послѣдствіемъ которой было возвращеніе короля, при единодушномъ восторгѣ народа.

Революція не осталась однакоже безъ нослѣдствій. Средніе классы доказали свое могущество и съ тѣхъ поръ сдѣлались существеннымъ элементомъ англійской конституціи. Сила королевской власти была

сломана; прежняя ея увъренность въ себъ исчезла. Карлъ II возвратился по приглашенію парламента, съ тъмъ, чтобы править на основаніи закона. Самые върные его слуги, какъ Кларендонъ, имъли въ виду утвердить монархію на двухъ главныхъ столбахъ: на церкви и на парламентъ. Не смотря на върноподданиический энтузіазмъ, возбужденный реставрацією, пикто не хотёль возстановленія произвола. Первый парламентъ, созванный Карломъ II-мъ, одушевленъ былъ самыми монархическими чувствами, однако и онъ не думалъ уступать своихъ правъ. Пособія давались на спеціальные расходы; въ деньгахъ требовался отчеть; произвольные аресты были навсегда устранены Актомъ о habeas corpus; попытки короля останавливать исполнение законовъ въ силу разрѣшающей власти (Dispensing power) были встрѣчены протестами; католическія наклонности Карла ІІ-го не только не нашли угодливости, а напротивъ, вызвали строгія мъры противъ католиковъ; наконецъ, два первыхъ министра, Кларендонъ и Данби, были преданы суду, первый подъ самыми пустыми предлогами, но не безъ тайнаго желанія короля, второй изъ оппозиціи королевской власти.

Таковы были дъянія парламента, котораго огромное большинство состояло изъ защитниковъ королевской прерогативы. Но рядомъ съ этою придворною партією образовалась другая, партія народная, которая своимъ знаменемъ выставила свободу. Она была наслъдницею Долгаго Парламента, но съ болъе умъренными требованіями. Опираясь на права народа, она держалась въ предълахъ закона и стремилась единственно къ развитію конституціонных в началь, выработанныхъ исторією. Борьба этихъ двухъ партій, торієвъ и виговъ, наполняєтъ всю последующую исторію Англіи. Первая стояла за церковь и короля и проповъдывала, что сопротивление королевской власти во всякомъ случат беззаконно; вторая, напротивъ, утверждала, что народъ имътть право сопротивляться беззаконнымъ дъйствіямъ правителей. Послъдняя опиралась преимущественно на диссидентовъ и на города, тогда какъ противники находили главную поддержку въ землевладъльцахъ. Аристократія раздълялась между обоими направленіями, сохраняя между ними должную связь и устраняя всякія крайности. Пополняясь вождями партій, верхияя палата поперемённо представляла собою большинство то той, то другой. При Карлѣ II-мъ, въ ней ръшительно преобладали тори, тогда какъ въ нижней палатъ, послъ перваго, монархического парламента, большинство перешло на сторону виговъ. Перевъсъ послъднихъ былъ вызванъ опасеніями, внушенными переходомъ наслъдника престола къ католицизму. Однако понытка народной партіи отръшить Якова отъ престола не удалась; крайности виговъ, въ свою очередь, произвели реакцію, которою правительство воспользовалось для утвержденія своей власти. Главнымъ средствомъ для этого служило преобразованіе городскихъ корпорацій, изъ которыхъ большею частью исключены были диссиденты. Городское управленіе досталось въ руки тъсныхъ олигархій, преданныхъ правительству. Это было сдълано для усиленія монархической власти; въ послъдствіи это послужило къ утвержденію владычества аристократіи.

Союзъ короля съ церковью и аристократіею могъ положить основаніе прочному порядку вещей. Но для этого надобно было подчиниться ихъ вліянію и отказаться отъ самовластія. Яковъ II ръшился идти имъ на перекоръ и этимъ погубилъ себя. Преданный католицизму, видя въ немъ главную опору монархическаго начала, онъ хотълъ въ пользу религіи еще разъ испробовать силу королевской власти. Изъ прежней прерогативы останся одинъ обломокъ произвола, подлежавшій спору, но не отміненный формально. То было право разрівшать отступленія отъ законовъ. Судьи, всегда покорные королю, поддерживали его притязанія. Яковъ прибъгнуль къ этому орудію для пріостановленія законовъ противъ католиковъ. Но на этотъ разъ справиться съ королемъ было не трудно. Противъ него соединились и тори и виги, при чемъ первые пожертвовали своими началами для спасенія церкви. Аристократія стала во главъ революціи. Она призвала Вильгельма Оранскаго, и Яковъ II, покинутый всеми, быль низложенъ. Билль о Правахъ, третій памятникъ англійской свободы, навсегда отмънилъ разръшающую власть.

Революція 1688-го года носила совершенно иной характеръ, нежели первая. Она имъла въ виду не разрушеніе существующаго государственнаго устройства, не установленіе народной власти, а защиту закона отъ произвола. Она была произведена не средними классами, которые не въ силахъ были создать новый политическій бытъ, а аристократіею, которая, опираясь на историческія права, на существующій составъ парламента, успъла утвердить прочный порядокъ вещей и явилась въ немъ владычествующею. Изъ двухъ силъ, которыхъ борьба идетъ отъ начала англійской исторіи, аристократія, опи-

равшаяся на парламентъ, окончательно получила перевъсъ. Королевская власть, вслъдствіе низложенія законной династіи, лишилась историческаго корня. Она оказалась несостоятельною для правленія, которое естественно перешло въ руки вельможъ. Самые друзья королевской прерогативы потеряли твердую почву; они принуждены были отречься отъ провозглашенныхъ ими началъ безусловнаго повиновенія, хотя и сдълали это нехотя. Они съ трудомъ согласились на совершенное устраненіе Якова ІІ-го отъ престола и на избраніе Вильгельма ІІІ-го. Явно признавая новое правительство, они оказывали ему постоянное недоброжелательство, продолжая видъть въ немъ незаконнаго похитителя власти, и обращая взоръ на изгнанную королевскую фамилію. Но эти позднія сожальнія не могли привести ни къ чему; поставленная въ ложное положеніе, партія торієвъ падаетъ болье и болье.

Виги, напротивъ, торжествовали, ибо ихъ начала, силою вещей, получили перевъсъ. Они сдълались друзьями новаго правительства; изъ народной партіи они превратились въ придворную. Прежнія роли перемънились. Они же образовали большинство верхней палаты, въ которую вступили ихъ вожди. Партія виговъ получила преимущественно аристократическій характеръ, ибо торжество свободныхъ началъ и парламентскаго владычества было въ сущности побъдою аристократіи надъ королевскою властью. Но вмъстъ съ тъмъ, виги пользовались преобладающимъ вліяніемъ и въ народъ, ибо они всегда были защитниками его правъ. Владычество аристократіи было упрочено именно тъмъ, что во главъ государства была поставлена та ея часть, которая ратовала за народъ. Въ этомъ заключается вся сила англійской аристократіи.

Однако перевъсъ виговъ установился не вдругъ. Царствованія Вильгельма ІІІ-го и Анны представляють еще борьбу объихъ партій, при сильномъ участіи королевской власти. Только со вступленіемъ на престолъ Ганноверской династіи, упрочилось владычество виговъ. Вильгельмъ ІІІ-й, призванный объими сторонами, хотълъ соединить ихъ въ общемъ управленіи. Но при различіи взглядовъ, при взаимномъ ожесточеніи партій, это оказалось невозможнымъ. Вильгельмъ ръшился составить министерство изъ виговъ. Тогда тори, въ соединеніи со всъми недовольными, кинулись въ ярую опнозицію, которая наполнила смутами всю вторую половину его царствованія. Нижняя

палата представляла въ то время печальную картипу: по отзыву свъдущихъ людей, объ ней нельзя было сказать сегодия, что она предприметъ завтра; въ ней господствовалъ самый безразсудный духъ партін, и являлась ценависть ко всякому лицу, занимавшему правительственную должность. Парламентское правленіе, плодъ новъйшаго развитія конституціонныхъ началь, въ то время еще не установилось, да едвали опо и было возможно. Вильгельмъ не могъ вручить правленіе врагамъ своей династін, которые временно получили перевъсъ въ парламентъ. Поэтому онъ, не смотря на оппозицію, продолжалъ опираться на виговъ. Той же системы держалась и Анна въ началъ своего царствованія, пока она находилась подъвліяніемъ герцога Марльборо и его жены. Популярная война съ Франціею дала вигамъ большинство и въ парламентъ. Министерство Годольфина было время величайшей славы англійскаго оружія. Но придворная интрига произвела висзапную перемъцу въ положении партий. Госпожа Машамъ вытъснила герцогиню Марльборо изъ милости королевы, а съ этимъ виксть положень быль конець и французской войнь и владычеству виговъ. Тори вступили въ министерство, но воспользовались этимъ для козней въ пользу изгланной династіи, которую они хотёли возвратить на престоль, вмёсто Ганноварскаго дома, назначеннаро Актомъ о престолонаслъдін (Act of settlement). Виезапизя смерть Анны не дала созръть этимъ планамъ. Ганноверская династія заняла престолъ безъ всякаго превословія. Съ этимъ вмёстё утвердилось и правленіе виговъ. Тори ивкоторое время продолжали безполезную оппозицію, затъмъ они мало по малу сошли съ политическаго поприща, пока новыя обстоятельства не вызвали ихъ спова на сцену, но уже въ измъненномъ видъ.

Царствованія первых двух монархов Ганноверскаго дома было самым цв тущим временем владычества англійской аристократім. Въ королях она не находила противод биствія; они явились въ Англіи иностранцами, едва знакомыми съ туземными нравами, не им вющими кория въ странт, а потому охотно предсставляли управленіе партіи, которой поддержка доставила имъ престоль. Съ другой стороны, нижняя палата находилась подъ самым сильным вліяніем аристократіи, которая располагала множеством въсть и вводила сюда своих кліентовъ. Это не могло обойтись безъ существеннаго ущерба представительным пачаламъ. Въ способах пріобрітенія вліянія про-

явились всё недостатки аристократического правленія. Представительная система, искаженная въ пользу правительства при последнихъ Стюартахъ, подверглась еще большему искаженію въ настоящую эпоху. Безпрерывно возникавшие вопросы объ избирательныхъ правахъ ръшались съ величайшимъ пристрастіемъ въ пользу владычествующей партіи. Городскіе выборы болье и болье падали въ руки олигархій. Витстт съ темь, правигельство щедро прибегало и къ другому средству пріобръсти большинство, къ подкупу, который развился въ громадныхъ размёрахъ, какъ въ избирательныхъ округахъ, такъ и въ самомъ представительствъ. Къ тому же клонилась и общирная система протекціи (patronage). Раздача мёсть сдёлалась одною изъ главныхъ задачъ министерствъ, которыя держались опорою многочисленныхъ кліентовъ. Люди съ вліяціемъ задобрялись богатыми синекурами; ихъ покровительство доставляло ходъ въ администраціи. Все это давало аристократіи безспорное преобладаніе въ странъ. Если въ нарламентъ была борьба, то она проистекала не изъ столкновеній аристократическихъ началъ съ демократическими, а изъ личныхъ отношеній между знатными особами. Вельможи, исключенные изъ правительства, кидались въ оппозицію. Споры за начала замінились дичвопросами, какъ всегда бываетъ, когда въ парламентскомъ правленін слишкомъ преобладаеть одинь элементь. Министерства были илчто иное, какъ коалиціи знатныхъ домовъ, при чемъ способпости далеко не всегда давалось первое мъсто. Долгое время главную роль пградъ герцогъ Ньюкястль, который и по дарованіямъ и по характеру быль ниже посредственности, а имъль значение единственно по связямъ. Послъ него, главою виговъ признанъ былъ столь же ничтожный маркизъ Рокингамъ. Самые даровитые люди того времени, какъ старшій Питтъ, получали доступъ въ нарламентъ посредствомъ покровительства знатныхъ лицъ и вступали въ министерство только съ помощью аристократическихъ связей. Великій общинникъ, какъ называли Питта, пользовался въ народъ огромною нопулярностью, а между тъмъ не располагалъ большинствомъ въ парламентъ; партію доставляль ему герцогь Ньюкястль. Наконець, аристократія, образовавшая тёсный кружокъ, пыталась даже замкнуться юридически, ограничивъ число членовъ налаты лордовъ. Повидимому, эта мфра имфла либеральный характерь, ибо у короля отнималась возможность измънять по своей волъ большинство верхней палаты; но въ сущности

она клонилось единственно въ пользу аристократіи, въ когорую доступъ значительно затруднялся. Однако представленный въ этомъ духъ проектъ Стангона и Сондерланда встрътилъ сильнъйшее противодъйствіе и былъ отвергнутъ.

Это преобладание аристократии, не всегда законное въ своихъ путяхъ, повело однако къ утвержденію парламентскаго владычества. Вь первый разъ послѣ Тюдоровь, прекратилась борьба властей; въ первый разъ въ течение многовъковой истории, склонявшей въсы то въ ту, то въ другую сторону, установилось начало, что правление должно быть вверяемо вождямь нарламентского большинства. Это большинство имъло мало самостоятельности, опо руководилось вельможами, но безъ него цельзя было управлять государствомъ. Аристократія находила задержку въ выборномъ началѣ; она могла править только посредствомъ нарламента. Вслёдствіе этого, нижняя палата сдёлалась средоточіемъ государственной жизии. Вальноль, главный создатель новаго порядка вещей, первый попяль ея значение и остался въ ней въ теченіи своего двадцатильтняго министерства; званіе пера онъ приняль только по выходё въ отставку. Здёсь же ратоваль и Питть, котораго вліяніе значительно ослабіло, какъ скоро онъ перешель въ верхиюю палату, подъ именемъ лорда Чатама. Самая зависимость нижней палаты отъ аристократіи содбиствовала прочности и единству управленія. Изъ нея псключены были всё элементы, которые могли произвести смуту и оказать противодъйствіе существующему порядку; таковы были католики, диссиденты. Правительство всегда находило въ ней поддержку; оппозиція возникала изъ самой аристократіи, а потому держалась въ предълахъ умъренности и закона. Перемъна правителей не измъняла существенно цълей и направленія политики, не производила переворота въ государственной жизни. Еще важиве было то обстоятельство, что исключенные элементы не старались пробить себъ дорогу вижшинмъ напоромъ, производя волнение въ страив. Могущество Англіи, развитіе народнаго богатства, торговли, морскихъ силъ, удовлетворяли справедливымъ требованіямъ общества. Средніе классы были довольны существующимъ порядкомъ и тъмъ охотиве подчинялись вліянію аристократіи, что правленіе находилось въ рукахъ партіи, которая постоянно искала въ шихъ опоры. Въ этомъ союзъ аристократіи съ средними классами заключается вся сила представительнаго устройства Англіи. Но спачала первенствующую роль играла аристократія. Ей принадлежить честь установленія прочнаго правительства, опирающагося на нарламенть; она съумѣла стать во главѣ государства, не возбуждая противъ себя ненависти народа, имѣя всегда въ виду общественную цѣль, и ностоянно пополняясь талантами, появляющимися на политическомъ поприщѣ.

Тъмъ не менъе, замкнутость аристократического кружка, который давалъ преобладание самымъ незначительнымъ людямъ, не могла не имъть неблагопріятныхъ послъдствій для государства. Пробить эту ограду могла только королевская власть, ибо средніе классы сами по себъ не составляли еще самостоятельной силы. Эту задачу поставиль себъ Георгъ III-й. Со вступленіемъ его на престоль, кончается безусловное владычество виговъ. Около короля образуется новая партія друзей королевской власти. Прежніе тори лишплись значенія, потому что стояли за старую династію. Но потомство Якова ІІ-го вымерло; новая династія упрочилась. Георгъ III-й былъ настоящій Англичанинъ, рожденный и воснитанный въ Англіи. Опъ не любиль виговъ, не хотълъ поддаваться владычеству знатнаго кружка и старался вручить правление людямъ, ему преданнымъ. Къ нему естественно примкнула вся та часть англійскаго общества, которой лозунгомъ издавна были: церковь и король. Тори возникли изъ ничтожества и пріобрёли новую силу.

Однако первыя попытки короля образовать свою партію были неудачны. Любимецъ его, лордъ Бьютъ, который былъ поставленъ во главъ управленія, не въ силахъ былъ справиться съ задачею и долженъ былъ уступить общественному голосу, поднявшемуся противъ него. Болъе способнымъ оказался лордъ Нортъ, который долго пользовался довъріемъ короля и парламента. Но и это министерство дорого обощлось Англін; по его винъ, она лишилась съверо-американскихъ колоній. Неудача войны съ Соединенными Штатами возвратила правление вигамъ. Они вступили въ министерство и на этотъ разъ хотъли упрочить свое владычество, сдълавши его независимымъ, не только отъ королевской воли, но и отъ парламентскаго большинства. Такова была цёль знаменитаго индійскаго билля, который должень былъ доставить членамъ настоящаго министерства обширныя средства протекцін, и всиждствіе того, ностоянное вліяніе на джла. Но зджсь виги нашли въ королъ неодолимое сопротивленіе. Онъ заставилъ министерство подать въ отставку, не смотря на то, что оно располагало значительнымъ большинствомъ въ пижней палатъ; правленіе было вручено 24-хълътнему Пптту, второму сыну знаменитаго Чатама. На этотъ разъ, выборъ былъ удаченъ. Не имъл ни партіи, ни въса, пріобрътаемаго долголъгнимъ занятіемъ дълами, Питтъ выступилъ одинъ противъ союза первокласныхъ политическихъ талантовъ, за которыми стояло огромное большинство народнаго представительства. Въ теченіи нъсколькихъ мъсяцевъ, онъ выдерживалъ перавную борьбу, постоянно терия пораженія въ палатъ, но болъе и болъе склоняя общественное мивніе на свою сторону. Наконецъ, палата была распущена, и новые выборы дали ему перевъсъ.

Семнадцатилътнее министерство Питта (1783—1800) было временемъ образованія партіи торіевъ въ настоящемъ ея видъ, то есть какъ партіи охранительной, защищающей коренныя основы государственнаго устройства Англіи. Въ ея программъ нътъ уже ръчи ни о безусловномъ повиновеніи власти, ни о преобладаніи короля надъ парламентомъ; все это вопросы, окончательно ръшенные революціею 1688-го года и правленіемъ виговъ. Новые тори приняли точкою отправленія существующій порядокъ вещей, основанный на господствъ церкви, монархіи и аристократіи. Но они не допускали владычества аристократическаго начала въ ущербъ монархическому и самую аристократію хотъли утвердить на болье широкихъ основахъ, освободивъ ее отъ замкнутости тъснаго кружка. Поэтому средніе классы долго доставляли имъ сильную поддержку.

Съ своей стороны, партія виговъ также претерпѣла существенное измѣненіе. Коалиція знатныхъ домовъ была необходима, когда нужно было упрочить правительство, вышедшее изъ революціи, и дать политикѣ надлежащее единство. Но какъ скоро виги стали въ оппозицію, они возвратились къ прежнимъ своимъ либеральнымъ началамъ, къ защитѣ народныхъ правъ. Изъ пихъ образовалась партія прогрессивная, которая, не отступаясь отъ основныхъ началъ англійской конституціи, стремилась къ постепенному ихъ улучшенію, принятіемъ въ нее болѣе демократическихъ элементовъ. Это не мѣшало вигамъ сохранить свой прежпій аристократическій характеръ; радикальное направленіе было имъ чуждо. Обѣ партіи, принадлежа къ аристократіи, расходились между собою не въ основныхъ началахъ, а въ второстепенныхъ вопросахъ. Обѣ хотѣли сохраненія существующаго порядка вещей; дѣло шло только о большей или меньшей степени

свободы, о большемъ или меньшемъ вліянін того или другаго элемента. Здѣсь не было такой противоположности воззрѣній, которая устраняла бы всякое соглашеніе. Обѣ партіп одинаково могли управлять государствомъ; владычество одной не псключало возможности преобладанія другой. Прежнія распри превратились въ правильную дѣятельность свободныхъ учрежденій. Это былъ результатъ всей англійской исторіп; по чтобы достигнуть его, нужна была многовѣковая борьба, которая, послѣ долгихъ колебаній, установила паконецъ то отношеніе общественныхъ стихій, которое соотвѣтствовало духу народа, его потребностямъ и самому свойству и силѣ этихъ элементовъ.

На это измъненное отношение партий имъла значительное вліяніе французская революція. Она вызвала новыя иден, которыя, проникши въ Англію, произвели раздъленіе въ нолитическомъ міръ. Часть виговъ приняла эти новыя начала и стала на сторонъ французской революціи. Тори, напротивъ, держась охранительныхъ преданій, сдълались непримиримыми ея врагами и всёми силами возбуждали войну противъ Франціи. Послъднее направленіе гораздо болье перваго согласовалось съ историческимъ развитіемъ Англіи, съ ея интересами и съ духомъ народа. Поэтому тори получили перевъсъ, который они долго сохраняли и послъ заключенія мира. Они, въ союзъ съ Европою, низвергии Наполеона и содъйствовали утвержденію легитимизма. Мы видъли однако, что собственные интересы Англіи и либеральныя начала, лежащія въ ея конституціи, заставили наконецъ Каннинга отступиться отъ этой политики. Съ этого начинается паденіе торіевъ. Скоро они должны были сдълать повыя уступки. Волненія Ирландіи, возбужденныя О'Коннелемъ, повели къ дарованию католикамъ политических в правъ. Торійское министерство, которое постояпно этому противилось, принуждено было само предложить эту мару для избажанія худшихъ последствій. Виги получили черезъ это значительное подкръпление въ парламентъ. Но окончательный перевъсъ они могли пріобръсти только при усиленіи либеральныхъ элементовъ въ самомъ представительствъ Англіп. Поэтому лозунгомъ ихъ сдъналась парламентская реформа.

Доселѣ устройство народнаго представительства давало неревѣсъ аристократіи. Но со времени послѣдней революціи, средніе классы значительно возрасли богатствомъ и силою; въ сравненіи съ этимъ новымъ положеніемъ, ихъ доля вліянія на управленіе была слиш-

комъ мала. Они громко стали требовать преобразованія избирательныхъ законовъ, которые вручали выборное право ничтожнымъ корпораціямъ, гдъ властвовали вельможи, тогда какъ значительнъйшіе города лишены были представительства. Въ государствъ произошло волненіе, котерое могло повести къ революціп и не разъ доходило до насилія. Между тъмъ, аристократія не хотъла уступать, ибо черезъ это она лишалась своего вліянія. Здёсь опять королевская власть пришла на помощь народу. Министерство Грея, стоявшее за реформу, потерпъло поражение въ нижней палатъ и еще менъе могло расчитывать на поддержку верхней. Лорды намфревались даже просить короля не распускать нижней палаты, какъ совътовало министерство. Но Вильгельмъ IV-й предупредилъ эти козни; палата была распушена, и новые выборы дали большинство либеральнымъ министрамъ. Затъмъ оставалось побъдить сопротивление верхней палаты. Здъсь король употребилъ личное свое вліяніе, и большинство наконецъ уступило.

Билль о реформ в 1832-го года завершаетъ исторію англійской конституціи, но не составляеть въ ней перелома. Онъ не внесъ новыхъ началъ въ государственное устройство, не замънилъ прежняго историческаго развитія новыми отвлеченно-либеральными формами. Избирательный законъ былъ составленъ не по теоретическимъ соображеніямъ, а на основаніи практическихъ данныхъ. Поэтому, возникшія исторически несообразности далеко не были устранены; англійское избирательное право носить на себъ такой мъстный характеръ, представляетъ такое сочетание разнородныхъ началъ, что оно совершенно неприложимо къ другимъ государствамъ и непонятно для всякаго, кто хотълъ бы судить о немъ, отправляясь отъ чисто разумныхъ требованій. Между тёмъ, билль о реформё произвелъ существенную перемъну въ составъ нижней палаты. Онъ отнялъ избирательное право у множества гнилыхъ мъстечекъ, въ которыхъ владычествовала аристократія, и перенесъ его на города и на классы, прежде исключенные изъ представительства. Аристократія сохранила еще значительную долю вліянія на государственную жизнь, но перевъсъ принадлежить въ настоящее время среднимъ классамъ, изъ которыхъ исходить главнымь образомь общественное мнёніе, верховный судья всёхъ политическихъ вопросовъ. Такимъ сбразомъ, роли перемёнились: въ XVIII-мъ въкъ владычествовала аристократія, а средніе

классы служили ей задержкой; теперь иниціатива исходить отъ послёднихъ, аристократія же является умёряющимъ элементомъ. Но теперь, какъ и прежде, вся сила конституціи основана на союзё обоихъ классовъ, на дружной ихъ дёятельности, которая является плодомъ многовёковаго развитія и общей борьбы за либеральныя начала.

Въ последнее время, на политическомъ поприще является однако новый элементь, досель неизвъстный въ англійской исторіп — рабочіе классы. Они всегда были обдёленнымъ членомъ общей семьи. Аристократическое государство менте всего заботилось объ ихъ благосостоянін. Они мало по малу были вытёснены изъ поземедьнаго владёнія; фабричное производство породило между ними страшныя бъдствія и нищету; законы о бъдныхъ, доставляя имъ скудныя пособія, дълали ихъ почти кръпостными. Однако въ послъднее тридцатилътіе, со времени господства среднихъ классовъ, благодаря либеральнымъ мърамъ правительства, благодаря въ особенности общему развитію богатства Англіп, благосостояніе рабочаго населенія значительно поднялось, а съ этимъ вмъстъ оно становится политическою силою и требуетъ себъ правъ. Теперь дъло идетъ о новой избирательной реформъ, съ цълью дать ему участіе въ представительствъ. Такая перемъна въ составъ парламента, такая перестановка общественныхъ элементовъ, безъ сомивнія, не можетъ не отразиться на ходв государственной жизни. Какое положение примуть въ палатъ рабочие классы, въ какое отношение они станутъ къ другимъ, и какія изъ этого могутъ произойдти сочетанія, покажетъ время. До сихъ поръ, конституціонное устройство Англіи держалось отсутствіемъ настоящихъ демократическихъ элементовъ. Народная масса никогда не явлилась силою, имѣющею вліяніе на дѣла и притязаніе на политическую роль. Все происходило помимо ея, объ ней никогда не было и ръчи. Однажды въ англійской исторіи, демократическія начала сдёлались господствующими; но они исходили изъ городовъ и носили на себъ печать своего происхожденія. Идея народной власти, которая проявилась въ Долгомъ Парламентъ, заключала въ себъ не расширеніе выборнаго права, не пріобщеніе массы къ политической жизни, а единственно замъну монархіи владычествомъ парламента, воздвигнутаго на самыхъ узкихъ основахъ. Но даже и въ этихъ предблахъ, демократическія начала такъ мало совпадали съ духомъ англійскаго народа, что послъ быстраго ихъ упадка, отъ нихъ не осталась почти и слъда. Средніе классы перестали видёть въ себё представителей всего народа, какъ французскій tiers état, а довольствовались болёе ограниченною ролью состоянія, пользующагося извёстными правами и уважающаго права другихъ. Отсюда въ англійскомъ обществё отсутствіе радикальныхъ стремленій и вражды противъ высшихъ классовъ. Отсюда непритязательность тёхъ демопратическихъ элементовъ, которые вошли въ конституцію, и возможность дружнаго сочетанія ихъ съ аристократическими.

Безсиліемъ демократіи объясняется отчасти и слабость монархической власти въ англійской конституціи. Одна изъ самыхъ существенныхъ задачъ монархіи состоитъ въ покровительствѣ народной массѣ, въ защитѣ обдѣленныхъ классовъ, которые, не принимая непосредственнаго участія въ политической жизни, не могутъ сами отстаивать своихъ интересовъ, но видятъ своего заступника въ главѣ государства, на него обращаютъ свои взоры и всегда готовы поддерживать его всѣми силами. Англійскіе короли, въ борьбѣ съ аристократіею и съ городами, никогда не находили епоры въ массѣ народа, которая не имѣла ни голоса, ни вѣса. Приверженцы монархіи выходили изъ среди тѣхъ же высшихъ классовъ. Поэтому союзъ аристократіи съ горожанами легко втѣснилъ королевскую власть въ самыя узкія границы, оставивъ ее необходимымъ, но весьма мало дѣятельнымъ членомъ общаго организма.

Изъ всего этого яспо, что существенныя основы конституціоннаго быта Англіи выработались изъ исторіи, совершенно своеобразнымъ путемъ. Отсутствіе настоящихъ демократическихъ элементовъ, слабость королевской власти, высокое значеніе аристократіи и союзъ ея съ средними классами, все это—явленія, которыя составляютъ исключительную принадлежность Англіи и пе могутъ быть перенесены на другую почву. Поэтому англійская конституція остается неподражаемою. Отъ нея можно заимствовать иткоторые уроки конституціонной жизни, ибо здёсь на опытт выработались практическіе пріемы и условія этого порядка, но самыя ея основы, то, что даетъ ей непоколебимую твердость, не можетъ быть произвольно усвоено другими народами. Вся сила представительнаго порядка зиждется на взаимномъ отношеніи различныхъ общественныхъ элементовъ, входящихъ въ его составъ; по именно этому подражать нельзя. Англійскія учрежденія послужили для Евроны тиномъ конституціоннаго устройства, но

кромъ формы, они ничего не могли дать; учиться на нихъ способу сохранять политическую свободу совершенно напрасно. Самыя конституціонныя формы, которыя вырабатывались здѣсь практически, изъ даиныхъ элементовъ, изъ своеобразныхъ условій, не могли непосредственно получить общеевропейскаго значенія. Для этого имъ пужно было пройти черезъ французскую мысль, котерая, очистивъ ихъ отъ мѣстныхъ особенностей, возведя ихъ въ теорію, подвергнувъ ихъ всѣмъ испытаніямъ и превратностямъ исторической судьбы новыхъ народовъ, сдѣлала наконецъ конституціонное ученіе общимъ достояніемъ Европы.

## ГЛАВА 3.

РАЗВИТІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ В УЧРЕЖДЕНІЙ ВО ФРАНЦІИ.

Начало французской исторіи въ главныхъ своихъ чертахъ имъетъ значительное сходство съ англійскою. Один и тъже элементы легли въ основаніе общественнаго быта всъхъ западно-европейскихъ народовъ. Вездъ водворилась германская дружина, съ своимъ вождемъ, съ своими общими собраніями; вездъ велась борьба между аристократіею и королями. Если во Франціи сильнъе высказывались преданія Рима, особенно въ императорской власти, то временный блескъ монархіи скоро померкъ передъ напоромъ германскихъ началъ. Имперія Карла Великаго пала, уступая мъсто феодализму и городамъ, которыхъ развитіе, при возрожденіи королевской власти, завершилось сословнымъ представительствомъ, съ тъми же правами и стремленіями, какъ въ Англіи.

Однако, при тождествъ основныхъ общественныхъ элементовъ, при одинакомъ ходъ ихъ развитія, нельзя не замътить и глубокаго различія, какъ въ ихъ характеръ, такъ и въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ. Французское феодальное устройство далеко не походило на англійское. Въ Англіи, бароны, лишенные мъстной власти, безсильные въ отдъльности, образовали плотный союзъ, который противостоялъ всъмъ

притязаніямъ королей. Во Франціи, напротивъ, вся сила аристократім заключалась въ мъстномъ господствъ. Страна раздробилась на безчисленное иножество мелкихъ владъній, почти не связанныхъ между . собою. Кажпый баронъ имълъ свой замокъ, гдъ онъ могъ защищаться отъ нападеній; онъ пользовался правомъ частныхъ войнъ, держалъ свой собственный судь, чеканиль монету, наконець, быль изъять и отъ податей и отъ общаго законодательства. Королевская власть, при водвореніи династіи Капетинговъ, была совершенно ничтожна. Самыс дъятельные государи проводили жизнь въ безпрерывныхъ войнахъ съ ближайшими мелкими вассалами, съ владёльцами замковъ въ окрестностяхъ Парижа. Только мало по малу, съ постепеннымъ расширеніемъ владъній, короли успъли пріобръсти перевъсъ надъ своими ленниками, ограничивая ихъ права, и стягивая къ себъ общую власть. Но и въ этихъ стремленіяхъ, они никогда не встръчали сопротивленія со стороны всёхъ. Общій союзъ бароновъ, какъ въ Англіи, быль дёломъ неизвъстнымъ. Каждый стояль за себя, опираясь на свою дружину, на свое мъстное могущество. Союзы составлялись случайно; большею частью это были партіи, раздиравшія общество, вносившія въ него безпрерывную смуту. Поэтому у французской аристократіи инкогда не могъ образоваться такой политическій духъ, какъ у англійской. Это было сословіе, блиставшее болье личными качествами отдъльныхъ членовъ, нежели общими свойствами корпораціи и значеніемъ своимъ для государства, сословіе болте военное, нежели нолитическое. Борьба королей съ вельможами была состязаніемъ общаго права съ частнымъ, государственныхъ требованій съ привилегіями. Первые должны были остаться побъдителями.

Съ другой стороны, городовое сословіе было несравненно сильнѣе во Франціи, нежели въ Англіи. Вслѣдствіе развитія мѣстной жизни, города сдѣлались почти такими же независимыми державцами, какъ и феодальные владѣльцы. Средневѣковая исторія Франціи наполнена борьбою городскихъ общинъ съ ленными господами. Города силою оружія добываютъ себѣ права, ростутъ богатствомъ и могуществомъ. Къ нимъ мало по малу примыкаютъ и сельскія общины, увлеченныя общимъ стремленіемъ къ освобожденію и къ пріобрѣтенію правъ. Возникаетъ многочисленное сословіе мелкихъ землевладѣльцевъ, сначала въ весьма подчиненномъ положеніи, обремененныхъ тяжелыми повинностями, но постепенно пріобрѣтающихъ болѣе самостоятельности, и наконецъ,

вступающихъ въ самое представительство. Здёсь лежитъ начало демократіи. Въ Англіи, этотъ классъ никогда не имѣлъ политическаго значенія. Свободные землевладѣльцы подавали голосъ на съѣздахъ графства, гдѣ они поглощались рыцарствомъ. Во Франціи, напротивъ, села присоединились къ городамъ, вмѣстѣ съ которыми они приняли участіе въ сословныхъ собраніяхъ. Вслѣдствіе этого, городское сословіе получило здѣсь несравненно болѣе широкое значеніе, пежели въ Англіи. Тамъ оно, засѣдая съ рыцарствомъ въ нижней палатѣ, долго находилось подъ вліяніемъ послѣдияго; здѣсь, напротивъ, сливаясь съ сельскимъ народонаселеніемъ, оно явилось представителемъ народной массы, въ противоположность привилегированнымъ состояніямъ. Выборные люди третьяго сословія на генеральныхъ штатахъ постоянно говорять отъ имени парода, объ его страданіяхъ и нуждахъ.

Съ внутреннею силою, съ демократическими основами, среднее сословіе соединяло и духъ политической иниціативы. Отъ его представителей исходять и жалобы, и требованія и проекты преобразованій. Взоръ ихъ смѣло проникаетъ во всѣ области государственной жизни. Изъ средняго сословія возникаютъ юристы, судьи, администраторы, которые служать опорою королямь и управляють государственными дѣлами. Однимъ словомъ, это было настоящее политическое сословіе Франціи; поэтому оно окончательно должно было получить перевѣсъ надъ другими.

Въ этомъ различномъ положении и значении сословій у обоихъ народовъ, раздѣленныхъ британскимъ каналомъ, сказался и племенной характеръ. Аристократіи свойственно охранять права, среднему сословію—стремиться къ общимъ преобразованіямъ. Но послѣднее гораздо болѣе соотвѣтствуетъ духу французскаго народа, нежели первое. Тогда какъ существенное призваніе англо-саксонскаго племени состоитъ въ развитіи личнаго права, у Французовъ, напротивъ, преобладаютъ общія идеи, на первомъ планѣ стоитъ мысль объ общественномъ благѣ, о пользѣ государства. Кельтическая подвижность даетъ жизнь и развитіе преданіямъ Рима; съ стремленіями новыхъ народовъ соединяются государственныя пачала, завѣщанныя классическимъ міромъ и основанныя не на практическихъ нуждахъ, не на правахъ, коренящихся въ бытѣ варваровъ, а на требованіяхъ образованнаго общества.

Римскія преданія говорили въ пользу королевской власти, и третье сословіє явилось самымъ сильнымъ ен союзникомъ. Это опять фактъ величайшей важности, котораго было достаточно для уничтоженія всякой возможности прочнаго представительнаго устройства. Вмъсто соединенія средняго сословія съ аристократією, которое одно могло дать силу и крыность свободнымь учрежденіямь, является союзь средняго сословія съ королемъ противъ аристократін. Это сочетаніе не было вызвано случайными обстоятельствами: оно образовалось силою вещей; опо лежало въ самомъ свойствъ общественныхъ элементовъ средневъковой Франціи. Тогда какъ въ Англіи рука монарха простирадась на все, и правительственный гнетъ равно чувствовался всёми, во Франціи, напротивъ, низшія сословія непосредственно несли на себъ иго аристократіи, господствовавшей въ областяхъ; королевская же власть являлась имъ освободительницею. Она подавала имъ руку въ ихъ стремленіи къ пріобрътенію правъ. Общины, получавшія хартін, становились подъ покровительство короля; горожане, даже въ частныхъ владеніяхъ, стали считаться королевскими подданными. Для низшихъ классовъ, подчинение королевской власти сдёлалось такимъ образомъ путемъ къ выходу изъ частной зависимости. Изъ средняго же сословія короли брали ближайшихъ своихъ совътниковъ. Люди пизкаго происхожденія, становясь орудіями и помощниками монарховъ, управляли государствомъ, унижая гордыхъ бароновъ. Наконецъ, короли, а не вельможи, какъ въ Англіи, призвали города къ сословному представительству, дали имъ мъсто въ общей политической жизни земли.

Однако этотъ союзъ подвергался и колебаніямъ. Не всегда горожане являлись попорными слугами монарховъ. Чувствуя свою силу, они не разъ пытались стать на первое мъсто, управлять государствомъ посредствомъ уполномоченныхъ. Но противъ подобныхъ притязаній, королевская власть находила союзниковъ въ высшихъ сословіяхъ; съ ихъ помощью, она выходила побъдительницею изъ этой борьбы. Аристократія и демократія во Франціи слишкомъ расходились между собою; у нихъ было мало общаго; онъ носили въ себъ различныя идеи, имъли противоположные интересы, а потому не могли совокуппыми силами упрочить свободныя учрежденія. Одна королевская власть являлась связующимъ началомъ общественнаго быта. Она скръпила государство, уничтожила мъстныя власти и привилегіи, соединила сословія; отъ нея исходили всѣ государственныя преобразованія. А потому она естественно должна была получить перевѣсъ надъ остальными элементами. Народъ видѣлъ въ ней представительницу народнаго единства и государственнаго порядка.

- Стремясь къ преобладанію, королевская власть не могла однако обойтись безъ содъйствія сословій въ устроеніи государства. Она исходила изъ феодальнаго быта, а потому со всёхъ сторонъ была ограпичена въ своихъ правахъ. Король не могъ ни налагать произвольно податей, ни самовластно издавать законы. Еще нужные была опора сословій въ правственныхъ и религіозныхъ вопросахъ, которые имъли огромное значение въ средние въка. Генрихъ II-й английский, въ споръ съ Өомой Бекетомъ, искалъ поддержки въ собраніи бароновъ и духовенства; Филиппъ Красивый, въ борьбъ съ Бонифаціемъ VIIІ-мъ, созвалъ первые генеральные чины Франціи, составленные изъ трехъ сословій — духовенства, дворянства и горожанъ. Король требоваль ихъ совъта и помощи противъ панскихъ притязаній; опираясь на общественное митніе земли, онъ могь смълье отстапвать самостоятельность короны. Съ этихъ поръ, генеральные штаты свываются постоянно, какъ скоро оказывается въ нихъ нужда. Франція, какъ и другія европейскія страны, прошла черезъ періодъ сословнаго представительства.

Генеральные штаты не были однако едииственнымъ собраніемъ чиповъ въ королевствъ. И прежде и послъ существовали чины провинціяльные; каждая область имъла свое собраніе. Это было опять обстоятельство чрезвычайной важности для успъха свободныхъ учрежденій. Англійскій парламенть быль единственнымъ представительнымъ собраніемъ государства, единственною гарантіею правъ; въ немъ сосредоточивалась вся политическая жизнь земли. Во Франціи, напротивъ, представительныя учрежденія, какъ п самая политическая жизнь, дробились по областямь, а потому генеральные штаты инкогда не могли получить такого всеобъемлющаго значенія и такой силы, какъ англійскій парламентъ. Чины южной Франціи даже рёдко собирались вийстй съ чинами съверной. Точно также и права сословій имъли характеръ мъстный, а не общій. Во Франціи, при Филипиъ Красивомъ и его наслъдникахъ, произошло такое же движеніе, какъ въ Англіи при Іоаннъ Безземельномъ. Бароны составляють союзы съ городами для противодъйствія беззаконнымъ податямъ; по это

союзы областные, заключаемые между сосъдями. Лудовикъ X-й даруетъ не Великую Хартію всъмъ сословіямъ французскаго народа, а отдъльныя хартіи Нормандіи, Пикардіи, Шампани.

Эта разрозненность общественных силь выразилась и въ составъ сословных собраній. При недостатк плотной аристократіи, во Франціи не могла образоваться и верхняя палата съ аристократическимъ значеніемъ. Англійскіе великіе бароны были непремънными совътниками короля; безъ нихъ онъ ничего не могъ предпринять. Поэтому они постоянно сбирались для совъщаній и привыкли смотръть на себя, какъ на отдъльное политическое тъло. Французские велиние вассалы, напротивъ, управляли каждый своею областью, мало заботясь объ общихъ дълахъ государства. Верховное управление и здъсь сосредоточивалось въ парламентъ, составленномъ изъ постоянныхъ королевскихъ совътниковъ; но это были не вельможи, а юристы, люди третьяго сословія, предашные королю. Всябдствіе этого, аристократія не имбла повода выдёлиться изъ остальной массы дворянства и получить чисто политическій характеръ; сословное начало сохранилось во всей своей ръзкости, ибо оно было единственною связью, которая могла соединять отдёльныя лица въ политическія тёла. Отсюда глубокое раздёленіе между дворянствомъ и третьимъ сословіемъ. Низшее дворянство во Франціи постоянно держало себя вдали отъ горожанъ, съ пренебреженіемъ взирая на последнихъ, какъ на низшій разрядъ людей. Между тъми и другими не было ничего общаго. Они не платили одинакихъ податей; дворянство только въ видъ исключенія, въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, давало королю пособія. Его назначеніемъ была военная служба; подати платили люди неблагороднаго происхожденія. Точно также и духовенство было изъято отъ налоговъ; оно помогало правительству только добровольными дарами (dons gratuits). Оба сословія, духовенство и дворянство, считались такимъ образомъ высшими, привилегированными классами, въ противоположность огромной массъ народонаселенія, примкнувшаго къ городамъ.

Такая разобщенность сословій, изъ которыхъ каждое имѣло свои понятія, свои цѣли, свои интересы, не могла содѣйствовать прочности свободныхъ учрежденій. Несостоятельность сословныхъ собраній, составленныхъ изъ такихъ элементовъ, оказалась при внѣшней опасности. Войны съ Англією нанесли смертельный ударъ генеральнымъ штатамъ, только что начинавшимъ организоваться. Онѣ заставили

народъ столпиться около короля и вручить ему власть, которая быстро сдълалась неограниченною.

Это совершилось однако не вдругъ. На первыхъ порахъ казалось, напротивъ, что народныя начала получатъ ръшительный перевъсъ. Несчастныя битвы при Креси и Пуатье, оставивъ Францію безпомощною, не только заставили правительство прибъгнуть къ генеральнымъ штатамъ, но позволили послъднимъ захватить всю власть въ свои руки. На первомъ планъ явилось здъсь не дворянство, какъ въ Англіи. На французскомъ рыцарствъ лежала главная вина несчастной войны; когда оно, побитое и униженное, возвратилось домой, противъ него поднялся вопль по всей землъ. Народъ обвинялъ его въ неумъпіи защищать государство, считалъ его предателемъ отечества. Съ этихъ поръ, французское дворянство никогда не могло подняться на прежнюю высоту. Главная его спла была на войнъ, и здъсь оно явилось несостоятельнымъ. Поэтому, на генеральныхъ штатахъ, выступили впередъ города, и во главъ ихъ Парижъ съ своимъ меромъ, Стефаномъ Марселемъ.

Съ 1355-го года до 1359-го, чины королевства собирались ежегодно и даже ивсколько разъ въ годъ. Правительство искало въ нихъ опоры среди общественныхъ бъдствій и общаго разстройства государства; но они воспользовались своимъ положеніемъ не для подкръиленія ослабъвшей власти, а для того, чтобы перетянуть къ себъ правление и поставить короля въ полную зависимость отъ себя. Не только сборъ податей и финансовый контроль были имъ переданы, по ихъ желанію, но имъ было уступлено право собираться періодически, по собственной иниціативъ, не будучи созваны королемъ. Генеральные штаты потребовали смёны всёхъ королевскихъ совётниковъ и замъны ихъ другими, по назначенію чиновъ. Какъ англійскіе бароны, они составили коммиссію реформаторовь, которые были настоящими правителями государства. Здёсь впервые преобразовательныя стремленія третьяго сословія проявились въ широкихъ размърахъ. Движение приняло характеръ чисто демократический, который произвель всеобщее брожение въ странъ. Изъ городовъ оно распространилось и на села, и здъсь началась ръзня дворянъ, французская пугачевщина, жакерія. Но скоро наступила реакція. Дворянство, испуганное движеніемъ, покинуло генеральные штаты, отказавши третьему сословію въ содъйствін; за нимъ послёдовало и духовенство. Горожане одии были не въ состояніи справиться съ дѣломъ. Сборы, которые они взяли въ свои руки, поступали плохо. Скоро народъ, усталый отъ смутъ, спова обратился къ королевской власти; жакерія была подавлена, Марсель погибъ, и Карлъ У сдѣлался почти неограниченнымъ властителемъ Франціи. Не генеральные штаты, не дворянство и города, а королевская власть освободила землю отъ иноплеменниковъ и возстановила порядокъ въ государствъ.

Кардъ У не обходился впрочемъ безъ совъта сословій; опъ искаль ихъ поддержки въ тъхъ трудныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ нахолилась тогда Франція. Но это были частныя собранія, которыя не имълн характера генеральныхъ штатовъ. Король не допускаль ограниченія своей власти и взималь подати самовольно, безъ согласія сословнаго представительства. Народъ выносиль это теривливо, пока царствоваль мудрый государь; но при малолётнемъ и безумномъ его преемникъ, духъ нарижской демократіи воскресъ съ новою силою. Въ самомъ началъ царствованія Карла VI-го, произошли возмущенія, которыя заставили отмънить всъ незаконныя подати. Между тъмъ, генеральные чины, созванные дядями короля, отказали въ новыхъ пособіяхъ, такъ что управлять было невозможно. Однако и здёсь скоро наступила реакція. Центромъ демократическаго движенія, которое въ это время распространялось по всёмъ окрестнымъ странамъ, были оландрскіе города, воевавшіе съ своимъ графомъ. Французскій король и дворянство стали на сторону послѣдняго и положили конецъ спору побъдою при Розебекъ. Съ этимъ вмъстъ усмиренъ былъ и Парижъ, который лишился укрѣпленій, муниципальной свободы и знативишихъ гражданъ, казненныхъ по повелвнію правительства.

Горожане еще разъ пронграли свое дъло; но раздоры могучихъ вельможъ придали имъ повую силу. При безумномъ монархъ, между партіями орлеанскою и бургундскою возгорълась распря, сопровождаемая убійствами и междоусобною войною. Герцогъ Бургундскій искалъ опоры въ парижской черни и въ геперальныхъ штатахъ. Это привело къ собранію чиновъ 1413-го года, гдъ во главъ третьяго сословія явился парижскій университетъ. Здъсь раздались громкія нареканія на государственное управленіе, и наряжена была коммиссія чиновъ, которая составила самый обширный планъ преобразованій. Все это однако не послужило ни къ чему; послъдовали новыя смуты, убійства, сцены, напоминающія терроръ 93-го года, пока наконець

бургундская партія и парижская чернь не заключили союза съ Англичанами и не предали государства пноплеменникамъ. Генрихъ V воцарился во Франціи.

Эти кровавыя распри, соединенныя съ вижшними войнами, нанесли окончательный ударъ городовой демократіи и сословному представительству. Франція еще разъ была спасена не вельможами и не городами, а національнымъ движеніемъ, средоточіемъ котораго былъ монархъ, а высшимъ представителемъ Орлеанская дъва. Новый король водворился съ неограниченною властью и старался дать ей прочныя основы. Для возстановленія порядка необходимо было постоянное войско, для содержанія войска постоянныя подати. Генеральные штаты, созванные Карломъ VII-мъ, согласились на все, что отъ нихъ требовалось; вручивши королю и власть и оружіе, они сошли со сцены. Съ этихъ поръ, постоянная роль ихъ прекращается. Они появляются еще изръдка, вызываемые затрудненіями правительства или внутренними раздорами, но всякій разъ оказывается ихъ безсиліе. Лудовикъ XI созывалъ ихъ только однажды, съ цёлью освободиться отъ вынужденнаго вассалами объщація отдать брату Нормандію. Чины объявили, согласно его желанію, что Нормандія не можеть быть отдёлена отъ короны, и разошлись, представивъ иёсколько жалобъ на злоупотребленія, на что король отвъчаль объщаніемъ исправить. Затемъ новое созвание генеральныхъ штатовъ последовало въ 1484-мъ году, въ малолетство Карла VIII-го, вследствіе распрей между правительницею и принцами крови. Оно замъчательно тъмъ, что здёсь въ первый разъ, въ числё представителей третьяго сословія, засёдали выборные отъ сельскихъ общинъ; но не смотря на благопріятныя обстоятельства, которыя прямо давали чинамъ поводъ вибшаться въ государственныя дъла, это собрание не привело ни къ какому прочному результату. Нъкоторые члены дворянства совътовали депутатамъ взять правление въ свои руки, но это предложение не нашло отголоска въ большинствъ. Третье сословіе ограничилось просьбою объ уменьшеніи лежавшихъ на немъ тяжестей. Однако и въ этомъ отношенін не было принято никакихъ дъйствительныхъ мъръ; данныя правительствомъ объщанія остались непсполненными, налоги продолжали взиматься самовластно, и около 85 лётъ прошло прежде, нежели были созваны генеральные штаты. Лучшіе французскіе короли, какъ Лудовикъ XII, обходились безъ нихъ.

Религіозныя войны снова вызвали ихъ къ деятельности. И протестанты и католики требовали ихъ созванія, надёясь цайти въ нихъ опору. Но эпохи религіознаго фанатизма менже всего благопріятны развитію свободныхъ учрежденій. Въ представительныхъ собраніяхъ выражаются всв народныя страсти; при взаимной цетерпимости, онв ведутъ къ междоусобіямъ. Только власть, стоящая выше партій, господствующая надъ ними, въ состояніи сдержать ихъ порывы и умиротворить государство. Это именно оказалось во Франціи въ XVI-мъ въкъ. Пять разъ собирались генеральные штаты съ 1560-го до 1598-го года. Въ нихъ дъйствовали лучшіе люди того времени; обширные, выработанные ими проекты и представленія послужили основаніемъ замфчательнымъ памятникамъ законодательства; но въ религіозномъ вопросъ, они или оказывались безсильными, не будучи въ состоянии предупредить междоусобій, или сами становились орудіемъ партій и выраженіемъ религіознаго фанатизма. Католическая лига, которая нъкоторое время владъла Франціею, оппралась на народное право, на демократическія начала, чтобы искоренить протестантизмъ и подчинить себъ королевскую власть. Наконецъ, побъды Генриха IV-го, доставивъ торжество монархіи, водворили въ государствѣ миръ и порядокъ, повели къ установленію в ротерпимости, но вм вств съ твмъ положили копецъ развитію свободы.

Послъ этого, до самой революціи, генеральные штаты собираются только разъ, въ малольтство Лудовика XIII-го, онять вследствіе раздоровъ между правительствомъ и вельможами. Но это последнее собраніе обнаружило только ту противоположность понятій и интересовъ, которая существовала между сословіями. Эта рознь идетъ черезъ всю исторію Франціи. Она выражалась и въ первоначальной борьбъ городовъ съ феодальными владельцами, и въ стремленіяхъ третьяго сословія въ владычеству, и въ реакціяхъ, поддерживаемыхъ дворянствомъ, и наконецъ, въ религіозныхъ распряхъ, гдё протестантизмъ находилъ приверженцевъ главнымъ образомъ въ аристократіи и въ высшемъ мъщанствъ, тогда какъ демократическая масса оставалась фанатически преданною католицизму. Враждебное настроение низшихъ классовъ противъ высшихъ высказывалось постоянно; издавна въ народныхъ собраніяхъ, ораторы третьяго сословія возставали на пороки духовенства и дворянства, противополагая имъ добродътели народа. Штаты 1614-го года окончательно доказали, что между сословіями

лежить бездиа, при которой всякая совокупная дъятельность становится невозможною. Дворянство хотело сохраненія своихъ привилегій, а между тъмъ, негодовало на тъ преимущества, которыми пользовались мъщане. Послъдніе, напротивъ, стремились къ равенству, къ уничтоженію сословныхъ льготъ, вслёдствіе которыхъ вся тяжесть государственных в повинностей надала на низшіе классы. Съ другой стороны, третье сословіе требовало независимости свътской власти отъ церковной и распространенія свътскаго суда на духовенство; но здъсь оно встръчало сильнъйшее противодъйствие въ послъднемъ, которое защищало права папы и настапвало на принятіи всъхъ правилъ Тридентскаго собора. Сословныя распри дошли до величайшаго ожесточенія. Дворянство жаловалось королю на то, что м'єщанство осм'єлилось назвать его своимъ старшимъ братомъ. «Мы не хотимъ, чтобы дъти сапожниковъ называли насъ братьями, восклицали его представители; между нами такое же разстояніе, какъ между бариномъ и лакеемъ».

Одна королевская власть стояла выше этихъ стремленій; она одна въ состояніи была объединить общество, какъ она объединила государство. При разрозненности и враждебномъ настроеніи сословій, при льготахъ, которыми пользовались выстія, свободныя учрежденія были невозможны. Они требують внутренняго согласія, котораго не было. Одинъ замъчательный публицисть нашего времени высказалъ мысль, что свобода сама собою установила бы подобное согласіе; но на это нътъ никакихъ доказательствъ. Предположенія въ исторіи не могуть быть допущены, если они не подкрёпляются живыми фактами, а факты ведуть къ противоположному заключенію. Нельзя ссылаться здёсь па примёры отдёльныхъ провинціяльныхъ штатовъ, гдъ всъ три сословія дъйствовали дружно. Единство, которое установляется въ ограниченной сферъ, часто бываетъ невозможно на болъе обширномъ поприщъ, гдъ все усложинется, гдъ питересы становятся значительнъе и вопросы живъе. Самыя отношенія сословій и способы совъщанія, отсюда истекавшіе, разнились въ отдъльныхъ областяхъ; они были иные въ Лангедокъ, нежели въ Бретани, и если въ той или другой провинціи проявлялось единодушіе, то въ общемъ представительствъ постоянно господствовала рознь.

Согласной дъятельности сословій противоръчиль въ особенности характеръ французскаго дворянства, которое всею своею исторією до-

казало свою политическую неспособность. Оно обладало многими блестящими качествами, но стоять во главѣ государства, служить связью разнородпымъ общественнымъ элементамъ, оно было не въ состояніи. Исторія пе дала ему внутренней кріпости; тотъ характерь, который наложиль на него феодальный порядокъ, съ его частными правами, съ его безконечнымъ раздробленіемъ, сохранился въ немъ до конца. Оно всегда дорожило болье частиымъ дъломъ, нежели общимъ, болье привилегіями, нежели правами. Оно стояло за изъятіе отъ податей, переставши нести военную повинность, которая служила имъ замъною. Между тёмъ, отбывая отъ податныхъ обязанностей, оно тёмъ самымъ лишало себя возможности требовать контроля надъ расходами. До самыхъ временъ революцін, оно сохраняло феодальныя права, чрезмърно стъснительныя для низшихъ классовъ, и этимъ возбужда. ло противъ себя ненависть последнихъ. Оно не хотело и слышать объ уподобленіи себя третьему сословію и своимъ высокомтріемъ растравляло взаимную вражду. Въ его отношеніяхъ къ низшимъ высказывалось не только презрѣніе, но и зависть. Дворянство постоянно жаловалось на то, что государственныя должности замъщаются людьми низкаго происхожденія, а между тёмъ вина лежала въ немъ самомъ. Оно пренебрегало трудомъ и гражданскими дълами, тогда какъ третье сословіе, работою, постоянствомъ и просвъщеніемъ, пролагало себъ путь къ высшимъ мъстамъ. Государственные люди Франціи, значительнъйшие дъятели на гражданскомъ поприщъ, большею частью не принадлежали къ дворянству. При военныхъ его доблестяхъ, у него было замъчательное отсутствие политическаго смысла и, можно сказать, даже любви къ отечеству. Въ половинъ XVII-го въка, лучшіе его представители, какъ Тюреннъ и Конде, не задумывались, изъ личных в видовъ и честолюбивых в целей, вступать въ союзъ съ врагами государства и становиться во главъ иноземныхъ войскъ противъ собственнаго правительства. Поэтому невозможно сказать съ Токвилемъ, что уничгожение дворянства во Франціи нанесло свободъ такую рану, отъ которой она никогда не излъчится. Свойства французскаго дворянства представляли, напротивъ, величайшее препятствіе развитію свободныхъ учрежденій. Самый сословный его характеръ слишкомъ выдъляль его изъ народа, а между тъмъ у него не было никакихъ данныхъ для образованія чисто политической аристократіи, какъ англійская. Высшее дворянство не имъло внутренней связи, а

низшее отдёлялось отъ третьяго сословія всею бездною нажитыхъ исторією сословных в предразсудковъ. Притомъ, не всякая аристократія является защитницею свободы и можетъ сь нею ужиться. Для этого требуются политическій духъ и высшія способности, доказанныя и признанныя всвии. Аристократія должна не только отстанвать свои права, но и давать единство и направление общему дълу, служить связующимъ элементомъ государственной жизни. Если она не въ состоянии исполнить эту роль, она не уживется съ либерализмомъ. Свобода всегда будетъ относится враждебно кънезаслуженнымъ привилегіямъ. Между народнымъ представительствомъ и аристократією съ узкими взглядами, съ частными стремленіями, никогда не можетъ установиться согласіе. Если мы видимъ у Французовъ неудержимое стремление къ равенству и ненависть ко всякимъ преимуществамъ. то причина этихъ явленій лежить не въ случайныхъ качествахъ или недостаткахъ народа, а въ цълой исторіи Франціи: она заключается въ томъ, что политическая способность издавна принадлежала здъсь не дворянству, а третьему сословію, котораго свойства и духъ одни отвъчали и народному характеру и потребностямъ государства. Дворянство уступало ему не только количествомъ, но и качествомъ.

Однако и третье сословіе, пока оно сохраняло городовой, корпоративный характеръ, вытекшій изъ средневъковаго быта, оставалось безсильнымъ. Рапнія его попытки захватить власть постоянно кончались неудачами, ибо въ средніе въка оно являлось только однимъ изъ общественных элементовъ, въ противоположность другимъ, въ то время сильнейшимъ. Сделаться господствующимъ оно могло только тогда, когда оно перестало быть отдъльнымъ сословіемъ и разрослось въ цёлый народъ, передъ которымъ привилегированные классы явились ничтожнымъ меньшинствомъ, не имъющимъ никакого внутренняго права на высшее положение. Этотъ постепенный рость третьяго сословія, рядомъ съослабленіемъ дворянства и духовенства, происходитъ подъ сънью абсолютной монархіи. Неограниченная власть, уничтожая политическія права, установляя общую для всёхъ администрацію, самыми своими свойствами и стремленіями содъйствуеть уравненію сословій и объединенію интересовъ. Переходъ отъ средпевъковаго быта, основаннаго на борьбъ и соглашении частныхъ силъ, къ государственному порядку новаго времени, гдъ господствуетъ единство власти и цълей, могъ совершиться или объединениемъ отдъльныхъ элементовъ подъ руководствомъ аристократіи, или водворепіемъ неограниченной власти, подчиняющей себъ всъ частныя стремленія. Англійская исторія представляетъ намъ первый путь, хотя и здъсь была эпоха, когда потребовалось значительное усиленіе королевской власти; во Франціи возможенъ былъ только второй.

Съ начала ХУИ-го въка генеральные штаты здъсь совершенно прекращаются. Подобныя собранія, не только по господствовавшему въ нихъ духу, но и по самому своему устройству, были невозможны при новомъ порядкъ вещей. Они не являлись постояннымъ органомъ политической жизни, а созывались, когда встручалась въ нихъ надобность, при внутреннихъ раздорахъ или затрудненіяхъ правительства. Характеръ ихъ былъ преимущественно сов‡щательный; тѣ права, которыя имъ приписывались, главнымъ образомъ согласіе на подати, были совершенно неопредъленны и нарушались постоянно, безъ всякаго прекословія и противодъйствія со стороны народа. Это было въ сущности учреждение средневъковое, которое лишилось своихъ корней съ водвореніемъ государственнаго порядка. Генеральные штаты играли болье или менье значительную роль, пока крыпки были тъ права, которыя давали имъ силу и заставляли правительство прибъгать къ ихъ содъйствію. Но какъ скоро власть получила возможность распоряжаться самовольно имуществомъ гражданъ, сословные чины сдълались чистою случайностью. Совъщательныя собранія съ неопредълениыми правами могли еще созываться по временамъ, пока не успълъ установиться прочный государственный порядокъ; съ большимъ развитіемъ политическаго быта, они должны были или прекратиться, или преобразоваться въ постоянное учреждение, съ твердыми правами, съ опредъленнымъ кругомъ дъятельности, съ законно принадлежащимъ ему мъстомъ въ общемъ организмъ. А такъ какъ послёднее было невозможно, вслёдствіе состава и духа сословных в собраній, то они естественно должны были исчезнуть.

Новое развитіе представительных вачаль возникло во Франціи не изъ этихъ устарѣлыхъ учрежденій, а изъ новаго духа, овладѣвшаго французскимъ обществомъ въ XVIII-мъ вѣкѣ. Мы уже говорили объ этомъ духѣ, объ его направленіи, о тѣхъ односторонне либеральныхъ началахъ, которыя, прошедши черезъ нѣсколько революцій въ Англіи и въ Америкѣ, нашли наконецъ полное свое осуществленіе во Франціи. Здѣсь для нихъ была приготовлена воспріимчивая почва. Идеи

свободы и равенства съ жаромъ были усвоены третьимъ сословіемъ, которое находило въ пихъ оправдание своихъ историческихъ стремленій и самое сильное оружіе противъ высшихъ классовъ. Въ этихъ идеяхъ вполит выражались тт начала, которыя третье сословіе издавна въ себъ носило. Возведение ихъ на степень общечеловъческаго права давало ему окончательное торжество надъ противниками. Это сочетание исторически приготовленной почвы съ общимъ ходомъ человъческой мысли произвело то всемірное потрясеніе, которое называется французскою революціею. Изсладуя ея корни, невозможно останавливаться на причинахъ второстепенныхъ, напримъръ, на теоретическомъ развитіи общества, на слабости королевской власти. Это былъ не произвольный разрывъ съ исторією, какъ утверждали Боркъ и другіе консервативные писатели, а напротивь, исполненіе исторической задачи. Вся предъидущая жизнь Франціи вела къ этому торжеству третьяго сословія, которое, наконець, въ громадномъ переворотъ снесло передъ собою вст преграды. Едвали самая высокая нолитическая мудрость могла предупредить это внезаиное паденіе стараго зданія. Французская революція была всемогущимъ проявленіемъ идей, приготовленныхъ въками, но совершенно несовиъстныхъ съ существующимъ порядкомъ. Никакія преобразованія не въ состояніп были произвести соглашенія, котораго не было въ умахъ. Безъ сомнѣнія, начала, которыми руководствовалась революція, были односторонни; но это было естественнымъ послъдствіемъ самаго историческаго развитія человъчества, которое идетъ къ высшему единству, только проходя черезъ одностороннія опредёленія. Никакія политическія міры не въ силахъ остановить міровыхъ событій, направляемыхъ законами, стоящими выше человъческой воли. Для этого нужно бы было измёнить логическую послёдовательность мысли, избавить человёка отъ необходимости опыта, дать ему возможность достигнуть полноты, не изслъдовавши и не испытавши частностей.

Но если подобныя всемірныя событія представляются намъ роковыми, то вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ общечеловѣческій опыть, они содержать въ себѣ уроки для всѣхъ народовъ. Такому всемірному опыту подверглись во Франціи начала свободы, выступившія во всей своей исключительности.

Съ перваго шага, свобода явилась съ этимъ характеромъ, утверждая свое полновластіе, и отрицая вст другіе элементы общества.

Когда въ 1789 мъ году, вследствие финансовыхъ затруднений, созваны были генеральные штаты, прежде всего возникъ вопросъ: слъдуетъ ли совъщаться по сословіямъ, какъ въ прежнія времена, или въ совокупномъ собраніи? Третье сословіе, которое количествомъ депуравнялось обоимъ остальнымъ, требовало последняго; оно считало себя представителемъ всего народа и отрицало у другихъ право на отдъльное существование. Оно не приступало въ преніямъ, дожидансь, чтобы остальные выборные явились въ его среду. Послёдніе наконецъ уступили, ибо между ними было множество людей, которые разделяли эти взгляды. Этимъ сословный вопросъ былъ поръшенъ; привилегированныя сословія были поглощены народомъ. Ночь 4-го августа, въ которую всё сословныя права и преимущества были принесены въ жертву на алтарь отечества, была только естественнымъ послъдствіемъ этого перваго шага. Скоро собраніе покончило и съ королевскою властью. Видя чрезмърныя его притязанія, король ръшился распустить только что созванные чины и даровать конституцію отъ своего имени. Депутаты отвічали, что они собраны по воль народа и не обязаны повиноваться монарху. Король должень быль уступить; выборные остались представителями верховной власти въ государствъ. Наконецъ, дошла очередь и до церкви. Собраніе, въ силу верховнаго своего права, издало постановление о гражданскомъ устройствъ духовенства, которымь уставы католической церкви измънялись во всъхъ частяхъ. Духовенство ръшилось не повиноваться. Тогда противъ него стали приниматься принудительныя мъры, которыя привели къ паденію религіи.

Конституція, выработанная Учредительнымъ Собраніемъ, носила на себѣ печать своего происхожденія. Во главѣ ея стояло Объявленіе о правахъ человѣка и гражданина, гдѣ излагалась филосовская теорія XVIII-го вѣка, по которое не имѣло смысла, какъ законодательный памятникъ, нбо здѣсь законъ подчинялся личному праву. Всѣ сословныя различія и привилегіи были отмѣнены. Верховная власть, лежащая въ народѣ, вручалась представительству, сосредоточенному въединомъ собраніи. Рядомъ съ пимъ сохранялся призракъ королевской власти, по въ полномъ безсиліи. Королю давалось только отлагательное вето; министрамъ воспрещался входъ въ представительное собраніе; исполнительная власть лишалась всякихъ орудій и средствъ, ибо всѣ мѣстныя учрежденія основывались на выборномъ началѣ. Однимъ

словомъ, конституція была республиканская по духу, съ сохраненіемъ одной лишь тъни монархическаго начала. И эта тънь скоро должна была исчезнуть.

Старый порядокъ, которымъ Франція жила въ теченіи многихъ въковъ, не могъ погибнуть безъ сопротивленія. Между нимъ и новыми началами естественно вспыхнула борьба, которая кончилась эмиграцією дворянства, уничтоженіемъ религіи, казнью короля. Республиканскій Конвентъ составилъ новую конституцію, въ которой демократическія начала были проведены во всей ихъ чистотъ. Согласно ученію Руссо, законы должны были утверждаться самимъ народомъ, въмъстныхъ собраніяхъ. Участіе въ законодательной власти и въ выборъ представителей было объявлено неотъемлемымъ правомъ каждаго гражданина. Верховная власть присвоена исключительно народу; всякое лице, на нее посягающее, должно быть, по словамъ конституціи, немедленно предано смерти свободными людьми. Наконецъ, возстаніе противъ притъсненія было объявлено священнъйшимъ правомъ и необходимъйшею обязанностью, какъ всего народа, такъ и каждой его части.

Но и этой конституціи не суждено было жить. Въ средъ самого народнаго представительства возгорълась борьба между защитниками свободы и приверженцами диктатуры. Обстоятельства требовали сосредоточенной власти, ибо внутренние и вившние враги грозили гибелью Франціи и новымъ ея учрежденіямъ. Диктатура была необходима, и она возникла, страшная, кровавая. Горсть людей, исполненныхъ демократическаго фанатизма, опираясь на парижскую чернь, послали на плаху и короля, и товарищей въ народномъ представительствъ и тысячи гражданъ; но виъстъ съ тъмъ, они съ изумительною энергіею подавили внутреннія возстанія и дали отпоръ внёшнимъ врагамъ. Эти люди выступали во имя свободы и водворяли самый страшный деспотизмъ, который когда либо являлся въ исторіи. Ежедневно обагряясь кровью, они въ тоже время, въ искреннемъ увлечении, изображали идилліи того счастья, которое они готовы были даровать человъчеству. И въ этомъ была свои логика: человъкъ неизбъжно впадаеть въ противоръчіе съ собою, когда онъ хочетъ послъдовательно провести одностороннія начала.

<sup>3</sup> Но реакція наступаеть непремённо. Основы человёческих з обществ и не могуть быть потрясаемы безнаказанно, п чёмы сильнёе

натягивается пружина въ одну сторону, темъ быстрве происходитъ поворотъ въ другую. Совершивъ свое дело, избавивъ Францію отъ опасности, террористы пали среди всеобщаго негодованія. Новое положеніе вещей вызвало и новую конституцію (1795-го года), основанную уже на менве демократическихъ началахъ. Къ объявленію правъ было присоединено исчисленіе обязанностей, гдв на первомъ мёств стояло уваженіе къ закону. Вмёсто всеобщаго права голоса, введенъ былъ цензъ, состоявшій въ платеж какой-либо прямой подати, личной или поземельной. Вмёсто общей законодательной власти, за народными собраніями осталось только право утверждать или отвергать перемёны конституціи. Выборы установлены въ двухъ степеняхъ; раздёленіе властей объявлено необходимою гарантіею права. Поэтому, законодательное сословіе было составлено изъ двухъ собраній, ежегодно обновлявшихся но третямъ. Наконецъ, исполнительная власть была вручена пяти директорамъ.

Но болье умфренныя начала не въ сплахъ были дать большую прочность учрежденіямъ. Конституція 1795-го года страдала отсутствіемъ сильной власти, а между тьмъ Франція, растерзанная смутами, была не въ состояніи выносить политическую свободу, которая служила только поводомъ и средствомъ для борьбы партій, ненавидъвшихъ другъ друга и всегда готовыхъ прибъгнуть къ насилію, чтобы одольть противниковъ. Стихіи, взволнованныя революціею, не успъли еще улечься посль бури; поэтому, дъятельность свободныхъ учрежденій представляла безпрерывную смъну слабости и насилія. Правленіе директоріи характеризуется правительственными переворотами, которыми устранялась то одна партія, то другая. Для водворенія прочнаго порядка, для успокоенія общества, нужна была власть единая, независимая, стоящая выше партій, и она явилась наконецъ въ лицъ Наполеона.

Учрежденія, дарованныя Франціп Наполеономъ, сохраняли однѣ только формы представительства; настоящей свободы здѣсь не было. Права народа состояли единственно въ составленіи списковъ довѣренныхъ лицъ (listes de confiance), изъ которыхъ Сенатомъ назначались члены Законодательнаго Сословія и Трибуната, а съ 1802-го года и самаго Сената. Приготовленіе законовъ ввѣрялось Государственному Совѣту, изъ котораго правительство отряжало коммиссаровъ для защиты проектовъ передъ Трибуватомъ. Здѣсь происходили пре-

нія; но члены Трибуната могли только критиковать предложенный законъ, а не имъли голоса въ ръшении. Послъднее предоставлялось Законодательному Сословію, которое, въ свою очередь, не имъло права сужденія, но молча выслушивало противоположные доводы членовъ Государственнаго Совъта и Трибуната, и за тъмъ дълало свое заключеніе. Наконецъ, надъ всёмъ возвышался Сепатъ, хранитель конституціи. Онъ состояль ихъ пожизненныхъ членовъ, которые выбирались имъ самимъизъ числа кандидатовъ, предлагаемыхъ первоначально законодательными учрежденіями и первымъ консуломъ, а съ 1802-го года только последнимъ, при чемъ первому консулу предоставлено было право назначать, сверхъ того, сенаторовъ и по собственному усмотржнію. Это было сложное устройство, придуманное Сіесомъ для усиленія правительственной власти и для ослабленія народныхъ началъ, потерявшихъ довъріе общества. Оно послужило орудіемъ деспотизму. Правительство пользовалось списками довфренныхъ лицъ для выбора людей, но не допускало противоръчія. Въ 1807-мъ году, Наполеонъ уничтожилъ даже Трибунатъ, который мъшалъ ему своею гласною оппозицією.

Конечно, съ пробуждениемъ въ обществъ болъе независимыхъ стремленій, духъ свободы могъ проникнуть и въ эти тёла; но это пробужденіе было немыслимо при владычествъ Наполеона. Онъ быль главнымъ, или лучше сказать, единственнымъ довъреннымъ лицемъ Франціи. Обуздавши революцію, установивши внутренній порядокъ, создавши новый гражданскій быть, давши государству такую силу и такое внъшнее значеніе, какихъ оно никогда не имъло прежде, онъ сталь на высоту, передъ которою должно было умолкнуть всякое прекословіе. То рабол'єпство, въ которомъ обвиняють государственныя сословія временъ Наполеона, было естественнымъ последствіемъ того безграничнаго довърія, той полной преданности, которыми онъ пользовался. Передъ всеобъемлющими геніями народы преклоняются безмолвно, и лишь тогда пробуждается въ нихъ спова самостоятельность сужденія, когда роковыя событія обличають слабыя стороны кумира. Пока Наполеонъ былъ на вершинъ могущества, никто не въ состояни быль его воздержать. Самая безмърность его притязаній вытекала изъ его положенія. Какъ наслёдникъ революціи, онъ носиль въ себё задачу, обнимавшую весь міръ. Онъ долженъ былъ довести ее до конца и могъ остановиться только нередъ невозможностью ее исполнить.

Паденіе его было торжествомъ стараго порядка, но вмѣстѣ съ тѣмъ, оно было и пробужденіемъ свободы. Ослѣпленной славою Франціи открылись глаза; неудача генія показала необходимость задержекъ, и когда съ иностранными войсками возвратились Бурбоны, общій голосъ требовалъ конституціоннаго порядка, сочетанія законной монархіи съ свободою. Этотъ голосъ быль такъ силенъ, что даже Наполеонъ, при своемъ кратковременномъ возвращеніи съ острова Эльбы, принятый единодушнымъ движеніемъ народа, счелъ нужнымъ въ Дополнительномъ Актѣ даровать Франціи настоящее представительство.

Но Лополнительный Актъ быль унесенъ окончательнымъ паденіемъ императора. Основаніе конституціонной свободы Франціи положила Харгія 1814-го года. Реставрація не была простымъ возстановленіемъ прежняго порядка, какъ возвращеніе Карла ІІ-го въ Англію. Революція и Наполеонъ оставили по себъ иные слъды, нежели Долгій Парламенть и Кромвель. Весь составъ общества быль изменень; прежнія сословія и корпораців исчезли, такъ что возрожденіе ихъ было невозможно. Новое конституціонное зданіе надобно было воздвигать на основаніи гражданскаго равенства. За отсутствіемъ историческихъ данныхъ, необходимо было прибъгнуть къ теоретическимъ началамъ, ибо другаго фундамента не было. Однако, при здравомъ пониманіи условій представительнаго порядка и существенныхъ потребностей народа, съ этимъ можно было устроиться, развивая мало по малу тъ учрежденія, которыя явились, какъ сдёлка между старымъ бытомъ и новымъ. Хартія 1814-го года положила начало конституціонной жизни, которая, продолжаясь болье сорока льть, упрочила внутреннее благосостояніе и приготовила вижшнее величіе Франціи. Въ теченіи этого времени, Хартія выдержала ожесточенную борьбу партій, рево люцію, сміну династіи, не подвергаясь существенным в перемінамь. При большей гибкости, при большей податливости правительства требованіямъ свободы, она могла бы держаться и долье. Къ несчастью, витсто дальнтишаго развитія, она остановилась на первоначальной точкъ отправленія.

Главный недостатокъ ея состояль въ томъ, что она давала народному представительству слишкомъ тъсныя основы. При цензъ въ 300 франковъ прямыхъ податей, голосъ на выборахъ получали не болъе 70,000 человъкъ. Политическое право сосредоточивалось такимъ образомъ въ высшемъ классъ, который состоялъ отчасти изъ крупныхъ

землевладъльцевъ, остатковъ стараго дворянства, но главнымъ образомъ изъ высшихъ разрядовъ прежняго мъщанства. На первыхъ порахъ, при возрожденіи политической свободы, этого было достаточно. Передовая фаланга крупныхъ собственниковъ могла уситшно отстаивать народныя права противъ напора реакціи. Но эти узкія основы представительства противортили, какъ исторіи Франціи, такъ и демократическому ея духу. Въ теченіи многихъ втковъ, третье сословіе постепенно разросталось въ цтлый народъ. Въ первую революцію, опо выступило, какъ демократическая масса, которая окончательно низложила своихъ противниковъ. Оно же служило опорою и имперіи. Теперь, это третье сословіе, въ противорти съ своимъ прошедшимъ, съуживалось въ мъщанскую аристократію. Значительная часть народа, принимавшая живое участіе въ политическихъ дтлахъ, исключалась изъ представительства и не находила себт законнаго органа.

Однако эти недостатки могли обнаружиться только въ последствии. Во времена реставраціи, высшее м'єщанство пграло въ палатахъ роль оппозиціи. Оно вело борьбу съ обломками прежнихъ привилегированныхъ сословій. Въ лучшихъ его людяхъ народъ видёлъ своихъ защитниковъ, своихъ передовыхъ бойцовъ. Неудовольствіе массы обращалось на эмигрантовъ, которые возвратились въ отечество съ отжившими понятіями, съ неумъстными притязаніями, и заняли значительное мъсто въ новыхъ учрежденіяхъ. Верхняя палата, гдъ старая аристократія смѣшивалась съ новою, наполеоновскою, отличалась еще умъренностью. Она далеко не пользовалась такимъ въсомъ и значеніемъ, какъ палата перовъ въ Англіи; самый наслёдственный ея характеръ не имълъ времени упрочиться, такъ что она болъе походила на собраніе, составленное по назначенію короля. Но при всемъ томъ, она при Бурбонахъ играла почтенную роль и не разъ служила умъряющимъ органомъ, воздерживая крайнія стремленія аристократической партіи. Главное зерно посл'єдней было въ нижней палать, гдь вліяніе крупной поземельной собственности подкраплялось дайствіемъ на выборы духовенства и правительства. Въ первые годы, при естественномъ поворотъ общественнаго мнънія въ пользу законной монархіи, крайніе легитимисты имѣли здѣсь даже такой перевѣсъ, что реакціонное движеніе могло принять опасные разміры. Либеральпое мъщанство должно было этому противодъйствовать. Борьба закипъла, какъ только открылось для нея поприще въ свободныхъ учрежденіяхъ. Другъ противъ друга стояли объ партіи, на которыя раздълялось общество со времени революціи: съ одной стороны либералы, защитники народныхъ правъ, съ другой легитимисты, которые поднимали знамя законной монархіи, аристократіи и церкви. И тъ и другіе умърили однако свои прежнія притязанія: одии не стояли за демократическія начала, другіе не требовали возстановленія разрушеннаго порядка. Объ партіи имъли общую почву: конституціонную монархію и Хартію 1814-го года. Поэтому битва могла происходить на парламентскомъ поприщъ, съ парламентскимъ оружіемъ. Ръшеніе зависъло главнымъ образомъ отъ королевской власти, которая своимъ въсомъ могла доставить побъду той или другой сторонъ.

Лудовикъ XVIII хотъть держаться середины между противоположными лагерями; любимымъ его министромъ былъ представитель средней политики, Деказъ. Казалось, самое благоразуміе требовало, чтобы правительство заняло такое ноложеніе. Король не могъ стать на сторону либераловъ, оттолкнувши отъ себя своихъ старыхъ приверженцевъ, съ которыми онъ былъ связанъ всёми преданіями своего дома, восноминаніемъ заслугъ и страданій, понесенныхъ за его дёло. Но предаться имъ совершенно, удовлетворить ихъ требованіямъ значило возбудить противъ себя народъ, приготовить себё такое же быстрое паденіе, какъ въ 1815-мъ году, при возвращеніи Наполеона съ острова Эльбы. Оставалось, слёдовательно, умёрять стремленія обёихъ сторонъ, держа между ними вёсы.

Но въ конституціонномъ правленіи, такая средняя политика, изъятая отъ духа партій, имѣющая въ виду одно общее благо, рѣдко возможна и никогда на долго. Правительство, стоящее между двумя партіями, не удовлетворяетъ ни той, ни другой. Оно не въ состояніи пріобрѣсти большинство въ палатѣ, а потому находится въ безпрерывномъ колебаніи. Примиряющее направленіе Лудовика XVIII-го могло еще держаться, пока борьба происходила въ границахъ умѣренности. Но крайности либерализма заставили наконецъ короля перейти на сторону его противниковъ. Особенно убійство герцога Беррійскаго, совершенное демократическимъ фанатикомъ, произвело рѣшительный поворотъ и въ правительствѣ и въ общественномъ миѣніи. Умѣренное министерство было распущено; правленіе перешло въ руки рьяныхъ легитимистовъ, которые располагали большинствомъ въ налатъ. Это было первое парламентское министерство во Франціи.

Во главъ владычествующей партіи стояль человъкъ съ весьма замъчательными способностями, Виллель. Подъ его предводительствомъ, легитимисты имъли всъ условія для прочнаго успъха. Но они погубили себя своею собственною необузданностью. При всемъ своемъ практическомъ смыслъ, Виллель принужденъ былъ постоянно уступать тъмъ общественнымъ силамъ, которыя доставляли ему поддержку: духовенству и старому дворянству. Исторические элементы, сломленные революціею, еще разъ воскресли и получили власть; еще разъ они оказались совершенно неспособными руководить народомъ и править государствомъ. Въ течении нъсколькихъ лътъ управления, министерство Виллеля успъло возбудить противъ себя сильнъйшую реакцію въ общественномъ мнёніи. Вмёсто умёреннаго образа дёйствія, который одинъ могъ примирить народъ съ господствомъ обломковъ стараго порядка, оно усвоило себъ самыя фанатическія стремленія аристократической и клерикальной партіи. Суровые законы о книгопечатанін, о святотатствъ, милліардъ вознагражденія эмигрантамъ за имущества, конфискованныя революціею, проектъ закона о возстановленіи права первородства, вижшняя политика, которая дёлала Францію орудіемъ Священнаго Союза, таковы были плоды новаго направленія. Духовенство старалось наложить свою руку на народное просвъщеніе, на весь гражданскій быть, даже на частную жизнь; дворянство воспользовалось своимъ преобладаніемъ, чтобы вознаградить себя за прежнія потери. Каковы бы ни были юридическія основанія для уплаты милліарда эмигрантамъ, эта мъра была въ высшей степени неполитична. Не корыстными расчетами могла аристократія возвратить утраченное свое значение. Она приобръла деньги, но лишилась нравственнаго вліянія на народъ. Въ обществъ произошелъ поворотъ въ противоположную сторону, и министерство скоро наткнулось на неожиданныя препятствія.

Первое сопротивленіе оно встрѣтило въ верхней палатѣ, которая явилась здѣсь умѣряющимъ элементомъ въ государствѣ. Проекты министерства подвергались въ пей существеннымъ перемѣнамъ или даже отвергались совершенно. Съ другой стороны, большинство представительнаго собранія стало тоже замѣтно уменьшаться. Тогда министерство рѣшилось разомъ сломить обѣ оппозиціи, созданіемъ новыхъ перовъ и распущеніемъ нижней палаты. Оно надѣялось, что выборы дадутъ ему значительное большинство, ибо правительство дѣй-

ствовало на нихъ всею силою своей громадной администраціи, и сверхъ того, могло расчитывать на поддержку крупной поземельной собственности и духовенства. Но результатъ не оправдалъ ожиданій: возбужденное общественное мивніе, которое, при господствъ свобод ныхъ учрежденій, скажется, не смотря ни на какія козни, дало ръшительный перевъсъ либераламъ. Виллель долженъ былъ подать въ отставку; его замънило болье умъренное министерство Мартиньяка.

Последнее однако еще мене могло держаться, нежели его предшественники, ибо оно лишено было всякой опоры. Стараясь занять середину между партіями, оно возбуждало противъ себя и ту и другую, а между тъмъ не находило поддержки и въ королъ. Виъсто Лудовика XVIII-го, на престолъ сидълъ Карлъ X, душою преданный всъмъ крайностямъ реакціи. Онъ согласился на министерство Мартиньяка, единственно съ цёлью доказать несостоятельность умфренной политики. При первой неудачь, оно было отставлено; во главь правленія сталь герцогь Полиньякь, который, заслуженно или не заслуженно, считался представителемъ абсолютизма и во всякомъ случав вполнв раздёляль виды короля. Палата была распущена; но при новыхъ выборахъ, на сторонъ оппозиціп оказалось огромное большинство. Пердъйствіе собранія, адресь 221 депутата, въ которомъ смъло высказывалась правда, побудиль короля снова прибъгнуть къ распущенію; но и это послужило еще къ большему усиленію опнозиціи. Благоразумное и умфренное правительство, видя эти повторенныя выраженія общественнаго мициія, убъдилось бы въ необходимости уступки; Карлъ Х ръшился, напротивъ, на самыя крутыя мъры. Толкуя 14-ую статью конституціи, въ которой было сказано, что король издаетъ указы, необходимые для исполненія законовъ и для безопасности государства, онъ счелъ себя въ правъ пріостанавливать и измънять самые законы. Указами 25-го іюля 1830-го года, только что выбранная палата была снова распущена; свобода печати пріостановлена и введена цензура; накопецъ, изданъ новый избирательный законъ, съ цёлью отдать выборы совершенно въ руки правительства. Эти мъры не могли быть оправданы ни закономъ, ни еще менъе политикою. Король не имълъ силы, на которую бы онъ могъ опираться. И монархія и тъ старыя партіи, съ которыми она вступила въ союзъ, были разъ на всегда подорваны революцією и потеряли корень въ странъ. Онъ могли держаться лишь благоразуміемъ, примиряясь съ теми силами и началами, которыя были выдвинуты впередъ переворотомъ. Вместо того, оне выступили на бой съ новымъ порядкомъ вещей, вооруженныя своими старыми притязаніями. Ответомъ на вызовъ была Іюльская революція; черезъ три дня, престолъ Карла X-го не существовалъ.

Этимъ новымъ переворотомъ навсегда были покончены счеты съ старымъ порядкомъ и его обломками. Легитимисты остались безсильною опнозиціею, которая досель еще продолжаеть свое дряхлое существованіе. Либеральная партія торжествовала и овладёла правленіемъ. Въ Лудовикъ-Филиппъ она нашла сроднаго ей короля, съ которымъ она могла дъйствовать заодно. Теперь ей открывалась возможность осуществить свой идеаль государственнаго устройства: сочетание свободы и порядка въ конституціонномъ правленіи. Для этого не нужно было производить значительных в перемёнъ въ существующих в учрежденіяхъ; достаточно было упрочить и развивать начала, положенныя Хартіею 1814-го года. Новая конституція не явилась плодомъ теоріи; она примкнула къ установленному порядку. Цензъ былъ пониженъ, но весьма не много: съ 300 франковъ прямыхъ податей на 200. Вмъсто 70,000 избирателей, явилось ихъ 200,000. Въ 1832-мъ году уничтожена была и наслъдственность верхней палаты, несовиъстная съ духомъ демократіи; она замінилась пожизненнымъ назначеніемъ перовъ королевскою властью. Наконецъ, новая династія вступила на престоль какъ бы по законному праву; съ устрапеніемъ Бурбоновъ, она оставалась единственною наслёдницею.

Вст эти событія во многомъ напоминаютъ англійскую революцію 1688-го года. Однако между этими двумя переворотами была громадная разница, которая вытекала изъ всей предыдущей исторіи объихъ странъ и объясняетъ различіе последующей. Яковъ ІІ былъ сверженъ союзомъ аристократіи съ духовенствомъ, которыя призвали къ себт на помощь чужестраннаго правителя; появленіе Вильгельма ІІІ-го съ войскомъ решило победу. Карлъ Х, напротивъ, палъ передъчисто демократическимъ движеніемъ, направленнымъ не столько противъ монархіи, сколько противъ ея союзниковъ — дворянства и духовенства. Здёсь опять, съ новою силою, выступила та стихія, которая, въ теченіи всей французской исторіи, постоянно стремилась къ преобладанію и рёшала судьбы народа.

Разница въ результатахъ обоихъ переворотовъ оказалась на са-

мыхъ первыхъ порахъ. Въ Англіи, новое правительство должно было бороться главнымъ образомъ съ приверженцами стараго порядка, опираясь на либеральную нартію. Во Франціи, напротивъ, старые элементы до такой степени потеряли всякіе кории, что могли считаться безвредными. Опасность грозила съ другой стороны, со стороны союзниковъ. За либеральною оппозицією временъ реставраціи стояла народная масса, въ которой демократическія стремленія, наслѣдованныя отъ первой революціи, возбуждены были тайными обществами двадцатыхъ годовъ и пріобръли новую сплу вслѣдствіе побѣды іюльскихъ дней. Эта масса, которая своимъ возстаніемъ низвергла Бурбоновъ, требовала участія въ политической жизни и болѣе широкихъ основъ для представительства. Либеральная партія раздѣлилась; меньшинство поддерживало демократическія требованія, но большинство поставило себѣ задачею противодѣйствіе революціи.

Нельзя сказать, что эта последняя цель была неразумна. После переворота, сокрушившаго власть, нужно было прежде всего, воздержать анархическія стремленія и упрочить порядокъ въ потрясенномъ обществъ. Либеральное мъщанство съумъло это сдълать; прежняя оппозиція подняла знамя охранительных в началь и успела водворить, какъ внутренній, такъ и витшній миръ. Но остановиться на этомъ не было возможности. Конституціонное зданіе стояло на слишкомъ тъсномъ фундаментъ. Представительство тогда только прочно, когда опо служить върнымъ отражениемъ общества, и заключаетъ въ себъ всю совокупность политических силь земли. При таких влишь условіяхъ, оно можетъ расчитывать на поддержку народа. А именно этого и не было во Франціи. Высшее мъщанство отдълилось отъ народной массы и заняло исключительное мъсто въ представительствъ. Оно даже поставило себъ главною задачею противодъйствіе демократіи. Но этимъ самымъ оно отрывалось отъ своего корня и становилось одинокимъ во главъ государства. Вожди тогдашняго большинства, стараясь объяснить постигшую ихъ въ последствии неудачу, упрекаютъ себя въ томъ, что пренебрегли союзомъ старой аристократіи, который, по ихъ митию, одинъ могъ дать надлежащую крипость охранительнымъ началамъ. Въ этомъ сожальний высказывается болье теоретическое требованіе, нежели политическая мысль. Подобный союзъ во Франціи всегда быль и будеть безсильнымь. Французское м'єщанство всею своею исторією связано не съ аристократією, а съ народомъ, съ которымъ вийстй оно образовало третье сословіе, съ которымъ вивств произвело революцію, поддерживало Наполеона и боролось въ рядахъ оппозиціи во времена реставраціи. Въ союзѣ среднихъ классовъ съ низшими лежитъ вся общественная сила Франціи, точно также, какъ англійское общество держится союзомъ среднихъ классовъ съ аристократіею. Разрушеніе этой вѣковой связи было единственною причиною паденія іюльской монархіи. Иден, разлитыя въ народъ, воспитанныя исторіею и революціею, не дозволяли давать свободъ такія узкія основы. Еслибы Франція своевременно имъла свой билль о реформъ, еслибы въ особенности унорство короля, котораго вліяніе на правленіе было преобладающее, не устраняло всякую мысль о расширеніи избирательнаго права, можеть быть, коиституція 1830-го года досель существовала бы во Франціи. Но политическая жизнь массъ, исключенныхъ изъ представительства, искала себъ исхода внъ его. Парламентская борьба замъшилась внъшнимъ волненіемъ, гораздо болъе опаснымъ. Казалось, все шло своимъ чередомъ: конституціонный порядокъ не быль нарушенъ; король и падаты жили въ согласіи; министерство располагало всегда преданнымъ ему большинствомъ. А между тъмъ, все это зданіе рушилось виезапно, при крикахъ о парламентской реформъ. Іюльская монархія пала быстръе и позорнъе, нежели Бурбоны, такъ неожиданно, что многіе доселъ считають февральскую революцію необъяснимою случайностью, сюрпризомъ. Этотъ сюрпризъ былъ приготовленъ всею исторіею Франціи.

Февральскою революціею Франція высказала, что она демократія. Враги демократических идей видять въ этомъ недостатокъ народнаго духа; утверждають, что страсть къ равенству препятствуеть во Франціи развитію свободы, что общество предпочитаетъ всеобщее рабство сохраненію независимых силъ и аристократических положеній, которыя одни въ состояніи дать отпоръ притязаніямъ власти. Безпристрастный наблюдатель не можетъ подтвердить этого приговора. Если демократія не составляетъ идеала человъческаго развитія, то она можетъ занимать въ немъ весьма почетное мъсто, особенно если она умъетъ сочетаться съ другими элементами жизни. Идея равенства, сама по себъ, не заключаетъ въ себъ ничего предосудительнаго и не противоръчитъ идеъ свободы. Напротивъ, оба начала естественнымъ образомъ восполняютъ другъ друга, ибо люди равны именно въ ка-

чествъ свободныхъ существъ. Возможность соглашенія доказывается пемократическими республиками, въ которыхъ свобода и равенство существують рядомъ и вижстж составляють основу общественнаго быта. Достаточно сослаться на Съверную Америку. Во всякомъ случаъ, политика должна соображаться съ понятіями, установившимися въками. Госнодство того или другаго начала въ народной жизни опредъляется не теоретическими соображеніями, а самою исторією. Если во Франціи весь ходъ событій, характеръ составныхъ элементовъ общества, способность среднихъ и низшихъ классовъ и политическая неспособность высшихъ привели къ господству демократіи, то съ этимъ напобно мириться, а не ратовать противъ порядка вещей, приготовленнаго всею прошедшею жизнью народа. Если французская демократія трудиве уживается съ свободою, нежели американская, то и въ этомъ можно видъть не бъдность, а скоръе богатство народнаго духа. Политическая свобода вся держится согласіемъ общественныхъ элементовъ; но чёмъ эти элементы разнообразнее, тёмъ соглашение ихъ трудите. Въ Америкт, оно установляется легко; здесь нътъ ничего, кромъ демократіи. Въ основаніе всего общественнаго быта полагается личное право, изъ котораго истекаютъ и свобода и равенство. Во Франціи, личное начало должно сочетаться съ государственнымъ единствомъ, съ сильною властью, съ широкимъ развиті. емъ общественныхъ интересовъ, съ требованіями первенствующаго положенія въ политическомъ мірѣ, задача несравненно труднъйшая, но которая самыми своими размърами указываетъ на высшее развитіе жизни. До сихъ поръ, исторія не представляла примъра демократін, установившейся въ обширномъ, единичномъ государствь; но нътъ причины сомнъваться въ возможности достиженія этой цъли. Отказавшись отъ нея, уподобившись Соединеннымъ Штатамъ, какъ требують нёкоторые публицисты, которые ставять американскій быть идеаломъ человъческаго общежитія, Франція, можетъ быть, легче пришла бы къ соглашенію равенства и свободы. Но этимъ она отреклась бы отъ всякой самостоятельности и превратила бы свой государственный быть въ простое подражаніе чужестраннымь формамь. У каждаго народа есть свои особенности, которыя вытекають изъ его исторіи и опредъляютъ дальнъйшее его развитіе.

Трудность задачи показываеть однако, что она не могла быть исполнена разомъ. Февральскою революціею открылась демократіи широкое

поприще, но она явилась на немъ не приготовленною къ власти, не окрѣпшею долговременнымъ политическимь искусомъ. Правда, уроки прошедшаго не прошли для нея даромъ; она отреклась отъ односторонняго развитія личнаго права, отъ разрушительныхъ стремленій, которыми характеризовалась первая революція. На этотъ разъ, республика водворилась во ими мира и порядка. Но въ самыхъ нѣдрахъ демократін образовались новыя противоржчія, которыя обнаружились немедленно, какъ только она сдёлалась причастницею верховной власти. Промышленный быть новаго времени развиль антагонизмъ между классами владъющими и непмущими, мажду капиталистами и работниками. Привыкшіе во всемъ обращаться съ своими требованіями къ государству, а съ другой стороны, подъ въяніемъ революціонныхъ идей, которыя прельщали умы объщаніемъ внезапныхъ улучшеній всего быта, низшіе классы искали лікарства отъ своихъ недуговъ не въ свободъ, а въ перестройкъ общества дъйствіемъ государственной власти. Это было заблуждение, пбо государство не въ силахъ разрёшать промышленные вопросы, въ которыхъ главная роль принадлежитъ свободной дъятельности лицъ. Ошибка проистекала отчасти отъ преувеличеннаго поинтія о задачахъ правительства, отчасти отъ незрълости демократической массы, наконецъ, отъ того разрыва между богатымъ мъщанствомъ и народомъ, который такъ ярко обозначился во времена іюльской монархіи. Исключительность среднихъ классовъ обрвла возмездіе во враждв низшихъ. Если первые не могли держаться, оторвавшись отъ демовратіи, то и последняя, въ свою очередь, отдёлившись отъ мъщанства, не въ силахъ было создать новый порядокъ вещей. На этой взаимной враждъ пала республика, а виъстъ съ нею и парламентская свобода. Собственники, испуганные соціализмомъ, искали опоры въ сильномъ правительствъ, которое могло бы сдержать демократію. Съ своей стороны, пролетарін, встрѣтивъ въ представительномъ собраніи отпоръ своимъ стремленіямъ, потеряли въру въ свободныя учрежденія. Разладъ обоихъ элементовъ, изъ которыхъ состоитъ демократическое общество, вызывалъ необходимость власти, народной по своей основъ и происхожденію, но способной воздержать противоположные элементы и установить въ государственпой жизни необходимое единство. Эта демократическая власть, которая одна могла организовать и упрочить демократію, дана была предшествующею исторією въ наполеоновской династіи. Поэтому всв партіи

примкнули къ ней, можно сказать, въ неудержимомъ влеченіи, какъ въ то время выразился Тьеръ. Наслёдникъ Наполеона, не имѣвшій дотоль ни средствъ, ни партіи, ни опоры въ народь, выбранъ былъ президентомъ республики, огромнымъ большинствомъ голосовъ, въ то время, какъ власть находилась въ рукахъ его противниковъ. Это было самобытное выраженіе общественнаго мнѣнія, которое все унесло передъ собою.

Когда въ президенты республики выбирается кандидатъ въ императоры, это значить, что народъ хочеть имперіи. Перевороть 2-го декабря 1851 го года былъ только исполненіемъ этого требованія. Вторая имперія возстановила преданія первой. Поведимому, она держится тъхъ же началъ и почти тъхъ же учрежденій. Однако между ними огромная разница, хотя онъ отдъляются пространствомъ менъе сорока лътъ. И теперь, политическая свобода отодвинулась на задній планъ; новый императоръ, какъ первый, является главнымъ довъреннымъ лицемъ народа. Но представительныя начала не устранены совершенно, какъ прежде; папротивъ, они сохранились въ самыхъ широкихъ размърахъ. Всеобщее право голоса лежитъ въ основаніи и общинныхъ, и областныхъ и политическихъ выборовъ. Правда, Законодательное Сословіе не имфетъ иниціативы законовъ; передъ нимъ не стоять отвётственные министры; опо не можеть дёлать запросовъ о вижшиихъ и внутреннихъ джлахъ. Но голосъ оно имжетъ, и общественное мижніе можеть высказываться въ немъ свободно. Правительство, разумъется, старается направлять выборы въ свою пользу; оно выставляеть своихъ кандидатовь, которыхъ поддерживаеть всею силою могучей администраціи. Но эту діятельность нельзя пе признать законною, пока здъсь не употребляются ни насиліе, ни обманъ. А что выборы, въ общемъ итогъ, производятся честно, это доказывается повъркою ихъ въ Законодательномъ Сословіи. Оппозиція можетъ предъявлять здёсь всевозножныя возраженія, а между тёмъ весьма рёдко встрёчаются воніющія діла. О томъ же свидітельствують и оппозиціонные выборы, которые съ каждымъ годомъ становятся многочисленнъе. Если правительство до сихъ поръ имъетъ за себя огромпое большинство въ собраніи, то оно обязано этимъ главнымъ образомъ тому довърію, которымъ опо пользуется въ народъ. Еслибы общественное мивніе двиствительно стало противъ него, оно немедленно лишилось бы опоры представительства. Но Франція досель поддерживала императора, довольная внутреннимъ миромъ, возрастающимъ благоденствіемъ и внѣшнею славою, доставленнымъ ей новою властью.

Поэтому нельзя признать основательными требованія парламентскаго правленія и отвътственности министровъ, которыя раздаются со стороны либеральной оппозиціп. Весь смысль парламентскаго правленія состоить въ соглашеніи правительства съ народомъ. Министерство берется изъ большинства палаты, потому что оно въ этомъ случав можеть расчитывать на ея опору. Но если правительство имъетъ уже большинство на своей сторонъ, если вожделънное согласіе существуєть, то требованіе нарламентскаго правленія неумъстно. Палатъ все равно, кто защищаетъ законы и мъры правительства, сами ли министры, или другія лица, если только она остается довольною ихъ объясненіями. Потребовать министровъ къ отвѣту или желать ихъ смъны она можетъ лишь тогда, когда министерство перестаетъ пользоваться ея довъріемъ. Пока оппозиція не пріобръла перевъса, это вопросъ преждевременный. Правительство, которое располагаетъ большинствомъ въ представительномъ собраніи, есть всегда правительство парламентское.

Гораздо болже значенія имжеть другой вопрось, возбужденный оппозицію, вопросъ о свободѣ печати. Это самая слабая сторона настоящаго порядка вещей во Франціи. Всё другіе виды и гарантіи свободы-въ промышленной области, въ администраціи, въ судъ, получили или получаютъ при нынёшнемъ правительстве такое развитіе, какого никогда не имъли прежде. Но свобода печати кажется опасною; постояннымъ подстрекательствомъ она можетъ возбудить общественное волнение, съ которымъ правительство не въ силахъ будетъ справиться. Нътъ сомнънія, что свобода печати составляеть самое могущественное орудіе политической мысли; нельзя отрицать, что она можетъ дать перевъсъ оппозиціи и поставить правительству значительныя затрудненія. Но все это составляеть только естественное послёдствіе политической свободы. Въ представительныхъ государствахъ, при нормальномъ положении дълъ, свобода печати является необходимымъ правомъ народа. Въ ней выражается независимость общественнаго мижнія; она истекаєть изъ предоставленнаго обществу права участвовать въ решеніи политическихъ вопросовъ. Ставить печать подъ административный контроль тамъ, гдъ государство не управляется самодержавною властью, можно только

въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, во имя грозящей обществу опасности. Но правительство, которое въ течени пятнадцати лътъ не успъло водворить твердаго порядка и постоянно принуждено ссылаться на исключительныя обстоятельства, не говоритъ за себя. Оно этимъ оскорбляетъ и народное чувство. Указывая на неспособность народа къ свободнымъ учрежденіямъ, оно унижаетъ его передъ сосъдями, равными съ нимъ по образованію. Франція, которая считаетъ себя передовою страною въ Европъ, не можетъ долго вытерпъть по добной опеки; она естественно должна стремиться къ самоуправленію.

Однако и этотъ вопросъ нельзя назвать существеннымъ. Франція единственно потому не пользуется широкою свободою печати, что большинство представительства этого не хочеть. Какъ скоро общество потребуеть этой новой льготы, такъ она безъ сомнънія будетъ дарована. Императорское правительство, на пути либерализма, не только дълаетъ уступки общественному мнёнію, но и предупреждаетъ его, какъ оно не разъ доказывало дарованіемъ Законодательному Сословію новыхъ правъ, и отпосительно адреса и относительно бюджета. Призванное къ возстановленію начала власти, павшаге при разгуль революціоннаго своеволія, она старается воспитать демократію къ свободъ умъренной, законной, постепенно расширяя права и замъняя необузданную оппозицію правильнымъ развитіемъ конституціонной жизни. Можеть быть, въ своемъ стремленіи поддержать власть, оно заходить иногда слишкомъ далеко; но отъ его гибкости, отъ чуткаго его вниманія къ движеніямъ общественной мысли, менфе всего можно ожидать упорнаго сопротивленія ясно выраженнымъ желаніямъ народа. Духъ свободы во Франціи, ча время угастій послъ революціоннаго броженія, начинаетъ пробуждаться въ послъдніе годы. Можно навърное сказать, что это движеніе будеть рости и скоро сдълается господствующимъ, ибо въ представительныхъ учрежденіяхъ открыто ему широкое поприще.

Скор ве можно сомнъваться въ прочности самой императорской власти. Она держится не собственною силою, не историческими началами, а добровольнымъ признаніемъ народа, вызваннымъ временными потребностими. Она вышла изъ демократическаго выбора; въ самой конституціи признается отвътственность императора передъ пародомъ, и хотя это начало остается неприложимымъ, однако имъ несомнънно утверждается верховная власть народа и зависимость отъ нея монар-

ха. До сихъ поръ, довъріе Франціи не покидало избраннаго ею правительства; но что будеть когда духъ свободы, проникши въ массы, воспрянетъ во всей своей демократической силъ? Совмъстна ли наслъдственная власть со всеобщимъ правомъ голоса, которое, почувствовавъ свою мочь, можетъ, на основании конституции, возбудить вопросъ объ отвътственности самого императора? Нынъ оно является покорнымъ слугою правительства; завтра оно можетъ сдълаться владыкою, особенно когда сойдеть со сцены лице, которое сдерживаетъ его нравственнымъ своимъ вліяніемъ. Первая революція и послъдовавшія за нею переміны искоренили во Франціи всі династическія привязанности. Демократическая сила одна осталась на полѣ битвы. Она можетъ охотно подчиниться отдёльному лицу, облеченному вя довъріемъ; но установленіе постоянной, независимой отъ нея власти всегда будетъ ей противно. Настоящее императорское правительство имфеть серьозныхъ враговъ двоякаго рода: орлеанистовъ и республиканцевъ. Кромъ развъ необыкновенныхъ случайностей, невозможно ожидать возстановленія Орлеанскаго дома, ибо онъ ничего не можеть дать Франціи, чего бы не дала ей императорская династія. Гораздо опаснѣе другая партія, которая въ демократическомъ обществъ всегда найдетъ значительный отголосовъ. Нынъ, вслъдствіе недавнихъ потрясеній и неустройства демократіи, республиканское правление невозможно. Но какъ ручаться за то, что въ болъе или менње близкомъ будущемъ, различные общественные элементы, изъ которыхъ составляется демократія, средніе и низшіе классы, капиталисты и работники, не придутъ къ такому политическому соглашенію во имя свободы, которое дасть имъ возможность обойтись безъ господствующей надъ инми власти.

Паденіе іюльской монархіп и парламентскаго правленія во Франціи не доказываеть слѣдовательно ничего противъ представительныхъ учрежденій вообще. Конституціонное зданіе рушилось, потому что стояло на слишкомъ тѣсныхъ основахъ и не служило вѣрнымъ выраженіемъ общества. Свобода не могла утвердилься и на иномъ, болѣе широкомъ основаніи, потому что новые элементы, внезапно призванные къ участію въ правленіи, не были къ тому приготовлены и оказались несостоятельными. Внутренній разладъ, который послѣдовалъ за переворотомъ, указалъ на необходимость власти, сдерживающей разрозненныя стремленія, способной возстановить утраченное едиц-

ство. Но саман эта власть не могла обойтись безъ поддержки народнаго представительства. Она сохранила подлъ себя учрежденія, основанныя на самомъ широкомъ выборномъ правъ, давая общественному мнфнію возможность высказываться въ нихъ, предъявлять свои желанія, поддерживать власть въ ея полезныхъ п славныхъ предпріятіяхъ, а въ случат нужды и контролировать ея действія, когда она уклоняется отъ настоящаго пути. Современный порядокъ вещей во Франціи скорже можеть служить доводомъ въ пользу представительныхъ учрежденій, пбо они являются необходимою принадлежностью государства, даже при самыхъ неблагопріятныхъ имъ обстоятельствахъ. Однако съ другой стороны, эти событія указывають и на тъ условія, на которыхъ зиждется политическая свобода. Конституціонный порядокъ держится не буквою закона, а силою и согласіемъ техъ общественныхъ элементовъ, которые служатъ ему опорою. Въ представительных учрежденіях выражается только то, что есть въ самомъ обществъ.

## ГЛАВА 4.

РАЗВИТІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХЪ НАЧАЛЪ ВЪ ГЕРМАНІИ.

Различіе въ политической судьбѣ европейскихъ государствъ въ значительной степени зависъло отъ роли, которую играла въ нихъ фесдальная аристократія, главное зерно и опора средневѣковаго представительства. Мы видѣли, что въ Англіп она образовала плотную полутическую корпорацію, которая отстаивала права народа противъ королей. Во Франціи, напротивъ, получивъ значеніе болѣе мѣстное, нежели общее, она сперва разложила монархію на множество отдѣльныхъ владѣній, затѣмъ, уступая силѣ центральной власти, она мало по малу исчезала съ политическаго поприща и покорялась абсолютизму. Въ Германіи, она также усѣлась въ областяхъ; но здѣсь мѣстныя силы пріобрѣли рѣшительный перевѣсъ надъ общими. Торжество аристократіи повело къ окончательному раздробленію страны, которая превратилась въ союзъ самостоятельныхъ государствъ.

Въ феодальный періодъ, такого результата еще нельзя было предвидъть. Въ то время Германія казалась несравненно болье объединенною, нежели Франція. Вмъсто слабыхъ Капетинговъ, которые едва могли совладать съ отдёльными рыцарями, сидёвшими въ своихъ замкахъ у самыхъ воротъ столицы, здёсь во главё феодальнаго общества стояли могучіе императоры, съ высокими дарованіями, съ желёзною волею, которыхъ замыслы простирались на всемірное владычество. Понятія объ императорской власти, наследованныя отъ Римлянъ и преобразованныя подъ вліяніемъ христіанскихъ началъ и среднев ковыхъ воззрвній, приписывали имъ главенство надъ всеми монархами земли. Власть ихъ считалась данною Богомъ для водворенія мира и охраненія правосудія во всемъ человічествь. Но самая ширина этихъ замысловъ, самый теоретическій характеръ этихъ понятій, лишали императоровъ твердой почвы и приводили ихъ въ столкновение съ другими силами, столь же могучими въ средніе въка. Прежде всего, эти всеобъемлющія стремленія встрітили противодійствіе въ панахъ, которые, съ своей стороны, объявляли притязание на всемирное владычество во имя начала духовнаго. Исполинская борьба этихъ двухъ властей составляетъ главное средоточіе и существенный интересъ средневъковой исторіи. Она кончилась паденіемъ объихъ. Плоды побъды стяжала аристократія князей, которыхъ положеніе среди враждующихъ силъ было наиболъе выгодное. Объ стороны искали ихъ помощи. Въ вассалахъ и вольныхъ городахъ папы находили самыхъ дёятельныхъ союзниковъ; сила императоровъ не разъ сокрушалась объ эти ополченія, которыя опирались на духовное могущество, всевластное надъ умами средневъковыхъ людей. Съ другой стороны, при феодальномъ устройствъ, основанномъ на договорныхъ отношеніяхъ, императоры принуждены были заискивать расположение ленниковъ, уступками покупать ихъ поддержку. Способнъйшій и могущественнъйшій изъ Гогенштауфеновъ, Фридрихъ II, дароваль владътельнымъ князьямъ, духовнымъ и свётскимъ, самыя общирныя права. Паденіе Гогенштауфеновъ, последней изъ великихъ императорскихъ династій, довершило раздробление Германии. Съ этихъ поръ, власть императоровъ перестаетъ быть опасною; мечты о всемірномъ владычествъ псчезають; императорь заботится единственно о своей домашней силь. о расширеніи своихъ владіній. Но это стремленіе не могло иміть такихъ результатовъ, какъ политика французскихъ королей, ибо императорская корона сдѣлалась выборною и переходила отъ одного дома къ другому.

Выборное начало, такъ же какъ паслъдственное, входило въ тотъ обычный способъ, которымъ опредълялась преемственность власти у германскихъ вождей. Сынъ обыкновенно наслъдовалъ отцу; но согласіе народа, или по крайней мъръ знатнъйшихъ людей, всегда считалось необходимымъ. Съ теченіемъ времени, во Франціи, въ Англіи, вездъ, гдъ успъла утвердиться одна династія, наслъдственное начало взяло верхъ надъ выборнымъ и дало силу монархіи. Въ Германіи, напротивъ, одна династія смънялась другою въ попыткахъ на осуществиеніе невозможныхъ замысловъ. Папы пизлагали императоровъ и взывали къ выборному пачалу, съ цълью воздвигнуть соперниковъ своимъ врагамъ. Вассалы, съ своей стороны, старались упрочить право избранія, которое доставляло имъ значительныя выгоды. Все это привело къ тому, что монархія окончательно сдълалась избирательною.

Выборъ былъ предоставленъ значительнъйшимъ князьямъ, духовнымъ и свътскимъ, которые вслъдствіе этого образовали высшую аристократію въ государствъ. Курфюрсты естественно пользовались своимъ положеніемъ для пріобрътенія новыхъ преимуществъ. Окончательно ихъ права были утверждены Золотою Буллою Карла IV-го, въ 1356-мъ году. Здъсь опредълена была, какъ избирательная, такъ и поземельная ихъ власть, утверждена нераздъльность территорій, введено въ нихъ начало единонаслъдія, установлены ежегодныя собранія курфюрстовъ для ръшенія государственныхъ дълъ вмъстъ съ императоромъ, стъснено вредное для феодальныхъ владъльцевъ право городовъ принимать новыхъ гражданъ, наконецъ, запрещены частные союзы, которые неръдко грозили опасностью князьямъ.

Однако это послъднее постановление осталось мертвою буквою. Право вступать въ частные союзы было естественною принадлежностью свободныхъ людей, которые оружиемъ отстанвали свои интересы. Средневъковой быть открываль широкое поприще всякаго рода сдълкамъ и соединениямъ. Если курфюрсты находили гарантии въ своемъ избирательномъ правъ, то другие владъльцы искали ихъ въ частныхъ союзахъ, заключаемыхъ для взаимной защиты. Примъръ подавали города, которыхъ все устройство основывалось на договорномъ началъ. На съверъ Ганза, на западъ союзъ рейнскихъ городовъ достигли вы-

сокой степени могущества. Подобные союзы заключались и феодальными владъльцами, которые, соединяясь, пріобрътали силу. Съ ними надобно было считаться; ихъ пужно было призывать на совътъ; иначе нельзя было получить отъ нихъ ни помощи, ни денегъ. Такимъ образомъ, къ палатъ курфюрстовъ, съ которыми совъщались императоры, присоединились палаты князей и городовъ. Всъ опъ въ совокупности образовали государственные чины, которые пріобръли право участія въ ръшеніи законодательныхъ вопросовъ и другихъ важнъйшихъ дълъ; безъ ихъ согласія не могли взиматься и подати. Только мелкое рыцарство, непосредственно подчиненное имперіи, не вошло въ ихъ составъ; зато оно, не имъя голоса, избавляло себя и отъ общественныхъ тяжестей.

Имперскіе чины не составляли впрочемъ настоящаго представительнаго собранія, ибо здісь вовсе не было представительства. Каждый владълецъ являлся и подавалъ голосъ своимъ лицемъ. Самыя городовыя власти, уполномоченныя отъ городовъ, представляли не народъ. даже не сословіе, а владъльческія корпораціи съ полувотчинными, полудержавными правами. Всё чины носили на себё этотъ смёщанный характеръ, отчасти аристократическій, отчасти владъльческій. Однако это не былъ еще союзъ правительствъ, хотя все развитіе учрежденій клонилось къ такому исходу. До XVI-го въка, территоріяльныя права князей не имъли еще значенія государственной власти. Ихъ поземельное господство (Landeshoheit) являлось смѣсью разнообразныхъ правъ, владъльческихъ, ленныхъ, должностныхъ. Территоріяльныя отношенія были самыя запутанныя. Германія представляла въ это время сочетаніе болже 1500 владжній различнаго объема и свойства, принадлежавшихъ лицамъ духовнымъ и свътскимъ, курфюрстамъ, князьямъ, графамъ, свободнымъ господамъ, рыцарству, городамъ. Однако отдёльныя территоріи мало по малу стремились образовать изъ себя каждая нѣчто цѣльное и единое.

Этому стремленію наиболье содьйствовало установленіе сословнаго представительства въ областяхъ. Здысь повторилось тоже явленіе,
которое повело къ образованію имперскихъ чиновъ. Сначала города, а за ними и рыцарство, заключали союзы для взаимной помощи, для охраненія мира, для обезпеченія правъ. Эти сословные союзы, въ свою очередь, вступали въ договорныя отношенія между собою, соединялись для общей защиты. Наконецъ, къ нимъ волею или

неволею примыкали князья, которые нуждались въ ихъ помощи и пособіи. Такъ, мало по малу, образовались повсюду сословныя собранія изъ духовенства, рыцарства и городовъ. Тамъ, гдѣ сохранились вольныя общины крестьянъ, именно въ горахъ Тироля и Виртемберга и на сѣверозападномъ прибрежьи Германіи, тамъ и онѣ пользовались правами представительства. Но это было рѣдкое исключеніе. Вообще, крестьянство находилось въ зависимомъ, большею частью крѣпостномъ состояніи; представителями его были землевладѣльцы, рыцари, которые отъ своего лица изъявляли согласіе на взиманіе податей съ нодчиненныхъ. На сеймахъ являлись только привилегированныя сословія, достаточно сильныя для занятія независимаго положенія въ обществѣ.

Эти сословныя собранія пользовались обширными правами. Поземельный владёлець, князь или господинь, не считался полновластнымъ государемъ земли. Онъ имълъ только извъстныя, эпредъленныя права, которыя ограничивались вольностями сословій. Онъ не могъ взимать податей, сверхъ установленныхъ обычаемъ; еслиже явлалась потребность въ деньгахъ, надобно было испрашивать согласіе вассаловь и городовъ. Это ставило владъльца въ зависимое положеніе, ибо, съ развитіемъ общественной жизни, правительственныя нужды постоянно росли. Оказывая пособіе господину, сословія всякій разъ напоминали ему, что это не болъе, какъ добровольный даръ, на который князь не имфетъ никакого права. Нерфдко ени не только сами собирали подати, но и устанавливали для своихъ пособій отдъльныя кассы, къ которымъ приставляли своихъ расходчиковъ. Казна дълилась такимъ образомъ на княжескую и сословную. Неръдко чины призывались и къ законодательству, особенно для принятія полицейскихъ мъръ и для установленія земскаго мира. Отъ ихъ содъйствія зависьло главнымъ образомъ пресьченіе тьхъ безпрерывныхъ усобицъ, которыми страдало тогдашнее общество. Но и всякое другое общественное дело обыкновенно требовало ихъ совета и помощи. Въ грамотахъ, которыя давались сословіямъ, князья обязывались не вести войны, не заключать мира, не отчуждать земель безъ ихъ согласія. Нераздільность территоріи и порядокъ престолонаслідія ставились подъ ихъ гарантію. Они принимали самое д'ятельное участіе въ опекахъ падъ князьями, и не разъ спасали права законнаго господина отъ покушеній родственниковъ. Самые совътники князей и члены

судовъ неръдко ставились въ зависимость отъ сословнаго представительства, которое черезъ это получало непосредственное вліяніе на все управленіе. И эти обширныя права охранялись постоянною возможностью взяться за оружіе, отказать притёснителю въ повиновеніи. Какъ свободные люди, чины могли всегда собираться безъ призыва и разръшенія князя. Какъ скоро чье либо право было нарушено, немедленно составлялся вооруженный союзъ, и господину угрожала опасность войны. Таковъ, между прочимъ, былъ Львиный союзъ баварскаго рыцарства. Послъ долгой борьбы, въ которую вовлечены были и посторонніе владёльцы и наконець, самъ императоръ, онъ заставилъ герцога Альбрехта Мудраго отказаться отъ незаконной подати. Въ Брауншвейгъ-Люнебургъ, въ 1392-мъ году, чины заключили съ княземъ мирный договоръ (Friedesate), по которому они получили право, въ случав нарушенія сословныхъ привилегій, призывать его къ суду восьми рыцарей и восьми городовыхъ ратмановъ, ими избранныхъ. Однимъ словомъ, сословное представительство германскихъ территорій въ XIV-мъ и XV-мъ стольтіяхъ не только заботливо охраняло свои привилегіи, но считая себя представителемъ всей земли, берегло ея интересы, вмѣшивалось во всѣ дѣла управленія и всегда было готово съ оружіемъ въ рукахъ воздерживать притязанія князей.

Эти права были, можно сказать, даже обшириве твхъ, которыми пользовался англійскій парламентъ. Повидимому, въ Германіи, сила сословій была еще значительнье, представительный порядокъ утверждался на еще болве крвпкихъ основахъ. А между твмъ, изъ этого не только не выработалось прочнаго конституціоннаго устройства, но историческія права сословій, тамъ гдв они пе пали окончательно передъ княжескою властью, сохранились, только какъ обломки отжившей старины, изъ которыхъ не могло выдти ничего плодотворнаго, и которыя скорве служили помвхою развитію свободы.

И въ Англіи и въ Германіи, средневѣковыя права сословій поддерживались главнымъ образомъ вооруженною силою дворянства. И здѣсь и тамъ, этотъ анархическій бытъ долженъ былъ уступить государственному порядку, представителемъ котораго явилось единодержавіе. Въ Англіи, войны Бѣлой и Алой Розы показали несостоятельность общественнаго устройства, основаннаго на силѣ. Въ Германіи, господству оружія положенъ былъ конецъ установленіемъ общаго земскаго мира въ 1495-мъ году. Эта потребность чувствовалась давно. Въ теченін XIV-го и XV-го стольтій, не смотря на всв принимаемыя правительствомъ мёры, рыцарство пеистово предавалось грабежамъ. Никогда пе было такой безурядицы, какъ въ эту пору. Потребности жизни увеличились; съ развитіемъ богатства усилились и соблазны, а между тёмъ многіе рыцари об'єднізми. Поэтому они старались поправить свое состояніе, живя на счеть ближняго, занимаясь военнымъ ремесломъ. Въ качествъ ландскиехтовъ, они бродили по землъ, нанимаясь то къ одному князю, то къ другому, и грабя крестьянъ и торговцевъ. Дворяне тъмъ легче могли предаваться разбоямъ, что до конца ХУ-го въка, они сохранили за собою право частныхъ войнъ. Это давало имъ средство мужественно отстанвать свои права, но вмъстъ съ тъмъ отдавало въ имъ руки базащитное население. Одно связывалось съ другимъ. Установление земскаго мира общимъ ръщениемъ имперскихъ чиновъ было признакомъ водворяющагося государственнаго порядка. Это было огромное облегчение для пизшихъ классовъ; но рыцарство лишалось тъхъ способовъ защиты, которыми оно пользовалось до техт порт. Отныне надобно было отстаивать свою свободу не вооруженною рукою, а гражданскимъ путемъ, въ соединени съ другими классами. Сословныя вольности должны были замёниться правами народа. Англійская аристократія уміла приноровиться къ новому порядку вещей: преклонившись передъ деспотизмомъ Тюдоровъ, она почерпнула свъжія силы изъ народнаго духа, обновилась притоками изъ нижнихъ слоевъ и, снова ставши во главъ народнаго движенія, сдёлалась сплотомъ свободы. Германское дворянство не было способно на такую роль. Между шимъ и англійскою аристократіею было весьма существенное различие. Последняя не имела никакихъ гражданскихъ привилегій; она, наровит со встин, несла общественныя тяжести; ея значение было чисто политическое. Напротивъ, германское дворянство, какъ французское, осталось сословіемъ, которое дорожило не столько государственнымъ своимъ положеніемъ, сколько частными правами и преимуществами. Какъ высшее дворянство разложило имперію, преслідуя свои частныя ціли, такъ низшее разорвало союзъ чиновъ, имел въ виду сословныя выгоды.

Отпошенія пімецкаго дворянства, какъ къ крестьянству, такъ и къ городамъ, указываютъ на полную разрозпенность общественныхъ интересовъ. Англійская аристократія могла опираться на свободу,

ибо не имъла подвластныхъ; ея крестьяне еще въ средніе въка вышли изъ кръпостной зависимости. Германское рыцарство не только сохранило, но въ ХУ-мъ столътіи усилило свою власть надъ крестья нами, пользуясь ею не для защиты подчиненныхъ, а для собственной корысти. Лютеръ жаловался на перемену дворянскаго духа: вместо прежнихъ доблестей, явилось стремленіе къ стяжанію, неразборчивое па средства, заглушающее сознание обязанностей. Понятно, какъ это должно было отразиться на подвластныхъ. Возстаніе крестьянъ въ 1524-мъ году, внезанно охватившее почти всю Германію, обнаружило ту бездну, которая лежала между обоими сословіями. Общимъ лозунгомъ крестьянъ былъ возгласъ: «отъ рыцарства и господъ не здоровится крестьянину». Дворянство подняло крикъ: «противъ крестьянъ!» Въ союзъ съ князьями, оно усиъло подавить страшное возстаніе. Положеніе крестьянъ сдёлалось хуже, но и положеніе дворянства не улучшилось: оно сохранило свои права, но потеряло политическую силу, которая перешла въ руки князей, носредниковъ между разрозненными сословіями. Когда, наконецъ, настала пора отмѣнить крѣностное право, оно было уничтожено сверху, государственною властью. Въ половинъ XVIII-го въка, оно замънилось поземельною зависимостью, которой остатки исчезли уже на нашихъ глазахъ.

Не менъе натянуты были отношенія дворянства къ горожанамъ. Оно старалось свалить на нослёднихъ большую часть государственныхъ тяжестей, изъемля себя отъ всякихъ обязанностей. Свобода отъ податей имъла значение въ то время, когда рыцарство несло военную службу; но феодальныя ополченія давно замінились постояннымь войскомъ, а изъятіе отъ податей осталось, какъ несправедливая льгота, какъ привилегія, умножавшая бремя другихъ, а потому имъ ненавистная. Бъдижющее дворянство старалось поддержать свое состояніе и сохранениемъ другихъ преимуществъ, занятиемъ выгодныхъ должностей въ духовныхъ капитулахъ, при дворъ. При этомъ, оно держало себя особнякомъ, не допуская въ свою среду людей незнатныхъ. Своею гордостью оно отталкивало отъ себя среднее сословіе, а между тъмъ далеко не могло сравняться съ нимъ въ гражданскихъ способностяхъ, въ образовании и трудолюбии. Только въ войскъ, дворянство сохранило свое прежнее значение, и здёсь заслуги его неоспоримы. Австрія и Пруссія въ значительной степени одолжены ему своимъ могуществомъ. Оно отличалось и другими качествами, свойственными высшему сословію: върностью королю, преданіямъ и чести. Но эти достоинства, имъющія значеніе въ самодержавіи, не могли служить опорою представительному порядку, въ которомъ требуются не привязанность къ историческимъ привилегіямъ, а политическій смыслъ и союзъ сословій. Не столь блистательное, какъ французское дворянство, нъмецкое имъло въ сущности тотъ же духъ, тоже направление. Но французское дворянство было безсильно противъ союза среднихъ классовъ съ низшими, а потому пало, увлекити съ собою династію, къ которой питало въковую преданность. Нъмецкое дворянство было несравненно кртиче; оно держалось и долгимъ сохранениемъ кртиостнаго права, и аристократическимъ составомъ войска, и всёмъ строемъ жизни, связью съ теми безчисленными мелкими владельцами, которыми испещрена была Германія. Территоріяльное устройство имнеріи придавало особенную силу аристократическому элементу, но эта сила не послужила въ пользу свободы; напротивъ, до сихъ поръ она является главною помёхою утвержденію конституціоннаго порядка въ германскихъ государствахъ.

Съ своей стороны, города были столь же мало способны поддержать свои старинныя вольности. Потерявши право войны, принявши въ себя княжескіе гарипзоны, они такъ же, какърыцарство, лишились возможности отстаивать свои привилегіи вооруженною рукою. Гражданское же ихъ развитие приняло самый мелочной характеръ. Этому содъйствовало и раздробление имперіи, которое естественно съуживало взгляды и интересы, заключая ихъ въ слишкомъ тъсный кругъ, и корпоративное устройство городовъ, которые, замкнувшись внутри себя, отдълившись отъ другихъ элементовъ, сами распались на мелкія, исключительныя корпораціи, вообще съ весьма аристократическимъ характеромъ. Каждая дробь стояла только за свои собственныя привилегін, мало заботясь объ общемъ дълъ. Между тъмъ, собранія чиновъ не открывали горожанамъ болъе широкаго поприща. Ихъ доля вліянія была слишкомъ незначительна въ сравненіи съ привилегированными сословіями. Прежніе союзы, основанные на потребности общими силами отстаивать свои права, рушились вследствіе изменившихся обстоятельствъ. Съ водвореніемъ государственнаго порядка, главная общественная задача состояла уже не въ защитъ сословныхъ привилегій, а въ томъ, чтобы совокунными силами нести общія тяжести и изъ этого выработать повый порядокъ вещей. Но здёсь ин-

тересы сословій были совершенно противоположиы, ибо высшія старались сохранить свои старинныя льготы, взваливая все бремя на низшія. Среднее сословіе, которое, какъ и вездъ, по самой своей природъ, по своимъ интересамъ, живъе всъхъ чувствовало потребность порядка и государственнаго устройства, естественнымъ образомъ потеряло довъріе къ сословному представительству, въ которомъ воплощались отжившія среднев вковыя пачала. Оно обратило свои взоры на княжескую власть, которая являлась ему представительницею новыхъ государственныхъ идей. Въ Германін, какъ во Францін, князья нашли въ немъ самыхъ вёрныхъ слухъ, самыхъ ревностныхъ исполнителей своихъ замысловъ. Если дворянство служило государю въ рядахъ войска, то изъ средняго сословія образовалось чиновничество, дъятельное, честное, просвъщенное, привязанное къ законному порядку, но отнюдь не склонное содъйствовать развитію политической свободы и конституціонных учрежденій. Изъ его среды выходили юристы, которые, вооруженные началами римскаго права, всёми силами старались подкопать значение представительных в собраній.

- Водвореніе римскаго права въ европейскихъ государствахъ было однимъ изъ самыхъ могучихъ орудій абсолютизма. Одна Англія не поддалась этому вліянію, чему нерёдко приписывають сохраненіе въ ней свободныхъ учрежденій. Но въ Англіп, обстоятельства благопріятствовали развитію чисто народнаго права: судъ сосредоточивался здёсь въ немногихъ королевскихъ судилищахъ, которые, вслёдствіе этого, могли установить однообразную юриспруденцію и сдёлаться высшими органами права. Напротивъ, въ Германіи, какъ во Франціи, при дробности территорій, при безчисленномъ маожествъ мъстныхъ обычаевъ, при повсемъстномъ существовании вотчинныхъ судовъ, не было возможности выработать какія либо твердыя начала изъ этого хаоса. Общія нормы могло дать только римское право, ясное, отчетливое, одно изъ лучшихъ наследій классическаго міра. Жизненная необходимость заставила къ нему обратиться. Но римскому праву, съ его государственными понятіями, совершенно чужды были средневъковыя начала, благопріятствовавшія развитію свободы въ ущербъ общему порядку и цельности общественного тела. Съ государственною идеею верховной власти, единой, полноправной, представляющей господство цълаго надъ частями, не клеплись державныя привилегіи отдъльныхъ сословій и договорныя отношенія между князьями и подданными. Съ

XVI-го въка, идея верховной власти, которая прежде, по преданію, сосредоточивалась на одномъ императоръ, върнъе и успъшнъе стала прилагаться къ отдъльнымъ князьямъ. Они сдълались настоящими правителями своихъ областей. Юристы отправлялись отъ предположенія, что вся полнота власти покоится въ шихъ, сословіямъ же принадлежатъ только тъ отдъльныя права, которыя именно означены въ ихъ грамотахъ. Но даже и эти привилегіи, въ силу юридическихъ толкованій, съуживались болъе и болъе, какъ несовмъстныя съ верховными правами князя. Если сословія имъли за себя историческія начала, то князья опирались на повую теорію государства, и послъдняя должна была получить перевъсъ, ибо историческія начала отражали на себъ отжившій порядокъ, теорія же была выраженіемъ потребностей новаго времени.

Этотъ поворотъ въ отношеніяхъ и духѣ сословій начинается съ ХУІ-го въка. Реформація еще болье содъйствовала утвержденію княжеской власти. Мы видёли, что въ Англіи, протестантскія начала были исходною точкою либеральнаго движенія; они возбудили новую жизнь въ представительныхъ учрежденіяхъ, поникшихъ предъ монархіею. Совсъмъ другое произошло въ Германіи, колыбели протестантизма. Здёсь реформація далеко не достигла такого повсемёстнаго признанія, какъ въ Англіи. Германія раздёлилась на два враждебные лагеря. На сторонъ католицизма былъ самъ императоръ и съ нимъ нъкоторые изъ могущественнъйшихъ чиновъ имперіи; большая часть южной Германіи держалась старой религіи. Съ помощью католическаго союза, императоръ пытался даже возстановить ослабъвшую свою власть. Князья съверной Германіи, которая приняла протестантизмъ, должны были вооруженною рукою, съ иностранною помощью, отстаивать свободу совъсти. Раздробление имперіи и усиление членовъ на счетъ цълаго явились здъсь спасеніемъ духовной свободы нареда. Но протестантизмъ могъ отстоять свое существование, только подчинивъ себя вполнъ княжеской власти, которая одна вышла торжествующею изъ междоусобій. Вестфальскій миръ далъ нёмецкимъ киязьямъ почти полную самостоятельность, какъ относительно внутренняго управленія, такъ и относительно вившнихъ союзовь. Тридцатильтняя война, истощивши силы народа въ страшиой борьбъ за права совъсти, преклонила его къ ногамъ власти, которая, давши отпоръ врагамъ, удовлетворяла насущной потребности мира и порядка.

Съ Вестфальскаго мира, сословныя представительства, которыя держались еще въ теченіи XVI-го въка, быстро унадають, особенно въ большихъ государствахъ. Въ Австрін, уже съ Фердинанда ІІ-го собранія чиновъ обращаются въ призракъ и ограничиваются исполненіемъ предписаній власти. Остатки ихъ въ отдёльныхъ провинціяхъ сохранились до нашего времени, но съ весьма небольшимъ кругомъ дёятельности. Только Венгрія удержала свою старинную конституцію. Въ Пруссіи, великій курфюрстъ, основатель могущества юнаго государства, пересталь созывать земскіе чины и самовластно подвергаль наказанію всякаго, кто осмъливался возвысить голосъ противъ правительства. Последнее собрание было въ 1653-мъ году. Въ Баварии, уже съ начала ХУІ-го въка, сословное представительство начинаетъ меркнуть предъ княжескою властью. Въ тридцатильтною войну, князья ръдко его созывали и не разъ налагали подати по своему усмотрънію. Въ последній разъчины собирались въ 1669-мъ году. Съ техъ поръ они замінились постояннымъ комитетомъ, который первоначально быль выбрань сословіями, но въ последствіи, восполияя себя лицами угодпыми князьямъ, служилъ послъднимъ покорнымъ орудіемъ ихъ цълей. Долже сохранились сословныя собранія въ среднихъ и мелкихъ германскихъ государствахъ. Это было последнее убъжище старинной свободы. Здёсь деятельность чиновъ вращалась въ более ограниченной сферь; требованія государства были не столь значительны, а потому было менже новодовь къ разногласію и болже возможности оставаться при прежнемь порядкв. Вообще, свободныя учрежденія легче водворяются и упрочиваются въ мелкихъ государствахъ, нежели въ большихъ: интересы здёсь менте обширны и ближе въ каждому; частыя соприкосновенія установляють болье тысную связь между общественными элементами; наконецъ, внёшняя политика и историческая роль государства не требують сильной и сосредоточенной власти. При всемъ томъ, остатки сословнаго представительства въ мелкихъ германскихъ государствахъ не говорятъ въ пользу этого учрежденія. Неръдко эти окаменьлые слъды исчезнувшей жизни служили только средствомъ обогащенія для привилегированныхъ лицъ. Такъ въ Гапноверъ, вся конституція была ничто иное, какъ орудіе въ рукахъ рыцарства, которое извлекало изъ нея свои частныя выгоды. Въ Саксоніи, неуклюжій составъ собранія, которое раздёлялось на семь палатъ, порождалъ безчисленныя затрудненія и проволочки

въ законодательстве, не пренятствуя между темъ безумной расточительности и деспотическимъ мерамъ саксонскихъ королей и ихъ недостойныхъ министровъ. Виртембергъ былъ боле счастливъ; здесь дворянскаго представительства вовсе не было, вследствіе того, что все рыцарство было непосредственно подчинено имперіи. Поэтому не было здесь и сословной розни. Но духовенство и горожане столь же мало заботились объ общемъ благь и о своихъ правахъ, какъ и дворянство. И здесь, сословное представительство большею частью замънялось постояннымъ комитетомъ, который образовалъ нъчто въ родъ плебейской аристократіп, имъвшей въ виду преимущественно собственныя свои выгоды.

Преобразованія, которыми ознаменовался въ Германіи XVIII-й въкъ, исходили не изъ сословныхъ собраній, а отъ княжеской власти. Они совершались именно тамъ, гдъ монархія была неограниченные. Энергические государи, поддержанные бюрократиею, каковы были въ Пруссін Фридрихъ Великій, въ Австріи Марія Терезія и Іосифъ II, вносили новую жизнь и движение въ застоявшияся воды нёмецкаго быта. Поэтому крупныя государства, управляемыя самодержавно, представляли примъръ несравненно большаго благоустройства, нежели мелкія княжества, въ которыхъ гнёздились отжившіе порядки и частные интересы. Однако никто не отваживался приступить къ кореннымъ перемънамъ общественнаго устройства. Іосифъ II, который слишкомъ круто принялся за дёло, встрётилъ сопротивленіе, передъ которымъ онъ долженъ былъ отступить. Фридрихъ Великій весьма осторожно касался сословныхъ правъ и отношеній. Если въ XVIII-мъ въкъ суровыя формы кръпостнаго права были уничтожены, то поземельная зависимость осталась во всей силъ. Какъ же скоро слабъла рука монарха, такъ все само собою возращалось въ старинную колею. Въ концъ XVIII-го столътія, Германія представляла картину значительнаго умственинаго развитія, но весьма слабой политической жизни. Нельзя было жаловаться на самовластіе, на притъсненія, развъ только въ нъкоторыхъ ничтожныхъ областяхъ, гдф князья старались болъе о пріобрътеніи доходовъ, нежели о благъ подданныхъ; однако и здісь, имперскій судь не разь пресіжаль слишкомь значительныя злоупотребленія власти. Вообще же, все двигалось въ нравильномъ порядкъ; честность, любовь къ законности, уважение къ историческимъ правамъ составляли отличительныя черты управленія. Дворян-

ство сохраняло свое положение, свои привилегии, и върно служило престолу; среднее сословіе отличалось трудолюбіемъ и выставляло изъ своей среды честныхъ чиновниковъ и замъчательныхъ писателей; князья, подъ вліяніемъ просвъщеннаго духа XVIII-го стольтія, старались объ улучшеній быта подданных и отличались большею частью гуманностью, мягкостью, желаніемъ добра. А между тёмъ, за этимъ законнымъ порядкомъ, за этимъ умфреннымъ ходомъ, скрывалось совершенно несостоятельное положение дълъ. Историческое устройство, отжившее свой въкъ, сохраняемое заботливо, служило неодолимою преградою всякому живому развитію. Средніе въка оставили по себъ тысячи самостоятельныхъ владёній и корпорацій, которыя, воздерживая и задерживая другъ друга, не давали простора самовластію, но вижсть съ тымъ мешали общему движению. Имперія, составленная болъе нежели изъ трехъ сотъ крупныхъ и мелкихъ территорій, не считая полуторы тысячи имжній имперскаго рыцарства, сохранившихъ полную самостоятельность внутренняго управленія, представдяла цеповоротливое тъло, въ которомъ, за безчисленными переговорами, соглашеніями и протоколами почти невозможно было общее дъйствіе, и тъмъ менье быстрое рышеніе. Не только въ малыхъ, но и въ большихъ государствахъ, узкость корпоративной жизни и интересовъ налагала на весь общественный быть печать мелочности и безсилія. Привилегіи высшихъ сословій дворянства и духовенства, и ихъ обезпеченное положение порождали лёнь, апатію, расточительность, стремленіе пользоваться удобствами жизни, не неся ея тяжестей, которыя труднымъ бременемъ ложились на низшіе классы. Бюрократія, при всей своей честности, при уваженіи къ закону, отличалась медленностью и формализмомъ. Живаго духа нигдъ не было, и онъ не могъ зародиться внутри Германіи, окостентвшей въ старинныхъ формахъ. Нуженъ былъ сильный толчекъ извив, нужно было самовластіе деспота или вънне свободы, чтобы возродить дряхлое тъло, снять съ него навистія на немъ оковы и разрушить въ немъ созданія отжившаго порядка, которыя, потерявъ всякое разумное право на существованіе, служили только препятствіемъ новому развитію. Этотъ толчекъ пришелъ изъ Франціи.

Французская революція, на первыхъ порахъ, встрѣтила значительное сочувствіе въ Германіи. Появленіе республиканскихъ войскъ возбудило восторгъ въ прирейнскихъ областяхъ. Насилія республики и

владычество Наполеона скоро произвели національную реакцію, но вивств съ твиъ обнаружилась вся несостоятельность стараго порядка вещей. Неуклюжая Германская Имперія, съ своими средневъковыми учрежденіями, съ сотнами мелкихъ владёльцевъ, не могла оказать ни малъйшаго сопротивленія свъжимъ силамъ, вызваннымъ къ жизни революцією. Великія восточныя державы, въ особенности Австрія, могли еще кое какъ вести съ Франціей борьбу; мелкія государства должны были сделаться жертвою или орудіемь победителя. Германія вся измънилась подъ гнетомъ Наполеона. Старая Имперія рушилась; въ 1806-мъ году, Францъ II сложиль съ себя императорскій вънецъ. Пали и вев духовныя государства, а съ ними и множество свётскихъ, которыя вошли въ составъ болъе крупныхъ земель. Изъ прежнихъ самостоятельных в территорій осталась десятая часть, что было громаднымъ успъхомъ политической жизни. Второстепенныя владънія образовали Рейнскій Союзъ, который призналь надъ собою покровительство французскаго императора. Какъ пи прискорбно подобноеявленіе для народной гордости, нельзя не признать его естествен нымъ последствиемъ внутренняго разслабления Германии и, вместе съ тъмъ, великимъ для нея благодъяніемъ. Государства Рейнскаго Союза устроились и обновились подъ влінніемъ Франціи, а тёмъ самымъ приготовлена была почва для неваго, лучшаго порядка. Послъ паденія Наполеона, здёсь впервые развились конституціонныя учрежденія; отсюда либеральныя иден распространялись по Германіи.

Преобразованія исходили отъ самодержавной власти правителей. Сдѣлавшись независимыми отъ Имперіи, мелкіе нѣмецкіе государи истолковали свое державное право въ смыслѣ нолновластія и во внутреннемъ управленіи; ноэтому они большею частью отмѣнили всѣ остатки сословнаго представительства. И это было огромнымъ шагомъ впередъ, ибо старые чины не охраняли свободы, а только упрочивали отжившія формы и устарѣвшія привилегіи. Князья, развязавъ себѣ руки, имѣя возможность дѣйствовать на просторѣ, стали измѣнять весь общественный порядскъ на основавіи новыхъ началъ, замиствованныхъ отъ Франціи. Нужно было слить въ одно цѣлое отдѣльные клочки, изъ которыхъ слагались территоріи; нужно было медіатизированныхъ князей и прежнее имперское рыцарство ввести въ составъ государства и подчинить ихъ общественной власти. Сословныя привилегіи, крѣпостныя отношенія, замкнутое цеховое уст-

ройство сглаживались болже и болже. Вводилось новое устройство судовъ, преобразовывалось управленіе, установлялась болже разумная финансовая система. Во всемъ этомъ, образцомъ служила Франція, съ ея началами гражданскаго равенства, съ ея превосходными кодексами, съ ея изумительно дѣятельною и правильною администрацією. Преобразованія совершались нерѣдко насильственно, съ нарушеніемъ пріобрѣтенныхъ правъ. Но Германія и прежде и послѣ постоянно страдала излишнимъ уваженіемъ къ историческимъ правамъ, которыя, сохраняясь среди новыхъ условій, служили только преградою общественному развитію. Въ этомъ отношеніи, дѣятельность абсолютизма являлась спасительнымъ средствомъ, котор е одно могло устранить вѣками наконившееся зло и приготовить лучшій порядокъ вещей.

Перемъны не ограничивались государствами Рейнскаго Союза и областями, присоединенными къ Франціи. Великія нѣмецкія державы, чтобы выдержать борьбу съ Наполеономъ, должны были допустить въ себя новыя пачала, вызвать къ жизни свѣжія силы, дремавшія подъ гнетомъ стародавней рутины. Мепѣе всего къ либеральнымъ преобразованіямъ способна была Австрія, по самому своему составу, какъ сборное государство, связанное строгимъ абсолютизмомъ и окружающею престолъ аристократіею. Однако и Австрія, послѣ многократныхъ пораженій, должна была приступить къ реформамь и оживить новымъ духомъ закоснѣвшее правительство. Управленіе графа Стадіона возбудило въ ней ту энергію, съ которою она выдержала борьбу 1809-го года. Побѣжденная, она вышла изъ нея съ честью и сохранила не только самостоятельное положеніе, но и возможность рѣшительнаго вліянія на судьбы Европы въ послѣдующіе годы.

Гораздо глубже было паденіе Пруссіи, которая, покоясь на преданіяхъ и воспоминаніяхъ Фридриха Великаго, осталась неподвижною среди всеобщихъ перемѣнъ, а потому не въ состояніи была выдержать перваго напора обповленной Франціи. Доведонная до послѣдней степени униженія, Пруссія должна была вызвать всѣ силы народа и произвести всеобщее обновленіе государства, чтобы снова подняться на прежнюю высоту. И она совершила это съ величайшею для себя честью. Возрожденіе Пруссіи послѣ 1806-го года показываетъ, что можетъ сдѣлать просвѣщенное самодержавіе, когда опо окружаетъ себя лучшими людьми и направляетъ всю силу сосредоточенной власти на возбужденіе народнаго духа. Освобожденіе крестьянъ,

преобразованіе городовъ, уравненіе сословій, новое устройство армін, основаніе университета, центра новаго умственнаго движенія, все это совершилось въ теченіи немногихъ лѣтъ, подъ вліяніемъ правительства, въ которомъ соединялись люди, какъ Штейнъ, Гарденбергъ, Вильгельмъ Гумбольдтъ, Финке, Шарнгорстъ, Гнейзенау и множество другихъ энергическихъ и просвѣщенныхъ дѣятелей. Душею всего движенія былъ Штейнъ, который силою характера, патріотическимъ духомъ и либеральными стремленіями былъ какъ будто созданъ для того, чтобы внести новую жизнь вь одряхлѣвшее тѣло и направить возбужденныя силы народа къ единой задачъ.

Этой великой эпох преобразованій Пруссія одолжена тымь безпримърнымъ одушевленіемъ, которымъ сопровождалась война 1813-го года. Когда русскія войска, послы пораженія Наполеона, вступили въ Германію, Пруссія первая къ нимъ примкнула и подала примъръ возстанія противъ ненавистнаго ига. Усиліями союзниковъ, Франція была окончательно побъждена и введена въ прежніе предълы. Германія могла устроиться самостоятельно, сообразно съ своими внутренними потребностями.

Либеральные историки и публицисты Германіи жестоко обвиняють германскія правительства, собранныя на Вёнскомъ конгрессь, за то, что они, вийсто прежней, дряхлой имперіи, создали не менйе слабый и безсвязный союзъ, не соотвътствующій національнымъ стремленіямъ Нъмцевъ. Этотъ упрекъ потому несправедливъ, что инаго практическаго ръшенія въ то время не могло быть. Державныя правительства естествению стремятся къ политической самостоятельности, и если они принуждены соединяться для общаго дёла, союзъ ихъ всегда бываетъ самый слабый. Болье тысная связь можеть водвориться лишь въ силу общихъ стремленій народа, побъждающихъ разрозненность правительственныхъ властей. Для этого необходимы прежде всего представительныя учрежденія. Если Германіи суждено когда либо соединиться въ союзное государство, то это возможно единственно при общегерманскомъ представительномъ собраніи. Но въ десятыхъ годахъ нынъшияго стольтія, о такомъ представительствъ нельзя было и думать. Свобода едва зарождалась, пуская корни въ мелкихъ государствахъ, и совершенно отсутствуя въ крупныхъ. Общее представительство лишено было всякой основы, пока не упрочень быль конституціонный порядокь въ отдёльныхъ территоріяхъ, а это требо-

вало времени. Импровизировать конституціонное устройство невозможно. Въ Германіи, къ этому обстоятельству присоединялось и другое: соперничество двухъ первенствующихъ державъ, изъ которыхъ ни одна не могла допустить другую до преобладанія въ союзъ. Этимъ пользовались мелкія государства для сохраненія своей самостоятельности. Но самая эта безсвязность союза, самая эта независимость отдъльныхъ князей болъе всего содъйствовали развитію политической свободы. Представительныя учрежденія водворялись именно въ мелкихъ государствахъ, которыя были приготовлены къ тому французскимъ владычествомъ, и въ которыхъ правительства принуждены были искать поддержки народных силь, чтобы дать отпоръ первенствующимъ державамъ. Будь Германія единымъ тёломъ, или по крайней мара союзнымъ государствомъ съ сильною центральною властью, политическая свобода, какъ прежде религіозная, была бы совершенно изъ нея изгнана. Но, съ помощью разрозненности, свобода могла водвориться въ меньшихъ государствахъ, не смотря на то, что и здёсь она испытывала на себъ тяжелое давление со стороны могучихъ сосъдей. Мелкія и среднія территоріи сдълались разсадниками конституціонныхъ идей въ Германіи.

Умфренная политическая свобода лежала впрочемъ въ духф времени. Паденіе Наполеона произошло пе только во имя законнаго порядка, который постоянно нарушался всесильнымъ властителемъ, но и во имя народной свободы. Эта цфль была указана въ прокламаціи соединенныхъ монарховъ изъ Калиша. Призывая народъ свой къ возстанію, прусскій король обфщалъ ему представительныя учрежденія. Сочетаніе законной монархіи съ свободою казалось идеаломъ государственнаго устройства, и когда начались пренія о возстановленіи Германскаго Союза, 13-я статья Союзнаго Акта прямо постановила, что во всфхъ государствахъ Германіи должны быть собранія земскихъ чиновъ (Landstände).

Но соглашеніе началь, которое въ идеѣ представляется чрезвычайно легкимъ, на дѣлѣ оказывается нерѣдко весьма затруднительнымъ. Германія заключала въ себѣ мало серьозныхъ элементовъ для народнаго представительства. Не смотря на то, что по ней прошла рука Нанолеона, не смотря на всѣ преобразованія, вызванныя борьбою съ Франціею, средневѣковой порядокъ, съ своей разрозненностью, съ своими привилегіями, проглядывалъ въ ней на каждомъ шагу, и эти элементы усилились вслёдствіе реакціи, которая послёдовала за войнами освобожденія и за возстановленіемъ законныхъ правительствъ. Обветшалыя учрежденія, исключительный сословный духъ, завъщанные прежнимъ временемъ, получили искусственное подкрёпленіе отъ новыхъ историческихъ теорій и отъ политики, обращавшей свои взоры назадъ. При такомъ состояніи общества, политическая свобода ин въ какомъ классё не могла найти нужной поддержки.

Менте всего можно было расчитывать на дворянство. Оно составляло могучую корпорацію, отділенную отъ народа и духомъ и правамп. Главнымъ зерномъ ея была высшая аристократія, образовавшаяся преимущественно изъ медіатизпрованныхъ князей, которые, переставши быть державными владъльцами, сохранили, на основании Союзнаго Акта, многія частныя права, какъ то: привилегированную подсудность, вотчинный судъ и полицію, и другія. Кънимънримыкало и остальное старое дворянство. Оно составило илотную массу, которая, за немногими исключеніями, заботилась едипственно о сохраненін своихъ привилегій. Идеаломъ его былъ прежній историческій, сословный бытъ. Оно ненавидъло бюрократію съ ея либеральными реформами, которыя казались ему порожденіемъ революціоннаго духа. Изъ вражды къ чиновникамъ, опо являлось иногда приверженцемъ конституціонных учрежденій; по эти миниыя стремленія къ свободъ имъли единственною цълью обратить конституцію въ свою пользу, захватить лучшій кусокъ власти и этимь удержать свое колеблющееся положение. Либерализмъ нъмецкаго дворянства вовсе не походилъ на свободный духъ англійской аристократіи. Онъ имъль въ виду не общія цёли, не поддержаніе народныхъ правъ, а исключительно сосмовныя выгоды. Поэтому дворянство становилось самою сильною онорою реакцін, какъ скоро правительство ему поддавалось и поддерживало его притязанія. М'єстное преобладаніе и в'єсь при двор'є, воть въ сущности все, что скрывалось за конституціонными требованіями, и какъ скоро эти желанія удовлетворялись, между дворянствомъ и бюрократіею установлялся самый нъжный союзь во имя общихъ выгодъ и въ ущербъ народной свободъ. За нъмецкимъ дворянствомъ нельзя не признать нъкоторыхъ существенныхъ заслугъ. Кръпкое своимъ единодушіемъ, опо не разъ поддерживало власть, обуреваемую революціонными страстями. Но если реакція противъ крайностей свободы находила въ немъ спльную поддержку, то въ правильномъ конститу.

ціонномъ порядкѣ, оно всегда было и остается самою существенною помѣхою развитію либеральныхъ учрежденій.

Съ своей стороны, средніе классы далеко не были приготовлены къ политической свободъ. Они являлись и разрозненными и безсильными. Либеральная школа для пихъ еще пе начиналась; они были даже довольно равнодушны къ политическимъ правамъ. Мелкія матеріяльныя заботы, сосредоточенныя въ тъсномъ кругъ, по прежнему поглощали ихъ вниманіе, съуживая ихъ взгляды и требованія. Высшія ихъ дарованія проявлялись въ теоретической области, въ наукъ, въ искусствъ. Самое сильное умственное движение въ Германии принадлежить этой эпохъ. Научные вопросы разработывались безпрепятственно и плодотворно среди общаго политическаго гнета, доказательство односторонности того мивнія, которое ставить умственное развитіе обществъ въ зависимость отъ политической свободы. Одпимъ словомъ, средніе классы оставались тёмъ, чёмъ были въ XVIII-мъ вёкв. Новыя преобразованія уничтожили прежнія преграды п открыли передъ ними болъе широкое поприще; новыя либеральныя идеи оставили на нихъ свои слъды; по нужно было долгое время, прежде нежели могли созръть эти съмена. Однако умственное движение способствовало развитію либерализма, ибо рано или поздно, оно должно было изъчисто созерцательной области проникцуть въ дъйствительную жизнь. Къ тому же вели успъхи матеріяльнаго благосостоянія и промышленности; они рождали потребность въ обезпечени правъ и интересовъ. Послъ войнъ за свободу, средніе классы замътно росли и умственно и матеріяльно; они ділались болье и болье доступны тімь свободнымъ идеямъ, которыя, исходя изъ Франціи, распространялись но материку. Перевороты тридцатыхъ годовъ нашли въ нихъ уже готовую ночву и значительно подвинули развитіе конституціонной жизни въ Германіи. Но эти событія относятся къ позднѣйшему времени. Въ десятыхъ же и двадцатыхъ годахъ нынёшняго столётія, представительныя учрежденія встрічали въ среднихъ классахъ или равнодушіе, или безсиліе, или неспособность.

Уто касается до массы народа, то она оставалась совершенно чуждою политической жизни. Устремленная на чисто матеріяльные интересы, она мало заботилась объ остальномъ Одна только была сторона, которая готовила здёсь почву для будущихъ революцій, именно тяжести, лежавшія на земледёльцахъ. Въ нёкоторыхъ государствахъ

напримъръ въ Австріи, крестьяне находились еще въ обязательныхъ отношеніяхъ къ помъщикамъ; въ другихъ, они страдали нодъ бременемъ феодальныхъ повипностей и вотчиннаго суда. Все это установляло между ними и дворянствомъ напряженныя отношенія.

При такихъ элементахъ, реакціонной власти не мудрено было положить предъль развитію свободы. Если на первыхъ порахъ, можно было помышлять о гармоническомъ соглашении противоположныхъ пачаль, то эта мечта скоро исчезла. Противодъйствие революціоннымь идеямъ было въ то время главною задачею европейскихъ монарховъ, а либерализмъ и революція нерёдко нодавали другъ другу руку. Успокоенныя на время, либеральныя стремленія народовъ пробудились съ новою силою. Во Франціи, оппозиція вела упорную и блестящую борьбу съ представителями стараго порядка. Въ Испаніи, въ Неаполь, въ Піемонть произошли возстанія, которыхъ лозунгомъ было конституціонное правленіе. Эти движенія отразились и въ Германіи, особенно въ кругу университетской молодежи. Убійство Коцебу было самымъ яркимъ выраженіемъ тъхъ идей, которыя въ ней бродили. Испуганныя грозящею опасностью, германскія правительства сочли нужнымъ нрибегнуть къ мерамъ строгости. Въ Карисбаде собралась конференція для общихъ рішеній; за нею послідовали постановленія Союза противъ свободы печати. Журналы были отданы въ руки цензуры; университеты были поставлены подъ ближайшій надзоръ правительственных властей. Тогда было установлено и толкование 13-й статьи Союзнаго Акта, устранявшее конституціонныя формы новаго времени. Сдёлано было различіе между учрежденіями представительными и сословными; только последнія были объявлены совместными съ общими началами Союза. Эта система, заимствованная изъ средневъковыхъ поиятій о сословныхъ правахъ, не отвъчала ни теоріи, ни практикъ конституціонныхъ учрежденій; но она вела къ подавленію свободы. Опираясь на эти начала, немецкие государи старались по возможности ограничить права собраній, а ніжоторые даже совершенно перестали считать себя связанными своими прежними объщаніями и 13-ю статьею Союзнаго Акта. Конституціонная жизнь притихла въ Германіи, пока ее не пробудила снова французская революнія.

Во главъ реакціоннаго движенія естественно стояла Австрія, которая, нодчинаясь требованіямъ внутренней политики, должна была

стремиться къ сохраненію неприкосновенности монархическаго цачала. Она управлялась, въ теченіи сорокальтняго періода, однимъ изъ самыхъ умныхъ, тонкихъ и ловкихъ практическихъ людей того времени, человъкомъ, который всъ свои силы и способпости обращалъ на подавленіе революціонныхъ движеній въ Европъ и на возбужденіе реакціонных ы м връ. У себя дома, австрійское правительство заботилось прежде всего о сохранении существующаго порядка и о поддержапін власти. Оно старалось уничтожить всякую политическую самодъятельность въ народъ и заглушить въ немъ всъ гражданскія стремленія, направляя его къ наслажденію матеріяльною жизнью. Натъ сомивнія, что окончательно эта политика не могла иметь успеха; она слишкомъ противоръчила всему развитію новаго времени, которое ведетъ къ расширенію образованія и къ удовлетворенію требованій свободы и права. Съ точки зрвнія безусловных в началь, ее пельзя оправдать. Притомъ, Меттернихъ доводилъ свое направление до крайности, обращая охраненіе въ застой. Особенно въ последніе годы, когда дряхлівющій министръ потеряль прежнія способности и энергію, обдуманная система превратилась въ рутину, которая не могла противостоять первому натиску революціи. При всемъ томъ, у этой политики нельзя отнять временнаго значенія. Она болье всего содъйствовала утвержденію порядка, водворившагося на развалинахъ Наполеоновскаго владычества; она положила предёль тёмь безпрерывнымь и внезапнымъ измъненіямъ европейской карты и внутренняго устройства государствъ, которыми ознаменовались конецъ XVIII-го и начало XIX-го стольтій. Посль невиданныхъ въ мірь потрясеній, нужно было укръпить правительства, дать отдохнуть и усъсться народамъ; надобно было противъ революцій воздвигнуть оплотъ, съ которымъ по крайней мёрё приходилось считаться. Охранительная политика соотвътствовала и духу времени и положенію дълъ въ Германіи. Наконецъ, она въ теченіи полувъка дала Австріи первенствующее положеніе въ Европъ. И когда эта система наконецъ пала передъ новымъ движеніемъ, то Австрія отъ этого ничего не выиграла. Совершающіеся въ ней перевороты показываютъ, какъ для нея трудно основаться на иныхъ началахъ.

При такомъ направленіи правительства, исполненіе 13-й статьи Союзнаго Акта должно было ограничиваться напиеньшими размѣрами. Австрія довольствовалась возстановленіемъ областныхъ сеймовъ для

обсужденія містных діль, не давая этимь собраніямь политическаго характера. Съ этимъ реакціонная политика могла долго существовать, ибо мъстима учрежденія, сдержанныя въ првъстныхъ границахъ, не представляють преграды верховной власти. Только въ Венгріи, политическая жизнь не могла быть искоренена. Находясь въ личномъ соединеніи съ Австрією, Венгрія сохраняла свою историческую, въками упроченную конституцію. Здёсь владычествовала могучая аристократія, которая постоянно давала отноръ стремленіямъ самовластія, а между тъмъ, своимъ охранительнымъ духомъ, своею преданностью историческимъ началамъ, являлась опорою престола, а не поддержкою революцін. При такихъ условіяхъ могло существовать всегда трудпое соединение конституционнаго государства съ самодержавнымъ. Возможность такого сочетанія лежить главнымь образомь въ духі того пародопаселенія, которое пользуется представительными правами. Правда, и въ Венгріи, австрійское самодержавіе нередко старалось распространить свои начала на конституціонную область и подкопать значение свободныхъ учреждений. Но съ одной стороны, это вившательство власти, эти самовольныя распоряженія передко служили къ пользв самихъ порданныхъ. Венгерская конституція была основана на чисто аристократическомъ началъ, на кръпостномъ правъ, на устраненін среднихъ классовъ отъ политической жизни, на униженіи подвластныхъ народностей. Только сильная вибшняя власть, какъ австрійская, могла препятствовать излишнему развитію этихъ началь; она болње всего содъйствовала облегчению судьбы низшихъ классовъ. Лучшинъ тому свидътельствомъ служатъ законы о крестьянахъ, изданные Марією Терезією и Іосифомъ ІІ-мъ. Съ другой стороны, когда австрійскіе императоры, нарушая права страны, хотёли мало по малу подчинить ее полному своему владычеству, они встрвчали въ историческихъ правахъ и въ могуществъ аристократіи такое сопротивленіе, котораго они не въ силахъ были одольть. Такъ случилось при Іосиот И-мъ; тоже повторилось и въ настоящее время. Политика Меттерниха требовала возможно ръдкаго собиранія сеймовъ. Чтобы избавиться отъ ихъ содъйствія, установлены были новые налоги одностороннимъ актомъ королевской власти. Но тутъ последовалъ отказъ въ податяхь, передъ которымъ австрійское правительство должно было отступить. Надобно было прибъгнуть къ неоднократному созванию чиновъ. Споры были безконечные; но пока они вращались на почев старинной венгерской конституціи, они не представляли онасности для монархіи. Иной характеръ приняла опнозиція въ сороковыхъ годахъ. Прежнія эристократическія стремленія замѣнились новыми либеральными идеями, которыя вели къ низверженію существующаго устройства и къ установленію конституціоннаго порядка въ современномъ духъ. Это движеніе привело къ событіямъ 1848 го года.

Менбе препятствій конституціонному устройству представляла Пруссія. Здёсь не было такого нестраго состава земель; нельзя было опасаться за цёлость монархіп. Лучшіе ея государственные люди, Штейнъ, Гумбольдтъ, желали введенія представительства, которымъ должны были завершиться преобразованія 1807-го года. Самъ король всенародно объщалъ созвание чиновъ. Но все это осталось однимъ предположениемъ; конституціонное развитіе Пруссіи началось тридцатью годами поздиже. При безпристрастиомь обсуждении дъла, эту остановку пельзя не признать благотворною. Певозможно принисывать ее одиных крайностямъ реакціи или побъдъ бюрократической рутины, какъ обыкновенно дълаютъ либеральные писатели. Сила вещей и здравый смыслъ короля восторжествовали здёсь падъразнообразными вліяпінми, которыя со всёхъ сторонъ непирали на монарха. Въ действительности, Пруссія въ то время, не смотря на высокое образованіе народа, не была готова къ политической жизпи; представительныя учрежденія, которыя она могла получить, не послужили бы ей въ пользу. Конституція несомнінно иміла бы чисто дворянскій характеръ. Эго лежало въ духъ времени; этого требовалъ и главный виповникъ конституціоннаго движенія, Штейнъ, который самъ вызывалъ прошенія дворянства о созваніи чиновъ. Выдаваясь изъ современниковъ своими государственными способнестями, Штейнъ быль вмёстё съ темъ насквозь проинкнутъ духомъ рыцарства, котораго опъ былъ самымъ блестящимъ представителемъ. Не смотря на свои высокія дарованія, онъ, какъ Нѣмецъ, нерѣдко явлался мечтателемъ и терялъ подъ собою практическую почву. Его безуспёшныя старанія и неприложимые планы при образованіи Германскаго Союза, его отреченія отъ прежней дъятельности, его попытки возстановить отжившія учрежденія, его ръзкія и одностороннія выходки противъ новаго либерализма, все это свидетельствуеть объ его способности увлекаться въ разпыя стороны. Для установленія въ Пруссіи дворянской конституціи, пужна была прежде всего ув'єренность въ конституціонномъ

направленіи прусскаго дворянства, въ его желаніи дъйствовать на политическомъ поприщъ не для собственной пользы, а для общаго блага. Но пиенно этого и не было. Немногіе его члены были искренпо преданы свободъ и готовы пожертвовать сословными привилегіями для конституціонныхъ правъ. Но эти люди вовсе не хотъли копституціи Штейна; опи требовали чисто либеральнаго представительства. Съ другой стороны, огромная масса дворянства, скорбя объ утраченныхъ правахъ надъ крестьянами, всею силою души ненавидъла Штейна и его преобразованія, считая его исчадіемъ революціи. Его объявляли разрушителемъ собственности и сравнивали его даже съ Катилиною. Депутаты дворянства, собранные въ 1811-мъ году, въ эноху самаго глубокаго униженія Пруссін, не только не дали правительству ожидаемой поддержки, но разразились яростными жалобами на тъ либеральныя мъры, которыя подняли Пруссію на новую высоту и вдохнули въ народъ свъжія силы. Прусское дворянство желало единственно упроченія многочисленныхъ, сохранившихся за нимъ привилегій, вотчиннаго суда и полиціи, изъятія отъ податей, преобладающаго вліянія на м'єстныя д'вла. Оно стояло болве за возстаповление средневъковыхъ провинціяльныхъ сеймовъ, нежели за представительство въ новой формъ, и постоянно являлось отъявленнымъ врагомъ всякаго либеральнаго преобразованія. Самъ Штейнъ, изливая свою злобу на бранденбургскихъ рыцарей, называлъ ихъ «дукавыми, бездушными, деревянными, полуобразованными людьми, созданными быть капралами или торгашами, самодовольными недоучками, которые стремятся лишь къ выгодамъ, а не хотятъ нести тяжестей».

Между тѣмъ, дворянство одно составляло плотную, организованную партію, которая знала, чего хочетъ, и могла воспользоваться конституціею для достиженія своихъ цѣлей. Средніе же классы, здѣсь, какъ и во всей Германіи, представляли безсвязную массу, чуждую политическихъ стремленій, обращенную на матеріяльныя заботы или на теоретическіе вопросы. Изъ нихъ трудно было составить серьозный элементъ народнаго представительства. Затрудненія увеличивались вслѣдствіе разбросанности и разнохарактерности прусскихъ областей. При такомъ составѣ государства, естественно уменьшалась возможность внутренней связи общества, необходимой въ представительномъ устройствѣ; а между тѣмъ, значеніе Пруссіи, какъ великой европейской

державы, требовало высшей способности отъ собранія, призваннаго ржиать судьбы отечества.

При такихъ условіяхъ, не мудрено, что какъ въ правительствъ, такъ и въ обществъ, не было двухъ людей, которые были бы согласны между собою на счетъ практическаго способа введенія представительства. Наслъдный принцъ, который предсъдательствовалъ въ конституціонной коммиссіи и считался самымъ ревностнымъ приверженцемъ свободныхъ учрежденій, говорилъ, что онъ не слыхалъ объ этомъ вопросъ двухъ однородныхъ миъній. Лучшіе люди, какъ Гнейзенау, Нибуръ, относились къ конституціи или равнодушно или враждебно. Самъ Штейнъ остановился накопецъ на учрежденіи однихъ провинціяльныхъ собраній, отлагая общее представительство до болье благопріятной поры. На этомъ и поръшили. Конституція была отсрочена на неопредъленное время, и это было лучшее, что могло случиться для Пруссіи, ибо составъ и характеръ вновь установленныхъ провинціяльныхъ сеймовъ представляли слишкомъ мало надежды на удовлетворительное устройство общаго представительства.

Областнымъ собраніямъ предоставленъ былъ совъщательный голосъ при обсуждении, какъ законовъ, относившихся къ провинціи, такъ и общихъ законовъ, установлявшихъ перемёны въ правахъ личпыхъ, собственности и въ податяхъ, также на сколько они касались области; кромъ того, имъ дано было право прошенія и жалобы на счеть мъстныхъ нуждъ и пользъ. Собранія были составлены большею частью изъ четырехъ сословій, изъ высшаго дворянства, изъ владѣльцевъ рыцарскихъ имъній, изъ горожанъ и крестьянъ. Обыкновенно всъ они засъдали виъстъ, но могли совъщаться и порознь, по всъмъ дъламъ, касавшимся сословныхъ правъ и интересовъ. Перевъсъ получили два первыя сословія, которыхъ члены составили половину, а въ нѣкоторыхъ областяхъ даже болъе половины собранія; только въ прирейнскихъ провинціяхъ они остались итсколько въ меньшинствъ. Эти сословныя собранія, съ преобладающимъ дворянскимъ характеромъ, безъ всякаго значенія для м'єстнаго хозяйства и съ ничтожными политическими правами, должны были остаться безплодными, по самой пеопределенности своего положенія. Единственная польза, которую они принесли, состояла въ томъ, что въ нихъ нѣсколько выдѣлались люди и установилась привычка къ общественнымъ дёламъ, и когда, въ поздивишее время, въ Пруссіи пробудился политическій духъ, на пихъ раздались голоса, напоминавшіе о пеисполненныхъ объщаніяхъ. Но прямаго практическаго значенія они не имѣли. Если Пруссія въ двадцатыхъ годахъ сдѣлала значительные успѣхи въ матеріяльномъ и умствепномъ развитіи, то иниціатива улучшеній исходила не отъ провинціяльныхъ собраній, а отъ господствовавшей бюрократіи, которая удовлетворяла всѣмъ существеннымъ требованіямъ общества, не приготовленнаго еще къ политической жизни.

Французская революція 1830-го года и здёсь дала сильный толчекъ общественному митнію. Съ этихъ поръ въ Пруссіи, какъ и во всей Германіи, образуется либеральное мъщанство. Образованное и зажиточное, оно отъ умственныхъ и матеріяльныхъ трудовъ обращается наконецъ къ государственнымъ вопросамъ. Въ немъ возпикають политическія требованія и стремленія. Для конституціонной жизпи готовится новый, сильный элементъ. Общество громче и громче просить представительных учрежденій. Но правительство долго не хотьло уступать. Фридрихъ Вильгельнъ IV, который въ 1840-нъ году наслёдоваль отцу, прошикнутый романтическимь духомь, въ союз в съ дворянскою партіею, мечталь болье объ устройств подобномъ средневъковымъ чинамъ, нежели о представительствъ, основанномъ на началахъ новаго времени. Илодомъ его думъ былъ Патентъ 3-го февраля 1847-го года, на основани котораго созванъ былъ Соединенный Ландтагъ или общее собраніе всъхъ провинціяльныхъ сеймовъ. Новому учреждению предоставлень быль совъщательный голось по законодательнымъ вопросамъ; оно получило право прошенія; его согласіе требовалось для установленія новыхъ податей, для возвышенія существующихъ и для заключенія займовъ. Въ этомъ собраніи страпнаго состава и устройства, которое по закону не было даже періодическимъ, впервые проявилась новая политическая жизнь; но она пробудилась лишь для того, чтобы требовать расширенія правъ и перемёны учрежденій, не удовнетворявшихъ либеральнымь стремленіямъ общества. Король не отвъчаль ръшительнымъ отказомъ, но указалъ на возможность улучшеній въ Патентъ 3-го февраля. Еслнбы Пруссія пошла этимъ путемъ, ей предстояна долгая борьба за каждое отдъльное политическое право; но событія скоро упесли все это искусственное зданіе, похожее па новъйшія подражанія готическому стилю. Опять толчекъ пришелъ изъ Франціи. Движеніе 1848-го года разомъ выдвинуло Пруссію на новую дорогу.

Таково было внутреннее состояніе великих германских державъ съ 1815-го до 1848-го года; таковы причины, остановившія въ нихъ развитіе конституціонных вачалъ. Въ средних и мелких государствахъ, напротивъ, почти вездѣ установились представительныя учрежденія, однако съ весьма разнообразнымъ характеромъ. Общая ихъ черга состоитъ въ борьбъ стараго, сословнаго устройства съ новымъ, представительнымъ. Подъ вліяніемъ господствовавшей въ то время реакціп, первое получило ръшительный перевъсъ; но вмъстѣ съ тъмъ изсякла и конституціонная жизнь, которая пробудилась снова лишь подъ въяніемъ духа, исходившаго изъ Франціп.

Эта борьба стараго порядка съ новымъ проявилась впрочемъ въ разныхъ формахъ и приведа къ различнымъ результатамъ въ отдёльныхъ странахъ. Нъкоторыя государства остались, среди повой жизни, при учрежденіяхъ, носившихъ чисто средневъковой характеръ. Такова была Саксонія. Старый король, Фридрихъ Августъ, исполнецный патріархальной доброты и чувства законности, умёлъ противостоять всёмь искушеніямь союза съ Наполеономь, постоянно отрекаясь отъ неограниченной власти, и объявляя неизминое намирение удержать въками установившіяся учрежденія. Но нослъднія были такого рода, что сохранение ихъ приносило государству болже вреда, нежели пользы. Сеймъ раздёлялся на семь палатъ, которыхъ безконечныя взаимныя сношенія и переговоры останавливали почти каждое дъло. Народъ говорилъ, что ландтагъ играетъ въ палатки. Правительство предлагало частныя улучшенія; оно хотёло соединить нёкоторыя налаты и допустить въ собраніе педворянскихъ собственниковъ. Но привилегированныя сословія не согласились уступить свое преобладающее положеніе и противились всякимъ перемънамъ. Эти отношенія измінились въ двадцатых годахь. Либеральное движеніе отозвалось и въ этомъ средневъковомъ собраніи. Оно, въ свою очередь, просило правительство о перемъпахъ въ либеральномъ смыслъ; но на этотъ разъ предложение было отклонено самимъ королемъ, привязаннымъ къ старому порядку. На этомъ дёло остановилось. До 1830-го года продолжалось патріархальное правленіе, почти неограниченное, бюрократическое, неподвижное но мягкое и законное. Въ палатахъ проявлялись самые слабые признаки жизни; но въ обществъ либеральное паправление росло, и въ 1830-мъ году приняло наконецъ революціонный характерь. Произошло движеніе, которое новело къ

преобразованію существующаго устройства. Конституція 1831-го гопа посила на себъ черты новаго времени, хотя и она възначительной степени сохраняла прежий, сословный характерь. Сеймъ составлень быль изъ двухъ палатъ: въ верхней засъдали принцы крови, нъкоторыя духовныя лица, члены высшаго дворянства, пожизненные пенутаты отъ рыцарства, десять назначенныхъ королемъ владъльцевъ рыцарскихъ имѣній, депутатъ университета и головы нѣкоторыхъ городовъ; въ нижней палатъ соединялись выборные отъ владъльцевъ рыцарскихъ имъній, отъ городовъ, отъ крестьянъ, наконецъ, отъ фабрикантовъ и торговцевъ. Такой составъ представительства, узакопявшій разрозненность интересовъ, находиль себъ противодъйствіе въ либеральномъ и просвъщенномъ духъ бюрократіи, которая въ это время стояла во главъ управленія. Пользуясь обстоятельствами, министерство Линденау провело множество полезныхъ законовъ. Но Линденау долженъ былъ выдти въ отставку, уступая преобладанію аристократическаго элемента, и тогда законодательство снова остановилось, пока революція 1848-го года не снесла всего зданія, по крайней мъръ на время.

Еще болье неподвижнымъ является другое государство, которое сохранилось досель, какъ живой остатовъ средневьковаго порядка, именно Мекленбургъ. Здёсь рыцарство умёло отстоять свои старинныя права противъ стремленія князей къ неограниченной власти, а потому здёсь удержалось такое устройство, которое кажется совершенно несовиъстнымъ съ какими бы то ни было государственными понятіями. Первый поразительный факть, который объясняется только исторически, состоитъ въ томъ, что два державныя государства, Мекленбургъ-Шверинъ и Мекленбургъ-Стрелицъ, имъютъ одинъ общій сеймъ. Проистекающія отсюда неудобства, при совершенно различныхъ законодательствахъ, уменьшаются лишь тъмъ, что каждый князь можеть сзывать свои чины на отдёльные конвокаціонные сеймы. Но последние имеють подчиненное значение; во главе сословныхъ учрежденій стоить общій ландтагь, представляющій корпорацію рыцарства и земства (Ritterschaft und Landschaft). Подъ именемъ земства разумъются города, которые пользуются разнообразными правами. Эта общая корпорація, въ свою очередь, распадается на корпорацію рыцарства и на корпорацію земства, а последнія опять подразделяются на корпораціи отдёльных робластей. Этотъ странный составъ,

весь основанный на частныхъ, корпоративныхъ привилегіяхъ, сопровождается столь же странными правами, истекающими изъ тъхъ же началъ. Сейму нътъ дъла до управленія княжескими доменами, которые въ Мекленбургъ-Шверинт составляютъ сорокъ два процента, а въ Мекленбургъ Стрелицъ три четверти всей территоріи. Этимъ пмуществомъ государи управляютъ самовластно. Въдомство сеймовъ не нростирается и на общія государственныя потребности. Войско, нолиція, юстиція, принадлежать къчислу предметовъ безразличныхъ (gleichgültig), относительно которыхъ сеймъ можетъ имъть только совъщательный голось. Согласіе сословій необходимо единственно въ тъхъ дълахъ, которыя касаются ихъ привилегій. Поэтому оно требуется для взиманія податей, псключая тёхъ, которыя разъ навсегда установлены договоромъ. Но рыцарство, на основании старинныхъ своихъ правъ, пользуется значительными льготами; главная тяжесть падаетъ на города. При такомъ устройствъ, для характеристики котораго можно прибавить, что сословія сносятся съ правительствомъ не иначе, какъ письменно, черезъ посредство правительственныхъ коммиссаровъ, не имъющихъ входа въ собраніе, не мудрено, что Мекленбургъ является обътованною страною рыцарства и крупныхъ землевладъльцевъ. Развитие городовъ задерживается всъмъ окружающимъ порядкомъ; но болъе всъхъ обдълены крестьяне, которые, получивши личную свободу, лишились земли и находятся въ полной зависимости отъ землевладъльцевъ. Однако этотъ полуфеодальный быть, утвержденный въками, такъ проченъ, что когда революція 1848-го года внезапно его разрушила, рыцарству, въ соединении съ правительствомъ, не трудно было въ скорое время возстановить обычную старину.

Другое государство съверной Германіи, Ганноверъ, во времена Наполеона испытало на себъ, какъ выгоды, такъ и бъдствія французскаго владычества. Но первыя исчезли съ возвращеніемъ законной династіи, сидъвшей на англійскомъ престоль. Реакція унесла всъ преобразованія и цъликомъ возстановила старый порядокъ. Въ этомъ попятномъ движеніи, правительство явилось еще болье умъреннымъ, нежели чины. Главнымъ дъятелемъ въ управленіи былъ умный и просвъщенный Ребергъ, который; возстановляя старое, имълъ въ виду сдълать и необходимыя улучшенія. Прежде всего, государственное единство требовало установленія общаго представительства, рядомъ

съ прежде существовавшими областными сеймами. Съ этою цёлью, въ 1814-мъ году, созванъ былъ временный общій ландтагь, составленный изъ депутатовь отъ всёхъ сословій, соединенныхъ въ одну палату. Дворянство, которое изстари преобладало въ Ганноверъ, имъло здъсь перевъсъ: изъ 85 голосовъ, ему принадлежали 43, тогда какъ духовенство имъло 10, горожане 29, а крестьяне 3. При такомъ составъ собранія, всъ самыя умъренно либеральныя предложенія правительства встрътили въ немъ упорный отказъ. Отвергнуты были проекты законовъ о гласности, о разделении юстиции и администрации, о единствъ мъръ и въсовъ, объ отмънъ вотчинныхъ судовъ, о распространеніп податей на привилегированныя сословія. Вследствіе этого, нравительство принуждено было провести последнюю меру, хотя и въ смягченномъ видъ, королевскими указами, безъ согласія чиновъ. Однако здёсь, также какъ и въ Саксоніи, роли скоро перемёнились. Перевъсъ дворянства въ палатъ былъ не довольно значителенъ, чтобы упрочить за нимъ постоянное большинство. Либеральный духъ, повъявшій въ Европъ, проникъ п въ ганноверскій сеймъ; но это повело только къ болъе спльной реакціп. Вь собраніп образовалась тъсная дворянская партія, которая хотъла пріобръсти перевъсь посредствомъ выделенія дворянства изъ остальныхъ сословій и образованія верхней палаты исключительно изъ его членовъ. Эга партія вступила въ союзъ съ правительствомъ, которое было испугано либеральнымъ движеніемъ. Первымъ плодомъ коалиціи было паденіе Реберга. Затъмъ, актомъ королевской власти издана была повая конституція, 1819-го года, въ смыслё дворянскихъ притязаній. Чины пытались возражать: они представляли, что обособление дворянства поведетъ къ распрямь между палатами и къ невозможности совокупнаго дъйствія. Но правительство распустило сеймъ, и конституція церешла въ законъ. Желаніе дворяцства было исполнено: верхиля палата состояла главнымъ образомъ изъ его членовъ и представителей. Нижняя же, вследствие равнодушія народа къ конституцін, отъ которой не предвидълось пользы, вся наполнилась чиновниками, преданными правительству. Не смотря на то, либеральная роль была на ея сторонь: въ спорахъ объ изъятіяхъ отъ податей, о выкунь крестьянскихъ тяжестей, она стояда за либеральныя мёры. Но всякое улучшеніе встрічало неодолимую преграду въ верхней палаті. Всявдствіе этого, законодательство пришло къ полному застою

Только въ 1829 - мъ году можно было склонить дворанство къ иъкоторымъ уступкамъ по крестьянскому вопросу. Движеніе 30-го года и здёсь ускорило ходъ событій. Законь о выкупів освободиль крестьянскія земли отъ лежавшихъ на инхъ тяжестей; приступлено было и къ измъценію конституціи. Основный закопъ 1833-го года, изданный королевскимъ указомъ, но принятый въ послъдствіи палатами, хотя и сохраняль существенныя черты прежняго устройства, однако уступаль въ нъкоторыхъ частностяхъ требованіямъ либерализма. Но дворянская партія не была довольна и этимъ; она желала главнымъ образомъ усиленія провинціяльныхъ сеймовъ, на которыхъ она имъла неоспоримое преобладание. Безсильная противъ совокупной воли правительства и народа, она искала союзника въ наслъдномъ принцъ, герцогъ Кумберландскомъ, который, встунивъ на престолъ въ 1837-мъ году, немедленно объявилъ конституцію отміненною. Это нарушение закона вызвало отовсюду громкие, хотя безполезные, протесты. Особенно сильное внечативние произвель протесть семи знаменитыхъ гёттингенскихъ профессоровъ, которые должны были, вся вся в того, оставить университеть. Либеральная партія рішилась не участвовать въ новыхъ выборахъ, счигая ихъ незаконными. Но ея удаленіе только облегчило дёло правительству, которое, дёйствуя всёми средствами на остальныхъ избирателей, получило покорную палату и могло на свободъ проводить свои цъли. Король принужденъ быль однако сдёлать иёкоторыя уступки дворянству, которое его поддерживало: по настоянію верхней палаты, сеймъ сохранилъ право согласія на законы и контроль надъ управленіемъ земскою казною. Но королю уступлено было отдъление королевской кассы отъ земской, вивств съ полнымъ правомъ распоряжаться доменами; исчезли также постановленія о свобод'є печати и объ отв'єтственности министровъ. Однако и этотъ новый основный законъ былъ столь же недолговъченъ, какъ предъидущіе. И здёсь, движеніе 1848-го года насильно вызвало повые порядки.

Не менъе бъдственна была участь представительныхъ учрежденій въ другой знаменитой въ лътописяхъ нъмецкой конституціонной жизни странъ, въ Кургессенъ. Курффорстъ Вильгельмъ I, возвратившись на престолъ въ 1813-мъ году, послъ семилътняго изгнанія, въ теченіи котораго его владъпія составляли часть Вестфальскаго королевства, принялся за возстановленіе прежняго порядка, въ томъ са-

момъ видъ, въ какомъ опъ его оставилъ. Онъ пе хотълъ признавать ни французскаго владычества, ни правъ, изъ него проистекшихъ, развъ когда-это было выгодно для казны. Однако и онъ счелъ нужнымъ созвать чины государства, пріобщивъ даже къ прежнимъ сословіямъ крестьянское, за что получиль хвалу нёмецкихь либераловъ. Но въ собраніи онъ встрътилъ противодъйствіе двоякаго рода. Главное стремленіе курфюрста клонилось къ обогащенію казны. Этому противоръчили, съ одной стороны, стараніе привилегированных в сословій не подчиняться общимъ тяжестямъ, съ другой — воззрѣніе чиновъ на княжескіе домены и каниталы, какъ на имущество государственное, а не частное. Объ эти вопросы разбились всв попытки соглашенія на счеть конституцін. Правительство, въ предложенномъ имъ проектъ, явилось гораздо болье либеральнымъ, нежели дворянство, которое стояло за возстановление старинныхъ своихъ правъ; но на счетъ государственныхъ имуществъ и казны, не было возможности придти къ общему ръшенію. Вслъдствіе этого, въ 1816-мъ году, чины были распущены и уже не созывались болъе до 1830-го года. Курфюрстъ и его преемникъ правили самовластно. Тъмъ сильнъе была реакція въ 1830-мъ году. Либеральное движение заставило курфюрста, по совъщании съ чинами, издать конституцію, въ которой сословное начало перем'вшивалось съ представительнымъ. Въ единой палатъ соединялись принцы крови, члены высшаго дворянства, представители рыцарства, университета, городовъ и селъ. Финансовые вопросы были норешены согласно съ желапіемъ представительства. Еслибы эта конституція была искренно введена въ дъйствіе, она могла бы удовлетворить существеннымъ требованіямъ страпы; но на дълъ вышло не то. Курфюрстъ Вильгельмъ II, увлекаемый страстью къ графинѣ Рейхенбахъ, которая должна была выбхать изъ Касселя, гонимая пародными демонстраціями, удалился отъ дёль и взяль себё въ соправители своего сына, Фридриха Вильгельма; последній же поставиль во главе ми нистерства знаменитаго Гассенполуга. Смёлый, способный, тонкій юристъ, Гассенпфлугъ поставилъ себъ задачею упорное противодъйствіе либерализму и возможно большее стъсненіе конституціонной свободы. Того же направленія держался и преемникъ его, Шефферъ, когда Гассенифлугъ, надовышій курфюрсту, быль удалень отъ двлъ. Отсюда безирерывныя столкновенія съ палатою и неоднократныя обвиненія министровъ въ нарушеніи конституцій, обвиненія, которыя

впрочемъ оставались безъ послѣдствій, ибо не были подкрѣнляемы достаточными юридическими доказательствами. Правительство, при всякомъ удобномъ случаѣ, дѣйствовало самовластно; развитіе законодательства сдѣлалось невозможнымъ при враждебныхъ его отношеніяхъ къ палатѣ. Только въ 1842-мъ году, министерство успѣло пріобрѣсти большинство; но вскорѣ и здѣсь, событія 48-го года вызвали сначала болѣе либеральное направленіе, а потомъ новлекли за собою новыя, большія бѣдствія.

Гораздо успѣшнѣе было конституціонное развитіе въ южно-германскихъ государствахъ, хотя и здѣсь оно было остановлено реакціею двадиатыхъ годовъ. Во времена Рейнскаго Союза, французскія учрежденія вводились въ этихъ странахъ самими правителями, а потому, при паденіи Наполеона, не было повода возвращаться къ отжившему порядку. Почва для либеральныхъ учрежденій была здѣсь лучше подготовлена, пежели гдѣ-либо. Правительственный и бюрократическій либерализмъ явился преградою реакціоннымъ стремленіямъ привилегированныхъ сословій. Въ этомъ отношеніи замѣчателенъ конституціонный споръ въ Виртембергѣ.

Королевство Виртембергское составилось изъ старыхъ земель и нъсколькихъ новыхъ областей. Первыя, съ давнихъ временъ, имъли конституцію, которая была самовольно отмінена королемь, при образованіи Рейнскаго Союза. Король Фридрикъ, подъ французскимъ владычествомъ, правилъ самовластно, угнетая въ особенности прежнее имперское рыцарство. Но послъ паденія Наполеона, онъ быль однимъ изъ первыхъ нёмецкихъ государей, вступившихъ на конституціонный путь. По возвращении изъ Въны въ 1815 мъ году, онъ немедленно созвалъ чины и предложилъ имъ проектъ конституціи. Но здёсь онъ встрътилъ неожиданную оппозицію: чины требовали не новыхъ правъ, а возстановленія старыхъ. Напрасно король пытался придти къ соглашенію; напрасно призванный для посредничества, либеральный и даровитый, хотя нёсколько мечтательный Вангенгеймъ представляль всю невозможность возвращенія къ отжившему устройству, основанному на средневъковыхъ началахъ, къ учрежденіямъ, въ которыя не входили ни рыцарство, ни вновь присоединенныя области. Чины стояли на своемъ; въ особенности оппозиціоннымъ духомъ отличалось дворянство, вождемъ котораго былъ графъ Вальдекъ, производившій рьяную политическую агитацію во всёхъ окрестныхъ странахъ. Можно было ожидать, что дёло пойдетъ на ладъ при вступленіи па престоль короля Вильгельма, одного изъ наиболте популярныхъ людей въ Германіи, самаго замічательнаго, по уму и характеру, пізмецкаго государя въ XIX-мъ въкъ; но и эта надежда не оправдалась. Король предложиль самый либеральный проекть конституціи, какого только можно было желать; чины его отвергли, къ ужасу и отчаянію всёхъ свободномыслящихъ людей въ Гермаиіи. Тогда король распустиль сеймь и началь править самовластно. Въ два самые плодотворные годы своего царствованія, онъ издаль множество полезныхъ законовъ, устроилъ финансы и управление. Однако, върный своему слову, онъ жнаяъ только болье благопріятныхъ обстоятельствъ для введенія представительнаго устройства, которое являлось самою надежною опорою мелкихъ нёмецкихъ государей противъ честолюбія крупныхъ. Какъ скоро Австрія подняла знамя реакціи, и собралась въ Карлобадъ конференція, угрожавшая свободъ, король Вильгельмъ снова созвалъ чены и предложилъ имъ проектъ конституціи, на этотъ разъ даже менте либеральный, нежели прежий. Но оппозиціи уже не было. Оказалось, что стойкость за старинныя права была пустымъ требованіемь, лишеннымь настоящей почвы. Аристократическіе вожди прежняго собранія легко помирились съ правительствомъ на личныхъ выгодахъ. Конституція 1819-го года была прината почти безъ преній и немедленно вошла въ силу.

Новыя учрежденія были въ значительной степени проникнуты сословными началами. Нижняя палата состояла изъ депутатовъ отъ рыцарства, духовенства, университета, городовъ и округовъ; въ верхней засъдали высшее дворянство—такъ называемые господа (Standesherrn), и члены, назначенные королемъ. Но число послъднихъ не могло превышать одной трети остальныхъ, такъ что палата получила замкнутый аристократическій характеръ. Въ этомъ состоялъ главный недостатокъ конституціи. Духъ и направленіе высшаго дворянства явились существеннымъ препятствіемъ правильному развитію учрежденій. Самые благодътельные законы находили пеодолимую преграду въ верхней палатъ, которая упорно стояла за дворянскія привилегіи. Правительство не ръшалось даже предлагать мъры, касающіяся сословныхъ правъ, будучи заранъе увърено, что онъ будутъ отвергнуты.

Вирочемъ, эти педостатки оказались только въ послъдствіи. На первыхъ порахъ, верхиля палата обнаружила полное равнодушіе къ

общимъ дёламъ, такъ что она вовсе даже и не собиралась въ теченіи ивсколькихъ льтъ. А такъ какъ конституція, предвидя этотъ случай, считала достаточнымъ согласіе на законы одной нижней палаты. то дела могли идти своимъ чередомъ. Къ несчастію, въ народе было такое же равподушіе къ свободнымь учрежденіямь, какъ и въ верхнихъ слояхъ. Нижияя палата наполнялась большею частью клевретами правительства. Послъ удаленія Листа, который нытался произвести демократическую агитацію, въ собраніи почти успула политическая жизнь. Вступление въ палату было удобнымъ способомъ сдълать карьеру; постоянный комитеть чиновь превратился въ доходную синекуру. Правительство, съ своей стороны, довольное своимъ преобладаніемъ, повинуясь отчасти реакціонному духу времени, и не желая затрогивать страстей, само воздерживалось отъ энергической иниціативы. Этотъ всеобщій застой продолжался до 1830-го года, когда, всяфдствіе французской революціи, волиеніе распространилось и въ массахъ. Правительство сочло пужнымъ дать отпоръ этому движенію, н здёсь оно нашло надежнаго союзника въ аристократіи. Всё либеральныя предложенія нижней палаты упорию отвергались верхнею. Нельзя отрицать заслуги, которую дворянство оказало въ этомъ случат власти и порядку; но витстт съ увлеченіями, устранялись и самыя разумныя требованія. Верхияя палата отстояла и привилегированную подсудность высшаго дворянства, и значительную часть ноземельныхъ тяжестей, и ненавистное земледъльцу дворянское право охоты. Она стала въ чисто враждебное отношение къ народному представительству, не щадя вм'єсть съ тымь и правительства, какъ скоро въ немъ показывались малънтіе признаки либерализма. Реакція торжествовала вполнь, и политическая жизнь на время заглохла. Нужно было новое, болъе глубокое движение 1848-го года, чтобы возбудить ее опять. Тогда верхняя палата разомъ все уступила; законы, которымъ она упорно противилась, были приняты, даже съ излишнею примъсью либеральныхъ и демократическихъ началъ.

Въ такое же враждебное отношение къ народному представительству стала верхияя палата и въ Баварии; но здёсь она приняла это положение съ самаго перваго шага. Баварская конституція 1818-го года, такъ же какъ Виртембергская, установила верхнюю палату съ аристократическимъ характеромъ, нижнюю, составленную изъ сословныхъ элементовъ. Первая начала свою дёятельность съ подачи королю адреса,

въкоторомъ заявила, что ея призваніе — служить оплотомъ противъдемократическихъ стремленій народнаго представительства. Это естественно возбудило бурю, тъмъ болье, что въ нижней палать въ это время господствоваль, весьма впрочемь умъренный, либеральный духь, который обратиль на нее внимание всей Германии. Но противодъйствие верхней палаты сдёлало всякія либеральныя мёры невозможными. Такимъ образомъ, постановление нижней палаты о введени публичности и гласности судопроизводства и суда присяжныхъ было единогласно отвергнуто верхнею. Часть дворянства смотрела даже на статью конституцій, которою установлялось превращеніе неопредёленных в крестьянскихъ повинностей въ опредъленныя, съ правомъ выкупа последнихъ, какъ на зловредное порожденіе бюрократіи. Либерализмъ нижней палаты встрътиль отпоръ и со стороны правительства, которое считало болье удобнымъ имъть собрание вполнъ покорное. Съ этою цълью, оно стало обработывать выборы въ свою пользу и разными способами удалять людей оппозиціонныхъ. Въ Баваріи не трудно было это сдълать. Следующія собранія дали вполив правительственное большинство, но вийстй съ тимь, политическая жизпь исчезала болйе и болъе. Даже движение 1830-го года произвело едва замътное волнение, которое вскоръ уступило мъсто сильнъйшей реакціи. Конституціонный порядокъ не только не содъйствоваль развитію законодательства, а напротивъ, служилъ ему помъхою. Проекты, представляемые правительствомъ, постоянно искажались верхнею палатою въ реакціонномъ смысль. Полнаго цвъта реакція достигла въ десятильтнее министерство Абеля (1837-1847). Однако въ сороковыхъ годахъ явились и первые признаки оппозиціи. На этотъ разъ, она болье всего выражалась въ верхней палатъ, отчасти по финансовымъ вопросамъ, отчасти въ отпоръ ультрамонтанизму, который сделался господствующимъ въ Баваріи. Министерство Абеля наконецъ пало, но не передъ сопротивленіемъ палать, а передъ танцовщицею, не поладившею съ іезуитами. Вскоръ однако движение 1848-го года унесло и танцовщицу и самого короля, увлеченнаго ею. Верхняя палата сдълала всевозможныя либеральныя уступки; нижняя была преобразована на основаніи новыхъ представительных в началь, съ устранениемъ сословнаго элемента.

Почти такой же оборотъ, какъ въ Баваріи, приняло конституціонное движеніе и въ Баденъ. Нигдъ либеральныя начала не нашли такого громкаго отголоска и такихъ энергическихъ защитниковъ, какъ въ этомъ юго-западномъ уголкъ Германіи, гдъ сильнъе всего чувствовалось вліяніе Франціи. Нижняя палата имела здёсь чисто демократическій характеръ: она состояла единственно изъ представителей городовъ и сельскихъ округовъ. И въ верхней, не смотря на аристократическій ея составь, были нікоторые либеральные элементы, особенно представительство университетовъ; но здёсь отдёльные голоса были безсильны противъ общаго направленія. Между обоими собраніями скоро открылась рознь. Нижняя палата хотъла провести либеральныя начала по всёмъ отраслямъ государственнаго управленія; верхняя, напротивъ, смотрѣла на все, что касалось дворянскихъ привилегій, наприміть на выкупъ поземельныхъ тяжестей, какъ на разрушительныя, якобинскія стремленія, которыя она характеризовала самымъ оскорбительнымъ образомъ для депутатовъ. Правительство сначала держалось средняго пути; но вскоръ, увлеченное реакціею, и съ нетерпъніемъ вынося финансовый контроль представительства, оно обратило всъ старанія на подавленіе либерализма. Палата 1822 года, не смотря не свое весьма умфренное направление, была закрыта съ шумомъ за то, что не хотъла возвысить военныхъ издержекъ на 50,000 гульденовъ. Съ помощью сильнаго давленія на выборы, правительство успъло получить палату, гдъ либеральная партія была въ значительномъ меньшинствъ. И это меньшинство все болъе и болъе таяло, пока движеніе 1830-го года не придало ему новой силы. Пробудившееся въ то время стремленіе къ свободѣ отозвалось во всѣхъ слояхъ общества. Главный боецъ либерализма, профессоръ Роттекъ, былъ разомъ выбранъ въ пяти округахъ и сдълался самымъ популярнымъ человъкомъ въ Германіи. Подъ вліяніемъ этого движенія, множество либеральныхъ мёръ, прежде встрёчавшихъ неодолимое сопротивленіе, перешли въ законъ, и хотя здёсь, какъ и вездё, вскорё цаступила реакція, однако оппозиція продолжала мужественно отстаивать свои начала. Послъ временнаго ослабленія, она успъла даже пріобръсти большинство въ нижней палатъ; реакціонное министерство Блиттерсдоров должно было выдти въ отставку. Въ сороковыхъ годахъ, Баденъ былъ единственнымъ нъмецкимъ государствомъ, гдъ политическая жизнь не изсякла. Нижняя палата была здёсь главнымъ органомъ либеральныхъ идей, центромъ, откуда онъ распространялись по Германіи. Однако и здісь 1848-й годъ произвель всеобщій переворотъ.

Такимъ образомъ, конституціонная жизнь Германіи съ 1815-го года постоянно колебалась между либеральными порывами и реакцією. Правительства и въ особенности дворянство рѣшительно стояли на сторонѣ послѣдней; средніе же классы не имѣли ни достаточно силы, ни довольно внутренней связи, чтобы противостоять давленію. Послѣ тщетныхъ попытокъ поддержать либеральныя начала, они погружались въ равнодушіе, отдавая себя въ руки правительствъ. Только внѣшнія событія пробуждали ихъ отъ бездѣйствія и временно придавали имъ новую бодрость. Однако, съ каждымъ новымъ движеніемъ, ихъ силы росли, а старые элементы все болѣе и болѣе теряли подъ собою почву. Послѣдній толчекъ, произведенный февральскою революцією, поколебалъ всю Германію и грозилъ окончательно сокрушить существующій порядокъ.

Прежде всего, пробудились повсюду національныя стремленія. Форма Германскаго Союза, установленная въ 1815-мъ году, не отвъчала потребностямъ народа. Особенно тяготились ею въ мелкихъ государствахъ, гдъ узкія рамки, стъсняя жизнь, естественно возбуждали желаціе болье широкаго поприща и болье возвышенныхъ цьлей. Здысь, противодъйствовать этимъ стремленіямъ могло только искренне либеральное направление правительствъ; свобода одна могла вознаградить общество за мелочность интересовъ. Но второстепенные князья не съумъли противостоять вліянію могучихъ сосёдей, тёмъ болёе что реакціонное направленіе давало имъ возможность властвовать неограниченно. Самый Союзъ, какъ онъ ни былъ слабъ, обратился противъ свободы. Союзное Собраніе, безсильное для удовлетворенія общихъ нуждъ народа, вижшивалось во внутрениія дёла государствъ, единственно для искорененія либеральныхъ началъ. Своими постановленіями противъ свободы печати, противъ представительнаго устройства и т. п., оно навлекло на себя ненависть среднихъ классовъ. Поэтому, какъ скоро либерализмъ поднялся снова вслъдствіе движенія 1848-го года, прежде всего пробудилась мысль упрочить свободу, внеся ее въ самое союзное устройство. Это стремление было тъмъ сильиже, что обще-германское представительство отвъчало вмъстъ съ твиъ и національнымъ требованіямъ Немцевъ. Но эта попытка могла имъть только революціонный характеръ. Она не была подготовлена жизнью; это было зданіе, лишенное фундамента. Франкфуртскій Пардаментъ не имълъ ни силъ, ни средствъ приводить въ дъйствіе свои

постановленія. Мъстныя собранія, которыя одни могли дать надлежашую поддержку общему представительству, сами стояли еще на слишкомъ шаткой почвъ и скоро поддались вліянію реакціи. Въ великихъ державахъ, отъ которыхъ окончательно все зависъло, конституціонная жизнь едва начиналась. Правительства, уступивши внезапному движенію, старались противодействовать ему всёми силами, какъ скоро успали насколько утвердиться. Первая отреклась отъ Франкфурскаго Парламента Австрія, которую обширные интересы земель, не принадлежащихъ къ Германскому Союзу, ставили въ совершенно особенное положение. За тъмъ прусский король отказался отъ предложенной ему императорской короны. Пруссія пыталась установить болѣе тъсный союзъ, но и эта попытка разбилась о сопротивление мелкихъгосударствъ, въ особенности южныхъ, которыя опирались на Австрію съ цёлью отстоять свою самостоятельность. При такихъ разнородныхъ стремленіяхъ, единственный исходъ состояль въ возстановленіи прежняго устройства. Конечно, оно не удовлетворяло всъмъ потребностямъ; сами правительства чувствовали его недостатки и неоднократно, наперерывъ другъ передъ другомъ, заявляли о необходимости народнаго представительства въ союзѣ; но на дѣлѣ, эта мысль не могла осуществиться, ибо препятствія были слишкомъ велики. Болже тъсному единенію Германіи противилось и соперничество двухъ великихъ державъ, изъ которыхъ ни одна не хотъла и не могла допустить другую до преобладанія, и соотвётствующая этому раздвоенію противоположность великонёмецкой и малонёмецкой партій, изъ которыхъ первая требовала союза, со включеніемъ Австріи, вторая же видъла спасение единственно въ главенствъ Пруссіи, и различие въ характеръ и направленіи съверной и южной Германіи, и желаніе мелкихъ государствъ сохранить свою независимость, и наконецъ, слабость и шаткость конституціоннаго порядка въ отдёльныхъ странахъ. Согласить мирнымъ путемъ столь противоръчащія начала и стихіи не было возможности. Надобно было жить съ старымъ устройствомъ, или объявить союзъ разрушеннымъ, какъ сдълала въ настоящее время Пруссія. Послёдняя война нёсколько упростила задачу; побёжденная Австрія исключена изъ Союза. Но пока она не разрушилась окончательно, она всегда будетъ противодъйствовать полному объединенію Германіи подъ предводительствомъ Пруссіи. Южныя государства составили особую группу, и хотя они не заключають въ себъ условій для самостоятельнаго существованія, однако сліянію ихъ съ Сѣвернымъ Союзомъ мѣшаетъ та глубокая ненависть, которую умѣла возбудить къ себѣ Пруссія. Къ этому присоединяются внѣшнія опасности. Единство Германіи находить сильнѣйшую поддержку въ національномъ чувствѣ Нѣмцевъ, которые, сознавая себя великимъ народомъ, хотятъ быть и мегучимъ государствомъ; но объединеніе столь разнородныхъ элементовъ представляетъ слишкомъ значительныя трудности.

Неудача общегерманскаго дёла отразилась и на отдёльных государствахъ. Разногласіе по общему вопросу во многихъ странахъ поставило правительства и палаты во враждебное отношеніе другъ къ другу. Первыя старались удержать свою независимость, тогда какъ послёднія требовали подчиненія германскому сейму. Таково, между прочимъ, было положеніе дёлъ въ Саксоніи. Тамъ движеніе 1848-го года привело къ совершенному измёненію конституціи: вмёсто прежняго сословнаго состава, нижняя палата была основана на всеобщемъ правѣ голоса, и даже верхияя сдёлалось выборною отъ землевладёльцевъ. Но между правительствомъ и палатами немедленно возгорёлся споръ на счетъ признанія выработаннаго Франкфургскимъ Парламентомъ уложенія, и когда правительство распустило палаты, демократическая партія произвела возстаніе, которое было подавлено прусскими войсками. Новая конституція была отмёнена, и возстановлено прежнее устройство.

Въ другихъ государствахъ, возвращение къ старому совершилось и безъ подобнаго повода. Движение 1848 го года было такъ сильно, что оно проникло даже въ Мекленбургъ, гдѣ старая конституція, съ согласія чиновъ, была замѣнена новою въ смыслѣ представительныхъ началъ. Но какъ скоро повѣялъ духъ реакціи, рыцарство заявило, что права его нарушены, и на основаніи средневѣковаго права, потребовало третейскаго суда съ великимъ герцогомъ. Правительство охотно на это согласилось, ибо само желало возстановленія стараго порядка. При обоюдномъ желаніи сторонъ, великому герцогу не трудно было проиграть нроцессъ. Третейскіе судьи, назначенные королями прусскимъ и ганноверскимъ, рѣшили, что прежняя конституція должна быть возстановлена; это и было сдѣлано. Такимъ образомъ, основный законъ государства, признанный правительствомъ и народомъ, былъ отмѣненъ вслѣдствіе тяжбы между княземъ и рыцар-

ствомъ, явленіе, едва понятное при государственныхъ началахъ новаго времени.

Такой же процессъ между правительствомъ и дворянствомъ, съ такою же податливостью со стороны перваго, произошель и въ Ганноверъ; но здъсь онъ разыгрывался не передъ третейскимъ судомъ, а передъ возстановленнымъ Союзнымъ Собраніемъ. И въ Ганноверъ, движеніе 1848-го года привело къ измѣненію конституціи. Въ основаніи народнаго представительства положено было весьма широкое избирательное право; верхняя палата была составлена изъ выборныхъ отъ крупныхъ землевиадъльцевъ, отъ промышленности, отъ церкви, отъ школь и судебнаго сословія. Либеральное министерство Стюве издало множество законовъ, которые произвели полное преобразование государственнаго устройства. Но какъ скоро реакціонное направленіе въ Германіи получило перевъсъ, рыцарство и здъсь ухватилось за свои старинныя привилегіи. Поводомъ послужиль законь о преобразованіи провинціяльных сеймовъ. Рыцарство видело въ немъ нарушеніе своихъ правъ и подало жалобу въ Союзное Собраніе. Такъ какъ новый король, Георгъ V, и установленное имъ министерство Шеле не только не отвергли этого прошенія, а признали его законнымъ, то Союзное Собраніе постановило, что права дворянства должны быть возстановлены въ прежней силъ. Тогда король самовольнымъ актомъ отмънилъ конституцію и издалъ новую, въ духъ уложенія 1840-го года. Такимъ же незаконнымъ путемъ были изданы и другіе указы, имъвшіе цілью остановить всякое противодійствіе новымь мірамь. Однако въ нижней палатъ проявилась оппозиція; но союзъ дворянства съ бюрократіею усивль ее одольть. Энергическій министрь, графь Боррисъ, желъзною рукою стянувши бразды правленія, дъйствуя въ особенности на крестьянъ, съумълъ, послъ упорной борьбы, пріобръсти покорное правительству большинство. Въ 1862-мъ году, размолвка его съ королемъ на счетъ религіознаго вопроса принудила его подать въ отставку, после чего правительство приняло несколько боле конституціонное направленіе. Но черезъ два года, графъ Боррисъ опять вошель въ силу; реакція снова торжествовала, пока наконець последняя война не привела къ уничтожению Гапноверскаго королевства.

Но нигдъ реакція, послъдовавшая за движеніемъ 1848-го года, не водворилась такимъ насильственнымъ образомъ, какъ въ несчастномъ

Кургессень. И здъсь, первоначально торжествоваль либерализмъ. Избирательный законъ быль измёнень, съ согласія курфюрста и чиновъ. Министерство Эбергартъ-Випперманъ принялось за либеральныя преобразованія, а во внёшней политик примкнуло къ общему германскому движенію. Но туть оно встрытилось съ непріязнью куроюрста. Внезапно быль призвань въ министерство давно извъстный Гассенпфлугъ, котораго одно имя достаточно показывало, куда повернуло дъло. Съ палатою немедленно произошелъ разрывъ. Министерство потребовало, чтобы собрание разръшило ему продолжать взимание податей, прежде нежели быль разсмотрънь бюджеть; палата въ этомъ отказала и была распущена. Новые выборы, при всеобщемъ раздраженіи, дали демократическое большинство. Министерство снова предъявило свое требованіе, даже вовсе не представивъ бюджета; палата снова отказала и снова была распущена. Тогда правительство самовластно предписало взыскание налоговъ; но присутственныя мъста не повиновались незаконному повеленію. Вследствіе этого, объявлено было военное положение; но и оно оказалось недъйствительнымъ. Самое войско было привязано къ законному порядку, которому оно присягало. Тогда правительство обратилось къ Союзному Собранію, жалуясь на отказъ въ податяхъ. Австрійскіе и баварскіе штыки положили конецъ сопротивленію. Конституція была отмінена, и пожалована новая. Однако оппозиція беззаконнымъ дъйствіямъ не прекратилась. Народъ съ необыкновенною твердостью стоялъ за упраздненную конституцію, требуя возстановленія нарушеннаго права. Послъ десятильтней, упорной борьбы усплія его увъпчались успъхомъ. Конституція 1831-го года была возстановлена по предписанію Союзнаго Собранія, за исключеніемъ нѣкоторыхъ статей, объявленныхъ противными союзному устройству. Это ръшение не помъщало впрочемъ дальнъйшимъ спорамъ и беззаконіямъ. Между правительствомъ и палата. ми продолжалась ожесточенная борьба до самаго поглощенія Кургессена Пруссіею.

Въ южныхъ государствахъ, гдѣ конституціонная жизнь была болѣе развита, а реакціонные элементы были менѣе сильны, движеніе 1848-го года не произвело такихъ глубокихъ перемѣнъ, но зато вызвало меньшую реакцію. Въ Баваріи, подъ вліяціемъ новаго либеральнаго направлеція, былъ измѣценъ составъ нижней палаты: сословное начало уступило мѣсто представительному устройству. Въ это время

прошли и либеральные законы о выкупъ поземельныхъ тяжестей, объ организацін судовъ и другіе, и хотя съ министерствомъ фонъ деръ-Пфордтена наступила реакція, однако она дъйствовала законнымъ путемъ. Баварское правительство но прибъгало къ самовластнымъ актамъ, къ насильственнымъ нарушеніямъ конституціи. Все ограничивалось парламентскою борьбою между министерствомъ и оппозиціею, борьбою, которая привела паконецъ къ отставкъ фонъ-деръ-Пфордтена. Сильнъе было движение въ Виртембергъ. Здъсь была попытка совершенно измънить государственное устройство; съ этою цълью созвано было даже учредительное собраніе. Но послѣ тщетныхъ усилій придти къ соглашенію, оно было распущено, и конституція 1819-го гола возстановлена во всей своей силъ. Въ одномъ Баденъ произошло не только броженіе, но и вооруженное возстаніе въ пользу германской конституціи. Однако оно было скоро подавлено прусскими войсками, и прежній законный порядокъ остался ненарушимъ. Въ южныхъ государствахъ, плодомъ движенія 1848-го года было только усиленіе либеральныхъ началъ, которыя перешли въ законодательство и отразились на болье оживлениой политической жизни.

Но главнымъ результатомъ событій 1848-го года было распространеніе представительных учрежденій на великія германскія державы. Въ Австріи, паденіе системы Меттерниха было подготовлено венгерскимъ движеніемъ, которое принимало болье и болье демократическій обороть. Въсть о революціи въ Парижь немедленно вызвала либеральныя заявленія въ австрійскихъ областяхъ, и когда, наконецъ, въ самой Вънъ начались манифестаціи, правительство почувствовало себя неспособнымъ остановить всеобщее теченіе. Въ сущности, оно потеряло голову при этомъ внезапномъ поворотъ дълъ. Меттернихъ долженъ былъ вывхать изъ Австріи, и новое правительство сдвлало всевозможныя уступки либерализму. Испугавшись студенческихъ демонстрацій, оно дало оружіе народу и созвало представительное собраніе. Но уступки, вызванныя страхомь, не могли установить прочнаго порядка вещей. Безсиліе правительства только разнуздывало страсти и давало просторъ революціоннымъ стремленіямъ. Всё народности, входящія въ составъ имперіи, разомъ предъявили свои требованія, такъ что представительное собраніе являло подобіе вавилонскаго столпотворенія. При этомъ, діло, разумівется, не могло идти. Единственнымъ серьознымъ результатомъ дъятельности сейма было

разрѣшеніе крестьянскаго вопроса, преднисанное настоятельною необходимостью. Съ своей стороны, нѣмецкая партія, предводимая вѣнскими студентами, оказалась совершенно несостоятельною. Смуты слѣдовали за смутами; императоръ тайно бѣжалъ изъ Вѣны; военный министръ былъ звѣрски умерщвленъ разъяренною толпою. Наконецъ, сила оружія положила конецъ революціи; Вѣна была взята княземъ Виндишгрецомъ. Австрійское правительство торжествовало и въ Италіи и въ собственныхъ земляхъ. Оставалось одно венгерское возстаніе, съ которымъ бороться было труднѣе.

Въ Венгріи, сеймъ 1848-го года произвелъ коренное измѣненіе старинной конституціи: владычество дворянства было уничтожено; народное представительство устроено на чисто демократических основахъ. Витето прежней придворной канцеляріи, которая изъ Втны управляла Венгріею, установлено было отдёльное венгерское министерство, отвътственное передъ палатами. Венгрія превратилась въ чисто конституціонное государство, связанное съ Австріею единственно лицемъ императора. Это было уже и прежде, но тогда сеймъ далеко не облапалъ такими правами, а правительственная власть, сосредоточенная въ придворной канцеляріи, имъла гораздо болъе силы и независимо-Новые законы грозили распаденіемъ Австрійской имперіи, но правительство, находясь въ полномъ безсиліи, уступало требованіямъ всякаго рода. Законы 1848-го года были утверждены императоромъ. Сопротивление притязаніямъ Венгерцевъ вышло не изъ Въны, а изъ Кроаціи, которая также имъла свои національныя стремленія, считала свои права нарушенными, и хотела сделаться независимою отъ Венгріи. Вспыхнула междоусобная война, въ которой австрійское правительство стало на сторону Хорватовъ. Венгерцы боролись съ необыкновенною энергіею; послё многократныхъ победъ, сеймъ объявилъ австрійскую династію низложенною. Но вившательство Россіи и здёсь положило конецъ возстанію.

Пока венгерскія дёла находились въ сомнительномъ положеніи, австрійское правительство считало нужнымъ разыгрывать конституціонную роль. Въ Кремсиръ собранъ былъ сеймъ, который занимался составленіемъ конституціи. Но какъ скоро венгерская война приняла благопріятный для Австріи оборотъ, собраніе было распущено, и правительство самовластно издало конституцію для всей имнеріи. Однаво не на долго. По усмиреніи Венгріи, исчезли послъдніе признаки

свободы. Дарованная конституція была отмѣнена, не вступивъ даже въ силу. Водворился абсолютизмъ, болѣе безграничный, нежели при Меттернихѣ, ибо Венгрія лишилась своихъ политическихъ правъ. Но способы дѣйствія были теперь иные. Вмѣсто прежняго застоя, вмѣсто чрезмѣрнаго уваженія къ историческимъ правамъ и началамъ, произошла всеобщая ломка. Она была вызвана недавними событіями. При первомъ появленіи свободы, Австрія готова была распасться, вслѣдствіе стремленія врозь народностей, входящихъ въ ея составъ. Необходимо было противодѣйствовать этому злу. Казалось, лучшимъ для этого средствомъ было возможно большее объединеніе государства. Подавленіе революціи представляло и самый удобный поводъ къ уничтоженію мѣстныхъ особенностей. Поэтому правительство воснользовалось возстановленіемъ своей безграничной власти для произведенія насильственной централизаціи.

Нельзя не признать искусства и энергіи, съ которыми оно дъйствовало. Значительныя матеріяльныя улучшенія, особенно съти жельзныхъ дорогъ, которыми покрылось государство, преобразованія въ народномъ просвъщении, совершенныя графомъ Туномъ, финансовыя мъры геніальнаго Брука, все это клопилось къ обновленію имперіи и должно было поднять ее на новую высоту. А между тъмъ, все это осталось безплоднымъ, ибо не было живой силы, на которую правительство могло опереться въ своихъ централизаціонныхъ стремленіяхъ. Одно войско не въ состояніи было служить связью государству; ибо какъ внутреннее развитіе Австріи, такъ и внъшнія ея отношенія требовали содъйствія общественныхъ силъ. Аристократія тянула врозь, вслёдъ за различными народностями. Правительство пробовало опереться на духовенство и заключило съ римскимъ дворомъ конкордатъ, предоставлявшій католической церкви огромныя преимущества; но эта мъра, противная требованіямъ и государства и свободы, возбудила крайнее неудовольствие въ обществъ, привязанномъ къ порядку новаго времени. Для утвержденія централизаціи нужна была преобладающая народность; но нъмецкое население, которымъ искони держалась Австрійская имперія, черпало изъ Германіи либеральный духъ и требовало свободы.

Такимъ образомъ, внутри государства правительство не находило опоры, а между тъмъ оно окружено было громадными внъшними затрудненіями По своему положенію, Австрія со всъхъ сторонъ прихо-

дитъ въ столкновение съ интересами сосъднихъ державъ. Въ Германін, она является соперницею Пруссіи, на Востокъ Россіи, въ Италіи Франціи. Отсюда необходимость постояннаго напряженія силь, которое мъшаетъ спокойному внутреннему устройству и требуетъ живаго сопъйствія гражданъ. Поэтому, для Австріи охранительная политика въ европейскихъ дълахъ точно также необходима, какъ и внутри госупарства. Но съ 1848-го года поднялись всё европейскіе вопросы, постоянно вызывая австрійское правительство на новыя усилія. Съ Пруссіею оно справилось при помощи Россіи, заставивъ ее отказаться отъ всёхъ понытокъ на предводительство въ Германіи. Затёмъ возникъ восточный вопросъ. Здёсь Австрія естественно явилась союзницею западныхъ державъ, и хотя она избъжала войны, однако занятіе Дунайскихъ княжествъ потребовало значительныхъ издержекъ. Наконецъ, произошло столкновеніе съ Италіею, за которую встунилась Франція. Австрійское войско было разбито; правительство должно было заключить невыгодный миръ, а съ этимъ вмёстё рушилась и вся его система. Первая вившняя неудача обличила несостоятельность внутренияго порядка. Нужно было обратиться къ народнымъ силамъ, искать въ нихъ опоры.

Но здёсь возникли новыя затрудненія. Изъ народностей, входящихъ въ составъ Австрійской имперіи, каждая имфетъ свои стремленія и свою программу, противоположную другимъ. Итальянцы хотъли полнаго отдъленія отъ Австріи и присоединенія къ Итальянскому королевству; Венгры требовали возстановленія своей конституціи, отмъненной въ 1849-иъ году; Славяне стремились къ федеративному устройству, а Нъмцы искали объединенія государства посредствомъ представительныхъ учрежденій. Устраняя требованія Итальянцевъ, австрійское правительство должно было выбирать между венгерскимъ дуализмомъ, славянскимъ федерализмомъ и нёмецкимъ централизмомъ. На первыхъ порахъ, естественно побъдилъ послъдній; пъмецкое правительство не могло обойти этой попытки установить единство имперіи. Дипломомъ 20-го октября 1860-го года, возвъщено было вступленіе Австріи въ ряды конституціонных государствъ. По своей неопредёленности, этотъ указъ возбуждалъ разнообразныя надежды, а потому былъ встръченъ сочувствіемъ съ разныхъ сторонъ. Но Патентъ 26-го февраля 1861-го года, которымъ окончательно опредёлилось новое государственное устройство, провозгласилъ торжество ифмецкой партіи. Для всей имперіи учреждень быль центральный сеймъ, на который возложено обсужденіе общихъ дѣлъ. Сюда отнесены: военное устройство, общіе финансы, кредитъ, торговыя дѣла, общіе пути сообщенія. Законы же, касавшіеся мѣстныхъ нуждъ, предоставлены областнымъ сеймамъ, установленнымъ въ отдѣльныхъ провинціяхъ. Однако, такъ какъ земли, не принадлежащія къ венгерской коронѣ, находятся между собою въ ближайшей связи, то для дѣлъ, общихъ этимъ областямъ, учреждено отдѣленіе имперскаго собранія, подъ именемъ Тѣснаго Сейма, который долженъ былъ состоять единственно изъ представителей отъ этихъ земель. Это была уступка требованіямъ дуализма.

На основаніи февральскаго Патента, повсюду, кромѣ Венеціи, созваны были областные сеймы, которые должны были изъ своей среды послать представителей въ общее собраніе. Но здѣсь правительство встрѣтило сильнѣйшее противодѣйствіе со стороны Венгерцевъ. Они считали права свои нарушенными включеніемъ ихъ въ составъ Австрійской имперіи, тогда какъ Венгрія искони состояла въ личномъ соединеніи съ Австріею. Венгерцы непоколебимо стали на точку зрѣнія историческаго права. Они требовали возстановленія, не только прежней своей конституціи, но и нововведеній 1848-го года, законно утвержденныхъ императоромъ. Всѣ послѣдующія событія они считали нарушеніемъ права, а потому не только не соглашались послать представителей въ имперское собраніе, но объявили незаконными подати, самовольно взимаемыя австрійскимъ правительствомъ. Послѣднее должно было распустить венгерскій сеймъ, взимать налоги силою и ввести въ Венгріи военное положеніе.

Точно также и Кроація отказалась отъ выбора представителей въ общее собраніе; Трансильванія же склонилась къ этому уже въ 1864 мъ году. Такимъ образомъ, имперскій сеймъ состоялъ единственно изъ представителей нѣмецкихъ и иѣкоторыхъ славянскихъ земель. Но между тѣми и другими кипѣла ожесточенная борьба. Всѣ усилія Чеховъ и Поляковъ клонились къ ослабленію февральской конституціи и къ расширенію правъ областныхъ сеймовъ. Этому противилось иѣмецкое большинство, въ которомъ министерство находило поддержку. Наконецъ, дѣло дошло до разрыва. Когда правительство представило на обсужденіе собранія общій бюджетъ имперіи, выборные славянскихъ земель отказались участвовать въ преніяхъ, объявивъ

сеймъ не компетентнымъ, за отсутствіемъ представителей многихъ областей. Надобно было обсуждать бюджетъ единственно съ Нъмцами. Въ нослъдствіи, Чехи совершенно вышли изъ собранія; Поляки же остались въ немъ, съ цълью проводить свои виды въ польскомъ вопросъ.

Нъкоторое время казалось, что и при такихъ невыгодныхъ условіяхъ, дъло можетъ пойти на ладъ. Благопріятныя обстоятельства подняли кредитъ имперін, польскій вопросъ возвысиль европейское значение Австріи, которую въ особенности Франція старалась склонить на свою сторону. Друзья свободы съ торжествомъ указывали на благотворное дъйствіе представительных учрежденій. Однако возбужденныя надежды рушились быстро. Между правительствомъ и собраніемъ произошель разрывъ. Не смотря на то, что министерство Шмерлинга было единственною надеждою ибмецкой партіп, последняя не хотъла долъе его поддерживать и начала противъ него мелочную оппозицію. Съ другой стороны, внутреннее состояніе Австріи нисколько не улучшилось отъ введенія конституціоннаго порядка. Финансы остались въ прежнемъ положеніи; кредитъ снова упалъ. Единственнымъ результатомъ либеральныхъ учрежденій было значительное возвышеніе податей, на которое не рушалось самодержавное правительство. Но это не избавило Австрію отъ новыхъ, разорительныхъ займовъ. Наконецъ, и во вижшней политикъ вскоръ обнаружилась несостоятельность новаго правительства. Австрія позволила Пруссіи втянуть себя въ шлезвигъ-гольштейискую экспедицію, п вышла изъ нея обманутою. Оказалось, что она дъйствовала въ пользу врага. Гаштейнская конвенція обличила полное внутреннее безсиліе. Съ этимъ вижстъ кончила свое существование и кратковременная февральская конституція. Нъмецкая централизаціонная система не въ состояніи была установить прочный порядокъ. Надобно было обратиться къ другимъ попыткамъ и прежде всего умиротворить Венгрію. На этомъ Австрію застигла посл'ядняя война, которая сокрушила ея могущество, но не разръшила внутреннихъ противоръчій. Въ прежнее время, при господствъ самодержавія, Австрія, послъ пораженій, могла снова подпиматься на большую высоту. Но развитіе свободы ведеть имперію къ распаденію. Только сильное правительство въ состояніи сдерживать противоборствующія стремленія народностей; напротивъ, неудачи, ослабляя центральную власть, дають новую пищу сепаратизму.

Конституціонный порядокъ можетъ произвести здёсь только хаосъ и междоусобія. Исхода не предвидится никакого.

Не столь неблагопріятны были обстоятельства въ Пруссіи; однако и здъсь, конституціонный порядокъ, послъ семнадцатильтнихъ испытаній, не успълъ утвердиться прочнымъ образомъ. Движеніе 1848-го гола застигло прусское правительство точно также въ расплохъ, какъ и австрійское. Немедленно созванъ былъ Соединенный Лаидтагъ, который, подъ вліяніемъ демократическихъ идей, выработаль избирательный законъ, основанный на всеобщемъ правъ голоса. Изъ этихъ выборовъ вышло Національное Собраніе, которому предложенъ былъ составленный правительствомъ проектъ конституціи. Но въ представительствъ господствовала крайняя демократія, которая, считая себя учредительною властью въ государствъ, хотъла навязать правительству свой собственный проектъ. Собраніе дъйствовало революціоннымъ путемъ: оно давало предписанія министрамъ даже по дъламъ управленія; оно искало опоры въ народной массъ и возбудило въ столицъ волненіе, которое сдълалось опаснымъ. Правительство ръшилось перенести засъданія въ Бранденбургъ. Но большинство собранія не только не хотъло повиноваться этому ръшенію, но собравшись самовольно, отказало правительству въ податяхъ. Надобно было прибъгнуть къ военной силъ; Берлинъ былъ объявленъ въ осадномъ положении. Король собственною властью издаль конституцію и избирательный законь, не столь демократическій, какъ прежній, однако на весьма шпрокихъ основахъ. Въ началъ 1849-го года созваны были новыя палаты, которыя приняли дарованную конституцію, подъ условіемъ пересмотра, и такимъ образомъ дали ей юридическое освящение. Казалось, законный порядокъ отнынъ могъ водвориться въ государствъ; однако на дълъ вышло иначе. Между правительствомъ, и нижнею палатою снова произошли столкновенія, главнымъ образомъ по вопросу о принятіи имперской короны, которую король отклониль. Когда, вслёдь за тёмь, собрание объявило незаконнымъ осадное положение въ Берлинъ, оно было распущено, и правительство снова, помимо всякаго права, издало избирательный законъ, уже совершенно въ другомъ смыслъ, нежели прежніе. Избиратели разд'ялены были на три разряда, по количеству платимыхъ податей; каждый разрядъ долженъ былъ выбирать одинакое съ другими количество выборщиковъ, которые уже всъ вийсть выбирали представителей. Перевысь давался такимы образомы

среднимъ классамъ, а не низшимъ. Такъ какъ демократическая партія, протестуя противъ самовольнаго акта, отказалась отъ выборовъ, и вообще въ Германіи въ это время повѣялъ духъ реакціи, то правительство на этотъ разъ могло получить большинство ему преданное. Конституція была подвергнута пересмотру, и наконецъ, 31-го января 1850 года, вступила въ законную силу на основаніи всеобщаго соглашенія.

Главными опорами этого реакціоннаго движенія были войско, бюрократія п дворянство. Посл'єднее въ правахъ уравнялось почти съ остальными сословіями, но не слилось съ ними на дёлё. Образуя крёпкую партію, съ теоретическою программою, оно сомкнулось около престола и засъло особенно въ верхней палатъ 1). Союзъ дворянства съ бюрократіею характеризуетъ министерство Мантейфеля, которое встми силами старалось упрочить побъду реакціи. Съ этою целью, законодательству сообщенъ былъ попятный ходъ, остановлено приложеніе либеральнаго общиннаго закона, возстановлены не только окружныя земскія собранія съ огромнымъ перевёсомъ дворянства, но въ нъкоторыхъ областяхъ даже и вотчинная полиція, отмъненная въ 1848-мъ году. Къ этому присоединялось самое обширное и стъснительное развитіе полицейскихъ міръ. Все это однако не привело къ желаннымъ результатамъ. Въ успокоенномъ народонаселения съ новою силою пробудилось стремление къ свободъ, которое наконецъ восторжествовало, когда, вслёдствіе болёзни Фридриха Вильгельма IV-го, регентство принялъ нынъшній король. Немедленно было составлено умъренно-либеральное министерство, которое, опираясь на большинство палаты представителей, возбудило самыя горячія надежды не только въ Пруссіи, но и въ цълой Германіи. Взоры всъхъ устремились на новое прусское правительство.

Это счастливое согласіе между монархомъ и народомъ было однако не болье, какъ мимолетнымъ явленіемъ. Вскоръ возникъ вопросъ, который раздълилъ ихъ глубже, нежели когда-либо. Король былъ убъж-

<sup>1)</sup> Она состоять: 1) изъ принцевъ королевскаго дома, назначаемыхъ королемъ; 2) изъ наслъдственныхъ членовъ высией аристократіи и другихъ лицъ, назначенныхъ королемъ; 3) изъ пожизненныхъ членовъ, назначаемыхъ королемъ по представленію нъкоторыхъ духовныхъ учрежденій, графовъ, пладъльценъ рыцарскихъ имъній, родовъ, отличающихся значительною поземельною собственностью, союзовъ стараго, упроченнаго землевладънія, наконецъ, университетовъ и нъкоторыхъ городовъ.

денъ въ необходимости преобразованія войска. На это нужно было согласіе палать, безъ котораго существующіє законы не могуть быть измѣняемы. Само правительство это признавало, ибо не разъ представляло палатамъ проекты военной реорганизаціи. На это требовались, сверхъ того, и новые расходы, которые также не могли быть произведены безъ согласія нарфанаго представительства. Но послѣднее стояло за старое устройство, освященное славною войною за независимость. Во время итальянской кампаніи 1859-го года, побуждаемая смутнымъ состояніемъ Европы, и желая оказать довѣріе министерству, палата согласилась дать правительству временный кредитъ на увеличеніе военныхъ издержекъ; но далѣе она не хотѣла идти. Предложенный ей законъ о преобразованіи войска былъ встрѣченъ сильною оппозицією, такъ что правительство принуждено было взять его назадъ.

Конституціонныя начала не только англійскаго, но всякаго, даже и нъмецкаго государства, очевидно требовали, чтобы правительство, какъ бы ни были справедливы его воззрѣнія, уступило, если оно не надъялось, посредствомъ новыхъ выборовъ, склонить большинство на свою сторону. Никакой конституціонный государь не можетъ имѣть притязанія на самовластное измѣненіе законовъ. Но прусское правительство, привыкшее въ предъпдущіе годы дёйствовать помимо права, не остановилось за подобными препятствіями. Оно рѣшилось не только отстоять военную реорганизацію, но и править вовсе безъ бюджета, ибо палата не соглашалась болъе на возвышеніе военныхъ издержекъ. Прусская конституція отчасти подаеть къ этому поводъ, тёмъ, что разръшаетъ взимание податей на старомъ основании, до утверждения новаго бюджета. Однако съ другой стороны, сообразно съ конституціонными началами, она требуетъ установленія государственной росписи ежегодно и не допускаетъ самовольнаго ея продолженія на новый срокъ. Правительство представляло даже проектъ закона, разръшающаго продолжение старой росписи на нъсколько мъсяцевъ, въ случаъ, если новая не будетъ утверждена во время. Этотъ проектъ единственно потому не получилъ законной силы, что палаты, признавая принципъ, не могли согласиться на счетъ срока. Но пикому не приходила въ голову возможность безсрочнаго продолженія росписи. Честь этого изобрътенія принадлежить графу Бисмарку. Защитники его ссылаются на государственную необходимость и утверждають, что въэтомъ отношеній конституція представляетъ пробѣлъ; но для всякаго безпристрастнаго судьи управленіе безъ бюджета, утвержденнаго палатами, не можетъ являться иначе, какъ нарушеніемъ основнаго закона государства.

Со вступленіемъ въ министерство графа Бисмарка, который замъниль прежнихь умфренныхъ либераловъ, отношенія правительства къ нижней палатъ пріобръли самый странный характеръ. Виъсто старанія придти къ соглашенію, которое составляетъ нравственную обязанность всякаго конституціоннаго правительства, министерство приняло надменный и вызывающій тонъ; оно какъ бы намфренно позволяло себъ ръзкія выходки и легкомысленное дразненіе, не совмъстное ни съ достоинствомъ власти, ни съ тъмъ уваженіемъ, которое должно быть оказано народному представительству, какъ законному выраженію мивнія земли. Самая особа короля была вовлечена въ мелкія ссоры. При такомъ способъ дъйствія, очевидно нельзя было ожидать ничего, кромъ большаго и большаго раздраженія. Правительство распускало палату за палатою, но выборы всякій разъ присылали ему болже непріязненное большинство. Въ настоящее время обнаружились тё тайные замыслы, которые скрывались за этою, съ перваго взгляда дикою политикою. Графъ Бисмаркъ затъвалъ войну съ Австріею, имъя въ виду объединение Германии подъ предводительствомъ Пруссии. Понятно, что онъ стоялъ за значительное усиление войска, хотя не могъ привести нужныхъ доводовъ въ пользу этой мёры. Но непостижимо, какимъ образомъ глумление надъ представительствомъ земли, поруганіе конституціи, развращеніе судей противозаконными приговорами, внушенными сверху, и тому подобныя действія могли служить средствомъ къ достиженію этой цъли. Популярность Пруссіи и ея правительства могли только вынграть отъ иной внутренней политики.

Естественнымъ посредникомъ при подобныхъ столкновеніяхъ правительства съ народомъ должна быть верхняя палата. Но прусская палата господъ далека отъ мудрости англійской аристократіи, которая можетъ умърять движеніе, потому что стоитъ во главъ его. Своимъ составомъ, она представляетъ не высшую политическую способность, а обломки отжившаго сословнаго порядка. Изъ нихъ образовалась партія съ исключительнымъ направленіемъ, не идущая съ народомъ, а обращенная противъ него. Поэтому верхняя палата не въ состояніи занять подобающее ей мъсто посредника и примирителя въ

распряхъ. Она не имъетъ корней въ народной жизни и должна пасть при первомъ толчкъ.

Съ другой стороны, средніе классы, главные представители конституціонныхъ началъ и либеральныхъ идей, не обладаютъ достаточною силою, чтобы доставить торжество своимъ убъжденіямъ. Съ конституціонной точки зрѣнія, состояніе Пруссіи передъ послѣднею войною во многомъ напоминало положение Франціи въ 1830 мъ году. Но въ посяждней, за средними классами, которые препирались за свободу въ палатахъ, стоялъ цёлый народъ, воспитанный въ преданіяхъ революціи; тамъ войско имкло чисто демократическій характеръ. Противъ нихъ, старое дворянство и королевская власть, потерявшія свои исторические корни, оказались вполнъ несостоятельными. Въ Пруссіи, напротивъ, дворянские элементы до сихъ поръ составляютъ значительную общественную силу, которая господствуеть и въ войскъ. Низшіе классы политически не развиты, а средніе не иміботь ни довольно внутренней связи, ни практического смысла, ни въ особенности энергіп. Графу Бисмарку хорошо извъстно, что при добродушномъ и нъсколько мечтательномъ характерт Нтмцевъ, дерзость бываетъ нертдко лучшимъ средствомъ для достиженія цёли. Расчизывая на полное ничтожество всёхъ своихъ сопершиковъ, онъ выступилъ во имя силы, полагая въ ней главное значение Пруссии, и не заботясь ни о правъ, ни о нравственности, ни о свободъ.

Расчетъ увънчался полнымъ успъхомъ. Сначала былъ ограбленъ слабъйшій сосъдъ, подъ предлогомъ защиты правъ Шлезвигъ-Гольштейна, но въ сущности для того, чтобы конфисковать эти самыя права въ свою пользу, безъ малъйшей тъни справедливости. Затъмъ, возбуждена была междоусобная война, въ которой прусское оружіе одержало блестящія побъды надъ согражданами, не умъвшими защищаться. Австрія, позорно обманутая, была еще позорнъе побита; южныя государства оказались совершенно неспособными сопротивляться даже слабому отряду прусскихъ войскъ. Тогда прусское правительство окончательно сбросило съ себя личину. Король, который упорно стоялъ за монархическое начало, явился революціонеромъ и снялъ вънцы съ главы своихъ собратій и родственниковъ. Право силы восторжествовало.

Для Германіи подобный исходъ не безполезенъ. Она нуждалась въ силъ, которая могла бы сдълаться для нея средоточіемъ. Самая Европа должна выиграть отъ возрастанія державы, которая, находясь въ центръ материка, можетъ служить лучшею задержкою честолюбивымъ замысламъ Франціи. Но для объединенія Германіи недостаточно одной физической силы. Чтобы связать то разнообразіе элементовъ, которое, проявляя всю глубину германскаго духа, составляеть лучшее его достояніе, необходима прежде всего сила нравственная, нужно уваженіе къ закону, умѣніе ладить съ свободою. Прусское правительство досель поступало совершенно наперекорь этимъ началамъ. того, чтобы искать опоры въ Германіи, графъ Бисмаркъ заключилъ союзъ съ иноземцами противъ соотечественниковъ, и если слабъющій императоръ Французовъ попался въ собственныя съти, если онъ немедленно долженъ былъ отступиться отъ неосторожно предъявленныхъ требованій, то кто можетъ поручиться за завтрашній день? Пруссіи предстоитъ еще жестокая борьба съ внутренними и съ внъшними врагами. Такое положение требуетъ тъснъйшаго соединения всъхъ силъ земли; по доселъ графъ Бисмаркъ показывалъ только умъніе ссориться, а не ладить. Среди внутреннихъ распрей, которыя онъ раз жигаль всёми способами, онъ оттолкнуль отъ себя либерализмъ, и вмёстъ съ тъмъ нанесъ окончательный ударъ своей собственной партіи, которую онъ принесъ въ жертву революціонной вижшней политикъ. Чтобы гдъ-нибудь найти опору, онъ принужденъ былъ вызвать на сцену демократію, и дать ей полнъйшее преобладаніе въ съверо-германскомъ нарламентъ. Къ демократіи любятъ обращаться правительства, которыя предпочитаютъ временную покорность прочности учрежденій; но часто она обманываеть ихъ расчеты. Можно предвидіть, что она одна выйдетъ побъдительницею изъ всъхъ этихъ переворотовъ. Франція и Германія помирятся, развъ когда торжествующіе демократы подадутъ другъ другу руку черезъ Рейнъ.

Пруссія разыграла въ Германіи туже роль, какую Піемонтъ исполниль въ Италіи: но по своему характеру, эти два государства представляють два противоположные полюса. Италіи недостаєть физической силы; при необыкновенныхъ природныхъ дарованіяхъ, Итальянцы положительно плохо дерутся. Итальянское единство совершилось подъ въяніемъ идеи, но съ помощью чужаго оружія. Пруссаки до сихъ поръ доказали только, что они умъютъ драться. На сколько они способны къ чему либо другому, нокажетъ исторія.

Развитіе конституціонных в началь въ Германіи опять приводить

насъ къ тому заключенію, что политическая свобода тогда только имъетъ прочность и приноситъ желанные плоды, когда она зиждется на согласіи общественныхъ элементовь, участвующихъ въ народномъ представи гельствъ. Въ Англіи, конституціонный порядокъ непоколибимъ, вслъдствіе союза городскихъ состояній съ аристократіею; во Франціи, напротивъ, разрывъ между средними и низшими классами, составляющими главныя политическія силы земли, привелъ къ падепію парламентское правленіе; въ Германіи наконецъ, свободныя учрежденія доселъ не могли упрочиться, потому что двъ существующія въ ней общественныя стихіи, которыя имъютъ политическое значеніе, средніе классы и высшіе, тянутъ врозь, одни на сторону свободы, другіе на сторону реакціи.

## ГЛАВА У.

## ЗЕМСКІЕ СОБОРЫ ВЪ РОССІИ

Ходъ русской исторіи представляєть весьма замѣчательную параллель съ исторією Запада. И здѣсь и тамъ, общественное развитіе начинаєтся съ появленія германской дружины, подчиняющей себѣ туземцевъ. И здѣсь и тамъ, за первымъ, дружиннымъ періодомъ слѣдуетъ эпоха развитія вотчиннаго начала, когда общество дробится на множество отдѣльныхъ союзовъ, основанныхъ на правѣ собственности. Въ Россіи, какъ на Западѣ, рядомъ съ вотчиннымъ устройствомъ возникаютъ вольныя общины, съ державными или полудержавными правами. И вотчины и вольныя общины, почти одновременно на Востокѣ и на Западѣ, уступаютъ мѣсто единодержавію, замѣняющему средневѣковыя дробныя сплы и соединяющему землю въ единое государство. Наконецъ, для довершенія сходства, Россія, какъ западные народы, проходитъ черезъ періодъ земскихъ соборовъ, за которымъ слѣдуетъ полное владычество самодержавія.

Это сродное, параллельное теченіе жизни, которое не повторяется ни у какихъ другихъ народовъ древняго и новаго міра, доказываетъ ясите дня, что Россія — страна европейская, которая не вырабаты-

ваетъ невъдомыхъ міру началъ, а развивается, какъ и другія, подъ вліяніемъ силъ, владычествующихъ въ новомъ человъчествъ. Отсюда понятно, что сближеніе съ Европою при Петръ Великомъ было для нея жизненною необходимостью. Этимъ закръплялось и утверждалось то, къ чему она была предназначена всъмъ предъидущимъ ходомъ своей исторіи.

Но если у каждаго европейскаго народа, при общихъ жизненныхъ основахъ, есть свои особенности, то тъмъ болъе имъетъ ихъ Россія, которая долго стояла поодаль, почти не принимая, участія въ общемъ развитін. Достаточно взглянуть на ея географическое положеніе, на громадныя пространства, по которымъ разсвяно скудное населеніе, и всякій пойметь, что здёсь жизнь должна была имёть иной характерь, нежели на Западъ, гдъ въ тъсномъ кругу сталкивались и переплетались разнообразные элементы, выроставшіе изъ почвы или зав'єщанные исторією. Частыя столкновенія ведуть къ борьбъ, но вмъстъ съ тъмъ укръпляютъ отдъльныя стихіи и пріучають ихъ къ совокупной дъятельности. Въ пустынъ, напротивъ, все расплывается въ ширь, человъкъ теряется въ пространствъ. Не смотря на однообразіе общественныхъ элементовъ, между ними исчезаетъ живая связь; нужна внъшияя власть, господствующая надъ всъми, чтобы привести ихъ къ прочному единству. Поэтому въ Россіи, мы замізаемь большую слабость, но вийстй и большую податливость общественных в стихій, менйе внутренней борьбы, но болъе подчиненія, нежели на Западъ. Здъсь должно было развиться не столько начало права, истекающее изъ крупости самородных союзовъ и изъ требованій челов ческой личности, сколько начало власти, которое одно могло сплотить необъятныя пространства и разбросанное народонаселение въ единое государственное тъло. То общественное устройство, которое на Западъ установилось само собою, дъятельностью общества, вслъдствіе взаимныхъ отношеній разнообразныхъ его элементовъ, въ Россіи получило бытіе отъ государства; монархія сдёлалась исходною точкою и вожатаемъ всего историческаго развитія народной жизни. Народъ помогалъ ей всъми силами въ устроеніи отечества, но не столько собственною иниціативою, сколько подчиняясь мановенію сверху, и неся на себъ громадныя тяжести для общаго блага. Это историческое значение самодержавной власти дало ей такую мощь, какой она не имъла ни въ одной европейской странь, и передъ которою должны были исчезнуть всякія представительныя учрежденія. Уже въ XVI-мъ вѣкѣ, иностранцы, посѣщавшіе Россію, замѣчали, что русскій царь — самый неограниченный монархъ въ Европѣ, и такимъ онъ остался доселѣ.

Развитіе самодержавія относится впрочемъ къ позднѣйшему, государственному періоду русской исторіи, который, какъ и на Западѣ, начинается съ половины XV го столѣтія; но уже въ удѣльную эпоху, когда Россія дробилась на мелкія княжества, когда вольные слуги переѣзжали отъ одного господина къдругому, и общины говорили съ киязьями, какъ съ равными, сложились условія будущаго порядка.

У насъ, какъ на Западъ, во главъ общества стоялъ князь съ дружиною. Но западные дружинники были гораздо могуществениве русскихъ. Они усълись на мъстахъ, сдълались центрами мелкихъ, владёльческих союзовъ, вступили въ прочныя, потомственныя отношешенія къ господину. Дружинная связь превратилась въ феодальную, которая, примыкая къ собственности, преимущественно поземельной, имъла несравненно болъе кръпости, нежели личная, договорная служба. Въ феодализмъ установился постоянный порядокъ служебныхъ и имущественныхъ отношеній; здёсь господствовали неизмённыя, выработанныя жизнью правила и переходящія отъ одного поколёнія къ другому права и обязанности. Вследствіе этого, не только отдельное лице, сосредоточиваясь въ созданныхъ имъ союзахъ, пріобрало болае силы, но и связь между лицами стала прочите. Феодальные владтльцы, сидя въ своихъ наслъдственныхъ замкахъ, окруженные вассалами, нерідко были въ состояніи лично сопротивляться королямь; соединяясь, они пріобрътали еще большее могущество. Во имя общихъ интересовъ, они совокупными силами отстаивали свои права и не допускали произвольнаго расширенія королевской власти. Элементь права долженъ былъ получить здёсь необыкновенную крёпость; изъ не го выработались и представительныя учрежденія.

Совсёмъ другое произошло въ Россіи. И здёсь, первоначально были тёже элементы, какъ на Западё. Членъ дружины былъ не прирожденнымъ подданнымъ государства, а вольнымъ человёкомъ, который не имёлъ надъ собою инаго господина, кромё свободно признаннаго имъ самимъ. Признаніе совершалось въ силу свободнаго договора; дружинникъ вступалъ въ служебныя отношенія къ князю. Но между тёмъ какъ на Западё, эти личныя, добровольныя отношенія скоро сдёлались наслёдственными и укрёпились поземельною собствен-

ностью, въ Россіи они до самаго XV-го стольтія сохранили свой временный, случайный характеръ. Бояре и слуги не усълись на мъстахъ, какъ феодальные владъльцы, не пріобръли мъстной власти, а остались кочевыми наеминками. Этому содъйствовали, какъ пустынная природа страны, такъ и отсутствіе тъхъ жизненныхъ средствъ, которыя, накопляясь историческимъ просвъщеніемъ, вызываютъ людей на прочную осъдлость. Служилые люди не могли даже собрать вокругъ себя подвластное населеніе, ибо крестьяне, такъ же какъ господа, переходили съ мъста на мъсто по обширному пространству, укрываясь отъ всякаго преслъдованія. Отсюда то явленіе, что до XV-го въка бояре и слуги переъзжаютъ отъ одного князя къ другому, не обязываясь постоянною службою, и сохраняя за собою права и названіе вольныхъ людей. «А боярамъ и слугамъ вольнымъ воля»: таково постановленіе всъхъ княжескихъ договорныхъ грамотъ въ удёльный періодъ.

Но понятно, что эта кочевая жизнь не могла содъйствовать образованію крупких союзовь, сдулаться источником прочных юридическихъ отношеній. Личная воля, безграничная, не внающая надъсобою власти, — таково было единственное право служилыхъ людей. Кто былъ недоволенъ княземъ, тотъ отъёзжалъ къ другому. Поэтомумы въ Россіи не видимъ ни корпоративной связи между слугами, ни дружной ихъ дъятельности въ отпоръ притязаніямъ князей, ни кръпкихъ, коренящихся въ бытъ сословныхъ правъ, котерыя могли бы служить оплотомъ противъ произвола. Поэтому здёсь жизнь не могла выработать и сословнаго представительства. Оно установилось ноздиже, дъйствіемъ сверху, вслъдствіе потребностей государства, а не явилесь плодомъ внутренняго развитія общества. При безграничномъ господствъ личной свободы, общественные элементы были слишкомъ слабы и безсвязны; кръпость и прочность сообщила имъ государственная власть, возникшая изъ княжеского вотчинного права. Тогда какъ бояре и слуги предпочитали личную независимость прочными отношеніямь къ земль, князья, напротивь, пріобрыли осыдлость, изъ вождей дружины превратились въ вотчинниковъ. Вследствіе этого, они сдълались центрами общества, собирателями и устроителями земли. Только осъдлая жизнь и возникающія изъ нея отношенія въ силахъ создать прочный общественный быть.

Съ другой стороны, и вольныя общины имъли въ Россіи гораздо менье внутренней кръпости, пежели на Западъ. Элементы общинной

жизни естественно существовали во всёхъ русскихъ городахъ, такъ же какъ и въ западныхъ; но, за исключениемъ Новгорода и Пскова, ингдё эти смутные зачатки самоуправленія не могли выработать изъ себя прочной организаціи. На Югь и на Сьверо-востокь, мы видимъ случайныя сходки гражданъ; общины иногда призываютъ или выгоняютъ киязей; по эти явленія, естественныя при господствовавшей безурядицъ, при отсутствін государственной власти, не успъли утвердиться, не перешли въ постоянныя учрежденія. А это въ общественной жизии главное дёло. Тотъ элементъ получаетъ въ ней силу и значеніе, который умфеть упрочиться, пріобрфсти постоянныя права, сдфиаться органомъ власти. Изъ русскихъ общинъ, только Новгородъ и Псковъ вырабогали прочную общинную организацію; и это служить доказательствомъ, что начала права и политической свободы не были чужды русскому обществу, что они искони лежали въ немъ, какъ и во встхъ другихъ европейскихъ народахъ. Но при внутренней слабости и безсвязности общественныхъ элементовъ, эти начала могли произвести одинокія явленія, но не были способны занять місто въ общемъ государственномъ организмъ. Новгородъ и Псковъ стояли уединенно среди русской земли; ихъ жизнь, ихъ внутреннія движенія не находили отголоска за предълами ихъ областей. Тогда какъ на Западъ, ко. торый весь быль устянь вольными общинами, города заключають союзы между собою, завоевывають себъ права, вступають въ составъ земскихъ чиновъ, гдъ играютъ видную роль, отношенія Новгорода къ великимъ князьямъ представляютъ одинокую борьбу державпой общины съ болже и болже усиливающеюся монархическою властью. Эта борьба не могла кончиться въ пользу первой, ибо вольная община была неспособна не только объединить землю, но даже создать какой либо общій государственный элементь. На это нужно было крънкое, сильное внутреннею жизнью городское сословіе, чего у насъ никогда не было. Отсюда то поразительное явленіе, что жизнь Новгорода и Искова, со всею шириною развивающейся въ нихъ политической свободы, прошла въ русской исторіи совершенно безследно, не оставивъ по себъ ни преданій, ни общественныхъ силъ, ни какихъ либо учрежденій въ государствъ. Податливая природа русскаго человъка легко забываетъ прошедшее, приноравливаясь къ настоящему, и уступая дёятельности сверху.

Еще менње могло выработаться прочное общественное устройство

изъ сельскихъ общинъ. На Западъ, и онъ получили политическое значеніе въ тъхъ мъстахъ, гдъ слабъе были вотчинные элементы Представители ихъ засъдали иногда въ сословныхъ собраніяхъ, либо въ отдъльной налатъ, либо виъстъ съ городами; въ иныхъ странахъ, напримітрь въ нікоторыхъ швейцарскихъ кантонахъ, въ Фрисландія, на сельских общинах строился весь политическій быть. Въ Россіи же, не смотря на то, что крестьяне, при бродячемъ состояніи общества, сохранили въ средніе втка большую свободу, нежели вообще на Западъ, они не были въ состояніи ни добыть себъ общественныхъ правъ, ни устроить себъ прочный порядокъ. Кромъ низкой степени образованія, этому препятствовала самая личная свобода, которая, такъ же, какъ у дружинниковъ, дозволяла имъ кочевать съ мъста на мъсто, но мъщала твердой организаціи. Поэтому, въ средневъковой или удёльный періодъ, присутствіе крестьянскаго сословія едва замътно въ исторіи. Права общинъ, ихъ участіе въ мъстномъ судъ и управленіи, установляются поздиже, подъ вліяніемъ государственной власти; но съ этимъ вмъстъ, крестьяне теряютъ личную свободу и становятся кръпостными. Объ этомъ будетъ ръчь ниже.

При такой безсвязности общественныхъ элементовъ, проистекавшей и отъ природныхъ условій страны и отъ недостатка накопленнаго исторією просв'єщенія, при господств'є личной независимости, при слабости корпоративнаго начала, соединяющаго отдёльныя лица въ самородные, прочные союзы, естественно не могло выработаться сословное представительство, которое предполагаетъ именно внутреннюю связь и дружную дъятельность различныхъ общественныхъ стихій. Для соединенія разсъянныхъ, разобщенныхъ силъ нужна была власть, стоящая надъ ними, отъ нихъ независимая; она явилась въ лицъ московскихъ государей. Ея установленію значительно содъйствовало татарское владычество, которое, подчиняя народъ вижшнему игу, пріучило его въ покорности. Нътъ сомнанія, что съ одной стороны, оно отразилось невыгодно на народномъ характеръ, оставивъ по себъ рабскія понятія и привычки. Едва ли безъ татарскаго ига государственное подданство могло развиться въ формъ холопства. На Западъ, подданническія отношенія строились по типу Римской имперіи, въ которой, при всей неограниченности власти монарха, господствовали понятія, основанныя на государственных в началахъ. Въ Россіи, образцомъ служила восточная деспотія. Элементъ права, и безъ того

слабо развитый, должень быль совершенно исчезнуть изъ политической области, уступая мёсто безграничному началу власти. Самое существенное право западныхъ сословій, то, которое явилось главною пружиною развитія представительныхъ учрежденій, согласіе на взиманіе податей, не могло выработаться въ землі, привыкшей платить дань по приказанію татарскаго хана. Если въ Россіи существовали зачатки политической свободы, то владычество Татаръ должно было ихъ заглушить. Но съ другой стороны, это самое владычество боліве всего способствовало установленію единой, сильной, центральной власти, безъ которой русское общество не могло обойтись, которая сділала Россію тімь, чімь она есть. Какъ сложилось бы русское государство безъ нокоренія Россіи Татарами, мы не знаемъ; но очевидно, что это внішнее событіе помогло естественному ходу исторіи, усиливая перевісь того элемента, который, по самому строю жизни, должень быль стать во главі общества.

Государственная власть имѣла въ Россіп иныя задачи, нежели на Западѣ. Тамъ она вступила въ борьбу съ крѣпко организованными, самородными силами; подчиняя ихъ себѣ, она принуждена была входить съ ними въ сдѣлки, удѣлять имъ извѣстное участіе въ общихъ дѣлахъ. Начала свободы, завѣщанныя средними вѣками, уступая единодержавію, не заглохли совершенно. Въ нѣкоторыхъ странахъ, они сохранялись непрерывно, въ другихъ послужили источникомъ позднѣйшаго возрожденія. Въ Россіп, государству предстояло прежде всего укрѣпить и устроить самый общественный бытъ, который, при господствѣ личной независимости, при кочевомъ состояніи населенія, представлялъ массу разрозненныхъ, бродячихъ элементовъ, лишенныхъ внутренней связи и организаціп. Здѣсь все общественное зданіе должно было воздвигаться рукою власти; недостатокъ самодѣятельности въ народѣ долженъ былъ восполниться избыткомъ дѣятельности правительства.

Первымъ дѣломъ государственной власти было укрѣпленіе сословій. Прежде всего, эта участь постигла служилыхъ людей. Право отъѣзда было уничтожено; вольные бояре и слуги сдѣлались холопами государя, которые должны были служить ему въ теченіи всей своей жизни. Съ этою цѣлью, имъ раздавались помѣстья; они получили не только постоянныя обязаниости, но и поземельную осѣдлость. Такимъ образомъ, значеніе дворянства, какъ сословія, несущаго службу съ своихъ

земель, то самое значение, которое въ феодальномъ міръ выработалось само собою, изъ жизии, въ Россіи было установлено государствомъ. Но но этому самому, подчинение дворянства государственной власти было здёсь несравнению сильнее, нежели на Западе. Затемъ дошла очередь и до низшихъ сословій. Тяглые люди, городовые и сельскіе обыватели, а наконецъ и помъщичьи крестьяне, были прикръплены къмъстамъ; каждый, сообразно съ своимъ назначениемъ, долженъ былъ нести службу. Это было общее тягло, наложенное на всъ сословія во имя государственной пользы; всё одинаково сдёлались крёнкими государству. Но понятно, что это общее кръностное состояние сословій не могло содъйствовать развитію началь права, хотя оно было необходимо для прочной организаціи общинъ и управленія, для обезпеченія правильнаго исполненія обязанностей, финансовыхъ и служебныхъ, однимъ словомъ, для того, чтобы хаотическое общество могло получить кръпкій строй. Въ основаніе всего государственнаго быта легло начало обязанности, подчиненія, въ гораздо болже обширныхъ размърахъ, нежели въ какой-либо другой евронейской странъ. Поэтому въ Россіи не могло быть ръчи о представительствъ, облеченцомъ нолитическими правами. Кръпостные люди не имъюгъ правъ относительно господина; опи пользуются только льготами, которыя всегда могутъ быть у нихъ отняты.

Однако, съ другой стороны, юная власть, при такой громадной задачѣ, какъ устройство обширнаго государства, не могла обойтись безъ содъйствія общественныхъ силъ. Это требованіе было тѣмъ существеннье, чѣмъ менѣе государство, едва начинавшее устроиваться, могло раснолагать собственными средствами, чѣмъ менѣе нравительство пмѣло достовѣрныхъ свѣдѣній о состояніи, нотребностяхъ и силахъ народа, чѣмъ менѣе наконецъ опо могло расчитывать на точное и вѣрное исполненіе своихъ предначертаній. На одно высшее боярство, которое заняло въ обществѣ нервое мѣсто, нельзя было положиться. Оно болѣе всѣхъ другихъ сословій имѣло свои личные виды, болѣе всѣхъ скорбѣло объ утраченной независимости и тайными кознями и явными крамолами старалось обратить государственныя силы въ свою пользу. Малолѣтство Ивана Грознаго служитъ тому разительнымъ доказательствомъ. Поэтому московскіе государи старались опереться на содѣйствіе всей земли.

Прежде всего нужно было дать мъстнымъ союзамъ нрочное и пра-

вильное устройство, сообразное съ новыми потребностями. Отсюда тъ общирныя выборныя права, которыя даруются общинамъ и областямъ, особенно въ царствованіе Ивана і рознаго. Возникающее государство, не имъя еще сооственныхъ средствъ, организуетъ общины, даетъ имъ права, по витстъ съ тъмъ возлагаетъ на нихъ обязанности, финансовыя и полицейскія. Скоро однако это устройство земскаго быта оказалось недостаточнымъ для удовлетворенія государственныхъ нуждъ. Уже въ концъ XVI-го стольтія, но особенно послъ смутнаго времени, почувствовалась необходимость областнаго управленія, болье кръпкаго и болье связаннаго съ центромъ. Съ развитіемъ государства расширяется дъятельность правительства; оно повсюду установляетъ свои органы. И судъ и мъстное управленіе отъ земскихъ людей переходятъ къ воеводамъ. Въ XVII-мъ въкъ, выборное начало почти совершенно заслоняется приказнымъ, оставаясь только въ пизшемъ управленіи.

Новое государство нуждалось и къ центральныхъ учрежденіяхъ. И здъсь, московские цари обращаются къ содъйствио сословий, призывая ихъ на общія совъщанія по важнымъ вопросамъ. Россія, какъ и западные народы, при устроеніи государства, прошла черезъ періодъ земскихъ собраній. Если въ средніе въка, при безсвязности общественныхъ элементовъ, сословное представительство не могло выработаться изъжизни, то оно явилось по призыву правительства, когда государственная власть, объединивъ землю, стала требовать содъйствія общественныхъ силъ. Наиболъе аналогіи представляетъ здъсь исторія Франціп: какъ Филиниъ Красивый собпраеть генеральные штаты, ища въ нихъ опоры противъ папской власти, такъ Иванъ IV-й, два съ подовиною въка спустя, созываеть земскій соборь для ръшенія дёла о войнъ или миръ съ Польшею. Но очевидно, что при русскомъ общественномъ строж, при громадномъ развитіи самодержавной власти, при кръпостномъ состоянии населения, земские соборы должны были имъть несравненно меньшее значение, нежели подобныя собрания на Западъ. Если мы сравнимъ ихъ даже съ французскими генеральными штатами, которые изъ западно-европейскихъ учрежденій имѣли напменьтую силу, то они покажутся намъ крайне скудными и безцвътными. За исключеніемъ тёхъ случаевъ, когда земля, по пресёченіи династіп Рюрика, призывалась къ выбору новыхъ государей, на земскихъ соборахъ нътъ и помину о политическихъ правахъ. Еще менъе допускается ихъ вмѣшательство въ государственное управленіе, на что западные чины постоянно заявляли притязаніе. Характеръ земскихъ соборовь остается чисто совѣщательнымъ. Они созываются правительствомъ, когда оно нуждается въ совѣтѣ по извѣстному дѣлу. Мы не видимъ на нихъ ни инструкцій, данныхъ представителямъ отъ избирателей, ни того обширнаго изложенія общественныхъ нуждъ, ни той законодательной дѣятельности, которою отличаются даже французскіе генеральные штаты. Мы не встрѣчаемъ слѣдовъ общихъ преній; часто нѣтъ даже никакого постановленія, а подаются только отдѣльныя мнѣнія различныхъ чиновъ по заданнымъ правительствомъ вопросамъ. Такая бѣдность содержанія лучше всего свидѣтельствуетъ о томъ, что земскіе соборы никогда не могли сдѣлаться существеннымъ элементомъ государственной жизни.

Первое созвание выборных отъ всего государства встръчается въ царствование Ивана Грознаго. Прежде того, объ этомъ нътъ и помину, ни для законодательства, ни для обсуждения какихъ либо дълъ. Оба Судебника изданы были безъ всякаго участия земли. Но Иванъ IV-й, по достижении совершеннолътия, желая раздълаться съ правлениемъ бояръ, счелъ нужнымъ обратиться къ народу, и съ этою цълью велълъ собрать въ Москву «своего государства изъ городовъ всякаго чинуъ. Однако это первое собрание не имъло даже совъщательнаго характера; выборные вызваны были единственно для того, чтобъ выслушать ръчь царя. Та цъль, которая нынъ легко достигается печатью, въ то время требовала личнаго присутствия выборныхъ людей, которые могли разсказать другимъ то, что они сами слышали.

Иной характеръ имълъ соборъ 1566-го года, созванный по случаю войны съ Польшею. Польскій король предлагаль миръ, уступая Москевъ города и земли, занятые русскими войсками, въ темъ числъ Полоцкъ и Юрьевъ. Согласиться ли на эти выгодныя предложенія, или, продолжая трудную борьбу, встми силами добиваться Ливоніи, которую король принялъ въ свое подданство, не смотря на притязанія Россіи? таковъ былъ вопросъ, который предстояло ръшить. Иванъ Грозный не полагался на совътъ бояръ, считая ихъ своими злъйшими врагами. Онъ велълъ созвать соборъ изъ всякихъ чиновъ людей. Изъ грамоты 1) не видать, чтобы это были выборные люди отъ всей

<sup>&#</sup>x27;) Собр. Госуд. Гран. и Договоровъ т І. № 192.

земли. Тутъ находились духовныя власти, Боярская Дума, затъмъ дворяне первой статьи, дворяне и дъти боярскія второй статьи, и тъ и другіе по всей въроятности только московскіе, ибо изъ иногородныхъ упоминаются только помъщики торопецкіе, три человъка, да помъщики луцкіе, шесть человъкъ. Изъ городовыхъ дворянъ и дътей боярскихъ многіе обыкновенно находились на служов въ Москвъ; можно полагать, что торопецкіе и луцкіе помъщики были призваны, потому что дъло шло о пограничныхъ съ номи областяхъ. Далъе слъдуютъ московскіе же чиновники—дьяки и приказные люди, гости, составлявшіе высшій разрядъ купечества, сорокъ человъкъ московскихъ же торговыхъ людей, да двадцать одинъ человъкъ торговыхъ людей Смольнянъ. Почему изъ иногороднаго купечества призваны были только Смольняне, трудно сказать; можетъ быть потому, что они случайно находились въ Москвъ. Во всякомъ случав, о представительствъ всъхъ сословій и всей земли здъсь не можетъ быть ръчи.

Вст эти чины подаютъ свои митніл отдельно, поговоря между собою; общихъ совъщаній и общаго постановленія нътъ. Въ отвътахъ на заданный вопросъ слышится тотъ духъ, который можно ожидать въ царствование грознаго царя. Едвали самыя мижнія не были внушены извъстнымъ желаніемъ правительства; объ этомъ свидътельствуеть ихъ однообразіе. Духовенство отвъчало что его совъть: стоять за ливонскіе города, а какъ стоять, «въ томъ его государская воля, какъ его Государя Богъ вразумитъ, а наша должная за него Государя Бога молить, о томъ совътовать намъ непригоже.» Бояре, окольничьи и приказные люди говорили: «въдаетъ Богъ да Государь нашъ, какъ ему Государю Богъ извъститъ», прибавляя при этомъ, что, какъ имъ кажется, следуетъ воевать съ королемъ. Особое миеніе на счеть условій, которыя можно предложить Польшів, подаль печатникъ Висковатый. Остальные чины высказались въ томъ же смыслъ. Дворяне первой статьи сказали: «въдаетъ Богъ да Государь, какъ ему Государю годно, такъ и намъ, холопамъ его. А намъ холопамъ его кажется, что за то за все пригоже Государю стояти, а наша должная, холопей его, за него Государя и за его Государеву правду служить ему Государю своему до своей смерти». Торопецкіе и луцкіе пом'єщики прибавили, что Полоцку нельзя стоять безъ земель, которыя отойдуть отъ него по межъ, предложенной Поляками. Остальныя сословія вкратцъ высказали тоже, полагая все на волю Государя, и изъявляя готовность

умереть по его повельнію. Рышено было продолжать войну. Однако, не смотря на эту видимую поддержку земских чиновь, военныя дыствія шли вяло. Начались новые переговоры, при которых царь совыщался уже съ одними боярами; паконець, въ 1570-мъ году, заключено было перемиріе на основаніях во отвергнутых соборомъ 1566-го года. Таковы были результаты единственнаго собранія, созваннаго въ XVI-мъ стольтій для совыщанія о государственных делахъ.

Широкое поле открылось самодъятельности русскаго общества съ пресъчениемъ династии Рюрика. Законнаго наследника престола не было, надобно было призвать землю къ выбору государя. Не только политическое право, но самая государствениая власть находилась въ рукахъ народа. Однако ему не приходило на мысль считать себя верховною властью. Выборные люди созывались, какъ будто единственно для того, чтобы угадать назначеннаго Богомъ царя. Даже стремленія ограничить царскую волю и обезпечить права гражданъ были совершенно чужды огромному большинству тогдашняго общества. Подобныя попытки исходили изъ малочисленнаго круга бояръ, которые, помня и прежнюю свободу и царствование Грознаго, хотфли оградить себя отъ произвола ограничениемъ царской власти. Съ ихъ стороны, эти желанія были тъмъ естествените, что съ пресъченіемъ законной династіи, новый царь, кто бы онъ ни быль, должень быль видёть въ нихъ соперниковъ, искателей престола. Поэтому бояре не разъ старались, при выборъ цари, ограничить его извъстными условіями. Но эти стремленія не находили отголоска въ вемль, которая справедливо предпочитала самодержавие господству олигархии. Въ выборныхъ отъ другихъ сословій цари всегда находили опору противъ аристократическихъ притязаній боярства.

Есть извъстіе, что эта противоположность воззръній проявилась уже при выборъ Годунова. Послъ смерти Федора Ивановича, осталась на царствъ вдова его Ирина, сестра Бориса; но она отреклась отъ престола и постриглась въ монахини. Тогда патріархъ съ духовенствомъ, съ боярами и съ московскими гражданами просили ее благословить брата на царство. Но и Годуновъ отказался. Послъ долгихъ совъщаній съ патріархомъ, ръшено было дождаться выборныхъ отъ земли, которые должны были съ хаться въ Москву для собора. Подобный соборъ встръчается уже при вступленіи на престолъ Федора Ивановича: именитые люди изъ областей прибыли въ Москву для этого торжест-

ва. Теперь земскимъ людямъ предстояло рѣшить вопросъ о престолонаслѣдіи.

Избраніе всею землею отнюдь не считалось пепрем'внным условіемъ законнаго вступленія на царство; доказательствомъ служить то, что патріархъ съ духовенствомъ и съ московскими чинами уже прежде обращались къ Годунову съ просьбою принять царскій вънецъ. Но Годуновь требоваль созванія выборныхь, желая утвердить престоль свой на болъе крънкихъ основахъ. Есть извъстіе, что онъ сдълаль это потому, что бояре хотъли взять съ него запись, ограничивающую его права, а Годуновъ надъялся, что земскіе люди выберуть его безъ записи. Для привлеченія ихъ на его сторону употреблены были всякаго рода козни и даже подкупъ. Надежды его оправдались. На соборъ съёхались выборные отъ служилыхъ людей и городовъ, послёдніе впрочемь въ незначительномъ числѣ—33 человѣка. Крестьянъ не было вовсе, доказательство, что сельское население имъло очень мало значенія въ Московскомъ государствь. Патріархъ, который съ самаго начала стоялъ за Годунова, предложилъ вопросъ: кому быть на царствъ? и тутъ же прибавилъ, что у него и у всего духовенства, и у бояръ, и у всякихъ чиновъ людей, и у всъхъ православныхъ христіанъ, которые были въ Москвъ, одна мысль и совъть, чтобы не йскать другаго государя, кромъ Бориса Өедоровича. Земскіе люди отвъчали, что у нихъ таже мысль. Ръшено было опять просить Годунова, который, послъ новаго, притворнаго отказа, наконецъ принялъ вънецъ.

Что не удалось боярамъ при Годуновъ, того они достигли при Шуйскомъ. Выборъ всею землею не упрочилъ престола Годунова. Династія его пала, главнымъ образомъ вслъдствіе боярскихъ козней. Орудіе русскихъ вельможъ и Поляковъ, Лжедимитрій, послъ кратковременнаго царствованія, также былъ свергнутъ съ престола. Боярская партія торжествовала; глава ея, Шуйскій, принялъ царскій вънецъ. На этотъ разъ не сочли пужнымъ сзывать соборъ изъ выборныхъ отъ всей земли. Крикъ народа, собраннаго на площади, былъ единственнымъ юридическимъ титуломъ, на который опирался новый царь. Въ сущности, онъ былъ возведенъ на престолъ своими приверженцами, котя въ окружной грамотъ, возвъщавшей о его воцареніи, сказано было, что его избирали всѣмъ Московскимъ государствомъ и били ему челомъ весь освященный соборъ, и бояре, и всякихъ чиновъ

люди. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Шуйскій далъ на себя запись и цѣловалъ крестъ на томъ, чтобы ему всякаго человъка, не осудя истиннымъ судомъ съ своими боярами, не предать смерти, и не отбирать имѣній у братьи, женъ и дѣтей, не повинныхъ въ преступленіи. Тоже обѣщаніе повторяется особо относительно гостей и торговыхъ людей. Наконецъ, царь обязывается не слушать ложныхъ доводовъ, а сыскивать всякими сысками накрѣнко и ставитъ съ очей на очи, чтобы православное христіанство безвинио не гибло, а кто на кого солжетъ, того казнить по винѣ.

Эти условія, обезпечивающія праведный судъ для людей всёхъ состояній, невольно напоминають знаменитую статью Великой Хартіи, которая требуеть, чтобы ни одинь свободный человъкь не быль взять и наказанъ иначе, какъ по суду равныхъ или по закону земли. И бояре, какъ великіе бароны, хотели правосудія для всёхъ; но судъ они предоставили исключительно себъ, а земля имъ не довъряла. За Великую Хартію Англичане бились много въковъ; запись Шуйскаго не возбудила ни малъйшаго сочувствія. Немедленно по его воцареніи начались новыя смуты; земля не хотёла признавать царя, воздвигнутаго боярами. Наконецъ, послъ четырехлътнихъ, безирерывныхъ междоусобій, Шуйскій быль низложень такь же, какь онь быль возведень на престоль. Шайка крамольниковь, Захарь Лянуновь съ товарищами, приступили къ нему съ просьбою объ отречении, и такъ какъ онъ не соглашался, то они собрали народъ на площадь, и здёсь бояре и всякихъ чиновъ люди приговорили бить челомъ царю Василію Ивановичу, чтобы онъ оставилъ царство, потому что кровь многая льется и въ народъ говорятъ, что онъ несчастливъ На этотъ разъ, Шуйскій долженъ былъ согласиться. Въ окружной грамотъ, извъщавшей объ этомъ событін, оно выставлялось, какъ происшедшее по челобитью всей земли, всякихъ чиновъ людей, всего Московскаго государства.

Послѣ отреченія и насильственнаго постриженія Шуйскаго, правленіе приняла Боярская Дума. Между тѣмъ, подъ Москвою стояли Жолкъвскій съ Поляками и Тушинскій самозванецъ. Боярская Дума рѣшила признать царемъ Владислава и вступила въ переговоры съ Жолкъвскимъ. Заключенный между ними договоръ содержитъ въ себѣ весьма значительныя ограниченія царской власти; еслибы онъ былъ приведенъ въ исполненіе, русское государство нриняло бы совершенно иной видъ. Важнѣйшія условія касаются законодательства, суда и

податей. Владиславъ обязывался творить судъ по Судебнику, а если нужно что либо пополнить, то дълать это съ думою бояръ и всей земли, чтобы все было праведно. Относительно суда, было постановлено, чтобы не сыскавши вины и не осудивши судомъ всёми боярами, никого не казнить, не посыдать въ заточеніе и не отнимать ни у кого чести и собственности. Наконецъ, Владиславъ обязывался не вводить новыхъ налоговъ, сверхъ обычныхъ, не поговоря съ боярами. Такимъ образомъ, если судъ и установленіе новыхъ податей были предоставлены Боярской Думъ, то къ законодательству призывалась вся земля.

- Но земля вовсе не хотъла польскаго царя; она поднялась противъ Поляковъ и выгнала ихъ изъ Россіи. Снова верховная власть, и въ первый разъ настоящимъ образомъ, находилась въ рукахъ народа. Въ Москву былъ созванъ соборъ изъ всёхъ чиновъ Московскаго государства. На немъ были выборные не только отъ служилыхъ и посадскихъ людей, какъ обыкновенно, но въ первый разъ и отъ убздныхъ, то есть отъ крестьянъ. Однако и теперь народъ не считалъ избраніе царя актомъ своей воли, но видълъ въ этомъ изволение Бога, наставившаго людей на эту мысль. «Тебя убо, превеликій Государь, говорили посланные отъ собора Михаилу Өедоровичу, не по человъческому единомышленію, ниже по человъческому угодью предъизбра, но по праведному суду Божію сіе царское избраніе на тебъ, великомъ Государъ, возложи..... на се наставляющу народъ единогласіе имъти, о немъ же Богъ во умъ положити имъ...... Не мы сей подвигъ сотворихомъ, но Пречистая Богородица съ великими чудотворцы возлюби тебе и святую волю Сына своего и Бога нашего, изволи исполнити на тебъ, Государъ нашемъ».

При такихъ понятіяхъ о царскомъ достоинствъ, трудно было ожидать условій и ограниченій власти, тъмъ болье, что земля, истерзанная междоусобіями, жаждала успокоенія. Однако есть извъстіе, что и съ Михаила Федоровича взята была боярами такая же запись, какъ съ Шуйскаго. Псковскій лътописецъ, разсыпаясь горькими жалобами на бояръ, утверждаетъ, что они привели царя къ присягъ, чтобы никого изъ нихъ не казнить, но въслучать вины, посылать въ заточеніе. Котошихинъ говоритъ, что Михаилъ Федоровичъ ничего не могъ дълать безъ совъта бояръ, и что только съ Алексъя Михайловича не взяли записи, потому что считали его кроткимъ. Но эти болье или менъе достовърныя извъстія не измъняютъ существа дъла. Если да-

же, при выборъ Михаила Федоровича, боярами была взята съ него запись, подобная прежнимъ, то въ русской государственной жизни она не имъла никакого значенія. Никто на нее никогда не ссылался; никто не стоялъ за утвержденныя ею права. Напротивъ, понятія о безграничность царской воли высказываются постоянно на земскихъ соборахъ того времени. О политическихъ правахъ въ царствованіе Михаила Федоровича нътъ и ръчи; это начало, которое въ древней Россіи, при ея общественномъ строъ, не могло пустить корней.

Но если царская власть не была ограничена юридически, то она не могла обойтись безъ усиленнаго содъйствія всей земли. Михаилъ **Федоровичъ только** подъ этимъ условіемъ соглашался принять вѣнецъ. Дъйствительно, положение государства было ужасное. И виъшние и внутренніе враги грабили и разоряли землю. Не было ни порядка, ни безопасности. Средства были истощены, люди отстали отъ мирныхъ занятій, привыкли въ крамоламъ, изменамъ и мятежамъ. Новое правительство, лишенное силъ, могло держаться только продолжениемъ того дружнаго дъйствія земскихъ людей, которое избавило государство отъ Поляковъ и дало ему царя. Поэтому Михаилъ Өедоровичъ безпре. рывио созываетъ соборы для совъщанія о дълахъ и для сбора денегъ. Въ его царствование насчитываютъ ихъ до двенадцати; вероятно ихъ было и болье. О многихъ сохранились только скудныя свъдънія; другіе же оставили по себъ акты, которые дають намъ возможность ближе познакомиться съ ихъ составомъ и дъятельностью. Остановимся на послъднихъ.

Изъ грамотъ видно, что въ царствованіе Михаила Өедоровича соборы имъютъ уже не чисто совъщательный характеръ. Это не простая подача мнѣній отъ разныхъ чиновъ, какъ бывало прежде и посльобыкновенно, какъ дълалось и въ Боярской Думъ, составляется соборный приговоръ царемъ съ боярами и всякихъ чиновъ людьми, и этотъ приговоръ нерѣдко разсылается для исполненія по областямъ. Такое расширеніе права было естественнымъ послѣдствіемъ смутнаго времени, которое вызвало самодъятельность земства. Примъромъ могъ служить въ особенности избирательный соборъ 1613-го года, который нъкоторое время правилъ государствомъ. Но съ другой стороны, понятіе о представительствъ всей земли было до такой степени шатко, или, лучше сказать, до такой степени отсутствовало, что соборы обыкновенно составлялись вовсе не изъ выборныхъ отъ всего государства,

а единственно изъ московскихъ чиновъ. Правда, здъсь бывали и иногородные служилые люди, дворяне и дъти боярскія, которые находились на служов въ Москвъ и считались какъ бы представителями своихъ сословій; но изъ горожанъ, призывались единственно московскіе торговые люди, а отъ крестьянъ не бывало никого. Здъсь мы видимъ то явленіе, которое встръчалось и прежде и повторяется въ послъдствіи: городъ Москва замъняетъ собою государство, точно такъ же, какъ крикъ народа, собраннаго на площади, выдается за голосъ всей земли. Въ подобныхъ явленіяхъ нельзя не видъть совершеннаго недостатка понятій о правильной общественной организаціи. При такихъ условіяхъ, прочный представительный порядокъ невозможенъ. Но это самое ведетъ къ паденію неустроенныхъ учрежденій; государь ственный бытъ требуетъ прежде всего правильныхъ органовъ.

Примфръ такого собранія всякихъ чиновъ людей, живущихъ въ москвъ, представляеть соборъ 1618-го года, созванный по случаю нашествія Владислава. 8-го сентября получается въсть о приближеніи королевича; 9-го сзывается соборъ изъ духовенства, думныхъ и всякихъ чиновъ людей. Царь говоритъ имъ, чтобъ они стояли кръпко и бились противъ недруга; они отвъчаютъ, что дали обътъ сидъть и биться до смерти. Тутъ же составляется общій приговоръ, кому сидъть въ осадъ и кого послать по городамъ.

Трудно сказать, имъль ли тотъ же характеръ соборъ 1621-го года, созванный по случаю начала новой войны съ Польшею. Въ актъ сказано, что были тутъ духовныя власти, бояре и думные люди, служилые люди московскіе, дворяне и дёти боярскія изъ городовъ, выборные и приказные люди, гости и торговые люди, Донскіе атаманы и казаки, и всякихъ чиновъ люди всего Московскаго государства; но обычная въ подобныхъ актахъ неопредъленность выраженій не позволяеть дёлать какія либо заключенія. Можеть быть, на этоть разъ сочли нужнымъ созвать людей со всего государства. Царь и патріархъ Филаретъ говорили о неправдахъ польскаго короля, и сказали, что если король не учинить управы, то они, Великіе Государи, пошлють на него свою рать. Въ отвъть на эти ръчи, всъхъ чиновъ люди быють челомъ, чтобы Великіе Государи стояли крвико противъ искони ввчнаго врага, а они, духовныя власти, будуть молиться за успёхь оружія, а свътскіе чины рады биться, не щадя головъ. При этомъ, дворяне и дъти боярскія просять, чтобы ихъ разобрали по городамь,

кому можно служить, чтобы не было избылыхъ, а гости и торговые люди заявляютъ, что они рады давать деньги, какъ кому можно, смотря по прожиткамъ. Государь указалъ, посовътовавъ съ отцомъ и поговоря съ боярами, послать съ собора грамоты въ города и объявить, что они, Государи, на соборъ приговорили стоять противъ литовскаго короля, и чтобы всъ люди были готовы на службу.

На этотъ разъ, дъло кончилось миромъ; война съ Польшею началась гораздо поздиже, въ 1632-мъ году, безъ соборнаго приговора. Однако, въ ея продолжение, земские чины созывались неоднократио. Въ 1633 мъ году былъ соборъ для сбора денегъ на жалованье ратнымъ людямъ. Акты его до насъ не дошли, но мы имъемъ объ немъ свълъніе изъ постановленій собора слъдующаго, 1634-го года, созваннаго по тому же поводу. 28 го января, Государь указаль быть при себъ на соборъ духовнымъ властямъ, боярамъ и думнымъ людямъ, служилымъ, торговымъ и всякихъ чиновъ людямъ Московскаго государства, и быль соборь вы столовой избъ 29-го января. Кромъ духовенства и Боярской Думы, были здёсь стольники, дворяне и приказные люди, гости и торговые люди гостинной, суконной и черныхъ сотень, то есть Москвичи. О городовых в дворянах в и детях боярских в не упоминается, да и не зачёмъ имъ было быть на соборё, ибо они давали государству не подать, а службу 1). Собраннымъ чинамъ сказана была при Государъ весьма любопытная ръчь. Въ ней говорится, что на соборъ 1633-года, но приговору властей, и бояръ, и думныхъ и всякихъ чиновъ людей, съ соборнаго уложенія, велёно было взимать пятую деньгу съ промысловъ и животовъ. Но плательщики давали интую деньгу неправдою, утаивая свое имущество, въ меньшемъ количествъ, нежели сборы прежнихъ годовъ, которые сбирались во времена разоренія Московскаго государства, когда люди были гораздо скуднъе противъ настоящаго. А Государева денежная казна, которая была собрана въ прошлыхъ годахъ его Государскимо разсмотръніемг, а не ст земли никакими поборами, и та казна раздана ратнымъ людямъ, и впредь безъ прибыльной казны нельзя быть. «И вамъ бы властямъ и всему освященному собору, боярамъ и околь-

<sup>1)</sup> Въ автъ свазано, между прочимъ: «и вамъ бы властямъ... и боярамъ и овольничьвмъ в думнымъ людямъ и стольникамъ и дворянамъ, которые на Москето... (Собр. Госуд. Гр. и Дог. т. 3 й стр. 346).

ничьимъ, и думнымъ людямъ, и стольникамъ, и дворянамъ, которые на Москвъ, и воеводамъ, которые по городамъ, и всякимъ приказнымъ людямъ на жалованье ратнымъ людямъ дать денегъ. А гостямъ бы и всякимъ тяглымъ людямъ съ своихъ животовъ и съ промысловъ дать пятую деньгу вправду. И то ваше прямое данніе пріятно будеть самому Содътелю Богу. А Государь Царь и Великій Князь Михаилъ Өедоровичъ то ваше всположенье учинитъ памятно и впередъ учиетъ жаловать своимъ Государскимъ жалованьемъ во всякихъ мърахъъ. Собранные чины отвъчали, что они денегъ дадутъ, смотря по своимъ пожиткамъ, что кто въ состояніи заилатить.

Изъ этого акта можно, по видимому, вывести заключение, что въ то время въ Московскомъ государствъ чрезвычайныя подати взимались не иначе, какъ съ согласія самихъ плательщиковъ. На дълъ такъ и было, ибо, если трудно было собрать подати, наложенныя соборнымъ опредъленіемъ, то еще менъе представлялось возможности сбирать ихъ безъ воззванія къ патріотическимъ чувствамъ и къ добровольному согласію земскихъ людей. Но юридическаго начала онять здъсь не было; объ этомъ свидътельствуютъ всъ другіе памятники того времени, и прежде всего акты собора 1642 го года, созваннаго по случаю взятія Азова. Это самое подробное изложеніе соборныхъ дъяній, которое до насъ дошло.

Азовъ былъ взятъ Донскими казаками, которые, отбивши разъ осаду турецкаго войска, не могли долже держаться собственными силами и просили царя принять городъ въ свое подданство. Вопросъ былъ затруднительный, ибо принятіе Азова отъ казаковъ вовлекало Россію въ долголътнюю войну съ Турціею; на это требовались деньги и люди. Поэтому, 3-го января 1542-го года, царь указаль быть собору, а на соборт быть духовнымъ властямъ, думнымъ людямъ, стольникамъ, стрянчимъ, дворянамъ и дьякамъ (московскимъ), головамъ и сотникамъ стрелецкимъ, дворянамъ и детямъ боярскимъ изъ городовъ, гостямъ, гостинной и суксиной сотии и черныхъ сотенъ торговымъ людямъ. А они бы выбрали изъ всякихъ чиновъ добрыхъ и умпыхъ людей, съ къмъ бы можно о томъ дълъ поговорить. Здъсь опять мы видимъ однихъ московскихъ жителей, ибо все дъло происходитъ и ръшается въ первыхъ числахъ января. Изъ росписанія торговыхъ людей ясно, что вст они Москвичи; относительно же городовыхъ дворянъ и дттей боярскихъ прямо сказано: «которые на Москвъ». Любопытно, что первона-

чально на соборъ сзываются вовсе не выборные люди, а въроятно или назначенные правительствомъ, или кто попалъ; ибо собраннымъ въ столовой избъ печатникъ говоритъ ръчь, объявляя имъ о предметъ совъщаній и приказываеть выбрать людей: изъ большихъ статей человъкъ по 20, по 15, по 10 и по 7, а изъ малочисленныхъ чиновъ человъкъ по 6, по 5, по 4, по 3, и по 2, и тъмъ людямъ принести имена. Затъмъ уже, по окончаніи выборовъ, когда роспись выборнымъ людямъ прислана изъ Разряда въ Посольскій приказъ, составляется изъ нихъ новый соборъ, опять въ столовой избъ, въ присутствін бояръ и думныхъ людей. По изложеній дёла, выборнымъ приказывается подать свою мысль на письмъ, чтобы государю про то про все было извъстно. Докладная записка раздается чинамъ порознь и посылается также къ Крутицкому митрополиту, для совъщанія съ духовенствомъ, котораго на второмъ собраніи вовсе не было. Чины представляють свои письменныя мижнія тоже порознь, въ разные сроки; общихъ преній и соборнаго приговора здёсь нётъ. Собраніе опять носить чисто совъщательный характерь.

Любопытно здёсь распредёленіе чиновъ для составленія мнёній; въ немъ не видно никакой опредёленности. Отвёты подаются отчасти по сословіямъ, огчасти по чинамъ, отчасти по совершенно про извольной группировкв. Такъ напримёръ, городовые дворяне и дёти боярскія разбиваются на нёсколько группъ, изъ которыхъ каждая подаетъ свое мнёніе отдёльно.

Въ соборномъ актъ прежде всего пдетъ ръчь духовенства. Оно говоритъ, что его дъло молиться Богу, «а на то ратное дъло разсмотръніе твоего Царскаго Величества и твоихъ бояръ и думныхъ людей, а намъ то все дъло не за обычай. А будетъ твое Царское Величество изволитъ рать строить, и мы ратнымъ людямъ въ подможеніе ради помогать, елико сила можетъ». Такимъ образомъ, духовенство отказалось отъ изложенія своей мысли по предложенному вопросу, чего мы прежде не видимъ. Ръчи бояръ и думныхъ людей вовсе нътъ; въроятно опи митнія не подавали, высказавши его въ Боярской Думъ. Затъмъ идутъ стольники. «Разорвать ли за Азовъ, говорять они, въ томъ его Государская воля, а наша мысль: велъть въ Азовъ быть тъмъ же Донцамъ, а имъ въ прибавку послать изъ вольныхъ охочихъ людей. А сколько людей послать и чъмъ ихъ пожаловать, и сколько послать казны и запасовъ, и откуда взять, и въ томъ во всемъ его жъ

Государская воля, велитъ то Государь учинить по своему Государскому разсмотрвнію, а мы на службу готовы, гдв намъ государь укажетъ быть». Не смотря на эту видимую готовность, сущность отвъта заключалась въ томъ, что они въ Азовъ не желали служить, ибо совътовали послать на номощь казакамъ вольныхъ охотниковъ. Почти тоже сказали и московскіе дворяне. Въ краткой своей рѣчи, они все полагають на волю государя, «какъ ему Государю о томъ Богъ извъститъ». Но двое изъ нихъ, Никита Беклемишевъ и Тимоеей Желя бужскій, подали отдёльное, болёе обстоятельное мнёніе, въ которомъ впрочемъ просвъчиваетъ тоже желаніе оградить свои интересы и накъ можно менъе участвовать въ общемъ дълъ. Относительно принятія Азова и разрыва съ Турками они, какъ и прочіе, говорятъ, что, «то въ его Государской воль», но замьчають при этомь, что приступь къ Азову отбитъ изволеніемъ Бога и молитвами святыхъ, и совътуютъ даже не посылать казны Крымскому хану, который разоряетъ государство. Для защиты Азова они такъ же, какъ другіе, совътують, въ помошь казакамъ, набрать вольныхъ охотниковъ, но прибавляють: «опричь крупостных и кабальных в людей». Они распространяются подробно и на счетъ сбора денегъ и даточныхъ людей, въ случав войны. Деньги сбирать выборнымъ людямъ со всякихъ чиновъ, воторые не служать службы или которые у корыстовных в дель, сколько Государь укажеть; даточных в людей брать съ больших в помъстій, съ монастырей и съ пожалованныхъ людей, п вообще у кого земли много, а у безпомъстныхъ и малопомъстныхъ не брать даточныхъ людей или за даточныхъ людей деньги. При этомъ, мелкіе московскіе дворяне замъчають, что московскіе люди отягощены противъ городо выхъ. А если, сверхъ того, нужны будутъ деньги, то брать ихъ со всёхъ чиновъ людей, хотя бы по гривнё съ двора, а сверхо того, ито Государь укажетъ.

Гораздо короче выразились головы и сотники московскихъ стръльцовъ: «разрывать ли съ Турецкимъ царемь и принимать ли Азовъ, въ томъ воленъ Государь, какъ изволить, а смёту ратнымъ людамъ и казнѣ, то Государь вѣдаетъ, какъ изволитъ, а мы служить ради, и готовы, гдѣ укажетъ». Точно тоже написели Владимірцы, дворяне и дѣти боярскія, прибавивъ къ этому только, что бѣдность ихъ города вѣдома Государю и его Государевымъ боярамъ. Наконецъ, совершенно такой же отвѣтъ дали дворяне и дѣти боярскія Нижняго Новгоро-

да, Муромцы и Лушане. Но другіе объяснились гораздо обстоятельнъе. Общее митніе подали дворяне и дъти боярскія городовъ Суздаля, Юрьева, Переяславля, Бълой, Костромы, Смоленска, Галича, Арзамаса, Великаго Новгорода и проч. Они прямо высказали мысль, что Азовъ надобно держать и съ Турецкимъ султаномъ разорвать, потому что иначе можно навлечь на себя гнъвъ Божій; ибо взятіе Азова совершилось по изволенію Божію. Вт помощь казакамъ, надобно послать ратныхъ людей и собрать запасы съ украинскихъ городовъ и съ монастырей, а противъ Турокъ велъть строить рать и сбирать людей, какъ бывало прежде. Съ перваго взгляда, можно подумать, что въ этихъ смълыхъ совътахъ выражается порывъ патріотическаго чувства, готовность стоять за честь и пользу отечества. Но когда ръчь заходитъ о томъ, съ кого и какъ брать деньги на войну, дъло принимаетъ иной оттънокъ. Прежде всего, указывается на бояръ и ближнихъ людей, которые нынъ пожалованы многими помъстьями и вотчинами. Точно также дьяки и подъячіе нажились и разбогатъли неправеднымъ мздоимствомъ, построили себъ дома, палаты каменныя, такія, что неудобь-сказаемыя, какихъ прежде не бывало и у великородныхъ людей. Затъмъ указывается на духовенство и монастыри: надобно вельть описать ихъ вотчины съ большимъ допросомъ, и кто изъ нихъ утаитъ крестьянъ, велъть указъ учинить по уложенію и обратить крестьянъ въ казну. Доходитъ очередь и до неслужащихъ дворянъ: «которые наша братія отяжельли и обогатьли большимъ богатствомъ», и съ тъхъ слъдуетъ взять денегъ и людей. Но при этомъ, дворяне и дъти боярскія просять, чтобы ратныхъ людей прибирать, сколько Государь изволить, «окромъ нашихъ, холопей твоихъ, кръпостныхъ и старинныхъ людишекъ и крестьянишекъ». Затъмъ, обращаясь къ себъ, они продолжаютъ: «А мы холопи твои, ради за домъ Пречистыя Богородицы и Московскихъ Чудотворцевъ и за православную Христіанскую въру и за тебя благочестиваго Государя и за твою великую къ намъ, холопамъ твоимъ, милость, работать головами своими и всею душою; а бъдныхъ, Государь, насъ холопей своихъ, и разоренныхъ и безпомощныхъ и безпомъстныхъ и пустопомъстныхъ и малономъстныхъ, вели, Государь, взыскать своею Государскою милостью, помъстнымъ и денежнымъ жалованьемъ, какъ тебъ, Милостивому Государю, Богъ повъстить, чтобъ было чъмъ твоя Государская служба служить». Съ этою цёлью, совътуется сдёлать

точную роспись крестьянамъ у всякихъ чиновъ людей, опредълить со сколькихъ крестьянъ каждый долженъ служить службу, а съ лишнихъ брать деньги. «А будетъ тебъ, Государю, казна нужна будетъ вскоръ, сверхъ твоей Государеной казны, и того сбора вели, Государь, взять Натріархову казну и Митрополитовъ, и у Архіепископовъ и епископовъ и въ монастыряхъ лежачую домовую казну для такой скорой твоей Государевой службы. А съ своихъ Государевыхъ гостей и со всякихъ торговыхъ людей которые торгуютъ большими торгами и со всякихъ черныхъ сгоихъ Государевыхъ людей вели, Государь, съ ихъ торговъ и промысловъ взять денегъ въ свою Государеву казну, сколько тебъ, Государю, Богъ извъститъ, по ихъ торгамъ и промысламъ и прожиткамъ, и тутъ объявится той казны передъ тобою, Государемъ, много».

Такова была рёчь дворянь и дётей боярскихъ разныхъ городовъ, ръчь, въ которой наивнымъ образомъ соединялись жалобы на бъдность и просьбы о прибавкъ жалованья съ щедростью на чужія деньги. Почти одинакого было мижніе дворянъ и детей боярскихъ другихъ городовъ, Коломны, Рязани, Тулы, Каширы, Ярославля и проч. Но гости и торговые люди, которымъ приходилось не получать жалованье, а платить, завели рачь совсамъ въ другомъ тона. На счетъ Азова, они положились на волю государя: «въ томъ твоя Государева воля, какъ тебъ Государю о томъ Богъ извъститъ. А о ратныхъ людъхъ стройствъ и о запасъхъ, и о томъ, какъ тебъ Государю Богъ извъститъ; а то дъло служилых людей, за которыми твое Государево жалованье, вотчины многія и пом'єстья есть: а мы, холопи твои, гостишка и гостинныя и суконныя сотни торговые людишка городовые, и питаемся на городъхъ и отъ своихъ промыслишковъ, а помъстій и вотчинъ за нами нътъ никакихъ, и службы твои Государевы служимъ на Москвъ и въ иныхъ городъхъ по вся годы безпрестани, и отъ тъхъ твоихъ Государевыхъ службъ и отъ пятинныя деньги, что мы, холопи твои, давали тебъ, Государю, на Смоленскую службу, ратнымъ и всякимъ служилымъ людямъ на подмогу, многіе люди оскудъли и обнищали до конца..... а торжишка, Государь, у насъ, холопей твоихъ, стали гораздо худы, потому что всякіе наши торжишка на Москвъ и во всъхъ городъхъ отняли многіе иноземцы,.... а въ городъхъ всякіе люди обнищали и оскудъли до конца отъ твоихъ Государевыхъ воеводъ. И мы, холопи твои и сироты, милости у тебя

Государя просимъ, чтобъ тебъ, Государю, пожаловать своей Государевой отчины, въ нашу бъдность воврить...... а что ты, Государь, укажешь для своей Государевой службы и для ратныхъ людей, положить на всю свою Государеву землю, и на всякихъ чиновъ людей, и о томъ о всемъ, какъ тебъ Государю Богъ извъститъ». Тоже сказали тяглые люди черныхъ сотенъ и слободъ.

Не смотря на то, что почти всё чины высказались въ пользу принятія Азова отъ казаковъ, решеніе царя, какъ извёстно, было иное. И точно, трудно было начинать тяжелую войну, при всеобщемъ, очевидномъ нежеланіи нести ся тяжестей. Въ Азовскомъ соборъ, послъднемъ въ царствование Михаила Оедоровича, нельзя не видъть упадка соборнаго устройства. По своей чисто совъщательной формъ, по разрозненности поданныхъ мивній, онъ напоминаетъ времена предшествовавшія междуцарствію; по отсутствію всякой политической мысли, по наивно высказывающимся эгопстическимъ стремленіямъ сословій, онъ не дълаетъ чести тогдашнему обществу. Грустно смотръть на этотъ последній памятникъ пашего древняго земства. Смутное время вызвало усиленную дъятельность соборовъ; для устроенія государства, для отпора врагамъ требовалось живое содъйствие гражданъ. Но какъ скоро опасность миновалась, ослабъла и общественная самодъятельность. Земля снова улеглась у ногъ самодержавнаго государя.

Упадокъ соборовъ еще болъе проявляется въ царствованіе Алексъя Михайловича. Тогда какъ при Михаилъ Федоровичъ насчитываютъ ихъ до двънадцати, въ продолжительное и обильное событіями царствованіе Алексъя Михайловича ихъ было, сколько можно судить по скуднымъ свъдъніямъ, всего 4; фактъ весьма знаменательный, по справедливому замъчанію г. Соловьева ¹). Первый соборъ былъ созванъ въ 1648-мъ году, по случаю составленія Уложенія. Здъсь были не одни московскіе чины, но выборные отъ всей земли, отъ служилыхъ людей и городовъ, ибо цъль собора состояла не въ ръшеніи того или другаго вопроса, а въ утвержденіи новаго законодательнаго памятника, «чтобъ то все уложеніе впредь было прочно и неподложно».Поэтому, здъсь нътъ низаконодательной дъятельности собранія, ни обсужденія предлагаемыхъ законовъ. Составленное коммиссіею Уло-

Шлецеръ и антиисторическое направление. Русскій Въстникъ. т 8 стр. 448.

женіе читается выборнымъ, и они прикладываютъ къ нему свои руки <sup>1</sup>). Однако при этомъ случав, земскіе люди били челомъ о своихъ нуждахъ; городовые обыватели жаловались на то, что у нихъ много тяглыхъ земель перешло въ частныя руки, и многіе тяглецы вышли изъ городовъ, вслёдствіе чего остальнымъ платить подати стало тяжело. По ихъ челобитью, велёно было отобрать въ казну частные дворы и земли въ городахъ и возвратить въ тягло вышедшихъ изъ него посадскихъ людей. Послёдніе были такимъ образомъ окончательно прикрѣилены къ мѣстамъ.

Въ 1650-мъ году быль другой соборъ, по случаю Псковскаго бунта. На немъ были бояре и думные люди, городовые дворяне и дѣти боярскія, да московскіе торговые люди; но какое состоялось здѣсь рѣшеніе, объ этомъ не сохранилось свѣдѣній 2).

Наконецъ, два собора были созваны въ 1653-мъ году, по случаю дълъ малороссійскихъ. Объ одномъ едва есть скудныя извъстія, другой же, котораго акты до насъ дошли, быль вмъстъ и послъднимъ соборомъ всёхъ чиновъ русской земли. Сравнивая неопредёленныя выраженія грамоты съ прежними подобными, можно думать, что и онъ былъ составленъ изъ Москвичей и находившихся въ Москвъ служилыхъ людей изъ городовъ. Послъ пространнаго изложенія неправдъ польскаго короля, собранію предложенъ быль вопросъ: принять ли Хийльницкаго въ подданство и начать ли войну съ Польшею? Мивнія духовенства въ актв вовсе ивтъ. Бояре и думные люди приговорили вести войну съ Польшею и принять Хивльницкаго въ подданство. Тоже сказали и другіе чины, которые допрашивались порознь. Краткость свъдъній о дъйствіяхъ собора не должна насъ удивлять, когда мы примемъ въ соображение, что онъ былъ созванъ единственно для формы. Дело было решено уже въ марте; въ сентябре къ Хмельницкому отправлены были посланники съ извещениемъ, что царь принимаетъ его въ свое подданство, а соборъ былъ созванъ 1-го октября. Очевидно, что учреждение было въ полномъ упадкъ. Земские соборы прекратились въ Россіи въ половинъ XVII-го въка, одновременно съ прекращениемъ сословнаго представительства во многихъ государствахъ европейскаго материка. Во Франціи, последнее собра-

<sup>1)</sup> Собр Госуд. грамотъ и договоровъ Часть З № 129.

<sup>2)</sup> См Соловьевь. Исторія Россів, т. Х. стр. 198.

ніе генеральных штатовъ было въ 1614-мъ году, въ Пруссіи въ 1653-мъ, въ Баваріи въ 1669 мъ. Въ Даніи, въ 1660-мъ году, по просьбъ самихъ чиновъ, ограниченная монархія превратилась въ неограниченную. Общее явленіе указываетъ на общность причины и на одинакій ходъ жизни. Но въ Россіи, гдъ самодержавная власть была сильнье, нежели въ другихъ государствахъ, а представительные элементы, напротивъ, были слашкомъ слабы ѝ никогда не имъли даже настоящихъ правъ, паденіе совъщательныхъ собраній совершилось всего легче. Земскіе соборы всчезли, не вслъдствіе сословной розни или опасеній монарховъ, а просто вслъдствіе внутренняго ничтожества. Кратковременная роль ихъ была кончена; они не могли болъе дать правительству ни помощи, ни совъта.

Собранія выборных отъ отдельных сословій встречаются впрочемъ и поздиве, но уже съ другимъ характеромъ. При Оедорв Алексвевичв, они свываются по вопросамъ, касающимся того или другаго сословія. Такимъ образомъ, выборные отъ служилыхъ людей, весьма въроятно отъ полковъ, стоявшихъ въ Москвъ, были призваны къ совъщанію по вопросу о преобразованіи войска. Послъдствіемъ было уничтожение мъстничества, по челобитью выборныхъ людей и по приговору собора, составленнаго изъ духовныхъ властей и думныхъ людей. Въ это же время совершались въ Московскомъ государствъ и финансовыя преобразованія. Въ податяхъ оказалась значительная недоимка, и правительство ръшилось уровнять службы и оклады. Съ этою цёлью, велёно было выбрать въ городахъ по два человёка, и выслать ихъ въ Москву для доставленія правительству свёдёній, могутъ ли они или не могутъ платить подати, а если нътъ, то почему не могутъ. На основаніи ихъ показаній, налоги были понижены, и составлено новое распредъление службъ и податей.

Посят смерти Федора Алекстевича встртчается и посятдній приміть участія народа въ выборт царя. Но образцомъ служилъ здісь не соборь, избравшій Михаила Федоровича, а провозглашеніе Шуйскаго сто клевретами. Патріархъ вышелъ къ народу, собранному на илощади, и спросилъ: кому быть преемпикомъ престола? Большинство стоявшихъ тутъ людей отвічало, что быть царемъ Петру. На этомъ основаніи, Петръ былъ объявленъ царемъ. Но избраніе, если его можно такъ назвать, было діломъ партіи, а не выраженісмъ народнаго голоса, а потому было непрочно.

И послѣ Петра Великаго сзываются выборные отъ дворянства и купечества для сочиненія уложенія. Такія законодательныя коммиссія составлялись при Петрѣ ІІ-мъ, при Аннѣ Ивановнѣ, при Елисаветѣ Петровнѣ; наконецъ, послѣдняя была знаменитая коммиссія, созванная Екатериною. Извѣстно, что ни одна изъ нихъ не привела къ какимъ либо результатамъ. Екатерина говорила, что она отъ выборныхъ людей слышала много полезныхъ указаній; но въ законодательствѣ, дѣятельность всѣхъ этихъ коммиссій осталась совершенно безилодною, и это весьма поиятно, ибо собраніе выборныхъ можетъ обсуждать готовые проекты, но менѣе всего способно само составить обширное законодательство. При низкомъ уровнѣ политическаго развитія въ Россіи того времени, это было даже совершенно немыслимо. Потому эти выборныя учрежденія имѣютъ несравненно меньшее значеніе въ нашей государственной жизни, нежели соборы XVII-го вѣка.

И тъ и другіе указывають на чрезмърную слабость представительнаго начала въ русскомъ государствъ, слабость, которая вполиъ объясняется исторически, устройством в нашего общественнаго быта. При крипостномъ состояния всихъ сословий, о представительстви не могло быть ръчи. Царь совъщался съ подданными, какъ помъщикъ съ своими кръпостными; по государственнаго учрежденія изъ этого не могло образоваться. Политическая свобода основывается на свободъ личной, а последняя псчезла въ Россіи съ возникновеніемъ Московскаго государства. До второй половины XVIII-го стольтія, Россія знала либо избытокъ личной независимости безъ государственнаго порядка, либо государственный порядокь, подавляющій свободу. Только съ раскръпленіемъ высшихъ сословій начинается заря новой жизни. Жалованныя Грамоты дворянству внесли въ русское государство начала свободы и права. За ними послъдовала Жалованная Грамота городамъ. Однако эти новые элементы не могли развиться, пока огромное большинство народонаселенія оставалось крѣпостнымъ. Только въ настоящее время, съ освобождениемъ крестьянъ, Россія совершенно стала на повую почву. Теперь она устроиваетъ свой гражданскій бытъ на началахъ всеобщей свободы и права. Это та почва на которой стоять всв европейскіе народы; она только можеть дать настоящіе элементы для представительных в учрежденій. Но политическая свобода не прямо вытекаетъ изъ свободы личной. Менте всего она доступна народу, только что выходящему изъ подчиненія, едва начинающему становиться на собственныя ноги. Политическая свобода требуеть общественных условій, которыя вырабатываются медленно, труднымъ жизненнымъ путемъ, и безъ которыхъ введеніе представительнаго устройства можетъ породить только смуту,

Какія это условія? Разсмотрѣнію этого вопроса будетъ посвящена слѣдующая книга.

## книга іу.

условія ПАРОДНАГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

# TO A TANK

10.

#### ГЛАВА І.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО.

Условія необходимыя для представительнаго порядка заключаются въ характеръ и состояніи того общества, въ которомъ опъ водворяется. Исторія убъждаеть нась, что политическая свобода тогда только прочна, когда она опирается на общественныя силы. Эта мысль давно сознается публицистами, которые не ограничиваются изследованіемъ общихъ началь конституціонной жизни, а глубже вникають въ вопросъ. Особенно быстрое паденіе многочисленныхъ конституцій, порожденныхъ французскою революціею, доказало до очевидности несостоятельность чисто теоретических в построеній. Отсюда возникла историческая школа. Въ настоящее время, это убъждение сдълалось господствующимъ. Отношение государства къ обществу составляетъ одинъ изъсамыхъ живыхъ вопросовъ современной политической литературы, и хотя наука далеко еще не дошла до удовлетворительныхъ результатовъ, однако основная точка зрвнія установилась непоколебимо. Въ настоящее время, при обсуждении задачъ и дъятельности народнаго представительства, менте, нежели когда либо, возможно ограничиваться чисто политическими соображеніями. Тотъ, кто довольствуется доводами въ пользу необходимости контроля, отвътственности министровъ, и т. п., показываетъ только, что онъ не понимаетъ духа и потребностей своего времени. Теперь, прежде всего, нужно изследовать общественныя условія представительнаго порядка. Изъ этого только можеть оказаться, до какой степени онъ приложимъ къ данной средъ.

Эта сторона государственной жизни такъ еще мало разработана, что самое понятіе объ обществт не установилось въ наукт. Каждый писатель даетъ свое опредъленіе, далеко не сходное съ другими. Не вдаваясь въ подробности, можно однако вст эти понятія свести къ одному знаменателю. Подъ именемъ общества разумтется вообще совокупность частныхъ силъ и элементовъ, входящихъ въ составъ народа. Тотъ же самый народъ, который, будучи устроенъ въ единое, цтльное ттло, образуетъ государство, съ другой стороны, какъ состоящій изъ разнообразныхъ элементовъ, является обществомъ. Отношеніе государства къ обществу представляетъ, слтдовательно, отношеніе единства къ множеству. Это двт формы быта, которыя существуютъ вмтст и имтютъ непосредственное вліяніе другъ на друга. Строеніе цтлаго находится въ прямой зависимости отъ ттхъ частныхъ силъ, которыя въ немъ движутся и дтйствуютъ.

Эта связь проявляется особенно ярко въ представительномъ порядкъ, когда свобода становится участницею государственной власти. Политическая дъятельность гражданъ, какъ членовъ цълаго, опредъляется понятіями, привычками, нравами, которые они пріобрътаютъ въ частной жизни, какъ члены общества. Въ народномъ представительствъ, государство и общество проникаютъ другъ друга; общественныя силы призываются къ политической дъятельности; многообразіе вводится въ единство. Поэтому, здъсь первый вопросъ состоитъ въ томъ, до какой степени эти двъ противоположныя формы въ состояніи идти согласно, или въ какой мъръ общество способно удовлетворять требованіямъ государства? Это тотъ вопросъ, около котораго вращается вся конституціонная жизнь. Мы встръчали его на каждомъ шагу; здъсь мы должны привести его къ общему итогу.

Образуя единое цёлое, государство прежде всего нуждается въ единстве власти и направленія Это аксіома всякой политической жизни. Но этому противоречить многообразіе общественных силь, призываемых къ политической деятельности. Оно вводить въ государство раздёленіе власти и различіс направленій. Необходимо, следовательно, внать, существуеть ли возможность привести разнообразныя общественныя стихіи къ единству деятельности, или согласить общественное многообразіе съ единствомъ государственной цёли. Разрёшеніе этой вадачи зависить отъ состава общества и отъ свойства его элементовъ.

Общество слагается изъ разныхъ народностей, изъ различныхъ со-

стояній и классовъ, въ немъ борятся противоположныя партіи. Кажцая изъ этихъ группъ имъетъ свой духъ, свое направленіе, неръдко враждебное другимъ. Интересы ихъ сталкиваются безпрерывно; однъ стремятся къ преобладанію, другія не хотять признавать превосходства. Всъ эти противоположности не всегда могутъ быть соглашены и направлены къ общему благу, а потому и представительное устройство не вездъ приложимо. Еслибы въ выборномъ собраніи всегда могло образоваться большинство, дъйствующее сообразно съ истинною пользою государства, то представительное правление было бы единственнымъ, существующимъ на землъ. Исторія показываетъ однако, что желанное согласіе далеко не составляеть общаго явленія, напротивъ, политическая свобода неръдко ведетъ къ смутамъ и раздорамъ, ибо различные интересы и направленія, не сдержанные господствующею надъ ними властью, проявляются во всей своей исключительности. Потому такъ часто народъ, усталый отъ борьбы, слагаетъ всё свои права въ руки одного властителя. Потребность самодержавія основана именно на раздъльности общественныхъ стихій. Если необходимое для государства единство не можетъ установиться согласіемъ граждань, тогда остается прибъгнуть къ власти, сосредоточенной въ одномъ лицъ. Можно постановить общимъ политическимъ правиломъ, что чёмъ менёе единства въ обществе, тёмъ сосредоточениее должна быть власть. Отношение здёсь обратио пропорціональное; одно восполняетъ другое. Наоборотъ, чъмъ болъе кръпнетъ общественное единство, тъмъ легче власть можетъ быть раздълена. На этомъ законъ основывается возможность или невозможность политической свободы. 1).

Кромъ единства направленія, государственная жизнь имъетъ и другую сторону, которая ставитъ ее въ ближайшее отношеніе къ обществу. Цъль государства есть общее благо, удовлетвореніе народныхъ потребностей. Для этого необходима дъятельность, которая можетъ быть двоякаго рода: правительственная и общественная. Нужды могутъ удовлетворяться, либо частною предпріимчивостью, собственною ини-

<sup>1)</sup> Эта мысль была высказана, если не ошибаюсь, въ первый разъ, въ запискъ, читанной г. Ипполитомъ Пасси въ парижской Академіи нравственныхъ и политическихъ наукъ; но сочиненіе, которое должно было развить это начало, къ сожальнію десель не издано. Давно разделяя эти убъжденія, не могу ни отдать здёсь должной чести почтенному автору.

ціативою гражданъ, либо дѣйствіемъ власти. И здѣсь опять отношеніе обратно-пропорціональное: недостатокъ дѣятельности одного рода восполияется пзбыткомъ другей. Чѣмъ менѣе пниціативы у гражданъ, тѣмъ болѣе приходится дѣлать государству; ибо общественныя нотребности должны быть удовлетворены, если народъ не хочетъ оставаться на низшей степени развитія и силы. Наоборотъ, государственная власть можетъ значительно ограничить свое вѣдомство тамъ, гдѣ частная предиріимчивость и эпергія общества достаточны для покрытія нуждъ.

Это обратное отношеніе государственной дѣятельности и общественной имѣетъ значительное вліяніе и на развитіе политической свободы. Представительныя учрежденія призываютъ общество къ самодѣятельности, притомъ въ высшей, политической области. Это предполагаетъ въ гражданахъ и личную энергію и умѣніе вести общественныя дѣла. Самоуправленіе не можетъ водвориться въ высшей сферѣ, когда нѣтъ самодѣятельности въ пизшей. Народъ, не одаренный духомъ иниціативы и привыкшій во всякомъ общественномъ дѣлѣ нолагаться на правительство, неспособенъ къ политической свободѣ. Опъ естественно стремится къ абсолютизму.

Однако изъ этой противоположности пе слѣдуетъ выводить крайнихъ послѣдствій. Приверженцы свободы нерѣдко стараются ввести дѣятельность государства въ самые тѣсные предѣлы. Они возлагаютъ на него только охраненіе права и порядка; остальное, по ихъ мнѣнію, должно быть предоставлено свободной предпріпмчивости гражданъ, особенно частнымъ товариществамъ, которыя совокупными силами восполняютъ недостаточныя средства отдѣльныхъ лицъ. При этомъ указываютъ на примѣръ Англіи, гдѣ значительное количество благотворительныхъ заведеній и школъ находится въ вѣдомствѣ частныхъ людей, и еще болѣе на Сѣверо-Американскіе Штаты, гдѣ почти все совершается частными успліями. Этимъ-объясняютъ прочность представительныхъ учрежденій въ обѣихъ странахѣ, тогда какъ во Франціи, привыкшей къ правительственной опекѣ, свобода не можетъ пустить корней.

Это воззрѣніе въ настоящее время въ большомъ ходу, и въ обществѣ и у писателей. Оно распространилось особенно во Франціи, гдѣ оно коренится въ неудовольствіи на существующій порядокъ вещей; здѣсь слишкомъ сильно чувствуется избытокъ правительственной опе-

ки. Но это отрицательное направленіе, въ свою очередь, является крайностью; оно представляеть возвращение къ такимъ понятиямъ о государствъ, которыя давно оставлены наукою и пикогда не имъли силы въ практикъ. Государство не есть только виъшнее учреждение для охраненія права и полицейскаго порядка; такъ можно было смотръть на него въ XVIII-мъ въкъ, когда личная свобода считалась краеугольнымъ камвемъ всего общественнаго зданія. Государство есть органическій союзъ народа, соединение всёхъ общихъ его интересовъ. Въ немъ воплощаются сознаніе и воля народа, какъ единаго цёлаго. Это вѣчное соединеніе людей, для всёхъ цёлей, которыя могуть быть достигнуты совокупными ихъ силами. Отдать всё общественные интересы въруки частныхъ, случайныхъ товариществъ, устраняя общій, постоянный союзъ, который одинъ всегда имбетъ въ виду не частныя, а общія выгоды, это такое ограничение деятельности государства, которое ничъмъ не можетъ быть оправдано Свободныя товарищества имъютъ, безъ сомивнія, огромное значеніе въ промышленномъ мірв, гдв частный интересъ является главною пружиною деятельности; но и здёсь, всякое предпріятіе, имъющее характерь общественный, должно находиться подъ надзоромъ государства, призваннаго къ охраненію общей пользы. Тъ же отрасли управленія, которыя носять на себъ совершенно общественный характерь, какъ наприм връ благотворительность, народное просвъщение, не могуть быть изъяты изъ рукъ государства безъ существеннаго ущерба народнымъ интересамъ. Частныя лица не въ состояніи сділать то, чего можеть достигнуть правительство. Свободныя усилія граждань служать последнему только подмогою. Какъ скоро учреждение приобрътаеть значительные размъры, такъ оказываются недостатки частной дёлтельности, перенесенной въ непринадлежащую ей область. Главная движущая пружина всякаго частнаго предпріятія, личный интересъ, исчезаеть; средства становятся скудными и непостоянными, начинаютъ преобладать частныя или одностороннія цёли. Въ Англіи, благотворительныя заведенія, содержимыя товариществами, не мішають громадному развитію государственной благотворительности; отсутствіе же школь, управляемыхъ правительствомъ, замъняется отчасти постоянными учебными корпораціями, и во всякомъ случай, не говорить въ пользу хорошаго устройства учебной части въ этой странъ. Въ Бельгіи, духовенство и, въпротивоположность ему, либеральный союзъ основали свои

университеты; это сдѣлано съ цѣлью проводить извѣстное политическое или религіозное направленіе, воспитывая въ немъюношество. Но ученіе, основанное на духѣ партіи, отнюдь не можетъ считаться образцовымъ. Здѣсь частныя товарищества совершенно недостаточны. Общественныя учрежденія, по самому существу своему, должны находиться или въ вѣдѣніи или подъ надзоромъ государства; это законное его поприще, котораго нельзя у него отнять.

Поэтому, невозможно согласиться съ направленіемъ тахъ либеральныхъ писателей, которые утверждають, что граждане все должны дъдать сами, и въ этомъ подагаютъ главное обезпечение свободы. Общественный быть, гдт каждый все должень делать самъ и за всемь самъ смотръть, отнюдь не представляется идеальнымъ. Подобная свобода есть отречение отъ главныхъ удобствъ общественной жизни и возвращение къ первобытному состоянию, когда не было ни разделенія труда, ни общихъ средствъ, ни спеціальныхъ учрежденій для удовлетворенія общественных нуждъ. Въ частной жизни, никто самъ себъ не строитъ дома, но призываетъ для этого плотника или каменьщика, а самъ только наблюдаетъ за ними; никто самъ не шьетъ себъ обуви, а покупаетъ ее у сапожника, требуя только, чтобы она была сдёлана по его вкусу. Вся человеческая деятельность основана на раздъленіи труда, которое сберегаетъ время, улучшаетъ работу и даетъ каждому возможность заниматься своимъ дёломъ, пользуясь и другими благами жизни. Утверждаютъ, что это начало свойственно только промышленной области, что оно не можетъ быть перенесено на общественную даятельность, ибо государство не есть промышленное товарищество или компанія на акціяхъ. Эту мысль развиваетъ въ особенности Гнейстъ въ извъстномъ своемъ сочинении объ англійскихъ учрежденіяхъ. Онъ приходить даже къ заключенію, что раздъленіе труда, возлагая всю общественную деятельность на спеціально приготовленное чиновничество, прямо ведетъ къ абсолютизму. Впрочемъ, Гнейстъ противополагаетъ этому промышленному взгляду на государство не частную предпріничивость, а личное участіе гражданъ въ мъстномъ управленіи, а потому мы разберемъ его мнъніе ниже, говоря о послёднемъ. Но здёсь нельзя не замётить, что доказательствъ въ пользу своего взгляда онъ не представилъ. Абсолютизмъ возникаетъ изъ раздъленія труда только тогда, когда уничтожается всякій общественный контроль надъ чиновничествомъ, когда граждане

совершенно перестають принимать участіе въ общественных в дълахъ, ограничиваясь частною жизиью. Но тамъ, гдъ этотъ контроль существуетъ, гдъ есть представительныя учрежденія, черезъ которыя общество можеть предъявлять свои требованія и дъйствовать на правительство, свобода сохраняеть надлежащія гарантін Ніть сомнінія. что представительное устройство требуетъ отъ гражданъ зоркаго вниманія къ общественному делу, готовности стоять за свои права и жертвовать собою для общаго блага, но оно вовсе не ведеть къ тому. чтобы они все дълали сами. Напротивъ, главная его задача состоитъ въ сочетании противоположныхъ началъ: раздъления труда, которое составляетъ преимущество абсолютизма, съ теми гарантіями, которыя требуются свободою. Это — приближение къ тому, что можно назвать идеальнымь устройствомь общества, гдв каждый исполняеть свое назначение вы согласии съ другими. Вы государствъ должены быть предоставленъ надлежащій просторъ и правительственной діятельности и свободъ граждань; оба элемента должны развиваться согласно, не усиливансь одинъ въ ущербъ другому. Разумное сочетание обоихъ началъ составляеть и удобство жизни и плодъ цивилизаціи.

Однако эта идеальная гармонія есть только цёль, которую должно имъть въ виду всякое общество. Въ дъйствительности, перевъсъ того или другаго начала опредвляется мъстными и народными особенностями. Одинъ народъ, одаренный духомъ иниціативы, любитъ прибъгать въ частной предпріимчивости, другой проявляеть свои способности преимущественно въ правительственной дъятельности. У англо-саксонскаго племени, избытокъ личнаго начала и ревнивое отношеніе свободы къ правительству повели къ излишнимъ ограниченіямъ государственной власти, которая поэтому лишилась накоторыхъ существенныхъ своихъ принадлежностей. Каждое расширение правительственнаго въдомства кажется орудіемъ притъсненія гражданъ. Вследствіе этого, въ Англіи до сихъ поръ не могуть решится на введеніе назначаемых в правительствомъ прокуроровъ для преслёдованія преступленій, не смотря на 10, что общественное мивніе вполив сознаетъ всъ недостатки настоящаго способа преслъдованія, посредствомъ частныхъ лицъ или простыхъ полицейскихъ чиновниковъ, при чемъ въ добавокъ, наперекоръ здравому смыслу, государство беретъ на себя всв издержки. По той же причинь, вліяніе правительства на народное образование ограничивается вы Англіи раздачею ссудъ частнымъ школамъ. Въ подобныхъ явленіяхъ выражается особенно ревнивый духъ англійской аристократіи, которая издавна смотръла на правительство, какъ на соперника, и старалась по возможности стъснить его, опасаясь ослабленія своего вліянія въ областяхъ. Но съ тъхъ поръ, какъ средніе классы пріобръли перевъсъ въ государствъ, въ Англіи водворяется порядокъ вещей, гораздо ближе подходящій къ тому, который господствуетъ на европейскомъ материкъ. Очевидные недостатки, проистекающіе отъ слабости правительственной власти, плохое состояніе м'єстнаго управленія и въ особенности б'єдственное положение низшихъ классовъ постепенно повели къ усилению государственной дъятельности и правительственной опеки. Законодательство, въ теченіи болье тридцати льть, движется этимъ путемь; общественный быть значительно отъ этого выиграль, а между тъмъ свобода такъ же кръпка, какъ прежде. Что касается до Америки, то особенно въ послъднее время, ее неръдко выставляютъ образцомъ для европейскихъ народовъ. Здёсь республиканская форма съ союзнымъ устройствомъ благопріятствуетъ безмърному расширенію свободы, а особенности американскаго быта делають этоть избытокь безвреднымъ. Но надобно быть Американцемъ, чтобы вжиться въ такой порядокъ вещей, гдѣ каждый должень вѣчно стоять на сторожѣ, гдѣ рискъ и одолжніе опасностей считаются первымъ наслажденіемъ жизни, и гдъ главная цъль людей состоить въ неудержимомъ стремленіи къ промышленной дъятельности. Европейскимъ народамъ едва ли этотъ бытъ покажется вожделеннымъ. У объихъ отраслей англо-саксонскаго племени, энергическое развитие личной предпримчивости вытекаетъ изъ ихъ характера и исторіи. Оно безъ сомивнія содбиствовало раннему водворенію политической свободы, но не составляеть необходимаго ея условія. Народы европейскаго материка им'вють свои свойства и свое историческое развитіе, которое привело къ значительному, неръдко даже односторониему расширенію правительственной дъятельности. Отказываться отъ своего прошедшаго и отъ добытыхъ имъ результатовъ пътъ никакой нужды. Тамъ, гдъ государственный элементъ получилъ слишкомъ значительный перевъсъ надъ общественнымъ, слъдуетъ восполнить этотъ педостатокъ, вызвавъ къ дъятельности начало свободы; но это ограничение должно совершиться во имя желанной гармоніи различныхъ общественныхъ силъ, а не въ пользу противоположной крайности.

Таковы существенных начала, опредёляющія отношенія государства къ обществу. Одно восполняеть другое въ достиженіи общей цёли. Какъ въ своемъ строеніи, такъ и въ дёятельности, они находятся въ обратно пропорціональномъ отношеніи. Поэтому, между ними нередко возникаеть борьба, которой высшая цёль есть однако идеальная гармонія.

Отсюда можно вывести общее заключение относительно представительнаго устройства: всё тё условія, которыя способствують объединенію общества и вызывають въ немъ самодёятельность, ведуть къ установленію представительнаго порядка; напротивъ, все что разъединяеть общество, задерживаеть развитіе политической свободы. Въ слёдующихъ главахъ, мы разсмотримъ это подробите.

### ГЛАВА 2.

ФИЗИЧЕСКІЯ УСЛОВІЯ СТРАНЫ И ИХЪ ВЛІЯНІЕ НА ПРЕДСТА--ВИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО.

Политическіе писатели издавна замѣчали то вліяніе, которое имѣетъ физическая природа на образы правленія. Глубочайшіе мыслители и древняго и новаго міра указывали на климатъ, на близость моря, на пространство земли, какъ на условія, опредѣляющія въ большей или меньшей стенени политическій бытъ народовъ. Въ новѣйшее время, подъ вліяніемъ реальнаго направленія, эти изслѣдованія вдаются даже въ крайпость. Физическими условіями стараются объяснить все устройство государствъ, не принимая во вниманіе чисто человѣческихъ началъ, которыя играютъ въ исторія гораздо важнѣйшую роль.

Политическая наука должна признать значеніе обоихъ элементовъ. Человъкъ не связанъ безусловно опредъленіями внъшней природы. Какъ существо свободное, онъ не только способенъ отъ нихъ отръ: шиться, но и покоряетъ ихъ себъ. На одной и той же почвъ, въ разныя времена, народы проходятъ черезъ совершенно различныя общественныя формы. Тъмъ не менъе, физическія условія имъютъ несомнънное вліяніе на устройство обществъ. Не налагая на народную

жизнь неизменной печати, не действуя, какъ непреложный законъ природы, они способствують развитію того или другаго элемента, задерживаютъ или ускоряютъ ходъ, опредъляютъ черты народнаго характера, и тъмъ самымъ имъютъ прямое вліяніе на политическій быть. Мы видёли, что географическое положение Англіи въ значительной степени объясняеть исторію ея учрежденій. Если возможность политической свободы опредвляется состояніемъ общества, то она состоить въ зависимости и отъ природы сграны. Мы можемъ приложить здёсь тотъ законъ, который мы вывели въпредъидущей главё: физическія условія, способствующія объединенію общества, и вызывающія въ немъ самодъятельность, ведуть къ представительнымъ учрежденіямъ, и наоборотъ, условія противоположнаго свойства служать имъ препятствіемъ. Это одинь изъ факторовъ политической жизни, на который нельзя не обратить вниманія. Если неблагопріятныя физическія условія не представляють безусловной преграды улучшеніямь, то они выясняють затрудненія, раскрывають разумпыя причины существующаго порядка и налагають на общественныхъ дъятелей обязанность осторожности при перемънахъ. Человъческая мысль встръчается здъсь не съ произведеніями произвола, а съ высшими законами, передъ которыми она останавливается съ благоговъніемъ.

Одно изъ важнъйшихъ условій, опредъляющихъ форму политическаго быта, есть пространство государства. Это -чисто физическое отношеніе, которое зависить не только оть людей, заселяющихъ страну, но и отъ самой ея природы. Островъ естественно предназначается къ образованію въ немъ единаго государства, котораго объемъ опредъляется величиною земли. Тоже, хотя въ меньшей степени, можно сказать и о полуостровахъ. Общирныя равнины способствуютъ разселенію одного племени и какъ бы приготовлены самою природою для великихъ державъ. Напротивъ, горныя страны разъединяютъ людей и содъйствують образованію мелкихь, замкнутыхь въ себъ союзовъ. Географическое отношение горныхъ частей къ смежнымъ равнинамъ опредъляетъ возможность самостоятельнаго ихъ существованія или необходимость присоединенія ихъ къ болье обширному целому. Всь имъютъ несомнънное значение для политической жизни, ибо образъ правленія находится въ тёсной связи съ величиною государства. Греки не понимали своихъ республикъ иначе, какъ на

тъсномъ пространствь. Этимъ мелкимъ, свободнымъ союзамъ издавна противополагались громадныя деспотіи Азіи. Монтескьё замѣтиль, что государствамъ свойственна республиканская форма, небольшимъ среднимъ умъренная монархія, въ обширныхъ же равнинахъ естественно водворяется деспотизмъ. Тоже доказывалъ и Руссо, утверждая, что чёмъ шире пространство земли, тёмъ сосредоточеннъе должна быть правительственная власть. Если этого положенія нельзя признать безусловнымъ закономъ, опредъляющимъ на въки политическое устройство земли, то несомивнно, что въ немъ заключаются весьма существенныя мысли. Широкія пространства раздъляютъ людей, а потому требуютъ болъе сосредоточенной власти. Въ большомъ государствъ, особенно при скудномъ населеніи, сношенія ріже и затруднительніе, люди, разсіянные въ пустыні, менів сталкиваются другъ съ другомъ и лишены возможности дъйствовать собща; отдъльныя области имъютъ мало взаимной связи; разнообразіе условій порождаеть противоположность интересовь; неръдко сюда привходить и различие народностей, включаемых въ огромное пространство. Все эго, разъединяя общество, въ значительной степепи затруднаетъ водворение политической свободы. Большия государства образуются и долго держатся силою сосредоточенной власти, которая одна въ состояніи охранять ихъ отъ распаденія. Народъ можеть гордиться своимъ единствомъ, силою и могуществомъ, по онъ долженъ знать, что все это дается ему въ ущербъ свободъ. Нужны весьма благопріятныя условія и высокое общественное развитіе, чтобы соединить здёсь необходимую силу власти съ благоденніями представительныхъ учрежденій. Во всякомъ случать, это требуетъ долгой и тяжелой внутренней работы. Разомъ это не дается.

Въ мелкихъ государствахъ, всё эти препятствія устраняются сами собою. Живя вь сосёдствё, люди знають другъ друга; они могутъ сговариваться, дъйствовать совокупными силами. У нихъ установляются общіе интересы, близкіе всёмъ. Знакомство съ дъломъ, когорое у нихъ постоянно на глазахъ, развиваетъ въ нихъ способность къ самоуправленію. Поэтому, свобода находитъ здёсь самую удобную почву. Напротивъ, абсолютизмъ тъмъ менъе умъстенъ въ малыхъ странахъ, что мелочность интересовъ и близкое отношеніе правительства къ подданнымъ дълаютъ его слишкомъ чувствительнымъ для народа. Власть, дъйствующая издалека, всегда менъе тяжела, неже-

ли та, которая находится въ состдствъ. Правительство, представляющее обширные интересы, естественно пользуется большимъ уваженіемъ, нежели то, которое вращается въ мелкой сферъ. Наконецъ, малые народы обыкновенно не имъютъ тъхъ великихъ задачъ, тъхъ всемірно-историческихъ цълей, которыя въ большихъ государствахъ неръдко сокрушаютъ развитіе свободы.

Однако, съ другой стороны, представительныя учрежденія въ мелкихъ госупарствахъ имъютъ и свои невыгоды. Они требуютъ сложнаго устройства, для котораго часто недостаетъ способныхъ людей. Это относится особенно къ конституціонной монархіи, гдж сочетаніе разнородныхъ элементовъ и необходимость задержекъ и гарантій влекуть за собою искусственную организацію властей. Къ этому присоединяется узкость общественных интересовъ, которая невыгодно отзывается на свободныхъ учрежденіяхъ. Столкновенія и борьба партій неръдко принимають здъсь мелочной и щепетильный характеръ. Когда народъ стоитъ на низкой степени развитія, особенно при господствъ патріархальнаго быта, онъ можеть быть доволень порядкомъ вещей, въ которомъ онъ самъ обделываетъ свои дела; но съ расширеніемъ взглядовъ, съ развитіемъ потребностей и образованія, возбужденная самодъятельность общества не удовлетворяется узкими рамками, въ которыя она поставлена; она ищеть болье широкаго поприща. Поэтому, свободныя государства, заключенныя въ тъсномъ пространствъ, если они не припуждены боязливо отстапвать свою самостоятельность противъ могучихъ сосъдей, естественно стремятся къ расширенію. Этимъ въ значительной мёрё объясняются завоевательныя наклонности древнихъ республикъ. Въ новое время, витсто стремленія къ преобладанію, является желаніе примкнуть къ болъе обширной народности, войти въ составъ великаго государства, въ которомъ владычествуютъ болъе возвышенныя цъли. Отсюда естественная связь между либерализмомъ и началомъ національности, которое въ настоящее время выдвинулось на первый планъ. Это можно замътить особенно въ Германіи; но тоже явленіе новто ряется и въ другихъ странахъ. Такъ напримъръ, въ Швейцаріи, развитіе демократической свободы привело къ болье тъсному единенію кантоновъ; новое союзное устройство выводить политическую жизнь изъ замкнутости мъстныхъ интересовъ. Если свобода съ трудомъ водворяется въ общирныхъ державахъ, то въ мелкихъ ей поставлены

предълы, изъ которыхъ она стремится выдти. Среднее пространство болъе всего способствуетъ гармоническому сочетанію общественныхъ элементовъ.

Кромъ объема земли, существенное значение для политического устройства имбетъ и географическое ея положение. Безопасность отъ внъшнихъ враговъ устраняетъ необходимость сосредоточенной власти и тъмъ самымъ даетъ элементамъ свободы возможность отстоять свою самостоятельность, дать отпоръ стремленіямъ къ произволу. Внутреннія силы общества могуть сочетаться сообразно съ своею природою и съ своимъ значеніемъ въ цъломъ, не подвергаясь искусственному объединенію вслёдствіе внёшняго напора. Мы видёли, какъ въ Англіп географическое положеніе острова содъйствовало развитію свободы. Тому же уединенному положенію можно приписать постоянство конституціонных учрежденій въ Швеціи. Республиканское устройство Швейцаріи нашло себя оплоть въ окружающихъ горахъ и ускользнуло такимъ образомъ отъ общаго движенія, подчинившаго сосёднія страны самодержавной власти. Если при такихъ благопріятныхъ условіяхъ, свободный народъ умфетъ отстоять свою независимость противъ случайнаго нападенія могучаго врага, какъ сдълали Швейцарцы и древніе Греки, то свобода почерпаетъ въ побъдъ еще большую кръпость. Но вообще, страна, подверженная вторженіямь чужестранцевь, нуждается вь сосредоточенной власти, которая, получая рёшительный перевёсъ надъ другими элементами, легко становится неограниченною. Окруженный опасностями, народъ инстинктивно чувствуетъ потребность вождя; онъ видить въ немъ знамя и спасителя. Изъ этого слагаются извъстныя нонятія и привязанности, которыя опредъляють и характеръ народа и его историческое развитіе. Ничто такъ не содъйствовало водворенію самодержавія во Франціи, какъ многольтнія войны съ Англіею и вызванныя ими бъдствія. Тоже самое мы видимъ и въ Испаніи. Хотя съ ХУП въка, эта страна живетъ особнякомъ, не принимая почти участія въ европейскихъ дълахъ, но весь средневъковой періодъ прошель для нея въ упорной борьбъ съ иновърными покорителями, а нотому единство власти и религіи сдёлалось для нея началомъ, которое наложило неизгладимую печать на все ея политическое устройство. Невозможно отрицать и то вліяніе, которое имъло владычество Татаръ на установление единодержавия въ России. Въ новъйшее время, мы видимъ примъръ другаго рода: свободныя учрежденія послужили Италіи орудіемъ противъ чужеземнаго гнета. Но здъсь, внъшняя война была явленіемъ мимолетнымъ, а надежда на чужую помощь устраняла необходимость чрезмърнаго напряженія силъ. Между тъмъ, и здъсь, внъшняя опасность скръпила единство земли и возвысила монархическое начало, которое является оплотомъ и противъ стремленій къ распаденію и противъ республиканскихъ идей.

Кромъ физическихъ условій, способствующихъ объединенію общества, на развитіе представительныхъ учрежденій имъють вліяніе и тъ, которыя вызываютъ самодъятельность народа. Сюда относится все, что возбуждаеть въ человъкъ энергію, предпріимчивость, что расширяетъ его кругозоръ. Въ этомъ отношенія, важное значеніе имъетъ разнообразіе природы, сочетаніе горъ п равнинъ, суши и водъ. Подъ вліяніемъ многостороннихъ впечатлѣній, развиваются различныя стороны человъческаго духа, которыхъ взаимнодъйствие возбуждаетъ народныя силы, производитъ разнообразіе направленій и тѣмъ санымъ возводитъ жизнь на выстую ступень. Ничто, напротивъ, такъ не препятствуетъ развитію духовныхъ силъ человѣка, какъ однообразіе естественных условій, среди которых онъ живеть. Налагая на жизнь неизмённую печать, сковывая ее въ извёстномъ направленіи, оно устраняеть побужденія къ дъятельности и усовершенствованіямъ. Этимъ опредъляется различіе странъ континентальныхъ и приморскихъ. Близость моря издавна считалась однимъ изъ самыхъ благопріятныхъ условій для человъческаго развитія. Мореплаваніе возбуждаеть въ людяхъ энергію и предпріничивость. Оно, въбств съ твиъ, приводитъ народъ въ соприкосновение съ другими, производить обмънъ мыслей, раскрываетъ человъку новые міры. Внъшнія сношенія одни въ состояній вывести народъ изъ замкнутости и оцъпенънія, въ которыя онъ погружается, когда живетъ особнякомъ. Если безопасность отъ витшнихъ враговъ составляетъ условіе внутренней свободы, то не менъе важны въ этомъ отношени мирныя соприкосновенія съ иностранцами. Географическое обособленіе Англіи находило самое сильное противодъйствіе въ ея морскомъ положеніи, которое открывало ей всё страны свёта и дёлало ее постоянною участницею европейской жизни. Историки давно замъчають, до какой степени благопріятны для развитія были естественныя условія въ Греціи, одаренной необыкновеннымъ протяженіемъ морскихъ береговъ, съ глубоко връзывающимися заливами, съ безконечнымъ разнообразіемъ и богатствомъ природы. Чутье этой потребности заставляло и Россію неудержимо стремиться къ морскимъ берегамъ, и когда наконецъ явился въ ней могучій геній, который, понявъ ея призваніе, вдвинулъ ее въ среду европейскихъ народовъ, первымъ инстинктомъ его неутомимо дъятельной природы была неодолимая страсть къ морю.

Но и въ континентальныхъ странахъ, естественныя условія могуть быть болье или менье благопріятны развитію общественной жизни и свободы. Это зависить отъ разнообразія почвы, отъ удобства спошеній, наконецъ, отъ самаго промышленнаго быта, который опредъляется природою и произведеніями земли. Изъ различныхъ отраслей промышленности, торговля болье всего способствуеть развитію предпріничивости; поэтому такое важное значеніе пифеть море, открывающее произведеніямъ всемірный рынокъ. Заттиь, напряженной дъятельности и изобрътательности требуетъ промышленность обработывающая. Менте же всего содтиствуеть общественному развитію земледіліе, которое придаеть народной жизни слишкомь однообразный характеръ, и завися болъе отъ природы, нежели отъ личной предпріимчивости, обыкновенно слёдуеть за успёхами другихъ отраслей. На тъсномъ пространствъ, земледъльческій народъ можетъ дать свободъ весьма кръпкія основы; но обширныя страны, съ преобладающимъ земледёльческимъ характеромъ, медленнъе всъхъ двигаются на пути совершенствованія и свободы. Таково именно положеніе Россіи. Если мы возьмемъ всю совокупность естественныхъ ея условій, мы поймемъ, почему она менѣе всѣхъ другихъ европейскихъ странъ приняла въ себя начала свободы и болбе всъхъ нуждалась въ сосредоточенной власти. Громадность государства, скудость народонаселенія, однообразіе условій, земледжльческій быть, трудность сношеній съ Европою и доступность азіятскимъ ордамъ, все это въ высшей стенени затрудияло, какъ внутреннее объединение народа, такъ и развитіе въ немъ самодѣятельности. Восполнить эти недостатки могла только кръпкая власть, которая, стоя на вершинъ, давала единство государству и направляла общественныя силы, возбуждая ихъ къ дъятельности, неръдко даже насильственными мърами. Сравнивая Россію съ Съверо-Американскими Штатами, можно усмотръть между ними нъкоторыя сходныя черты: и здёсь и тамъ, огромныя пространства заселяются народомъ, который не потратилъ еще силъ во внутреннихъ бореніяхъ и смѣло глядитъ въ будущее. Но при этомъ внѣшнемъ сходствѣ, какое неизмѣрямое различіе въ бытѣ и учрежденіяхъ! Оно объясняется самымъ географическимъ положеніемъ странъ: одну занимаетъ народъ континентальный, который съ трудомъ пробился къ морю, другую—народъ приморскій, который завоевалъ себѣ материкъ.

Но, какъ мы уже сказали, природа не налагаетъ на общественную жизнь неизмъннаго клейма. Человъческій духъ отръшается отъ естественныхъ условій и покоряетъ себъ природу. Громадныя пространства уничтожаются новыми изобрътеніями. Жельзныя дороги и телеграфы сближають людей, производять самый быстрый обмънь мыслей между отдаленными краями, вводять обширныя государства въ тъже условія, въ какихъ находились малыя. Физическія преграды не въ состояніи остановить идей. Повсюду распространяются общія понятія и нравы, что болье всего содыйствуеть внутреннему объединенію обществъ. Расширенный кругозоръ, безпрерывныя столкновенія, вызывая новыя силы духа, возбуждають самодъятельность въ людяхъ. Все это неизбъжно ведетъ къ развитію свободы, а въ конечномъ результатъ къ представительнымъ учрежденіямъ. Всъ новые европейскіе народы, рано или поздно, силою вещей, должны къ эгому придти, ибо это естественно вытекаетъ изъ хода жизни, изъ развитія условій, на которыхъ зиждется свобода. Вопросъ состоитъ единственно во времени, въ болъе или менъе быстромъ достижении цъли. Это зависить уже не отъ физическихъ опредъленій, а отъ дъятельности духа, который трудомъ и борьбою ставитъ природу въ служебное -къ себъ отношение.

#### ГЛАВА 3.

народность и ея отношеніе къ представительнымъ учреж. Деніямъ.

Изъ числа человъческихъ элементовъ, отъ которыхъ зависятъ развитіе учрежденій, на первомъ мъстъ стоитъ народность. Ею опредъляется составъ государства, который имъетъ огромное вліяніе на его устройство и дъятельность. Въ государство могутъ входить нъсколько народностей, или же оно состоитъ, если не исключительно, то въ весьма значительной мъръ, изъ одной. И то и другое имъетъ существенное значеніе для представительныхъ учрежденій.

Въ новъйшее время появилось могучее стремленіе собрать каждую народность въ отдъльное политическое тъло. Разсъянныя части соединяются въ одно цълое, сложныя государства распадаются. Многіе стараются возвести это явленіе въ общее начало, признавая за каждою народностью право составить особое государство. Примъръ Италіи, которой возрожденіе возбудило общее сочувствіе Европы, придаль особенную силу этимъ пдеямъ. Онъ прилагаются въ Германіи, къ Польшъ, и развиваются въ цълую систему, имъющую въ виду преобразованіе всей европейской карты. Корень этихъ стремленій лежитъ въ началъ свободы, изъ котораго выводится право каждаго общества устроивать свой бытъ сообразно съ своими внутренними потребностями и естественными опредъленіями.

Однако этихъ ученій нельзя не признать односторонними. Если на чало свободы не имъетъ безусловнаго значенія въ устройствъ внутренняго государственнаго быта, а должно подчиняться высшимъ требованіямъ разума и порядка, то тъмъ менъе оно можетъ имъть притязаніе на исключительное господство въ области международнаго права. Составъ государства опредъляется, какъ историческимъ его развитіемъ, такъ и отношеніями живущихъ въ немъ рядомъ элементовъ. Во многихъ странахъ, илеменныя группы такъ перепутаны между собою,

что невозможно ихъ разделить. Везде, существующія народности возникли изъ смъщенія племенъ, которое дало имъ ширину и разносторонность развитія. Наконецъ, не всякая физіологическая народность способна къ государственной жизни. Для устройства державнаго тела нужны высшее сознание и воля, которыя далеко не составляють достоянія всякаго общества. Государство призвано къ осуществленію вер ховныхъ началъ человъческой жизни; оно, какъ самостоятельное лице, играетъ всемірно-историческую роль, участвуетъ въ ръшеніи судебъ человъчества. Занять такое положение можно не во имя отвлеченныхъ понятій о свободъ, а только въ силу высшихъ способностей; а такъ какъ въ международныхъ отношеніяхъ нётъ власти, опредёляющей права, то народъ долженъ свою способность доказать на дёлё. Она раскрывается изъ его исторіи, изъ его умѣнія пользоваться предоставленною ему свободою, изъ энергіп, постоянства и благоразумія, съ которыми онъ преслёдуеть свои цёли. Менёе всего она доказывается революціонными попытками, которыя, им'тя чисто отрицательную силу, выражають способность къ разрушенію, а не къ сози. данію. Конечно, національныя стремленія, такъже какъ и требованія свободы, принуждены иногда пролагать себъ путь возстаніемъ противъ установленнаго порядка; но не всякая революція можетъ быть нравственно оправдана, а только та, которая служить крайнимъ убъжищемъ нужды. Если возстание Грековъ противъ турецкаго ига встрътило сочувствіе и поддержку въ европейскихъ державахъ, то невозможно одинаково оправдать отложение Юга въ Соединенныхъ Штатахъ, козни прландскихъ феніевъ, или послёднее возмущеніе Польши, которое безумнымъ образомъ разрушило всъ либеральныя уступки правительства и дъйствовало помощью тайныхъ убійствъ и неслыханнаго террора, распространеннаго подземными властями. Во всякомъ случат, о правт народностей на самостоятельное существование не можетъ быть ръчи. Народность имъетъ только тъ права, которыя принадлежать ей по законамъ государства и по международнымъ трактатамъ. Противоположное воззръние ведетъ къ отрицацию всего существующаго порядка вещей. Народность есть сила, которой въ политикъ нельзя не признать, которую государственный дъятель не можетъ упустить изъ виду, но правомъ она облекается только тогда, когда она организуется въ независимое государственное тъло и признается другими. Право принадлежить не народности, а государству.

Первая есть неустроенная стихія, второе образуеть юридическое лице, въ составъ котораго могутъ входить, не только одна, но и нъсколько народностей.

Сборное государство, будучи юридически безукоризненнымъ, имѣетъ однако значительныя политическія невыгоды. Ничто такъ не разъединяетъ общества, а потому такъ не мѣшаетъ развитію свободныхъ учрежденій, какъ различіе народностей, входящихъ въ составъ государства. Безъ единства народнаго духа невозможно и единство политическаго направленія, которое, прежде всего, должно выражать ся въ общихъ національныхъ стремленіяхъ, составляющихъ основу всей государственной жизни. Гдѣ нѣтъ общей любен къ отечеству и единодушнаго желанія поддержать его цѣльность и его интересы, тамъ тщетны попытки представительнаго устройства. Поэтому необходимо, чтобы въ государствѣ была по крайней мѣрѣ одна народность, значительно преобладающая надъ остальными, отъ которой бы зависѣло общее направленіе представительнаго собранія.

Однако и это начало не слъдуетъ доводить до крайности. Не всегда существование въ государствъ народныхъ особенностей можетъ считаться зломъ. Государство слагается исторически изъ различныхъ составныхъ частей, которыхъ разнообразіе придаетъ общественной жизни большую широту, а иногда вносить въ нее новыя начала п высшее образование. Однородная масса слишкомъ склонна къ односторонности и исключительности. Безъ сосъдства другихъ элементовъ, она нерёдко погружается въ апатію; будучи призвана къ участію въ политической жизни, она безъ задержки легко даетъ ходъ всёмъ своимъ недостаткамъ. Напротивъ, если она обставляется другими, чуждыми ей стихіями, односторонность ея смягчается, педостатки воздерживаются или восполняются чужими качествами, и изъ разнообразія направленій вырабатывается болье широкій взглядь на вещи. Возьмемъ для примъра народность, находищуюся подъ вліяніемъ исключительнаго въроисповъданія. Присутствіе въ ней другихъ рельгіозныхъ элементовъ одно въ состоянім развить въ обществъ въротернимость и освободить гражданскую область изъ подъ церковной опеки; а терпимость вообще составляеть одно изъ главныхъ качествъ, требуемыхъ свободою: люди должны научиться стоять за свое, уважая виёстё съ тъмъ и чужое. Для уситха представительныхъ учрежденій важно въ особенности то возбуждение силь, которое является последствиемь соприкосновенія разнобразных стихій въ общемъ устройствъ. Если этимъ уменьшается одно изъ условій свободы, общественное единство, то возвышается пругое — самодъятельность общества.

Опнако, пля того, чтобы это разнообразіе народностей приносило государству пользу, а не вредъ, необходимо, чтобы онъ жили въ миръ, чтобы подчиненныя примыкали къ главной, сохраняя свои особенности, но не стремясь въ самостоятельности, и не становясь во враждебныя отношенія къ цілому. Съ своей стороны, преобладающая народность тогда только можеть расчитывать на дружное содъйствіе другихъ, когда она не насилуетъ ихъ, не старается всёми способами поглотить ихъ въ себъ, а уважаеть ихъ особенности, ихъ права и даже ихъ предразсудки. Нътъ ничего вредите для конституціонной жизни, какъ возбуждение взаимнаго раздражения народностей, входящихъ въ составъ государства. Жесткія нареканія, ядовитая полемика, мелочныя подозрёнія въ недоброжелательстве, требованія подчиненія и отказа отъ своихъ особенностей, все это только отталкиваетъ подвластныя племена и готовитъ съмена вражды, которыя въ представительномъ устройствъ могутъ принести самые печальные плоды. Здёсь начинается истинное зло, которому необходимо противодъйствовать: враждебное настроение части народнаго представительства можетъ принести государству величайшій вредъ. Но лъкарство дежить не въ деспотизмъ преобладающаго большинства. Это способъ дъйствія придичный только революціонному собранію, и притомъ не всегда успъшный, ибо при первомъ разладъ внутри большинства, побъжденное меньшинство можетъ воздать ему сторицею за свое пораженіе. Конституціонный порядокъ основанъ прежде всего на общей свободъ, на обезпечении всъхъ нравъ, на взаимныхъ уступкахъ и соглашеніяхъ. Здъсь подчиненную народность надобно не раздражать, не отталкивать отъ себя неумфренными требованіями, а нривлекать въ себъ путемъ мира и справедливаго удовлетворенія ся желаній.

Общее представительство, въ которомъ люди сходятся для совокупной дъятельности, для обсужденія общихъ интересовъ, можетъ скръпить и упрочить взаимную связь народностей; но оно не въ силахъ ее создать. Представительство выражаетъ только то, что есть уже въ обществъ; поэтому надобно, чтобы связь была подготовлена жизнью. Это мирное завоеваніе чужой народности зависить не столько отъ здравой политики правительства, сколько отъ нравственной силы господствующаго народа, отъ притягательной способности высшихъ классовъ и отъ трудолюбія среднихъ. Образованная аристократія, съ блистательнымъ политическимъ положеніемъ, легко притягиваетъ къ себъ чуждые аристократические элементы, которые, стремясь занять въ обществъ высокое мъсто, примыкають къ однороднымъ стихіямъ. Общеніе нравовъ и интересовъ служить здёсь связующимъ пачаломъ. Такъ, австрійская аристократія поглотила въ себъ чешскую; такъ польская обратила въ Поляковъ дворянство Литовскаго Княжества. Съ другой стороны, трудолюбивое среднее состояніе, выселяясь въ чужіе предёлы, дёлаясь въ нихъ осёдлымъ, создавая себъ жизненный центръ въ подчиненной области, мало по малу вытъсняетъ чуждую народность и производить смъшеніе элементовъ, которое вфрифе всего парализуетъ стремленія къ отдъленію. Образецъ такого завоевательнаго труда представляютъ Нфицы во многихъ провинціяхъ, гдф они успфли, если не вполнф, то въ значительной степени, замёнить туземное население своимъ. Но еще болъе разительный примъръ нравственной силы преобладаю. щей народности можно видъть въ Лотарингіи и Эльзасъ. Вошедши въ составъ Франціи, эти области привязались къ ней сердцемъ и совершенно отреклись отъ прежней національности. Причинъ этого явленія должно искать не въ той или другой политической мірь, а во всемъ развитіи французской исторіи. Блескъ двора и въка Лудовика ХІУ-го, всемогущее вліяніе французской литературы, которое до половины XVIII-го въка было преобладающимъ въ самой Гермапін, неудержимый энтузіазмъ революціи, побѣды и величіе Наполеона, повый гражданскій быть, несравненно высшій, нежели прежній, все это связало отдёльныя части Франціп перазрывными связями, умственными и правственными, не смотря на племенныя различія.

Это мирное дъйствіе одной народности на другую гораздо важнъе, нежели правительственныя мъры, которыя могутъ содъйствовать общественнымъ силамъ, но никогда не замъняютъ ихъ вполнъ. Однако, для подобнаго результата не всегда существуютъ нужныя условія. Иногда препятствіе заключается въ недостаткахъ преобладающей народности, иногда въ историческихъ причинахъ, опредъляющихъ стремленія подчиненной. Въ такомъ случаъ, если враждебнаго настроенія нельзя побъдить мирнымъ путемъ, остается дъйствовать правительственными средствами. Но здъсь, самодержавное правитель-

ство гораздо върнъе достигаетъ цъли, нежели конституціонное. Оно допускаетъ менъе свободы въ подчиненныхъ и болъе произвола въ правителяхъ; оно дъйствуетъ безъ огласки и не даетъ хода неудовольствію, а это именно то, что требуется для подавленія враждебнаго отпора. Конституціонный порядокъ умъстенъ при нормальномъ положеніи дълъ, для водворенія всеобщей свободы и законности, а не для побъды надъ внутреннимъ врагомъ. Послъдняя цъль всегда лучше достигается сосредоточенною властью.

Менње всего можно допустить участіе враждебной народности въ общемъ представительствъ. Стараться подавить чуждый элементъ въ извъстной части государства, а вмъстъ съ тъмъ, пріобщить его къ верховной власти, это — вопіющее противортніе, которое идетъ наперекоръ всъмъ требованіямъ здравой политики. Когда государству предстоитъ подобная задача, лучше отложить введеніе конституціоннаго устройства до тъхъ поръ, нока не явится возможность возвратиться къ правильному порядку. Или же, если время не терпитъ, лучше не распространять конституціонныхъ правъ на тотъ край, въ которомъ господствуетъ враждебная народность. Это имъетъ свои невыгоды, ибо, вмъсто установленія ближайшей связи съ цѣлымъ, область ставится въ еще болъе исключительное положеніе, какъ бы отръзываясь отъ остальнаго. Но это меньшая певыгода, нежели введеніе въ общее представительство враждебнаго элемента, которому участіе въ верховной власти придаетъ только большую силу.

Для примъра возьмемъ наши западныя губерніи и представимъ себъ, что онъ были бы включены въ представительное собраніе, созванное для всей имперіи. Верхній слой народонаселенія, единственный, въ которомъ существуетъ политическая жизнь, и который въ состоянім дать серьозное представительство, состоитъ тамъ изъ Поляковъ, болье или менъе враждебныхъ Россіи, какъ доказало недавнее возстаніе. Задача состоитъ въ полномъ обрустніи этого края посредствомъ возвышенія низшихъ, чисто русскихъ слоевъ. Но эта цъль становится неисполнимою, какъ скоро польскому элементу предоставляется не только полная свобода дъйствій, но и участіе въ верховномъ собраніи, гдъ его представители естественно составятъ замкнутую, единодушную и весьма опасную группу. Если же выборы будутъ устроены такъ, что преобладаніе въ шихъ получатъ пизшіе классы, то наименьшее зло будетъ состоять въ совершенной неспособности выбор-

ныхъ къ рѣшенію нолитическихъ вопросовъ; главное же то, что въ остальномъ государствѣ надобно будетъ устроить представительство по тому же совершенно ненормальному образцу, давши въ немъ перевѣсъ низшимъ классамъ надъ высшими. Отсюда слѣдуетъ, что или введеніе представительнаго порядка совершенно невозможно, или оно невозможно по крайней мѣрѣ для значительной части государства. Если, продолжая приведенный примѣръ, мы представимъ себѣ, что сюда было бы включено и все Царство Польское, то это было бы еще большее осложненіе задачи; тутъ должна исчезнуть уже всякая надежда на сколько нибудь благопріятный исходъ.

Противъ этихъ доводовъ нельзя сослаться на примъръ Ирландіи, которая, не смотря на враждебныя чувства къ Англіи и на стремленіе къ отдъленію, господствующее въ части народонаселенія, посылаетъ своихъ представителей въ англійскій парламентъ. Тамъ иные элементы и иная задача. Англійская народность издавна пустила въ Ирландін самые глубокіе коріп. Она является въ ней владычествующею, она располагаетъ громадными матеріяльными средствами и высшимъ образованіемъ; съ нею чисто приандскій элементъ никогда не въ состояніи совладать. Когда, въ 1800-мъ году, прландскій парламентъ былъ присоединенъ къ англійскому, въ представительствъ учавствовали одни только протестанты, то есть собственно Англичане. Въ 1829-мъ году, политическія права получили и католики; но при самомъ враждебномъ ихъ настроеніи къ Англіи, присутствіе ихъ не могло быть вредно въ парламентъ, стоящемъ на въковыхъ основахъ, имъющемъ свои твердыя преданія и кръпко организованныя партіп. Наконецъ, въ Прландіп національныя стремленія господствують преимущественно въ низшихъ классахъ, исключенныхъ изъ представительства. Самая прландская народность лишена исторической почвы и не можетъ имъть ни малъйшаго притязанія на самостоятельное существованіе. Всё подобныя попытки являются не боле какъ искусственною агитацією, игрою страстей, которая находитъ поддержку главнымъ образомъ въ нечальномъ положеніи низшаго населенія. Противодъйствовать этому можно не насильственными мърами, а хорошимъ управленіемъ, матеріяльными жертвами и распространеніемъ благосостоянія въ народъ. Это именно дълаетъ Англія, и конституціонный порядокъ даетъ для этого всё нужныя средства.

Изъ сказаннаго слъдуетъ, что враждебныя отношенія различныхъ

народиостей въ государствъ представляютъ величайшее препятствіе установленію конституціоннаго порядка; но если сліяніе уже приготовлено жизнью, и свободное дъйствіе общественныхъ силъ служитъ достаточнымъ ручательствомъ за усиъхъ, то общее представительство, соединяя людей, можетъ еще болъе скръпить эту связь. Однако необходимое при этомъ условіе, чтобы преобладающая народность не являлась притязательною, а уважала другія; иначе пламя раздора будетъ раздуваться болье и болье, и притъсненные станутъ искать сащиты у самодержавной власти. При внутреннемъ разладъ, этотъ элементъ можетъ играть весьма важпую роль. Венгрія пала въ 1849-мъ году, вслъдствіе того, что притъсняемые Славяне возстали за права австрійскаго императора.

Всѣ эти затрудненія исчезають тамъ, гдѣ государство представляеть болѣе или менѣе однородное цѣлое. Здѣсь существенное значеніе имѣеть одна преобладающая народность, а потому усиѣхъ учрежденій зависить единственно отъ ея характера и дѣятельности.

Качества, необходимыя въ народъ для успъха представительныхъ учрежденій, суть тъ, которыя требуются для разумнаго и умъреннаго унотребленія свободы. Прежде всего, нужна личная энергія, самодівтельность гражданъ. Безъ этого основнаго качества, политическая свобода остается мертвою буквою; это духъ, ее оживляющій. Тамъ, гдт господствують ятыь, нерадиніе, привычка подчиняться чужой воль, представительныя учрежденія лишены почвы. Затьмъ, необходимо сознание своихъ правъ и твердое намърение за нихъ стоять. Безъ этого опять, конституціонное зданіе слишкомъ шатко, и свобода легко уступаетъ мъсто произволу. Раздъление власти въ особенности требуеть, чтобы каждая сторона знала свое право и кръпко его держалась. Поэтому, въ конституціонных государствахъ въ высшей степени важно распространение въ пародъ юридическаго смысла. Ко всему этому должно присоединяться уменіе действовать собща. Только дружными силами возможно отстоять свободу и придти къ единству направленія. Здёсь нужны въ гражданахъ многообразныя качества: уступчивость, сговорчивость, терпимость, привычка къ нравственной дисциплинт, особенно же преобладание общихъ интересовъ надъ частными, ибо первые соединяють людей, а вторые влекуть ихъ врозь. Для общаго дъла пътъ ничего пагубите господства личныхъ, эгоистических и и вы общественных и влемяхь. Наконець, и

этого мало; устройство конституціонной монархін требуеть отъ народа еще высшихъ свойствъ. Свобода не составляетъ здъсь едицственной основы жизни; она должна согласоваться съ другими началами и учрежденіями. Нужно признаніе высшей воли въ лицъ монарха и уважение къ законному порядку, распредъляющему права и обязанности. Участвуя въ верховной власти, народъ не долженъ однако считать себя источникомъ всякаго права и закона и ставить весь общественный быть въ зависимость отъ своей воли. Отсюда необходимость умфренности въ цфляхъ и требованіяхъ. Народное представительство должно держаться въ извёстныхъ границахъ, искать того, что приложимо. Основнымъ качествомъ является здёсь практическій смысль, который руководится болье указаніями опыта, пежели умозрительными пачалами. Исключительность и петерпимость одностороннихъ теорій всего вредніе тамь, гді требуются взаимная уступнивость и уважение къ чужему праву. Господство юридическаго формализма, который строго держится существующаго, гораздо умъстиве къ конституціонномъ порядкъ, нежели неопределенность правственныхъ требованій и отвлеченныхъ началь, открывающая просторъ безконечному разнообразію цілей и взглядовъ. Съ уміренпостью въ теоріи должна соединяться и практическая умфренность, самообладаніе воли, воздерживающей движевія страстей и полагающей сама себъ предълы, при неукловисмъ преслъдовании цъли. Однимъ словомъ, сочетание свободы и норядка, составляющее сущность конституціонных в учрежденій, требуеть, чтобы общество носило законь въ собствениомъ сознаніи, не какъ насильственно наложенное правило, и не какъ умозрительное начало, а какъ извѣстный порядокъ жизни, который слъдуетъ уважать, измъняя его сообразно съ развивающимися потребностями. Это касается ве одной только политической области, но и всёхъ другихъ, ибо всё находятся другъ съ другомъ въ связи. Это должно быть общимъ свойствомъ народнаго духа, которое пріобрътается привычками всей жизни и отражается на всъхъ явленіяхъ. Тамъ, гдъ общественный бытъ расшатался, сохраненіе конституціоннаго порядка весьма затруднительно.

Таково ръдкое сочетание свойствъ, которое требуется отъ гражданъ для успъшнаго хода представительныхъ учреждений. Изъ европейскихъ народовъ, ими въ наибольшей степени обладаютъ Англичане. Англо-саксонское племя, преимущественно передъ другими,

одарено тою личною энергіею, тою способностью къ самодъятельности и тъмъ практическимъ смысломъ, которые сдълали его властителемъ промышленнаго міра и основателемъ представительнаго порятка въ новое время. Въ Съверо-Американскихъ Штатахъ, это личное начало, свергнувъ съ себя всъ исторические наросты, является исключительно владычествующимъ; поэтому, республиканское устройство заксь болке всего отвкчаеть свойствамь народа. Въ Англін, оно сдерживается уваженіемъ къ существующимъ формамъ и условіямъ жизни, а потому здёсь отечество конституціонной монархіи. Это уважение свободы къ высшему порядку придаетъ всему быту болъе возвышенный и просвещенный характерь; но такъ какъ оно руководствуется не общими началами, а историческими и условными данными, то и жизнь, и воззрвнія, и характерь народа пріобретають черезъ это оттънокъ узкости, ограниченности и формализма. Англичанину свойственно опытное знаніе, а вовсе не умозрѣніе, то есть, цѣлая половина умственнаго міра остается для него тайною. Ему понятно то, что даетъ ему собственная практика, и съ положительной и съ отрицательной стороны; чо все, что выходить за эти предвлы, составляеть для него груду свъдъній, не озаренныхъ мыслью, способною понимать чужеродныя явленія. Личная свобода юридически пользуется въ Англіи полнымъ просторомъ; но на дёлё она всюду стъсняется раболъпнымъ поклонениемъ принятымъ обычаямъ и формамъ. Лице не является здъсь въ своемъ человъческомъ значеніи, а цънится по своему общественному положенію, по своей обстановкъ. Это оборотная сторона тахъ высокихъ качествъ, которыя утвердили въ Англіи конституціонный порядокъ, ранже нежели удругихъ народовъ. Тъ самыя черты характера, которыя способствовали кръпкому объединенію элементовъ собственно англійской жизни, сдълали ее исключительною относительно всего остальнаго. Англичане - народъ своеобразный, со всёми преимуществами и недостатками этого свойства.

Совершенно иной характеръ Французовъ. Личная самодъятельность далеко не имъетъ у нихъ того развитія, какъ у сосъдей. Напротивъ, слишкомъ часто является у нихъ наклонность все возлагать на правительство, всего отъ него требовать и тъсниться въ его ряды. Опи дорожатъ болъе равенствомъ и политическою властью, нежели свободою. У нихъ нътъ и того преимущественно практическаго направленія, которымъ отличаются Англичане. Всякое явленіе они возво-

пятъ въ общимъ началамъ, созидая теоріи, всегда ясныя и опредъленныя, но часто одностороннія. Однако они не ограничиваются умозрѣніемъ, по стремятся перевести сознанныя ими начала въ практическую жизнь, и здёсь они дёйствують съ неудержимою силою. Во имя идеи, они, готовы и разрушить старое и разомъ воздвигнуть новое зданіе, и хотя восторженные порывы влекуть за собою реакцію, колебанія, усталость, однако начало, разъ укоренившееся въ умахъ, постоянно возрождается съ новою силою и движется впередъ по избранному пути. Такова была судьба идей свободы и и равенства, которыя, со времени первой революціи, сдёлались исходною точкою новой исторіи Франціи и отсюда распространились по Европъ. Это стремленіе Французовъ руководиться идеями, дёлаетъ ихъ главными двигателями европейской политики и даетъ впутренней ихъ жизпи меньшую устойчивость и последовательность развитія, но большее разнообразіе, большій блескъ и большую глубину, пежели у Англичанъ. Задачи здёсь шире, цёли возвышеннёе, а потому и достижение ихъ трудиве. Однако, пельзя не сказать, что эти свойства народнаго характера дълаютъ Французовъ менъе способными къ правильному пользованію конституціонными учрежденіями, требующими практическихъ сдёлокъ и уступокъ, нежели къ пламенной опнозиціи, къ революціоннымъ движеніямъ и наконецъ, какъ сочетаніе этихъ противоположныхъ свойствъ, къ республикъ съ сильною властью, опираюшеюся на большинство.

Еще большею наклонностью къ умозрѣнію обладаютъ Нѣмцы. Въ этомъ заключается ихъ сила; въ наукѣ имъ безпорно принадлежитъ первенство. Но практическія ихъ способности далеко не отвѣчаютъ теоретическимъ. Въ частной жизни, у нихъ встрѣчаются самыя почтенныя свойства: трудолюбіе, честность, настойчивость, точность, доброта, но въ нихъ недостаетъ именно того, что требуется для политической свободы. Способность вникать въ мелочи соединяется съ наклонностью вживаться въ нихъ; построеніе теорій влечетъ за собою совершенно искусственныя воззрѣнія на практику; любовь къ слову преобладаетъ надъ стремленіемъ къ дѣлу. У нихъ, люди не стараются сойтись во имя нѣкоторыхъ простыхъ, ясныхъ, опредѣленныхъ началъ, а уходятъ въ разнообразіе сложныхъ и запутанныхъ соображеній. Если къ этому присовокупить медленность рѣшеній, добродушіе характера и уваженіе къ историческимъ началамъ жизпи, то понятъ

но, что въ такой средѣ, смѣлая власть можетъ себѣ все позволить. Если конституціонныя учрежденія нмѣютъ въ Германіи надежду на успѣхъ, то, независимо отъ общаго хода исторіи, этому наиболѣе содѣйствуетъ то обстоятельство, что и власть нерѣдко имѣетъ здѣсь тотъ же характеръ, какъ и народъ, туже непрактичность, туже искусственность воззрѣній, тоже добродушіе, иногда тоже уваженіе къ праву и закопу. Но до сихъ поръ, конституціонная жизнь Нѣмцевъ не могла выработать опредѣленныхъ началъ, ни даже пріобрѣсти нѣкоторую прочность и силу. Она представляетъ скорѣе хитросплетенныя отпошенія разнообразныхъ элементовъ, съ значительною примѣсью случайности и произвола.

Разбирая характеры различных веропейских народовь, мы не можемъ не обратить вииманія и на нашъ собственный. Вглядываясь въ тъ черты, которыми опредъляется способность народа къ политической свободь, мы должны придти къ заключению, что онъ существуютъ у насъ въ меньшей степени, нежели у кого либо изъ нашихъ состдей. Иначе и быть не можеть; учрежденія, подъ которыми народъ ростетъ и развивается въ теченіи въковъ, всегда соотвътствують его характеру, и наобороть, самый характерь народа слагается подъ вліяніемъ учрежденій. Если, въ продолженіе всей нашей исторіи, въ насъменъе, нежели удругихъ, проявлялось стремление къ политической свободь, то очевидно, что мы въ ней менье вськъ способны. Это фактъ, о которомъ могутъ пожалъть приверженцы конституціонныхъ учрежденій, но котораго безпристрастный наблюдатель не можеть оспоривать. Не унижение себя передъ другими, а разумное самосозпацие должно побуждать насъ не скрывать отъ себя своихъ недостатковъ, а уяснять себъ, гдъ лежитъ наша слабость, и гдъ наша сила.

Едва ли кто сомнѣвается въ томъ, что личиая энергія и пинціатива не составляютъ отличительныхъ свойствъ русскихъ людей. Говоря с себѣ, мы вообще признаемъ, что распущенность, нерадѣніе и лѣнь принадлежатъ къ существеннымъ нашимъ недостаткамъ. Они проявляются особенно въ общественной жизни, гдѣ мы охотно все возлагаемъ на власть, отступаясь отъ дѣла, подъ предлогомъ, что правительство не все намъ даетъ. Тѣ великія достоинства русскаго народа, которыя сдѣлали Россію одною изъ первеиствующихъ европейскихъ державъ, несокрушимое териѣніе, безропотное перечесеніе всевозможныхъ лишеній и тяжестей, готовность всѣмъ жертвовать для

царя и отечества — нрямо противоположны духу личной свободы. Эти свойства сплотнили Россію въ одно великое цёлое, но для самоуправленія они менте всего пригодны. Уваженіе къ высшему порядку жизни служить уздою своеволію, но не пружиною самодъятельности. Въ тому же, у насъ исторически развилась та форма уваженія, которая прилична болъе самодержавію, нежели представительному устройству, именно, покорность власти, тогда какъ конституціонный порядокъ требуетъ главнымъ образомъ уваженія къ закону, неразрывно связаннаго съ сознаніемъ своего права и чужаго. Что юридическій смыслъ и чувство законности у насъ почти не существують, объ этомъ излишне распространяться. При крипостномъ прави и при отсутствін суда, эти свойства не могли развиться. Впрочемъ, нельзя отрицать, что и въ въ представительномъ устройствъ, уважение къ власти уменьшаетъ возможность раздоровъ между правительствомъ и народомъ. Въ трудныхъ обстоятельствахъ, оно является якоремъ спасенія для общества, которое толинтся около власти, освиявшей его въ теченіи въковъ. На этомъ основаніи, утверждають иногда, что монар. хія, крънкая народною любовью, не должна опасаться представительныхъ учрежденій, ибо она всегда будетъ сильнъе всякаго собранія. Но безсиліе собранія не служить доказательствомь его пользы, а уваженіе къ общимъ историческимъ началамъ не ручается за дружную дъятельность въ политической области. Тутъ нужно согласіе не относительно тёхъ рёдкихъ случаевъ, когда ставится вопросъ о коренныхъ основахъ народной жизни, а на счетъ ежедневныхъ потребностей государства. Здёсь происходять столкновенія, не столько съ верховною властью, сколько съ администрацією, при чемъ самая неумъренная и безпутная опнозиція легко можеть сочетаться съ платоническою любовью къ монархическому началу. Къ сожальнію, недостатокъ личной энергіи не ведетъ у насъ къ согласію въ управленіи общими дълами. Личное начало у европейскихъ народовъ никогда не исчезаетъ совершенно; это ихъ отличіе отъ Азіятцевъ. Но оно приняло у насъ ту форму, которая болбе всего вредить общественной жизни. Не возбуждая самодъятельности, оно мъщаетъ единству общества. Славяне издавна извъстны были неумъніемъ жить въ ладу между собою. Едва ли теперь мы сдёлали въ этомъ отношеніп много успёховъ. Безконечная рознь, личные вопросы, частные интересы обыкновенно становятся преградою всякому общему предпріятію. Согласіе установляется иногда отрицательное, когда нужно вести дружную аттаку. Особенно въ высшихъ классахъ, люди соединяются лишь въ безпредъльной критикъ, при полномъ отсутствіи умънія установить и поддержать разумный порядокъ. Общее дёло идетъ ладно только тамъ, гић за него случайно возьмется лице, которое приметъ его въ свои руки, побъдивъ недоброжелательство. Противъ этого печальнаго факта, о которомъ свидътельствуетъ огромное большинство нашихъ обшественныхъ дёлъ, можно сослаться развё только на мірскую сходку, гдъ всегда установляется соглашение. Но въ ней именно отсутствуетъ свобода, а существуетъ только деспотизмъ массы, подчиненной еще сильнъйшему деспотизму администраціи. Чъмъ выше сфера, чъмъ болъе свободы, тъмъ, напротивъ, сильнъе проявляются и рознь, и лич ные интересы и равнодушіе большинства къ общему дёлу. Наконецъ ко всему этому присоединяется еще свойство, которое мъшаетъ у насъ развитію правильной, законной свободы. Мы редко умемь держаться въ извъстныхъ предълахъ, и умственно и нравственно. Наша мысль не успъла выработаться и силою труда войти въ опредъленныя границы, уяснить себъ цъли и средства. Она обыкновенно расплывается, довольствуясь отвлеченными понятіями, подъ которыми можно разумъть все, что угодно, или не зная мъры одностороннему развитію извъстнаго начала. Поэтому, какъ скоро съ насъ снимается внъшнее ярмо, и предоставляется намъ доля свободы, мы тотчасъ предаемся полному ея разгулу. Объ этомъ свидътельствуетъ то общественное броженіе, которое разыгрывалось на нашихъ глазахъ, особенно же явление нигилизма, столь распространеннаго въ нашемъ обществъ, хотя для него нътъ ни малъйшей практической почвы. Это не случайное, не заносное явленіе, какъ иногда утверждаютъ. Въ немъ выражается дурная сторона той широкой русской натуры, которая ничему не знаетъ мъры и границъ, которая любитъ разгуляться на просторъ. Конечно, этому значительно содъйствуетъ низкая степень нашего политическаго образованія; это черта характера, которая со временемъ можетъ сгладиться, но пока она существуетъ, она несомнънно служить препятствіемъ правильному развитію свободы. Не подвергаясь упреку въ преувеличенномъ патріотизмѣ, можно сказать, что дарованія русскаго народа не подлежать спору; безъ нихъ, онъ не могъ бы, среди европейскихъ державъ, играть всемірно-историческую роль. Но досель, его исторія и его свойства доказывали въ немъ способность создать крѣпкое государственное тѣло, съ единою властью во главѣ, а не умѣніе пользоваться свободою. Государственная жизнь имѣетъ разнообразныя задачи, изъ которыхъ каждая требуетъ особенныхъ качествъ.

Однако, изъ народнаго характера нельзя вывести безусловнаго заключенія о возможности или невозможности представительнаго порядка въ государствъ. Мы сказали, что если въ учрежденіяхъ отражаются народныя свойства, то наоборотъ, самыя свойства испытываютъ на себъ вліяніе учрежденій. Новыя потребности и обстоятельства вызываютъ наружу черты, которыя прежде не могли развиться. Народъ, вследствіе постоянной смены поколеній, способень къ возрастанію, къ обновленію, и никто не можетъ сказать, когда завершится у него этотъ процессъ. Такимъ образомъ, начало личной самодъятельности, которое необходимо дремлеть, пока общество покоптся подъ управленіемъ безграничной власти, должно выработаться, когда обстоятельства приводять къ необходимости свободы и вызывають напряженныя усилія гражданъ. Это начало не является совершенно новымъ свойствомъ, пбо нътъ человъческаго общества, въ которомъ бы не существовала въ пъкоторой степени личная самодъятельность; но оно пріобрътаетъ большую сплу и высшую способность. Только у народа, совершенно обдъленнаго элементами развитія, можно безусловно отрицать возможность политической свободы. Точно также и сознание права, которое стоить на низкой степени у народа, привыкшаго руководиться главнымъ образомъ покорностью власти, вырабатывается при бо лъе высокомъ общественномъ бытъ, при болъе сложныхъ отношеніяхъ, когда государствениая и гражданская жизнь и наконецъ, самое промышленное развитие требують обезпечения правъ. Исторические примъры доказывають, что самые повидимому глубокія свойства народа, его въковыя привязанности, измъняются радикально. Какое громадное разстояніе между старою Францією, фанатически преданною католицизму и монархіи, и новою Францією, революціонною и вольнодумною! Какая безконечная разница между среднев вковыми Германцами, исполненными грубой силы, и тою педантическою безпомощностью, которая такъ часто проявляется у Нѣмцевъ, особенно въ XVIII въкъ, и даже до настоящаго времени! Развитие жизни преобразуеть не только общественный быть, не только воззрвнія, но въ нъкоторой степени и самый характеръ народа.

Поэтому невозможно утверждать, какъ делаетъ историческая школа, что у каждаго народа, въ основании духовнаго его естества, лежать извъстныя начала, которыя опредъляють всю его исторію, развиваясь только путемъ роста, количественнымъ прибавленіемъ, но не измъняясь въ своемъ существъ. Такое понятіе о пародности противоръчитъ фактамъ. Народная жизнь не растеніе, которое изъ одного и того же корня постоянно пускаеть вътви одинакаго свойства и строенія. Народу, способному къ развитію, нельзя поставить такихъ границъ, сказать ему: вотъ задача, тебъ несвойственная, потому что ты прежде ея себт не задавалъ. Прошедшее служитъ основою и матеріяломъ для будущаго, но не налагаетъ на него неизмѣннаго клейма. То, что прежде играло второстепенную роль, выдвигается на первый планъ и зативнаетъ остальное; новая эпоха порождаетъ учрежденія, часто противоположныя и предъидущемъ и последующимъ. Только пеподвижныя страны Востока покоятся въчно подъ однъми формами быта; но это младенческое состояние человъчества. У другихъ народовъ, постоянство учрежденій служить признакомъ крацкаго, но односторонняго развитія. Вообще же, въ исторіи господствуєть изм'внчивость политическихъ формъ, идущая рядомъ съ измененіями жизни. Особенно въ новое время, при разнообразін общественныхъ стихій, при ширинъ задачъ, при безконечности новыхъ путей и средствъ чедовъческого развитія, жизненныя потребности и отношенія измъняются постоянно, а это неизбъжно огражается и на учрежденіяхъ. Мы видъли, какимъ образомъ у западно-европейскихъ народовъ, за средневъковою неурядицею, за борьбою общественных стихій, водворилась эпоха самодержавія, которое скрѣнило основы государствъ и утвердило единство власти; затъмъ, когда общественныя силы окръпли подъ вліяніемъ монархическаго начала, наступилъ періодъ люберадизма, который, послё одностороннихъ попытокъ, поставиль себъ задачею сочетание власти и порядка съ свободою. Всф этп, столь различныя учрежденія обозначають различные фазисы развитія обществъ; одна эпоха требуетъ сосредоточенной власти, другая раздъленной, и нельзя сказать, что одному народу свойственно одно, другому -другое.

Однако, среди всъхъ жизненныхъ перемънъ, всего устойчивъе характеръ народа. Онъ переработывается только постепенно, вслъдствіе долговременнаго жизпеннаго процесса. Общество, которое въ теченіи въковъ жило подъ безграничною властью, не въ состояніп сдёлать внезанный скачокъ къ представительному правленію и разомъ пріобръсти для этого всё нужныя качества. Если же оно неонытною рукою берется за кормило, оно рискуетъ произвести всеобщее потрясеніе и на долго устранить возможность прочнаго порядка. Эго доказала Франція во времена революціи. Поэтому, гораздо лучше, когда народъ сначала испытываетъ свои силы въ подчиненныхъ сферахъ. Частная жизнь, промышленность, администрація, юридическій бытъ открываютъ обширное поле для самодъятельности гражданъ. Здѣсь изощряется личная энергія и пріобрътается опытность въ достиженіи общихъ цълей совокупными силами; здѣсь развиваются тѣ качества, которыя необходимы для разумной свебоды. Требованіе политическихъ правъ тогда только можетъ быть оправдано, когда граждане доказали на дѣлѣ, что они умѣютъ устроить свои частныя и общественныя дѣла.

## ГЛАВА 4.

СОСТАВЪ ОБЩЕСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ НАРОДНАГО ПРЕДСТАВП-ТЕЛЬСТВА.

Различіе народностей составляеть случайное явленіе въ представительствь; во многихъ государствахъ, оно играетъ весьма второстепенную роль. Но есть различіе гораздо важньйшее, которое существуетъ вездь, и которымъ главнымъ образомъ опредъляются составъ и свойства представительныхъ собраній; это — различіе общественныхъ классовъ. Общество, призываемое къ политическимъ правамъ, не образуетъ однородной массы, а разбивается на отдъльныя группы, съ различнымъ характеромъ и направленіемъ. Люди раздъляются по занятіямъ, по призванію, по общественному положенію, по образованію, а вслъдствіе того, по воззръніямъ и интересамъ. Однородныя группы соединяются въ общихъ цъляхъ, разнородныя неръдко вступаютъ другъ съ другомъ въ борьбу. Отъ взаимнаго отношенія этихъ элементовъ зависятъ направленіе, сила, а потому успъхъ или пеудача

представительных в учрежденій. Это основный вопросъ для политической свободы.

Главное начало, опредъляющее раздъленіе общества на отдъльныя группы, есть собственность. Она даетъ человъку не только матеріяльным средства, но и вліяніе на людей, а потому силу и власть. Привязывая его къ извъстнаго рода дъятельности, она опредъляетъ его призваніе въ обществъ. Черезъ нее онъ пріобрътаетъ досугъ для образованія и для занятія общественными дълами. Наконецъ, она внушаетъ ему любовь къ гражданскому порядку, оберегающему ея неприкосно вепность и правильное ея движеніе. Такимъ образомъ, въ области матеріяльныхъ интересовъ, собственность является преобладающимъ элементомъ, въ духовной сферъ— однимъ изъ главныхъ условій дъятельности. Вслъдствіе этого, на ней преимущественно основано распредъленіе общества на классы и состоянія. Два начала играютъ здъсь главную роль: съ одной стороны, количество собственности, съ другой, ея виды.

Естественное движение промышленности ведетъ къ неравному распредъленію вмущества между людьми. Трудъ и сбереженіе накопляють капиталы въ однъхъ рукахъ; пріобрътенное достояніе переходитъ по наслёдству и становится источникомъ еще большаго богатства. Всявдствіе этого, образуются классы богатыхъ и бъдныхъ, которые, обладая неравными средствами и различною степенью вліянія на окружающую среду, занимаютъ высшее или низшее положение въ обществъ. Вездъ, гдъ человъкъ вышель изъ первобытнаго состоянія, гдъ развивается промышленность, гдъ природа покоряется духу, существуеть эта противоположность. Она необходима, не только въ силу производящихъ ее причинъ, но и вслъдствіе самаго назначенія человъка, которому предстоятъ различныя цъли во внъшнемъ міръ. Большая часть человъческаго рода непремънно должна быть обращена на физическій трудъ, безъ котораго невозможно нокореніе природы; другая, избранная часть посвящаетъ себя умственной работъ, дъятельности духа, для которой необходимое условіе заключается въ матеріяльномъ достаткъ. Первое составляетъ призваніе бъдныхъ, то есть огромной массы народа, второе назначение богатыхъ, имъющихъ средства для пріобрътенія образованія и досугь для умственнаго труда.

Между высшими и низшими классами, между богатыми и бъдными, является однако посредствующее звено. Это — люди съ среднимъ состоя-

ніемъ, которые, соединяя собою крайности, служа между ними переходомъ, составляютъ въ обществъ главный связующій элементъ. Эти переходныя ступени дѣлаютъ незамѣтными границы между классами; при свободѣ промышленности, происходитъ и безпрерывное передвиженіе изъ одного въ другой. Однако, въ существенныхъ чертахъ, различіе остается. Къ высшимъ по размѣру собственности классамъ можно вообще причислить капиталистовъ, живущихъ своими доходами; къ низшимъ относятся работники, занятые физическимъ трудомъ; средніе же образуются изъ промышленниковъ, соединяющихъ трудъ съ нѣкоторымъ капиталомъ.

Это раздъление имъетъ весьма важное значение для государственнаго быта. Имъ опредъляются и политическая способность и направление различныхъ классовъ.

Мы уже не разъ имъли случай говорить, что политическая способность развивается преимущественно въ высшихъ слояхъ общества, имъющихъ и досугъ и достатокъ; низшіе же классы, обреченные на физическій трудъ, естественно остаются позади. Съ этимъ должно сообразоваться и участіе въ политической жизни. Въ обществъ, въ которомъ господствуютъ нормальныя отношенія, низшіе классы ръдко даже принимають живое участіе въ политикъ. Пока ихъ ближайшіе интересы обезпечены, они охотно возлагають на другихъ попеченіе о государственных в нуждахъ. По природному своему характеру, они имъють болье наклонности къ подчиненію, нежели къ владычеству. Поэтому, они составляють естественную опору всякаго сильнаго правительства, которое, удовлетворяя насущнымъ ихъ потребностямъ, вижстжсь тжиь высоко держить знамя отечества, ибо великіе вопросы, возбуждающіе высшіе инстинкты народа, одни въ состояніи вывести массу изъ равнодушія къ политическимъ дёламъ. Отсюда близкая связь между деспотизмомъ и демократіею. Правительства, идущія наперекоръ либеральнымъ стремленіямъ высшихъ классовъ, ищутъ поддержки въ массахъ и стараются вызвать ихъ къ политической жизни. Это мы видимъ въ настоящее время въ Пруссін. Однако, этотъ расчеть не всегда бываеть върень. Временно онъ можеть дать правительству перевъсъ; но правильное отношение общественныхъ сплъ искажается, а это ведетъ къ переворотамъ. Постоянное участіе массы въ политической жизни совмъстно съ разумнымъ порядкомъ только при весьма благопріятныхъ условіяхъ: при высокомъ образованіи народа, при значительномъ матеріяльномъ благосостояніи и несложномъ общественномъ бытѣ. Такой порядокъ вещей легко склоняется къ республикѣ, особенно тамъ, гдѣ не довольно крѣпки аристократическіе элеменгы. Тамъ же, гдѣ эти условія не существуютъ, низшіе классы, искусственно призванные къ несвойственной имъ задачѣ, сбиваются съ толку, и вмъсто того, чтобъ дать опору правительству, могутъ примкнуть къ революціи. Изъ нихъ составляется революціонная армія, безъ которой высшіе и средніе классы также безсильны для произведенія переворотовъ, какъ на войнѣ генералы и офицеры безъ солдатъ. Эта роль принадлежитъ въ особенности городскому пролетаріату. Здѣсь обозначается различіе между городскимъ состояніемъ и сельскимъ, къ чему мы возвратимся далѣе.

Если низшіе классы, по своему характеру, склонны къ подчипенію, то высшіе, напротивъ, по своему первенствующему положенію, непремънно стремятся къ власти и правамъ. Это естественное ихъ призваніе. Люди, обезпеченные въ своемъ состояніи, независимые, образованные, пользующіеся высшимъ почетомъ и значеніемъ въ окружающей средъ, всегда ищутъ преобладающаго вліянія на общественныя дёла. Но такъ какъ политическія права высшихъ классовъ могутъ быть двоякаго рода: либо привилегированное положение въ государствъ, соединенное съ владычествомъ надъ низшимъ населеніемъ, либо главенство въ свободныхъ учрежденіяхъ, то и требованія ихъ могутъ быть двояки. Высшіе классы всегда хотять или привилегій или нолитической свободы. Поэтому, когда первыя уничтожаются или уменьшаются, неизбъжно является желаніе послъдней. Эти требованія не всегда бывають законны и согласны съ общественнымъ благомъ. Неръдко въ нихъ проявляется своекорыстіе; часто они носять на себъ болье печать раздраженія и скорби объ утраченныхъ преимуществахъ, нежели чистаго желанія свободы. Обыкновенно, одно чувство такъ перемъшивается съ другимъ, что съ трудомъ можно ихъ различить. Но во всякомъ случав, эти стремленія вытекають изъ естественнаго положенія и характера высшихъ классовъ, а потому нельзя на это сътовать. Безусловно отвергать ихъ можетъ только бюрократическій произволь. Дёло благоразумнаго правительства разобрать, на сколько они законны и совийстны съ пользою государства. Ихъ сила и значение измъряются главнымъ образомъ тою поддержкою, которую опи встричають въ другихъ классахъ, особенно въ среднихъ. Это пробный камень всёхъ требованій политической свободы.

Высшіе влассы составляють арестократію въ обществъ; это не масса, а избранный, выдъляющійся изъ нея элементъ. Средніе, напротивъ, имъютъ гораздо болъе демократическій характеръ: это самый народъ, на сколько онъ предапъ не физической, а умственной работъ. Къ нимъ принадлежитъ всякій, кто успълъ пріобръсти какое нибудь образование и достатокъ; они не только совершенно открыты для массы, но переплетаются съ нею, н корнемъ и вътвями. По существу своему, средніе классы стремятся не столько къ власти, сколько къ свободъ, необходимой для развитія труда и промышленности. Не имъя такого независимаго положенія, какъ высшіе, они обладаютъ гораздо большею иниціативою и предпріимчивостью, ибо не только пользуются капиталомъ, но и сами работаютъ. Изъ нихъ же преимущественно исходить образование народа, которое всегда зависить отъ энергіи личнаго труда, посвященнаго умственной ділтельности. Высшіе классы и здёсь пользуются пажитымъ уже капиталомъ, вслёдствіе чего ихъ образованіе всегда болёе или менёе носитъ характеръ заимствованія; только въ среднихъ слояхъ, оно стаповится самороднымъ. Поэтому, степень просвъщенія народа измъряется образованіемъ среднихъ классовъ. Наконецъ, будучи главнымъ источникомъ общественной самодъятельности, средніе классы наиболье способствують и объединению общества. Они, какъ сказано, служать связующимъ звеномъ между крайностями богатства и бъдонсти. Все это дёлаетъ ихъ самымъ существеннымъ элементомъ народнаго представительства.

Но характеръ, положение и отношения классовъ опредъляются не однимъ только количествомъ собственности. Существенное влияние имъютъ здъсь ея виды, которые вносятъ новые элементы въ государственную жизнь и значительно измъпяютъ отношение общественныхъ групиъ къ представительному устройству. Распредъление собственности по различнымъ ея видамъ ведетъ къ образованию не классовъ, а состояний. Въ людяхъ развиваются особенныя свойства, особенный духъ, смотря по занятиямъ, которымъ они себя посвящаютъ, и по средъ, въ которую они поставлены материяльною своею основою. Это различие производитъ еще болъе глубокое раздъление общества, нежели то, которое проистекаетъ изъ перавнаго распредъления богат-

ства. Отдёльные классы, различаясь количественными признаками, незамётно переходять одинъ въ другой, а потому все сливается болёе или менёе въ одно цёлое. Напротивъ, состоянія, различаясь качественно, имёютъ стремленіе разобщиться другъ съ другомъ, замкнуться и образовать изъ себя юридически организованныя корпораціи. Вслёдствіе этого, состоянія становятся сословіями.

Мы видёли, что стремленіе сословій къ обособленію было сильно преимущественно въ средніе вёка, гдё оно вытекало изъ всего общественнаго быта; въ новое время, вслёдствіе развитія общихъ интересовъ и государственнаго порядка, оно сглаживается болёе и болёе. Мы говорили и о сословныхъ собраніяхъ; мы видёли какъ мало они отвёчаютъ истиннымъ потребностямъ государства и цёлямъ представительства. Прилагая здёсь общее правило, что чёмъ менёе единства въ обществё, тёмъ сосредоточеннёе должна быть власть, мы приходимъ къ заключенію, что представительныя учрежденія тёмъ менёе возможны, чёмъ болёе въ обществё господствуетъ сословная рознь.

Причины антагонизма сословій лежать прежде всего въ противоноложности интересовъ, вытекающей изъ преимуществъ одного передъ другими Къ числу такихъ преимуществъ принадлежитъ власть землевладъльцевъ надъ крестьянами, при кръпостномъ правъ или обязательныхъ отношеніяхъ. Интересъ одного сословія заключается въ пріобрътеніи свободы и собственности, интересъ другаго — въ сохраненін своихъ правъ и своей земли. Противоположность стремленій должна продолжаться, пока обязательная связь не будеть разръшена и обоюдная собственность не разграничится окончательно. Только при полной свободъ отношеній, можеть быть допущено участіе обоихъ сословій въ народномъ представительствъ. До тъхъ поръ, дарованіе политическихъ правъ, какъ тому, такъ и другому, представляетъ весьма значительныя трудности. Подвластное сословіе не можеть быть участникомъ верховной власти; это несовмъстно съ его зависимымъ состояніемъ и послужить ему только орудіемъ для достиженія частныхъ пълей. Съ другой стороны, высшее сословіе, по естественной человъческой наклонности, воспользуется своими правами для сословныхъ выгодъ и для упроченія своего владычества. Какъ скоро ему дается участіе въ верховной власти, всякое преобразованіе въ пользу крестьянъ становится почти невозможнымъ или должно произойти революціоннымъ путемъ. Только самодержавная воля, стоящая надъ объими сторонами, въ состоянін безпристрастно разръшить это дъло. Наконецъ, если оба сословія вмісті вводятся въ представительство, пока между ними есть спорные вопросы, пока права одного тяготъютъ падъ другимъ, естественнымъ послъдствіемъ ихъ соединенія будетъ разгаръ взаимной вражды. Низшее сословіе захочеть воспользоваться политическою свободою для избавленія себя отъ всякихъ тяжестей, высшее будеть раздражено неумъренными притязаніями подчиненныхъ. Во Франціи, въ 1789 году, эти отношенія разрёшились возстаніемъ. Хотя кръпостпое право давно было отмънено, но крестьяне страдали подъ бременемъ многоразличныхъ повинностей, наслёдованныхъ отъ феодальныхъ временъ. Какъ скоро было созвано представительное собраніе, села поднялись противъ замковъ, и вст права дворянства на крестьянскія земли были упичтожены революціоннымъ пу темъ. Въ болъе близкое къ намъ время, въ 1848-мъ году, вражда крестьянъ и господъ вспыхиула на австрійскомъ сеймѣ и была одною изъ главныхъ причинъ, какъ повсемъстнаго революціоннаго броженія, такъ и неудачи всёхъ нопытокъ упрочить политическую свободу. Крестьяне описывали тъ истязанія, которымъ они подвергались, и требовали себъ помъщичьихъ лъсовъ и угодій; госнода веніяли противъ нарушенія собственности и прямо говорили о грабежъ. Немудрено, что правительство нашло въ низшемъ сословіи покорное орудіе реакціи. Только въ Венгріи, дёла приняли иной оборотъ. Здёсь самый сеймъ, предпринимая конституціонныя реформы, увидёль необходимость привязать къ себъ крестьянь, разръшивъ обязательныя ихъ отношенія къ помъщикамъ со всевозможными для нихъ льготами. Въ конституціонномъ порядкѣ, полное прекращеніе связи составляетъ единственный исходъ, ибо, пока есть спориые вопросы, въ нихъ кроются сёмена раздора, которыя дёлають соглашеніе на счеть общихъ дълъ почти невозможнымъ; это подрываетъ самое представительство, лишая его поддержки огромной массы народа.

Другая причина розни заключается въ изъятіи привилегированныхъ сословій отъ тяжестей, лежащихъ на другихъ. Въ этомъ иѣтъ ничего несправедливаго, когда высшія сословія несутъ своего рода обязанности къ государству. Такимъ образомъ, когда служба, преимущественно военная, составляла повипиость дворянства, послѣднее справедливо было избавлено отъ податей, падавшихъ на низшіе классы. При извѣстныхъ условіяхъ, это различіе призванія можетъ содъйствовать утвержденію сословныхъ правъ. Въ средніе въка, военная сила дворянства служила главною опорою политическаго представительства; она одна препятствовала развитію неограниченной власти князей, которой предоставлень быль полный просторь, какъ скоро феодальныя ополченія замінились постояннымъ войскомъ. Но съ подворениемъ новаго, государственнаго порядка, когда народныя права нужно было поддерживать уже не силою оружія, а совокупною дъятельностью сословій въ общемъ представительномъ собраніи, различіе сословных в обязанностей сдёлалось однимъ изъ главных в источниковъ разъединенія. Тамъ, гдъ люди не несутъ общихъ тяжестей, у нихъ итъ совокупнаго, соединяющаго ихъ интереса, а потому дружная дъятельность становится почти невозможною. Еще хуже, когда изъятіе отъ тяжестей дълается чистою привилегіею высшаго сословія, какъ это было при отмънъ служебныхъ повинностей дворянства. Тутъ нътъ уже никакого справедливаго основанія для избавленія отъ податей, а между тёмъ дворянство, какъ показываетъ исторія многихъ европейскихъ государствъ, постоянно и упорно держалось льготь, утратившихъ прежнее значение. Это неизбъжно должно было возбуждать вражду другихъ. Отягощенныя сословія естественно стремятся къ равномърному распредъленію податей на всъхъ гражданъ, и чъмъ болъе они пріобрътаютъ правъ и сознаютъ свою силу, тъмъ болъе возбуждаются въ нихъ требованія, основанныя на общемъ началъ справедливости. Во Франціи, пепріязнь въ податнымъ привидетіямъ высшихъ сословій была одною изъ главныхъ причинъ ненависти низшихъ классовъ къ высшимъ и событій первой революцін. При такомъ неравенствъ правъ, выборное собраніе можетъ представлять только картину раздоровъ, которые усиливаются вследствіе того различія въ воззрініяхъ и интересахъ, которое рождается изъ привилегированнаго положенія. Неизбъжнымъ ихъ результатомъ должно быть наденіе высшаго сословія, которое лишается поддержки народа. По справедливому замъчанію Гнейста, люди, которые не хотять нести общественныхъ тяжестей, не могутъ требовать себъ и правъ.

Но если привилегіи высшихъ сословій, разъединяя общество, устраняють возможность представительства, то наобороть, съ ихъ отміною облегчается введеніе представительнаго порядка. Однако, уничтоженіе привилегій не всегда можетъ считаться полезнымъ для государства. Мы виділи, что сословное устройство, и въ особенности воз-

вышенное положеніе дворянства, необходимы при самодержавномъ правленіи. Корпоративная связь служить и охраною и уздою личныхъ правъ и стремленій. Сословныя и особенно дворянскія права болѣе или менѣе задерживають бюрократическій произволь. Если преимущества высшихъ сословій отмѣняются, пока не окрѣпли новыя силы, то и порядокъ и свобода рискують лишиться единственныхъ своихъ гарантій. Существующее, привычное устройство исчезаеть, не замѣняясь новымъ; сдержанныя прежде стремленія получають полный просторт, и государство впадаеть въ состояніе броженія, которое ведеть или къ общему разслабленію, или къ сильнѣйшему господству произвола.

Во всякомъ случат, уничтоженныя привилегіи не вдругъ могутъ замъниться нолитическими правами. Преобразование сословныхъ отношеній всегда неизбіжно сопровождается неопреділеннымь, переходнымъ состояніемъ. Здёсь непремённо возбуждается неудовольствіе, и разгарается борьба, которая тёмъ упорнёе и опаснёе, чёмъ сильнъе привилегированные классы, и чъмъ слабъе другіе элементы. Сословіе, которое теряеть свои права, не можеть быть этимъ довольно; оно будеть стараться или удержать ихъ, или вознаградить себя другимъ. Мы видъли, что высшіе классы, по своему положенію, всегда стремятся къ власти и правамъ. Если требование равенства идеть отъ народиаго собранія, то привилегилированныя сословія естественно тъснятся около монархической власти, которая служитъ имъ защитою. Такъ было во Франціи во времена революціи. Но подобный союзъ можетъ быть гибеленъ для монархіи, которая черезъ это становится представительницею не общихъ питересовъ народа, а исключительныхъ выгодъ нъкоторыхъ классовъ. Когда же привилегіи уничтожаются самимъ монархомъ, во имя общей государственной пользы, то къ стремленію вознаградить себя другими правами, естественно присоединяется желаніе ограничить самодержавную власть. Это очень понятное человъческое чувство, на которое и пенять невозможно, ибо человъческие интересы и страсти примъшиваются ко всъмъ нолитическимъ цёлямъ. Однако, удовлетворение этого требования здёсь менње умъстно, нежели когда либо. При господствъ сословнаго раздраженія, трудно ожидать представительнаго собранія, дъйствующаго единодушно, въ виду общей пользы. Самое благонамъренное правительство не найдеть въ немъ поддержки. Представительныя учрежденія тогда только могутъ принести желанные плоды, когда успокоятся страсти, и нарушенные интересы, приноровившись къ новому порядку, снова войдутъ въ правпльную колею. Вообще, переходныя времена неблагопріятны водворенію политической свободы, хотя они часто служать ей приготовленіемь. Но изміненіе сословныхь отношеній въ особенности усграняеть всякую возможность прочнаго представительнаго устройства. Твердую почву для конституціоннаго зданія представляеть только то общество, которое усёлось на своихъ основахъ, въ которомъ отношенія различныхъ элементовъ установились обычаемъ и жизнью. По тамъ, гдв водворилась неопредвленпость, не въ одной политической области, которая можетъ быть устроена закономъ, а въ ежедневныхъ столкновеніяхъ жизни, ускользающихъ отъ всякихъ опредъленій, тамъ, гдф воззрѣнія и интересы сбились съ обычнаго пути, гдф все перепуталось, гдф никто не знаетъ своего мъста, гдъ вліяніе и уваженіе, потерявши прежніе центры, не успъли пріобръсти новыхъ, однимъ словомъ, гдъ все общественное зданіе подвергается перестройкъ, политическая свобода не принесетъ ничего, кром'й смутъ и анархіи. Вводить представительныя учрежденія на авось, полагаясь на благоразуміе общества, находящагося въ состояніи броженія, не окръпшаго и не устроеннаго, это - верхъ политическаго легкомыслія. Поучительный примірь представляеть въ этомъ отношеніи французская революція. Если на первыхъ порахъ, она не могла ничего произвести, кромъ разрушенія, то ея неудача въ значительной степени объясняется тъмъ, что общество разомъ принялось и за постройку новаго политическаго зданія и за измънение сословныхъ отношений. Напротивъ, успъхъ английскихъ революцій быль упрочень тімь, что оні вышли изъ общества, давно окръпшаго на своихъ основахъ. Политическія отношенія измънились, но общественныя остались тъже.

Такимъ образомъ, уничтожение сословныхъ правъ является какъ бы переходомъ отъ самодержавнаго правления, при которомъ они необходимы, къ представительному, въ которомъ они неумъстны. Оно не ведетъ непосредственно къ представительнымъ учреждениямъ; сословныя права не прямо замъняются политическими. Но эгимъ устраняются причины раздоровъ и пролагается путь къ сліянію сословій.

Дальнъйшій шагь къ этой цъли составляеть совокупное участіе сословій въ мъстныхъ учрежденіяхъ. Это опять не прямо ведеть къ

общему представительству; но здёсь открывается поприще, на которомъ различные элементы могутъ соединяться во имя общихъ питересовъ и привыкнуть къ дружной даятельности. Поводовъ къ раздорамъ здъсь менъе, нежели въ общенародномъ собраніи, ибо здъсь нътъ ръчи о политическихъ правахъ и о положени сословій въ государствъ. Дъло ограничивается общими всъмъ интересами мъстности. Притомъ, собраніе, дъйствующее въ подчиненной области, и имъющее надъ собою высшую власть, менъе увърено въ своей силъ, а потому менъе увлекается страстями. Однако и здъсь могутъ быть многочисленные новоды къ сословной розни. Чъмъ ръзче различие сословий, чёмъ значительные права высшихъ, тёмъ скорне могутъ возникнуть столкновенія. Съ другой стороны, при отмінь привилегій, неопредъленность сословныхъ отношеній и здёсь можетъ невыгодно отразиться на совъщаніяхъ, хотя она далеко не такъ опасна, какъ въ политическомъ собраніи. Вообще, устройство мъстнаго представительства, такъ же какъ и общаго, должно основываться не на произвольномъ сочетаніи элементовъ, а на существующемъ строеніи общества. Это одно можетъ дать ему прочность и силу. Тамъ, гдв раздъленіе народа на сословія составляеть принадлежность всего государственнаго быта, гдв оно лежить въ правахъ и понятіяхъ, установившихся въками, оно естественно должно господствовать и въ мъстномъ управлении. Тамъ же, гдъ сословное устройство потеряло свое значеніе, составъ мъстныхъ учрежденій опредъляется общегражданскими началами — собственностью и цензомъ. Но быстрый переходъ отъ одного общественнаго порядка къ другому всегда сопряженъ съ большими неудобствами; преждевременное введение новыхъ началъ, облегчая, можетъ быть, будущее, затрудняетъ настоящее. Во всякомъ случать, прочныя и правильныя отношенія установляются только временемъ, и если общее представительство сзывается, пока мъстныя учрежденія не успъли еще дать настоящихъ результатовъ и выяснить отношенія классовъ, то весьма можно опасаться переворота. Живой примъръ представляетъ опять Франція въ первую революцію. Лудовикъ XVI следовалъ именно указанному пути. Онъ вводилъ областныя собранія, сначала ощупью, въ видь опыта, потомъ, въ 1787-мъ году, повсемъстно. Но они не успъли еще упрочиться, какъ общій голосъ народа заставилъ его созвать генеральные штаты. Вслёдствіе этого, вся эта попытка осталась безплодною. Она дала только пищу стремденіямъ къ свободъ, ис укръпивши ихъ началами, выработанными практическою жизнью.

Съ уничтоженіемъ сословій, не исчезаютъ однако состоянія, въ смыслѣ естественнаго раздѣленія на рода по занятіямъ и интересамъ. Оно сохраняетъ свое значеніе не только въ частной, но и въ политической области, ибо дѣятельность людей и интересы, къ которымъ они привязаны, имѣютъ существенное вліяніе на ихъ духъ, на ихъ воззрѣнія и требованія. Народное представительство составляется изъ различныхъ обществе нныхъ группъ, которыя, юридически не отдѣляясь другъ отъ друга, сохраняютъ каждая свой характеръ, свое положеніе и свое значеніе въ государствѣ. На ихъ поддержкѣ, на ихъ взаимныхъ отношеніяхъ зижд ется вся сила представительнаго устройства. Поэтому, самое существенное условіе политической свободы заключается въ количествѣ и качествѣ тѣхъ разнородныхъ группъ, изъ которыхъ слагается общество.

Различіе занятій ведетъ, прежде всего, къ раздъленію общества на состоянія городское и сельское. Основаніе этого раздаленія лежить въ различныхъ свойствахъ движимой и недвижимой собственности, которая определяеть духъ и направление примыкающихъ къ ней людей. Человъкъ всегда состоитъ въ зависимости отъ физической природы. На немъ отражается характеръ той среды, въ которой онъ живеть и дъйствуеть. Изъ матеріяльнаго міра онъ извлекаеть свои впечатленія; на немь осповано его благосостояніе. Давая владельцу средства жизни, собственность служить опорою его независимости. Поэтому, характеръ собственности естественно рождаетъ въ человъкъ извъстныя воззрънія и нравы, которые имъють вліяніе на всю его жизнь. Еще большее значение имъетъ дъятельность, основанная на пмуществъ. Можно сказать, что все существо человъка опредъляется его дрательностью, ибо въ ней онъ находить свое назначение. А дъятельность зависить отъ матеріи, на которую она устремлена. Всявдствіе этого, состояніе городское и сельское різко отличаются другъ отъ друга и свойствами, и нравами и понятіями.

Недвижимая собственность, составляющая основу, къ которой примыкаетъ сельская жизнь, не производится трудомъ, а дается самою природою. Человъкъ не можетъ располагать ею по произволу, переносить ее съ мъста на мъсто, измънять ея существо, потреблять и уничтожать ее. Она остается въчно неподвижною, неизмънною, и

этотъ характеръ сообщается всему быту, который зиждется на ней. Въ земледъліи, человъческій трудъ подчиняется въчному, непреложному порядку природы, съ которымъ необходимо сообразоваться. Однообразныя перемёны времень года требують неизмённой правильности и въ дъйствіяхъ человъка. Случайности, которыя иногда уничтожають всё плоды усиленной работы, проистекають отъ неотрази мыхъ законовъ, передъ которыми человъкъ безсиленъ. Предпріимчивости, изобрътательности, открывается здъсь весьма тъсное ноприще. Въ земледъліи нътъ возможности быстро увеличивать свое состояніе; по за то, съ другой стороны, пътъ источника богатства болъе постояннаго и върнаго. Оно доставляетъ предметы первой необходимости для огромной массы людей, а потому менте зависить отъ спекуляціи, отъ случайностей рынка, менъе подлежитъ колебаніямъ, нежели другія отрасли промышленности. Доходность здёсь однообразнёе, равномёрнъе и умърениъе. Если иътъ мъста чрезмърному обогащению, то невозможно и внезапное объднъніе. Состояніе удучшается постепецно, вся вся в неусыпнаго труда и бережливости.

Все это заставияеть земледъльца не столько полагаться на собственныя силы, сколько покоряться владычествующему надъ нимъ порядку. Въ немъ развивается болѣе постоянство, нежели предпріимчивость и изобрѣтательность. Онъ жизнь свою долженъ устроить правильно; онъ держится не новизны, а преданій и оныта; онъ любить улучшенія постепенныя, которыя не измѣняютъ вдругъ всего быта, а сохраняя связь съ прошедшимъ, идутъ медлениымъ ходомъ. Однимъ словомъ, недвижимая собственность и основанное на ней земледѣліе развиваютъ въ человѣкѣ духъ охранительный. Сельское населеніе тѣмъ въ большей степени носитъ на себѣ эти черты, чѣмъ ближе земледѣліе нъ первобытному состоянію, чѣмъ менѣе оно подвержено вліянію науки и каниталовъ. Въ послѣднемъ случаѣ, свойства движимой собственности и образовація нѣсколько смягчаютъ и видопзмѣняютъ ту печать, которую налагаютъ на человѣка неподвижный характеръ земли и пеизмѣнность законовъ природы.

Движимая собственность имбеть совершенно противоположныя качества и последствія. Она — произведеніе труда и принадлежность человъческой личности, а не центръ и основа, къ которой примыкаеть лице. Человъкъ располагаеть ею по произволу и можеть давать ей всевозможные виды. Она становится орудіемъ и средствомъ для

новыхъ предпріятій, гдѣ все зависить отъ личнаго труда, отъ энергіи и изворотливости человѣка. Здѣсь рождается духъ спекуляціи; здѣсь рискъ, при которомъ можно или много выиграть, или все потерять. Отсюда быстрое обогащеніе и столь же быстрое объднѣніе. Отсюда колебаніе промышленности и состояній, какого нѣтъ въ земледѣліи.

Эти свойства движимой собственности и тёхъ отраслей промышленности и торговли, которыя на ней основаны, развивають въ владёльцахъ сознаніе своихъ силъ, духъ предпріимчивости, стремленіе къ нововведеніямъ. Здёсь подвижный элементъ общества, здёсь источникъ его самодъятельности. При нормальномъ ходт народнаго развитія, здъсь, скоръе, нежели въ сельскихъ плассахъ, развивается образованіе, которое истекаетъ изъ умственнаго труда и находитъ обильную пищу въ многообразныхъ столкновеніяхъ и утонченностяхъ городской жизни. Поэтому, такъ называемыя либеральныя занятія, юриспруденція, медицина, наука, художество, все что основано на трудъ и талантъ, примыкаютъ къ промышленнымъ состояніямъ, опирающимся на движимую собственность. Наконецъ, здёсь же сильне всего развивается требование свободы. Она является душею промышленнаго міра, условіемъ и результатомъ господствующей въ немъ личной энергіп. Чёмъ болёе простора предоставляется дёятельности человака, чамъ болже вызываются его силы, чамъ неприкосновеннъе его права, тъмъ обильнъе плоды его предприничивости. Отсюда это требование простирается и на политическую область. Промышленныя состоянія-главные представители либерализма новаго времени.

Различныя свойства собственности имѣютъ вліяніе и на отношеніе классовъ въ каждомъ разрядѣ. Недвижимая собственность долѣе сохраняется въ однѣхъ рукахъ, переходя по наслѣдству изъ рода въ родъ. Размѣръ ея ограниченнѣе, пріобрѣтеніе труднѣе. Владѣльцы медленно увеличиваютъ свое достояніе, не легко возвышаются по общественной лѣствицѣ и не легко съ нея сходятъ. Поэтому, здѣсь границы между классами гораздо рѣзче, чежели въ другихъ состояніяхъ, отношенія прочнѣе, спльнѣе зависимость низшихъ отъ высшихъ. Крупная собственность въ особенности сообщаетъ владѣющимъ ею классамъ преимущественно арпстократическій характеръ. Она даетъ имъ независимое положеніе, переходящее къ потомству, досугъ для занятія общественными дѣлами, преобладающее вліяніе на окружающую среду, а вмѣстѣ съ тѣмъ и привычку къ власти. Все это, въ

соединеніи съ охранительнымъ духомъ, составляетъ сущность всякой аристократін. На крупной поземельной собственности основывается мъстное могущество аристократическихъ родовъ. Мелкое землевладъніе, напротивъ, имъетъ характеръ демократическій, хотя также съ охранительными свойствами. Крестьяне-собственники, занятые земледъльческими работами, удаленные отъ общественнаго движенія, вообще принимають менте встхъ участія въ политической жизни. Въ нихъ обыкновенно преобладаютъ любовь къ порядку, покорность власти, привязанность къ преданіямъ, глубокое чувство въры. Но все это мало способствуетъ развитію свободы, которая имъетъ для нихъ цъну въ непосредственно окружающей средъ, а не на болъе широкомъ политическомъ поприщъ. Они выходятъ изъ своей неподвижности и становятся политическими дъятелями, только когда вопросъ касается ближайшихъ ихъ интересовъ. Революціи всегда находили въ нихъ опору, когда дъло шло объ отмънъ обязательныхъ отношеній и поземельныхъ тяжестей, наложенныхъ на нихъ въ пользу высшихъ сословій. Власть, упрочивающая мелкую собственность, всегда можеть расчитывать на ея поддержку. Но для того, чтобы низшее сельское населеніе сдёлалось постояннымъ, серьознымъ дёятелемъ въ государствъ и существеннымъ элементомъ народнаго представительства, нужно весьма высокое общественное развитие. Оно возможно только тамъ, гдъ движимая собственность и соединенное съ нею образование изъ городовъ разливаются на села, сообщая земледъльческому быту новый характеръ.

Движимая собственность, и въ отношени къ распредълению богатства, имъетъ свойства совершенно противоположныя недвижимой. Она легко переходитъ изъ рукъ въ руки, дробится въ безчисленныхъ оттънкахъ, порождаетъ многостороннюю возможность обогащенія, производитъ колебанія, которыя то повышаютъ, то понижаютъ человъка на общественной лъствицъ. Поэтому, она ведетъ къ сліянію противоположностей, сближая и уравнивая классы. Это объединяющій элементъ общества; она составляетъ матеріяльную основу конституціоннаго либерализма.

Отсюда понятно, какое огромное вліяніе на политическое устройство имѣетъ промышленный характеръ страны. Преобладаніе земледѣльческаго быта совмѣстно съ политическою свободою только на весьма тѣсномъ пространствѣ. Въ небольшихъ государствахъ, при

несложных политических отношеніях, при болбе или менбе первобытномъ состоянія общества, въ особенности при однообразіи элементовъ, тамъ, гдъ отсутствуетъ крупная собственность и развита мелкая, земледёльческій быть можеть сдёлаться самымы прочнымь основаніемъ демократіи. Примъры представляють нъкоторые швейцарскіе кантоны и Норвегія. Но въ болье обширныхъ странахъ, съ разпъленіемъ классовъ и съ развитіемъ крупной собственности, непремънно является или аристократія или монархія. Первая установляется особенно въ среднихъ государствахъ, гдф легче упрочивается внутренняя связь между крупными землевладёльцами. Здёсь, преобладаціе вемледъльческаго быта неръдко ведетъ къ образованію могущественнаго аристократического сословія, въ значительной степени ограничи. вающаго монархическую власть, если не заслоняющаго ее совершенно. Таково было устройство Польши, Венгріи, Швеціи. Напротивъ, въ обширныхъ странахъ, гдъ высшее сословіе болье разрознено, гдъ крупная собственность разстяна среди мелкой, надъ глубоко раздъленными классами естественно возвышается чистая монархія. Здёсь, для водворенія свободныхъ учрежденій, необходимо развитіе другаго элемента, движимой себственности, которая одна въ состояни связать общество и дать конституціонной жизни надлежащую полноту. Чъмъ болъе преобладаетъ вдъсь земледъльческій бытъ, тъмъ менъе возможна политическая свобода.

Развитіе движимой собственности и связаннаго съ нею образованія естественно ведеть къ представительному устройству. Форма его можеть быть двоякая: республиканская или монархическая. И та и другая имъеть свои общественныя условія.

Въ республикъ, къ политической жизни призываются всъ элементы общества, безразлично; поэтому низшіе классы получаютъ здъсь преобладаніе. Но не говоря о низшей ихъ способности, самые ихъ свойства менъе всего отвъчаютъ требованіямъ представительнаго порядка. Сельское состояніе, которое составляетъ здъсь охранительный элементъ, слишкомъ неподвижно и болъе склонно къ подчиненію, иежели къ владычеству. Даже при самомъ широкомъ развитів свободы, оно не играетъ въ политикъ дъятельной роли, а постоянно находится подъ вліяніемъ или аристократіи, или среднихъ классовъ. Состояніе же городскихъ работниковъ, наоборотъ, слишкомъ способно увлекаться всякимъ вътромъ и образовать революціонную армію,

всегда угрожающую опасностью правильной свободѣ. Нужно, слѣдовательно, чтобы развитіе движимой собственности, съ одной стороны, уменьшило пролетаріатъ, распространяя въ массахъ благосостояніе и образованность, съ другой стороны, побѣдило косность сельскаго населенія, возбуждая въ немъ болѣе широкія воззрѣнія и болѣе дѣятельное участіе къ общественнымъ вопросамъ. Это бываетъ, когда сельское состояніе находится подъ вліяніемъ весьма образованныхъ и политически развитыхъ среднихъ классовъ. Послѣдніе, ноэтому, и въ чистой демократіи играютъ главную роль; они являются здѣсь вожатаями общества. Потому республиканская форма, со всѣми своими выгодами и недостатками, можетъ существовать единственно при такомъ распредѣленіи собственности и благосостоянія, которое въ новыхъ государствахъ предполагаетъ весьма высокую цивилизацію.

Въ противоножность республикъ, конституціонная монархія требуетъ только участія высшихъ и среднихъ классовъ въ политической жизни. Низшіе могутъ болье или менье примыкатъ къ послъднимъ, по мъръ распространенія въ нихъ благосостоянія и образованности, но самостоятельную роль они играютъ только въ революціяхъ. Представителями демократическаго начала являются здѣсь средніе классы, которые составляютъ большинство выборнаго собранія; высшіе же образуютъ верхнюю, аристократическую палату. Изъ равновъсія и сочетанія обоихъ элементовъ слагается правильный представительный порядокъ. Мы видъли, что Англія служитъ типомъ конституціонной монархіи, именно потому что въ ней вся политическая жизнь искони основывается на взаимныхъ отношеніяхъ этихъ двухъ классовъ, тогда какъ во Франціи, присутствіе народной массы на политическомъ поприщъ постоянно подвергаетъ опасности конституціонную свободу.

Но отношеніе классовъ видопзивняется здвсь родомъ и характеромъ собственности. Землевладвльцы, не только круппые, не и средніе, всегда имвютъ болве или менве аристократическое значеніе; напротивъ, движимая собственность, каковъ бы ни былъ ея размвръ, составляетъ основу промышленнаго быта, свойственнаго среднимъ классамъ. Поэтому, высшее ноложеніе въ обществв обыкновенно занимаетъ сельское состояніе въ совокупности своихъ верхнихъ и среднихъ слоевъ; городское же, даже и при значительномъ богатствв, остается на второмъ мвств. Это ясно изъ повсемвстнаго устройства

сословій, которое, являясь плодомъ вѣковой исторіи народовъ, выражаєть собою естественное отпошеніе общественныхъ силъ. Землевладѣльческое дворянство, вездѣ въ Европѣ, образовало аристократическое сословіе, между тѣмъ какъ промышленники и горожане причислялись къ среднему или низшему разряду. Тоже самое, вытекающее изъ природы вещей отношеніе классовъ сохраняется и тогда, когда сословія исчезаютъ, превращаясь въ состоянія.

Аристократическій характеръ землевладъльческаго элемента можетъ проявляться въ различныхъ формахъ. Не всегда изъ него вырабатывается политическая аристократія въ тёсномъ смыслё, то есть наслъдственное сословіе, обладающее высшими политическими правами. Крупная поземельная собственность служить основою аристократіи, но не образуеть ея непосредственно. Нужно, чтобы къ матеріяльнымъ условіямъ присоединились нравственныя. Необходимо, чтобы крупные землевладёльцы являлись историческими носителями высшихъ политическихъ началъ народной жизни, вожатаями общества и защитниками его свободы. Крупная поземельная собственность имъетъ значение не сама по себъ, а по тъмъ идеямъ, которыя съ нею связаны, по темъ силамъ, которымъ она доставляетъ опору. Годая собственность, безъ исторической жизни, есть трупъ безъ оживляющаго духа. Она рождаетъ притязанія, а не права. Поэтому, политическая аристократія существуеть не во всёхь государствахь и не можеть образоваться тамъ, гдъ для нея нътъ нравственныхъ и политиче. скихъ условій. Самое матеріяльное значеніе крупной поземельной собственности не вездъ одинаково: оно опредъляется отношениемъ ея къ остальной недвижимой собственности, отчего зависитъ и отношеніе владъющихъ классовъ къ другимъ. Могущественная аристократія образуется только тамъ, гдъ большая часть земли сосредоточена въ рукахъ немногихъ родовъ, которые черезъ это получаютъ преобладаціе въ странъ. Но такая монополія, дающая владъльцамъ огромную силу, гораздо легче установляется на небольшомъ пространствъ, нежели въ обширномъ государствъ, гдъ крупная собственность разсъяна среди мелкой, и разрозненнымъ владъльцамъ труднъе образовать корпорацію, одушевленную общимъ духомъ и дъйствующую заодно. Для созданія политической аристократіи нужно и сохраненіе поземельной собственности въ одинхъ и тъхъ же родахъ. Этому способствують майораты и субституція, которые препятствують дробленію

земель и объднънію знатныхъ семействъ. Наоборотъ, политическая аристократія не можеть возникцуть при законахъ, установляющихъ раздѣлъ имущества между наслѣдниками. Здѣсь собственность дробится, роды бѣднѣютъ, имѣнія переходятъ изъ рукъ въ руки. Здѣсь крупная собственность только случайно отличается отъ средней, а потому все состояніе землевладѣльцевъ образуетъ группу, не имѣющую внутри себя рѣзкаго различія. На этомъ основаніи, введеніе майоратовъ нерѣдко считаютъ наилучшимъ средствомъ для созданія аристократіи. Но такія искусственныя мѣры не приносятъ плода. Майораты могутъ служить опорою сильнаго сословія, когда они вытекаютъ изъ всей исторической жизни народа, изъ всего гражданскаго его быта; случайныя же и одинокія явленія, порожденныя теоріею, выражаютъ опять однѣ претензіи, а не способиы создать силу или выработать право.

Вь странахъ, гдв изъ высшаго дворянства образовалась политическая аристократія, низшее обратилось въ состояніе среднихъ землевладъльцевъ. Однако, оно не потеряло отъ этого своего аристократическаго характера. Средніе землевладёльческіе классы, по самой своей природъ, тянутъ не къ среднимъ же промышленнымъ, а къвысшимъ, аристократическимъ. И тъ и другіе имъютъ одни интересы, одинъ духъ, одни свойства и направленіе. Англійское джентри засъдаетъ, правда, въ нижней налатъ, виъстъ съ представителями городовъ, но по своему духу, по своимъ аристократическимъ началамъ и наклонностямъ, оно примыкаетъ гораздо болже къ верхней палатъ и составляетъ главную онору аристократіи въ народномъ нредставительствъ. Это звено, связующее промышленные классы съ аристократіею, но всегда склоняющееся на сторону послёдней. Поэтому въ Англіи, пріобрътение земли и занятие положения въ кругу мъстныхъ землевладъльцевъ составляетъ одинъ изъ главнылъ предметовъ честолюбія для промышленныхъ состояній. Это даетъ человъку нъсколько аристократическій оттрнокъ и достается не легко, иногда черезъ прсколько покольній.

Исторія представляєть впрочемь и приміры розни между крупными и средними землевладівльцами. Это бываєть особенно тамь, гді промышленныя состоянія слишкомь мало развиты, и преобладаєть чисто земледівльческій быть. Вражда бываєть здісь послідствіємь неумівренныхь притязаній и исключительнаго духа аристократіи. Внутрен-

ніе раздоры составляють весьма обыкновенное явленіе въ сословін, не знающемъ витшвихъ задержекъ. Это борьба честолюбій, возинкающая при однородности элементовъ. Но какъ скоро есть посторонняя сила, близкіе другъ къ другу питересы естественно соединяются въ дружной дтятельности.

Связь круппыхъ землевладъльцевъ съ средними еще болъе сохраняется въ странахъ, гдъ дворянство не раздробилось на двъ половины, и не выдълило изъ себя политической аристократіи. Здёсь, аристократическій духъ, притомъ съ менте возвышеннымъ, а болте одностороннимъ и исключительнымъ характеромъ, живетъ въ совокупиости сословія, онъ удерживается даже въ то время, когда падають сословныя грани и права. Въками установившіеся нравы и воззртнія не исчезають мгновенно, особенно въ людяхъ, которыхъ главное свойство состоить въ охранительномь образъмыслей. Сословіе, которое внезапно отреклось бы отъ своего прошедшаго, представляло бы весьма мало залоговъ для будущаго. Если опо имбетъ достаточно внутренпей крупости, оно не только сохраняеть свой духъ, но открываясь постороннимъ лицамъ, оно и имъ сообщаетъ свой характеръ и свои воззрвнія. Образовавшееся такимь способомь землевладвльческое состояніе представляеть аристократическіе элементы общества въ совокупномъ своемъ составъ, а не въ однихъ высшихъ слояхъ. Его нельзя произвольно разствы на двт половины, составить аристократію изъ крупныхъ землевладъльцевъ и отнести остальныхъ къ среднимъ классамъ. Такія искусственныя сочетанія, не имъющія корня въ исторіи, и идущія въ разръзь съ дъйствительностью, являются только илодомъ фаптазін. Арпстократія, лишенная исторической почвы, остается безсильною; это не болье, какъ пустоцевть. Низшее же дворянство пе нотеряетъ въками установившагося направленія и не сдълается среднимъ состояніемъ. При введеніи политическаго представительства, землевладёльцы, безъ сомнёнія, должны занять мёсто и въ верхней палатъ и въ нижней. Но въ нервой будутъ засъдать не одни представители крупной собственности, а вообще независимые землевладальцы, пріобратающіе политическій вась и значеніе въ страна. Остальная масса, въ лицъ своихъ выборныхъ, займетъ мъсто въ нижней палать. Такой существенный элементь общества не можеть быть исключенъ изъ народнаго представительства. Но по своему историческому происхожденію и по самому свойству поземельной собственности, онъ и здёсь сохранить свой болёе или менёе аристократическій духъ.

Изъ этого следуетъ, что въ нажней палате, представляющей демократические элементы общества, вовсе не желательно преобладание землевладёльческого класса. Это должно сообщить представительнымъ учрежденіямь односторонній характерь. Они будуть выраженіемь одной только преобладающей силы. Землевладвиьческая конституція непзбъжно будеть дъйствовать въ пользу одного состоянія, и чьмъ болье последнее сохраняеть сословныя черты, чемь свеже въ немь преданія, тімь ярче будеть выступать этоть недостатокь. Аристократическое представительство возможно только въ странв, которая издавиа управлялась могуществанной аристократіею. Здёсь оно служитъ не органомъ общества, а орудіемъ власти высшаго сословія. Но истинное требование конституционнаго порядка, одно отвъчающее началамъ общаго блага, состоитъ въ томъ, чтобы представительство выражало собою совокупность общественных элементовъ. Пріобщеніе аристократін къ верховной власти тогда только безвредно, когда она находитъ задержку и противовъсіе въ демекратіи, представляемой средними классами. Поэтому, тамъ, гдъ политическая жизнь распространена въ одномъ землевладъльческомъ состояніп, конституціонный порядокъ невозможенъ; ему недостаетъ существеннаго элемента. Въ такой странь, монархическое правительство всегда будеть пграть роль защитника низшихъ классовъ и представителя общихъ интересовъ.

Въ правильномъ конституціонномъ устройстьї, главное зерпо нижней палаты должны составлять промышленныя состоянія. По свойству принадлежащей имъ собственности, по соединенію труда сь каниталомъ, они, по пренмуществу, образують средніе классы, которые представляють собою демократическое начало въ высшихъ его проявленіяхъ. Не замыкаясь въ себъ, не находясь подъ вліяніемъ односторонняго направленія, но проникая во вст области, смѣшиваясь со встави слоями, промышленныя состоянія, по своему разнообразію и подвижности, служать общею связью вста интересовъ и элементовъ общества. Привязанные къ порядку, составляющему необходимую гарантію собственности и условіє промышленнаго труда, они вмѣстъ съ тѣмъ являются главными представителями свободы, которая лежить въ основаніи конституціоннаго зданія. У ніхъ, по преимуществу, сосредоточивается и денежное богатство, главная пружина го-

сударственной жизни въ настоящее время. Оно дастъ имъ перевъсъ надъ другими общественными элементами, тогда какъ въ средніе въка, господство военной силы вело къпреобладанію аристократіи. Наконецъ, промышленные люди, безпрерывно вращаясь въ дёлахъ, наиболже способны и къ контролю государственнаго хозяйства, составляющему одну изъ главных задачъ нижней палаты. Правда, у нихъ есть свои темныя стороны. Хозяйственность иногда переходить у пихъ въ скаредность; они скупятся на денежныя средства, необходимыя для государства. Промышленная жизнь развиваетъ въ нихъ узкость взглядовъ и мелочность интересовъ. Подвижность и разрозненность элементовъ дълаетъ ихъмало способными смыкаться въ дисциплинированныя партіи. Вообще, у нихъ менте политическаго смысла, нежели у аристократіи, привыкшей стоять во главѣ народа. Но все это-недостатки неизбежные во всякомъ порядке вещей, где общество призывается къ участію въ государственномъ управленіи. Какъ высшій слой демократіи, среднія состоянія пастоящіе представители общества, тогда какъ аристократія, при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ, остается избраннымъ кружкомъ. Если послёдняя занимаетъ мъсто въ верхней палатъ, то первымъ принадлежитъ преобладаніе въ нижней. Это мы и видимъ во всёхъ европейскихъ государствахъ, гдъ водворились конституціонныя учрежденія. Нижняя налата, представительница народа, является здёсь главнымъ центромъ политической жизни. Аристократія умфряеть и направляеть народныя стремленія, силою высшаго сознанія; но пинціатива, движеніе и контроль исходять изъ демократического элемента, воплощениого въ среднихъ состояніяхъ. Теоретическія соображенія подтверждаются исторпческими выводами.

Изъ этого можно сдёлать общее заключеніе, что возможность введенія представительнаго устройства опредёляется главнымъ образомъ политическимъ развитіемъ промышленныхъ классовъ. Пока живой интересъ къ государственнымъ вопросамъ и требованіе свободы сосредоточиваются въ верхнихъ слояхъ общества, представительство можетъ породеть только олигархію или обманъ; конституціонный же порядокъ, въ настоящемъ смыслѣ слова, не въ силахъ водвориться, ибо не имѣетъ общественной основы. Но въ землѣ, гдѣ исторія не выработала могущественной политической аристократіи, олигархическое правленіе точно также лишено корней, а потому не въ состо-

янін упрочиться. Здісь, аристократическія и дворянскія стремленія и притязанія должны въчно оставаться безплодными. Всё либеральныя попытки, исходящія изъ одного высшаго сословія, проходять безъ слъда въ народной жизни. Серьозное движение начинается только тогда, когда требованія свободы глубже проникають въ общество. и политическая мысль обхватываеть средніе классы. А эта пора рано или поздио непремънно настаетъ для всякаго народа развивающагося и матеріяльно и умственно. Физическій трудь и бережливость ведутъ къ приращению движимой собственности, умственная работа кь распространенію образованія. И то и другое усиливаетъ значеніе и могущество средиихъ классовъ, порождая въ нихъ вийстй съ тимъ и стремленіе къ политической свободь. Представительное устройство является такимъ образомъ естественнымъ последствіемъ самаго хода вещей, опзического и умственного развитія общества. Но таже самая сила вещей препятствуетъ преждевременному его водворенію. Оно невозможно, пока жизнь не приготовила для него нужныхъ условій, пока успъхи богатства и образованія не развили въ промышленныхъ классахъ живаго участія въ государственнымъ дёламъ и не сдёлами ихъ политическою силою.

Кромъ политическако развитія среднихъ классовъ, важно и отношеніе ихъ къ высшимъ и низшимъ. Отъ этого зависить прочность представительнаго порядка, который держится дружною дёятельностью общественных в силь. Исторія на каждой страниць записала этотъ законъ. Въ сельскомъ состояніи можетъ преобладать крупная пли мелкая собственность, аристократическій пли демократическій элементъ. Въ томъ и другомъ случав, тесная связь его съ городскимъ состояніемъ составляетъ необходимое условіе политической свободы. Но эта связь не установляется произвольно; одного желанія здісь недостаточно. Она также требуеть условій, какь матеріяльныхь, такъ и нравственныхъ. Нужно, чтобы движимая собственность, распространяясь на земледёліе, измёшила нервобытный его характеръ п произвела черезъ это смъщение или, по крайней мъръ, солижение состояній. Нужно, чтобы общее образованіе, и теоретическое и практическое, установляя между различными классами общение мыслей и нравовъ, соединило ихъ въ общихъ политическихъ требованіяхъ и интересахъ. Наконецъ, эта правственная связь должна быть скрвилена временемъ и привычкою къ совокунной дъятельности; иначе

она не имѣетъ достаточной прочности. Такимъ образомъ, только успѣхи матеріяльнаго и умственнаго труда въ состояніи произвести то внутреннее объединеніе общества, которое составляетъ нервое условіе народнаго представительства.

## ГЛАВА 5.

## общественное мивите.

Политическая зрёлость общества, оть которой зависить возможность представительных учрежденій, опредёллется суммою политических вдей, въ немъ разлитыхъ, и способностью его приложить эти идеи къ дъйствительности. Плодомъ и выраженіемъ созръвшей политической мысли является общественное митиіе, главный двигатель государственной жизни въ представительномъ порядкъ.

Всякое правленіе, основанное не на вившией силь, держится извъстнымъ настроеніемъ общества. Власть должна находить опору въ мысляхъ и чувствахъ народа. Чувство составляеть достояніе массы; мысль сосредоточивается въ высшихъ слояхъ, которые поэтому являются представителями общественнаго мивнія. И тотъ и другой элементъ равно необходимы въ государствъ. Великіе инстинкты народа составляютъ основу всей его жизни; но управляетъ и руководить ими разумное сознаніе. Въ свободныхъ учрежденіяхъ оно играетъ главную роль.

Однако мысль, возводя темпые инстинкты къ сознанію, способна вмѣстѣ съ тѣмъ и отклоняться отъ истинныхъ началъ. Чувство непосредственно и всецѣло относится къ предмету; если опо не въ состояніи понимать отдѣльные вопросы, то существенное въ жизни опо ночти всегда постигаетъ вѣрно. Мысль одна можетъ обсуждать подробности, соображать цѣли и средства; но углубляясь въ частности, она дробится на разныя направленія, нерѣдко впадаетъ въ односторонность, подвержена ошибкѣ. Нуженъ долгій процессъ, чтобы возвести ее снова къ тому едниству, на которое безсознательное влеченіе часто указываетъ чутьемъ. Мысль отличается отъ чувства и своими ис-

пыт, ющими свойствами; она разлагаетъ явленія, расширяетъ круговоръ и тѣмъ выводитъ жизиь изъ прежней колеи, пробивая ей новыя дороги. Чувство имъетъ по преимуществу характеръ охранительный, и въ этомъ только направленіи дъйствуетъ правильно. Мысль заключаетъ въ себъ, какъ охранительное, такъ и прогрессивное начала; она является главнымъ орудіемъ движенія и борьбы.

Эти свойства мысли отражаются и на общественномъ мнинів, которое представляетъ смъсь истины и лжи, положительныхъ и отрицательныхъ сторонъ. Становясь достояніемъ общества, мысль не пріобрътаетъ высшаго достоинства, а напротивъ, скоръе нонижается. Односторонніе взгляды и ошибки не устраняются обсужденіемъ вопросовъ многими умами, ибо эти умы не отличаются высшимъ качествомъ. Хотя общественное мижніе господствуетъ въ болже или меиће образованныхъ классахъ, причастныхъ умственной жизни, однако оно все же есть мивніе массы в носить на себв ея нечать. Умственный уровень всегда здёсь ниже, нежели въ избраниомъ кругу людей. Общественное мивніе есть господство посредственности. Поэтому, глубокіе взгляды и обширныя соображенія, требующія сложнаго умственнаго процесса, всегда найдутъ въ немъ менъе отголоска, нежели простыя, ясныя, хотя п одностороннія начала; оно усвоиваеть себё только то, что доступно логикт большинства. Здёсь проявляется и безконечное разнообразіе мивній, которыхъ соглашеніе представляетъ слишкомъ значительныя трудности. Привести ихъ къ единству можетъ только господствующее настроеніе, которое обыкновенно зарождается болёе подъ вліяніямъ общаго чувства, нежели разумнаго сознація. Владычество массы и въ высшихъ слояхъ нередко ведеть къ преобладанію чувства надъ разумомъ. Но здісь чувство перемізшивается съ дъятельностью мысли и призывается къ ръшенію задачь, ему не свойственныхъ. То, что въчно въ народной жизни, то что лежитъ въ глубинъ сердца у всъхъ и каждаго, всегда найдетъ въ непспорченномъ обществъ живой отголосокъ. Однако, въ высшихъ классахъ, и эти великіе народные инстинкты зативваются иногда другими стремленіями. Свобода, миръ и успёхи матеріяльнаго благосостоянія предпочитаются требованіямъ народной чести и славы. Еще болье это бываеть при вопросахь, не затрогивающих глубовихь струнъ народнаго чувства. Здёсь нерёдко, ощущенія настоящей минуты преобладають надъ соображениемь прошедшаго и будущаго. Общественное мивніе бываеть одностороние, подвержено увлеченіямь, непостоянно и измінчиво. Все это свойства, неизбіжно сопровождающія мысль, разлитую въ массахъ. Общественное мивніе есть выраженіе самосознанія общества, но по существу своему, это сознаніе не высшее, а среднее.

Представительныя учрежденія находятся въ самой тъсной связи съ общественнымъ мнѣніемъ. Отъ него они запиствуютъ и сплу и жизнь; оно опредъляетъ ихъ составъ и направленіе. Представительное устройство можетъ держаться только тамъ, гдѣ общественное мнѣніе даетъ ему постоянную опору, гдѣ общество всегда готово стоять за свои права. Въ средніе вѣка, политическая свобода охранялась силою оружія, которое было въ рукахъ военнаго сословія; въ новое время, при общей потребности мпра и порядка, она поддерживается силою духовною, силою мысли, составляющей достояніе всѣхъ образованныхъ классовъ. Наоборотъ, когда эта сила созрѣла въ народѣ, представительныя учрежденія становятся необходимостью. Окрѣпшее общественное мнѣніе ищеть въ нихъ органа и исхода. Поэтому, развитіе представительныхъ учрежденій и могущество общественнаго мнѣнія идутъ рука объ руку.

Въ настоящее время въ Европъ, общественное мнъніе болье и болъе становится владыкою политическаго міра. Въ немъ ищутъ опоры даже такія правительства, которыя падавна славились своимъ чисто монархическимъ духомъ; отъ него окончательно зависитъ ръшеніе политическихъ вопросовъ. Это нравственное могущество истекаетъ изъ новыхъ, болъе высокихъ требованій жизии; оно является плодомъ большей эрклости народовъ. Въ настоящее время, одной правительственной дъятельности недостаточно для удовлетворенія государственныхъ нуждъ. Высшее развитие требуетъ большаго напряжения силъ, а это возможно только при самодъятельности народа. Правительство, пижющее въ рукахъ одип административныя средства, не въ состоянін тягаться съ темъ, которое призываеть на помощь всю энергію, лежащую въ иъдрахъ общества. Съ другой стороны самыя общественныя силы, съ развитіемъ мысли и свободы, сдёлались менёе податливы, нежели прежде. Правительства не всегда могутъ расчитывать на ихъ седъйствіе; неръдко за оказанную помощь требуется вознагражденіе въ расширенін правъ. Такимъ образомъ, самый ходъ жизни ведетъ къ господству общественнаго митиня, и если оне не всегда является непогръшимымъ, то во всякомъ случаъ, оно служитъ признакомъ высшаго развитія и духовной кръпости народа. Это сила пеосязаемая, неуловимая, не поддающаяся произволу. Разсъянныя н раздробленныя сужденія соединяются здъсь въ нъчто общес и единое, становятся двигателями государственной жизни.

Но самый духовный характеръ этой силы дёлаетъ ее часто сомиительною и затрудняетъ изследование. Что такое общественное микніе? Въ чемъ оно выражается? Какъ уловить общую мысль въ нестройномъ говоръ толпы, гласящей тысячью устами, гдъ часто громче всёхъ раздается голосъ пустыхъ крикуновъ? По какимъ признакамъ можно судить о существовании общественнаго митнія, объ его силъ и эрълости? Въ представительномъ перядкъ, все это распознается легче, ибо самыя учрежденія служать органомь общественной мысли и воли. Однако и представительное собрание, какъ по составу, такъ и по направленію, не всегда соотвътствуетъ настоящему направленію общества. Общественное мижніе можеть образоваться помимо его, относясь къ нему даже враждебно, какъ свидътельствуютъ живые историческіе примёры. Или же оно можетъ быть такъ слабо, что не доставляетъ учрежденіямъ надлежащей опоры. Поэтому, и въ представительномъ порядкъ нельзя обойти этихъ вопросовъ; тъмъ болье, когда ръчь идетъ о введении политической свободы. Здъсь трудиће узнать, существуетъ ли для этого достаточно зрћлое общественное мижніе, способное быть джятелемь въ государствж. Зджсь легче впасть въ грубую ошибку, принявши случайное возбужденіе мысли за общее, серьозное требованіе, мижніе ижсколькихъ лицъ за мижніе общества. Такимъ образомъ, какова бы ни была задача свободныхъ учрежденій, всегда здёсь представляется существенный вопросъ: что такое общественное мижніе и какъ его распознать?

Вездѣ есть толки о государственныхъ дѣлахъ; вездѣ, между людь ми, имѣющими притязаніе на нѣкоторую пезависимость сужденій, существуетъ и критика правительственныхъ дѣйствій. Но частные разговоры и болѣе или менѣе сиѣлое порицаніе не составляютъ еще общественнаго миѣнія. Частныхъ сужденій можно слышать безчисленное множество и самаго разнороднаго свойства. Даже въ неограниченномъ правленіи, у подножія престола и въ отдаленныхъ углахъ государства, раздаются выраженія неудовольствія на тѣ или другія мѣры и лица. Но этотъ нестройный говоръ не образуєтъ общественной

силы. Онь лишенъ тъхъ существенныхъ свойствъ, которыя одни могутъ возвести частныя, разсъяшныя мысли на степень политическаго двигателя.

Общественное мнвиіе, какъ политическій элементъ, существуєть только тамъ, гдв сужденія о государственныхъ двлахъ не имвють характера случайности, а произносятся на основаніи нвкоторыхъ общихъ началъ, выработанныхъ сознаніемъ общества и выражающихъ настоящія его потребности. Первый признакъ разумной мысли состоитъ въ томъ, что она не бродитъ на обумъ, не повинуется слѣпымъ стремленіямъ, а руководится извѣстными правилами. Общество должно знать, чѣмъ и почему оно педовольно, и чего именно оно хочетъ. Существо общественнаго мпвиія, какъ политической силы, состоитъ не въ порицаніи или одобреніи тѣхъ или другихъ лицъ и дѣйствій, а въ томъ общемъ изправленіи, на основаніи котораго произносится хвала или порицаніе. Указапіе на частные недостатки и возгласы противъ злоупотребленій инчего не значатъ; важны идеп, которыми направляется общество.

У всякаго народа, на степени темныхъ инстиктовъ или возведенимя въ сознаніе, существують ибкоторыя вден, связывающія людей въ единое цълое, и подвигающія ихъ на общую дъятельность. Такова идея отечества. Ипогда эти пачала, составляющія основу народной жизив, проявляются съ неудержимою силою. Всикій народъ, при вившней опасности, воодушевляется патріотизмомъ. Въ эти минуты, по естественному чувству самосохраненія, онъ изъявляетъ готовность жертвовать всямъ для защиты отечества. Гордость его возмущается чужими притязаніями, и онъ стремится дать имъ отноръ. Но патріотизмъ не составляетъ еще общественнаго мивнія. Тотъ же народъ, какъ скоро онъ снова погрузился въ свою обыденную жизнь, можетъ оказать политниее равнодушие къ общественнымъ дъламъ. Любовь къ отечеству есть общее чувство, а не политическое направление. Безъ нея не можетъ существовать ни одно государство; она подвигаетъ людей на великія діла, но она также совмістна съ деспотизмомъ, какъ и съ политическою свободою. Что могло быть величавъе возстанія Россіи противъ Поляковъ подъ знаменами Минина и Пожарскаго? Но едва ин кто станетъ считать этотъ подвигъ за выражение созрѣвшей общественной мысли. На соборахъ того времени ея нътъ и слъда; въ дальнъйшей исторіи исчезають всякіе ея признаки. Все совершается

дъйствіемъ сверху, а не силою общественнаго сознанія. Поэтому, когда идеи, которыми живеть общество, ограничиваются патріотизмомъ. въ этомъ невозможно видъть серьознаго общественнаго митнія. Это скоръе признакъ младенческаго состоянія политической мысли.

Разумная сила общественнаго мижнія выражается въ томъ, что ежедневныя явленія жизни возводятся къ общимъ началамъ и обсуждаются сознательно и отчетинво. Эти начала могуть быть разнообразны, какъ самыя точки зрвнія, на которыя становится человекъ; они могуть быть и ошибочны. Но во всякомь случав, они должны быть ясно сознаваемы и въ своемъ существъ и въ своихъ послъдствіяхъ. Въ мало образованных обществах являются иногда смутныя представленія, которыя соединяють и увлекають людей, именно потому что каждый разумъетъ подъ ними, что хочетъ, а иногда и вовсе инчего не разумбеть. Это опять признакъ младенчества. Общество должно давать себь ясный отчеть какь въ цынкъ, такъ и въ средствахъ; тогда только оно способно быть политическимъ дъятелемъ. Такого рода общественное мижніе является плодомъ, не случайныхъ увлеченій, а постояннаго и серьознаго политическаго интереса, непрерывной дъятельности мысли и неослабнаго вниманія общества къ ходу государственныхъ дълъ. Временное возбуждение, всегда соединенное со страстью, можетъ произвести минутный взрывъ; одна лишь постоянная мысль становится необходимымъ элементомъ иолитической жизни. И этотъ серьозный интересъ должень быть достояніемъ цалыхъ классовъ. Вездъ есть люди съ развитымъ политическимъ нониманіемъ; но пока они не имъютъ вліянія на другихъ, пока они не сдълались господствующею силою, мижніе ихъ нельзя назвать общественнымъ. Еще менъе слъдуетъ считать за общественный голосъ тъ толки, которые слышатся на вершинахъ общества, въ собраніяхъ или гостинныхъ, ошибка, въ которую впадаютъ иногда даже конституціонныя правительства, а тёмъ болёе самодержавныя, имёющія менёе средствъ узнать истину. Сужденія высшаго общества нер'вдко отзываются исключительными интересами извъстнаго класса; мъры, затрогивающія аристократическія привилегіи, всегда возбуждають вънемъ неудовольствіе. Но надобно знать, накъ судить объ этомъ масса, безпристрастная въ дълъ; частное чувство должно пройти черезъ провърку общей мысли. Общественное мнъніе не есть мнъніе аристократическаго кружка; сущность его состоитъ именно въ томъ, что оно разнообразные элементы общества соединяеть въ общихъ взглядахъ и требованіяхъ. Однимъ словомъ, общественное митніе тогда только заслуживаеть это названіе и можеть стать политическимъ двигателемъ, когда въ немъ выражается мысль опредъленная, постоянная и общая. Иначе это толки и заявленія, на которыя слъдуетъ обращать вниманіе, но которые не составляють серьознаго элемента политической свободы.

Для того, чтобы общественное мнѣніе пріобрѣло такой характеръ и сиблалось политическою силою, необходимы многія условія. Первое заключается въ распространении прочнаго образования въ народъ. Зрълая политическая мысль предполагаеть способность обобщенія, просвъщенные взгляды на вещи. Мы видъли, что государственные вопросы касаются самыхъ высшихъ сторонъ жизни, корепятся въ самыхъ глубокихъ источникахъ челов‡ческаго духа, а потому требуютъ не только практическихъ свъдъній, що и философскаго пониманія. Самое основное начало представительнаго порядка, свобода, нодлежитъ безконечно разнообразнымъ воззрѣніямъ, которыя въ необразованномъ обществъ могутъ произвести полнъйшій хаосъ. Большая часть практическихъ вопросовъ точно также не можетъ быть разрешена безъ помощи образованія. Неосмысленный опыть норождаеть только рутину, враждебную всякому улучшенію. Въ настоящее время, необходимость умственнаго образованія для представительнаго норядка сдёлалась ссобение ощутительною. Въ средніе въка, когда дёло шло только о защитъ извъстныхъ, обычаемъ установленныхъ правъ, народное представительство могло ограничиваться непосредственнымъ опытомъ. Но въ XIX-мъ столътіи, при сложности государственныхъ отношеній, при многостороннемъ развитім жизни, при взаимной связи всёхъ вопросовъ, пепремѣннымъ условіемъ участія общества въ политическихъ дълахъ должно быть значительное образование. Въ особенности, это справединво въ государствахъ, гдф представительное устройство является нововведеніемъ. Здёсь долгій историческій опыть не можетъ служить руководствомъ, а потому необходимо прибъгать къ теоріи. составляющей плодъ умственной работы. Въ настоящее время, можно утвердительно сказать, что общество мало образованное къ политической жизни неспособно. Пока просвещение касается однехъ вершинъ, единственный разумный способъ управленія состоить въ предоставле. ніи выбора лицъ правительству, которое, по своему положенію и въ силу собственнаго интереса, притягиваетъ къ себъ значительнъйшія

политическія способности страны. Можеть случиться, что власть не исполнить своей задачи и будеть довольствоваться носредственными людьми, находя въ нихъ болье покорныя орудія своей воли; но необразованное общество не въ состояніи исправить этого недостатка. Наобороть, чты болье распространяется образованіе, тты способить становится общество къ участію въ политическихъ дълахъ. Усить просвыщенія, привлекая къ умственнымъ интересамъ большее и большее число людей, рано или поздно неизбътно приводять къ представительному устройству, ибо общество, которое думаетъ о государственныхъ дълахъ, естественно хочетъ принимать въ нихъ участіе.

Изъэтого ясно, что для представительных учрежденій весьма важно развитіе въ обществ политической литературы. Она одна можетъ дать прочныя основы политическому образованію народа, и наоборотъ, тамъ, гдѣ мысль уже нѣсколько окрѣила, она непремѣнно выразится въ литературѣ. Иностранныя книги не въ состояніи удовлетворить этому требованію; онѣ служатъ важнымъ пособіемъ отечественнымъ произведеніямъ, но не могутъ ихъ замѣнить. Послѣднія одии проникаютъ въ нѣдра общества, одни являются выраженіемъ мысли самобытной, способной нерейти въ общее сознаніе, наконецъ, одни могутъ разработывать политическіе вонросы въ большемъ или меньшемъ приложеніи въ народной жизни. Поэтому, общественное мнѣніе можетъ выработаться только тамъ, гдѣ существуетъ большая или меньшая свобода нечати. Пока этого иѣтъ, политическое образованіе народа остается весьма скуднымъ.

Книжная литература даеть общественной мысли теоретическія основы и общее направленіе, но ена не въ силахъ удовлетвореть ежедиевнымъ ея нотребностямъ. Если общественное мивніе состоить въ постоянномъ умственномъ участіи народа въ двлахъ государства, то для этого необходимы знакомство съ ежедневнымъ ихъ ходомъ и возможность ностояннаго ихъ обсужденія. Средствомъ для этого служитъ журнализмъ. Можно сказать, что нътъ болье могущественнаго орудія для образованія общественнаго мивнія. Серьозныя книги вообще не читаются массою; добытые ими результаты нужно размѣнять на мелкую монету, чтобы сдѣлать ихъ доступными огромному большинству людей. Это одна изъ задачъ журнализма. Онъ распространяетъ политическую мысль въ краткой и общенонятной формѣ, посредствомъ безпрерывнаго повторенія, что всего сильнѣе дѣйствуетъ на обыкно-

венные умы. Доставляя публикъ ежедневную пищу, онъ дълаеть поинтические интересы насущною потребностью общества. Книги выходять рёдко, читаются и часто забываются; журцализмъ поддерживаетъ постоянное участіе къ дёлу, постоянное напряженіе мысли. Накопецъ, нри пепрерывномъ теченіи дёлъ, опъ одинъ можетъ соединить разсъянныя сужденія въ общее направленіе. Особенность нашего въка и отличие его отъ всъхъ предыдущихъ историческихъ эпохъ ни въ чемъ не проявляются такъ ярко, какъ въ чрезвычайпомъ развитін журнализма. Имъ массы призываются къ умственной дъятельности; посредствомъ него мысль проникаетъ всюду, быстро облетая не только цёлую страну, но и противоположные концы міра. Здёсь является возможность такого общаго возбужденія и такого совокупнаго дъйствія общественных силь, какъ ни при какихъ другихъ условінхъ. Устройству журпализма въ новое время обществен пое мижніе обязано главнымъ образомъ своимъ возрастающимъ могуществомъ.

Эта демократизація мысли имфеть однако и свои невыгодныя стороны. Разливаясь въ массъ, съ помощью не всегда чистаго орудія, мысль мельчаеть, пошлветь, неремвшивается съ страстями, стаповится средствомъ для личныхъ или корыстныхъ цёлей. Могучій для дъйствія, журнализмъ не въ состояніи замънить кинжной литературы, какъ средство политическаго образованія народа. Это сознають самые безпристрастные мыслители. «Не надобно унускать изъвиду, говоритъ Сисмонди, что настоящее, серьозное обсуждение вопросовъ, то, которое вносить свёть и истину во всё мыслящіе умы, происходить въ книгахъ. Къ этому писатели готовятся глубокими изследованіями, долгимъ размышленіемъ; съ этимъ они связываютъ свою нравственную отвътственность и свою репутацію; оно обращается къ разуму, а не къ страстямъ читателей; оно образуетъ ихъмнъние посредствомъ умственной работы, а не привычки постоянно слышать повтореніе одного и того же. Величайшими шагами, которые сдълали Французы къ управленію своими дёлами, они обязаны изданію Духа Законово Монтескьё и Администраціи Финансово Неккера». Совстмъ иное вліяніе приписываетъ Сисмонди журнализму, который обращается къ толпъ: «Чтобы произвести на этихъ читателей нъкоторое впечатлъніе книгою, продолжаетъ опъ, нужно по крайней мёрё имёть извёстную. массу свёдёній, извёстную сумму идей, нёкоторую долю талапта;

иначе книга падаетъ изъ рукъ читателя или остается у книгопродавца. Но на журналъ подписываются, не зная, что онъ будетъ содержать, читають его на досугъ, между сномъ и бдъніемъ, отлагають его безъ мысли, мало ему довъряя, а между тъмъ, ежедневное повтореніе однихъ и тёхъ же положеній, догматовъ или клеветь оставляеть вь умахь болье впечатльнія, нежели мивніе, подверженное строгому изследованію и серьозному изученію. Пускай пробегуть журналы, которые показывались въ эпохи уничтоженія цензуры, въ странахъ, находившихся подъ вліяніемъ революціонныхъ движеній, особенно журналы мало распространенные, и всякій ужаснется невъжества, предразсудковъ, мстительныхъ страстей, которыя проглядывають въ нихъ на каждой строкъ; станеть совъстио за унижение литературы, производимое этими мнимыми литераторами, и когда подумаешь, что самыя лучшія брошюры не въ состояніи соперничать съ отвратительнъйшими газетами, придешь къ заключенію, что вліяніе, предоставленное имъ на публику, вліяніе, заглушающее истинные таланты, уничтожило бы всякое движение мысли, всякое разумное преніе, а потому и всякую истинную свободу» 1).

Не мънъе ръзко судить о журнализмъ Бенжаменъ Констанъ, одинъ изъ самыхъ жаркихъ приверженцевъ свободы печати, самъ постоянно участвовавшій въ журналахъ: «необходимость писать каждый день, говорить онь, кажется мив камнемь преткновенія для таланта. Спекуляція, которая изъ журнала дёлаеть доходную статью, соображаеть подписку, установляеть опредъленный и подробный расчеть между читателемъ, котораго мивніямъ надобно угождать, и писателемъ, расточающимъ лесть, не оставляетъ журналисту ни мени, ни независимости, необходимыхъ для полезныхъ сочиненій. Потребность поражать умы сильными доводами ведеть въ преувеличе нію; желаніе позабавить читателя вовлекаеть въ клевету. Всё эти невыгоды умножаются еще полемическими преніями и личными ссорами, неразлучными съ этимъ ремесломъ. Журналистъ отрекается отъ достоинства литератора, отъ глубины сужденій, отъ свободы мыслей. Обыкновенно, журналъ хуже своего автора и еще чаще, авторъ становится хуже своего журнала» 2).

<sup>1)</sup> Etudes sur les constitutions des peuples libres, p. 352, 356.

<sup>2)</sup> Cours de politique constitutionnelle ed. Laboulaye t. II p. 93.

Можетъ быть, эти сужденія серьозныхъ и либеральныхъ писателей. которые черпали свои паблюденія изъжизненнаго опыта, отзываются излишнею строгостью, но во всякомъ случав, общественное мнвніе, воспитанное подъ исключительнымъ вліяніемъ журнализма, стоитъ на низкой степени. Оно заимствуетъ отъ него свойственныя такой лихорадочной деятельности шаткость, раздражительность, односторонность, неосновательность. Мы уже говорили, что лучшимъ противодъйствіемъ такому состоянію умовъ служатъ представительныя учрежденія, которыя возводять политическіе вопросы въ болье возвышенную область и дають общественной мысли направление, исходящее изъ государственныхъ вершинъ, а не изъ конторъ литературно-промышленныхъ предпріятій. Журнализмъ, какъ всё человёческія дъла и учрежденія, имъеть свои хорошія и дурныя свойства, но и тъ и другія въ высшей степени способствують установленію представительнаго порядка, который, съ одной стороны, является плодомъ созръвшаго общественнаго мижнія, съ другой стороны, вызывается, какъ необходимое противодъйствие вредному брожению, охватывающему общество, когда оно не имъетъ центра, соединяющаго въ себъ лучтія силы земли.

Однако, литературное образование недостаточно для политическаго развитія народа. Оно даеть мысли слишкомъ теоретическое направленіе. Общество, мало знакомое съ дълами на практикъ, не привыкшее къ постоянному въ нихъ участію, легко увлекается отвлеченными или односторонними началами и доводами. Когда оно внезапно призывается къ представительству, оно не имъетъ руководящей нити для дъятельности, оно требуетъ слишкомъ многаго и не знаеть на чемъ остановиться. Одна практика ограничиваетъ логическое развитіе мысли предвлами возможнаго и примвнимаго. Теоретическое направление составляло, по справедливому замъчанию Токвиля, главный недостатокъ умственнаго развитія Франціи до революціи. Поэтому, здёсь созвание народнаго представительства прямо повело къ общему государственному перевороту. Учредительное Собраніе хотвло за все взяться, все исправить, все измёнить до основанія, но такъ какъ жизнь не идетъ такими быстрыми шагами, какъ логика, то результатомъ было всеобщее разрушеніе. Для возстановленія порядка нужна была практическая рука солдата и деснота.

Предотвратить одностороние теоретическое направление мысли мо-

жно только пріобщеніемъ гражданъ къ управленію общественными дѣлами. Тамъ, гдѣ пѣтъ вѣками установившагося представительства, оно замѣняется мѣстными административными собраніями и участіемъ народа въ судѣ. Этими практическими занятіями граждане пріобрѣтаютъ знакомство съ настоящимъ дѣломъ. Здѣсь вырабатываются практическіе взгляды, которые въ послѣдствіи служатъ нѣкотораго рода руководствомъ и для законодательныхъ работъ. Народпые представители, исходя изъ такой школы, не бродятъ уже въ потьмахъ, имъ не нужно ломать себѣ голову, чтобы придумывать разрѣшенія для всякихъ вопросовъ. По крайней мѣрѣ относительно внутреннихъ преобразованій, они знаютъ изъ опыта, чего слѣдуетъ желать, и чего можно достигнуть. Общественное миѣніе пріобрѣтаетъ практическій складъ, а потому можетъ быть полезнымъ дѣятелемъ въ государствѣ.

Не опытная школа, такъ же какъ теоретическое образование, требуетъ времени. Для практического знакомства съ извъстнымъ порядкомъ вещей, для уразумънія вытекающихъ изъ него требованій, нужно, чтобы общество въ него вжилось. Учрежденія новыя, которыя не усивли войти въ жизнь и слиться съ сознаціемъ народа, не въ состояніи исполнить этой задачи. Изъ нихъ не могли еще выработаться кръпкія начала и твердыя точки зрънія. Они сами еще пе оправданы опытомъ, а потому слишкомъ шатки. Только упроченный временемъ порядокъ служитъ надежною политическою школою для гражданъ. Поэтому, эпохи коренныхъ преобразованій менте всего благопріятны введенію народнаго представительства. Въ обществъ, не привыкшемъ еще къ новому быту, неизбъжно господствуютъ шаткость, разномысліе, непрактичность, которыя должны отразиться и на исходящемъ изъ него собраніи. Конечно, со временемъ пріобрътется и опытность; но она можетъ быть куплена дорогою ценою. Политическая свобода можеть пасть прежде, нежели общество достигнеть надлежащей зрълости. Какъ выражение общественныхъ силъ и высшее ихъ средоточіе, народное представительство тогда только прочно, когда оно является вънцомъ окръпшаго общественнаго зданія, а не основаніемъ новаго.

Таковы условія для образованія общественнаго мивнія. Изъ этого ясно, что оно далеко не вездв является политическою силою и не всегда способно быть двятелемь въ государствв. По какимъ же признакамъ можно судить, что оно достигло надлежащей зрвлости, что на-

родъ готовъ для представительныхъ учрежденій. Этотъ вопросъ на практикъ возникаетъ постоянно, но обыкновенно онъ возбуждаетъ только голословныя пререканія, которыми прикрываются иныя цъли. Незрълость общества служитъ врагамъ свободы въчнымъ предлогомъ для устраненія либеральныхъ требованій или для ограниченія правъ народнаго представительства. Напротивъ, друзья свободныхъ учрежденій склонны считать всякое общество достаточно для нихъ готовымъ. Всъ эти толки не ведутъ ни къ чему, нока не будутъ установлены признаки, по которымъ можно судить о степени способности общества къ политической жизни. Этотъ вопросъ представляетъ значительныя трудности; однако есть данныя, по которымъ можно составить себъ приблизительно върное сужденіе.

Самое требование политической свободы отчасти служить уже при знакомъ зрелости общественнаго мненія. Желаніе участвовать въ управленін государственными дёлами показываетт, что политическій интересъ въ обществъ сильно возбужденъ. Чъмъ болъе оно распространено, темъ очевидиње что мысль окрепла. Поэтому, когда требованіе высказывается со всёхъ сторонь, единодушно и настойчиво, правительству во всякомъ случай выгодийе уступить, нежели идти наперекоръ всъмъ образованнымъ классамъ народа. Но такое единоиушное стремление къ политической свободъ составляетъ вообще довольно редкое явленіе. Обывновенно, требованіе правъ исходить сначала отъ незначительнаго меньшинства, отъ тъхъ, которые умъютъ говорить или кричатъ громче другихъ. Иногда и болъе общее заявленіе бываеть плодомъ временнаго неудовольствія или возбужденія страстей. Желаніе свободы можеть быть заносное, мимолетное, навъянное нереворотами, совершающимися въ другихъ государствахъ. Какъ же узнать, отвъчаетъ ли оно настоящимъ нуждамъ общества и составляетъ ли оно серьозное явленіе въ народной жизни?

Здёсь возникають всё тё затрудненія, съ которыми сопряжено распознаніе дёйствительнаго общественнаго мпёнія въ извёстной странё. Это одна изъ мудреныхъ задачъ политической жизни. Нётъ ничего обманчивёе подобныхъ соображеній. Даже въ свободныхъ государствахъ, какъ часто ошибаются правительства, расчитывая на результаты будущихъ выборовъ, или пренебрегая силою мнёнія, которое не получило принадлежащаго ему мёста въ представительномъ собраніи! Тёмъ болёе это возможно въ землё, гдё общественное мнё-

ніе не успъло сложиться и не имъетъ средствъ высказаться надлежащимъ образомъ. Сужденія окружающихъ лицъ, толки модныхъ гостинныхъ, случайные разговоры неръдко принимаются за мивніе общества Приверженцы извъстнаго направленія часто воображаютъ, что за ними стоитъ цёлая масса, когда они почти одиноки. Громкій крикъ кажется нравственною силою, а серьозная и дѣльная мысль остается въ пренебреженіи или вовсе не доходитъ до тѣхъ, кому слѣдуетъ ес знать. При такихъ неизбѣжно возникающихъ трудностяхъ, надобно взять вопросъ нѣсколько глубже; не ограничиваясь одними внѣшними явленіями, надобно разобрать, существуютъ ли условія, необходимыя для образованія настоящаго общественнаго миѣнія. Это одно можетъ дать вѣрныя указанія на счетъ зрѣлости или незрѣлости общества.

Первымъ признакомъ служитъ политическая литература страны: богата ли она сочиненіями но разнымъ отраслямъ государственной жизии, и если они есть, то въ какой степени они распространены? Этотъ признакъ тъмъ важиве, чъмъ менье граждане могли пріобръсти нолитическое образование изъ опыта, чъмъ менъе имъ предоставлялось участія въ общественныхъ дёлахъ. Тамъ, гдё самоунравленіе народа является нововведеніемъ, гдѣ изъ этого не усиъли выработаться твердыя начала и опредёленные взгляды, этотъ недостатокъ по необходимости долженъ быть восполненъ значительнымъ теоретическимъ образованіемъ Но если при этомъ отсутствуетъ первое условіе образованія, если политическая литература совершенно ничтожна, то положительно можно сказать, что общественное мивніе не имкло даже возможности созркть. Причины могуть быть отчасти вившнія: онв могуть лежать въ недостаткв свободы, въ подавленіи всякой серьозной литературы строгими законами о печати. Но въ такомъ случат, разумное требование должно состоять не въ приобрттенін политических в правъ, а въ расширеній свободы мысли и слова, . которая одиа даеть возможность образоваться общественному миѣнію и пролагаетъ путь представительному порядку. Конечно, безъ политическихъ гарантій, свобода слова не ограждена отъ произвола и всегда подвержена значительнымъ стъсненіямъ. Но права пріобрътаются постепенно; большая свобода приготовляется меньшею. Домогаться народнаго представительства, когда общественное миѣніе не успъло окръпнуть, это-требование революционное. Оно можетъ быть

оправдано крайними обстоятельствами, невыносимымъ гнетомъ, но совершенно пеумъстно, когда правительство предоставляеть обществу дестаточную свободу сужденій и дъйствій. Притомъ, недостатокъ свободы не можетъ служить полнымъ оправданіемъ скуднаго общественнаго развитія. Сила ничтожная можеть быть подавлена; сила окрвишая всегда пробиваеть себъ дорогу. Нравственнымъ напоромъ опа дъйствуетъ на правительство, которое не въ состояніи долго противостоять настойчивымъ требованіямъ общества. Франція въ XVIII-мъ въкъ имъла строгіе цензурные законы; но это не помъщало явиться творенію Монтескьё. Если же правительство остается непреклониымь, то всегда есть другіе нути. Созрѣвшая мысль непремѣнно выскажется тёмъ или другимъ способомъ. Недозволенное въ государстве печатается за границею и проходить внутрь при общемъ содъйствіи умственной контрабандъ. Заграничныя изданія служать также однимь изъ признаковъ зрълости общества, пбо они принадлежатъ къ отечественной литературъ. Если за границею выходять серьозныя сочиненія, то они свидътельствують о зрълости мысли; если же тамь печатаются только ничтожные пасквили или произведенія легкомыслія, то они скоръе служать доказательствомъ низкаго общественнаго уровня. Наконецъ, есть отрасли наукъ, тесно связанныя съ политикою и не встръчающія такихъ препятствій въ цензуръ. Общественная мысль можетъ выразиться въ основательной литературѣ юридической, экономической, финансовой, исторической. Гдъ все это въ младенчествъ, тамъ и общественное мнъніе очевидно находится въ такомъ же состояніи.

Не столь ясныя указанія даетъ журнализмъ. Зрёлость мысли выражается не въ ежедневной полемикъ, а въ обдуманныхъ произведеніяхъ ума. Политическая литература, которая ограничивается однимъ журнализмомъ, представляетъ слишкомъ скудное и поверхностное явленіе. Она служитъ явнымъ доказательствомъ, что общество не готово въ политической жизни, что серьозныя силы въ немъ не окръпли. Газетная дъятельность получаетъ настоящее свое значеніе, только когда твердое основаніе уже положено, и выработанную мысль нужио распространять и развивать въ подробностяхъ. Однако и журнализмъ, какъ одинъ изъ главныхъ органовъ общественнаго мити, можетъ служить признакомъ его зрълости. Достоинство журналовъ измъряется основательностью и послъдовательностью тъхъ полити-

ческихъ идей, которыя они проводять, знакомствомъ писателей съ практическими вопросами, возвышеннымъ тономъ полемикъ. Но прежде всего необходимо, чтобы они дъйствигельно были органами выработанныхъ обществомъ идей и направленій, а не личнымъ дёломъ. Пока политическія сужденія являются не болье, какъ плодомъ личнаго соображенія редакторовъ, журнализмъ можетъ, при наилучшихъ условіяхъ, играть несвойственную ему роль политическаго наставника; но это скоръе признакъ общественнаго малолътства. Самый успъхъ не служить доказательствомъ ни достоинства писателя, ни эрълости публики. Лаская современныя страсти, талантливый журналисть можетъ вызвать громкое одобреніе; но рукоплесканія не составляють серьознаго общественнаго мижнія. Самые вредные и поверхностные журналы иногда пользуются наибольшимъ сочувствіемъ въ образованной массъ, которая не въ состояніи подвергнуть критикъ то, что ей твердить ежедневно. Нужно, чтобы общество само въ себъ носило крѣнкія начала съ опредѣленнымъ взглядомъ на вещи. Когда журналы становятся не вожатаями, а проводниками политическихъ направленій, выработанных обществомь, когда около нихъ сосредоточиваются значительныя силы, которыя черезъ нихъ действуютъ на массы, тогда они точно могутъ считаться органами общественнаго сознанія, и служить признакомъ большей или меньшей его зрёлости. Но пока журнализмъ представляетъ только поприще, на которомъ бо рются случайные и личные взгляды и неустановившіяся направленія, или разыгрываются варіаціи на натріотическія темы, онъ можетъ быть полезень для возбужденія политическаго интереса, но никакь не служить выраженіемь созръвшей общественной мысли.

Общество можетъ быть образованное, обладающее обширною литературою, но практическія его способности могутъ стоять на низкой степени. При правильномъ ходѣ дѣлъ, когда учрежденія развиваются не революціонными скачками, а путемъ постепенныхъ улучшеній, пора представительнаго устройства настаетъ только тогда, когда общество доказало свою способность участіемъ въ подчиненныхъ сферахъ государственной жизни. Первая общественная потребность состоитъ въ хорошемъ судѣ, безъ котораго невозможны ин огражденіе лицъ и собственности, ни установленіе законнаго порядка, необходимаго условія политической свободы. Общество доставляетъ всѣ нужные для суда элементы, въ лицѣ юристовъ, адвокатовъ, стрянчихъ, судей, при-

сяжныхъ. Оно же дъйствуетъ на судъ нравственнымъ своимъ вліяніемъ, воздерживая злоупотребленія, и осуждая корыстные и беззаконные поступки. Безъ помощи общества, правительство остается здъсь безсильнымъ. Поэтому, хорошо организованный судъ можно считать однимъ изъ признаковъ общественной зрълости. Онъ доказываетъ, что общество умѣло устроить дѣло, ближайшее къ ежедневнымъ его интересамъ, что въ немъ распространены и нравственная сила и юридическое образованіе, необходимый спутникъ образованія политическаго. Но тамъ, гдѣ судъ не представляетъ никакихъ гарантій, гдѣ существуютъ для него самые скудные элементы, гдѣ корысть составляетъ всеобщее явленіе, тамъ первая забота должна состоять въ исправленіи этихъ недостатковъ; пріобрѣтеніе дальпѣйшихъ правъ необходимо отложить до другаго времени. Силы народа должны прежде всего устремляться на устройство ближайшихъ жизненныхъ сферъ, а не отвлекаться отъ прямой цѣли общею политическою борьбою.

Еще болъе способность народа къ самоуправленію можетъ выразиться въ мъстныхъ представительныхъ учрежденіяхъ, которыя пиъють значительную аналогію съ центральными и служать школою для послъднихъ. Здъсь обнаруживается живое участіе граждань къ общественнымъ дъламъ или ихъ равнодушіе, господство личныхъ видовъ или преобладаніе общихъ цълей; здъсь распознаются сила и значеніе каждаго изъ элементовъ, входящихъ въ составъ народа; здёсь, наконецъ, обозначаются отношенія общества къ правительственной власти и выказывается умъніе строго держаться въ предълахъ закона, твердо и настойчиво отстаивая свои права Поэтому, мъстныя учрежденія могуть служить пробнымь камнемь практической эрълости общества. Если оно хорошо устроило возложенныя на него дёла, то это въ значительной степени ручается и за его политическую способность. Общество, которое изъ предоставленной ему свободы успъло выработать прочный и удовлетворительный порядокъ вещей, которое ищеть только улучшеній, указанныхъ опытомъ и практически приложимыхъ, которое, наконецъ, благоразуміемъ, твердостью и правственнымъ своимъ въсомъ умъло стать въ надлежащія отношенія къ правительству, можетъ имъть притязание и на высшія права. Ему безопасно можетъ быть ввърено и обсуждение государственныхъ вопросовъ. Но если мъстное самоуправление служитъ только орудиемъ неумъренныхъ требованій и неблагоразумной вражды къ правительственной власти;

если общество, витсто того, чтобы пользоваться предоставленнымъ ему поприщемъ, находитъ его слишкомъ тъснымъ и съ перваго шага требуетъ измъченій, предъявляя неумъстныя притязанія, или же, при мальйшемъ препятствіи, впадаетъ въ уныніе, прикрывая свое равнодушіе новозможностью чего либо достигнуть; если у него пътъ ни благоразумія, ии настойчивости, ни умънія совладать съ дъломъ, то оно не представляетъ никакого ручательства за успъшную дъятельность въ высшей области. Ему необходимо пройти черезъ долгую школу, прежде нежели оно пріобрътетъ политическія права.

Въ общественной жизни вырабатываются люди. Количество и качество дъятелей на разныхъ поприщахъ служитъ также признакомъ зрълости общества. Сюда надобно причислить и людей, входящихъ въ составъ привительства, ибо последнее черпаетъ свои силы изъ общества. Способные судьи, администраторы, полководцы, государственные люди, свидътельствуютъ въ пользу той среды, изъ которой они вышли. Однако они не могутъ служить доказательствомъ окръпшаго общественнаго мнънія. Если правительство притягиваеть къ себъ немногія, лучшія силы страны, особенно если эти люди образуются преимущественно въ правительственныхъ сферахъ, то на долю общества можеть оставаться слишкомъ мало. Способность общества къ самоуправленію опредёляется главнымъ образомъ тёми дёятелями, которые стоять во главъ его и руководять общественнымъ мнъніемъ. Общество въ правъ стремиться къ участію въ верховной власти, когда оно оказывается способнъе правительства завъдывать общими дълами, или по крайней мъръ, когда эта способность такъ значительна, что можеть доставить власти серьозное подкрапление. Поэтому, если предъявляется требование политическихъ правъ, то надобно прежде всего спросить: гдф тф государственные люди, юристы, администраторы, экономисты, финансисты, которыхъ общество можетъ выставить изъ среди себя? Если на нихъ можно указать, если во главъ общественнаго мивнія и въ высшихъ общественныхъ должностяхъ стоитъ фаланга способных в людей, съ свътлымъ и практическимъ взглядомъ на государственные вопросы, то введение представительныхъ учрежденій можеть быть полезно. Наобороть, если некого назвать, если требованіе подкрѣпляется только пустою надеждою, что со временемъ явятся люди, то представительное устройство преждевременно. Притязанія безъ способности приносять только вредъ.

Наконецъ, надобно знать, въ какихъ слояхъ распространено общественное мивије. Здвсь опять мы приходимъкъ преобладающему значенію среднихъ классовъ въ конституціонномъ порядкъ. Они по пре имуществу являются представителями того, что называется общественнымъ мнъпіемъ. Аристократія, по своей идеъ, составляеть не общество, а избранный его элементь; неръдко, она страдаеть исключительностью направленія; во всякомъ случав, она носить въ себь болъе или менъе корпоративный духъ, существенно отличающійся отъ того безконечнаго разнообразія свободно выражающихся сужденій, которыхъ совокупность образуетъ общественное митие. Съ другой стороны, демократія мало причастна мысли; это — сила, слёдующая за внушеніями вождей. Средніе же классы, по своему объему, разнообразію и подвижности, составляють настоящую среду, въ которой вырабатываются и проявляются безчисленные оттънки свободной мысли. Изъ нихъ же главнымъ образомъ исходитъ и литература, особенно журнализмъ, объединяющій сужденія. Если въ общественномъ мнъніи выражается среднее сознаніе общества, то оно по преимуществу принадлежитъ среднимъ классамъ. Собственно говоря, только съ пріобщеніемъ ихъ къ политической жизни можно говорить объ общественномъ мивніи. Съ этимъ вивств являются и необходимыя условія для представительства. Внё этого, политическая свобода можеть быть основана только на историческомъ могуществъ аристократіи.

Общественное мивніе окрвпшее, ставшее силою, естественно стремится къ двятельности. Не можетъ быть, чтобы люди постоянно думали объ общественныхъ двлахъ и не захотвли бы имвть на нихъ вліянія. Это противно человвческой природв и свойству серьозной мысли, которая всегда имветъ въ виду перейти въ двло. Страдательная покорность чужой волв означаетъ господство инстинктовъ надъ сознаціемъ. Это свойство обществъ, гдв мысль сосредоточепа въ небольшомъ количествв людей, стоящихъ на верху, гдв общественное мивніе не успвло образоваться. Но какъ скоро последнее окрвпло, оно становится независимымъ и не подчиняется болве чужому разуму. А такъ какъ разумъ руководитъ двятельностью человвка, то самостоятельная мысль естественно имветъ вліяніе и на волю. Общество, которое думаетъ, непремвню хочетъ, и стремленіе къ двятельтельности твмъ сильнъе, чвмъ болве общественное мивніе чувствуетъ себя могуществомъ. Внутренній разрывъ между разумомъ и во-

лею — признакъ нравственной слабости. Такое раздвоение встръчается въ отдъльныхъ лицахъ, но оно ръже всего является въ массахъ, пбо здісь каждый человіть находить поддержку въ другихь. Соединяя людей, общая мысль тёмъ самымъ становится силою и подвигаетъ ихъ на дъло. Въ этомъ состоитъ настоящее ея призвание. Личная мысль имъетъ гораздо высшее значение для изслъдования истины, общаядля дъйствія. Поэтому, созръвшее общественное мнъніе, даже когда не находить законнаго выраженія вы народномы представительствь, само собою становится политическимъ двигателемъ. Всякую правительственную мёру оно подвергаетъ критикѣ, и на основаніи самостоятельнаго сужденія, оказываеть ей помощь или противодъйствіе. Отъ этого неръдко зависятъ и сила власти и успъхъ предпріятія. Но это дъятельность неправильная, которой нельзя ии предвидъть, ни уловить. Она оказывается въ затрудненіяхъ, встръчаемыхъ правительствомъ на своимъ пути, когда уже, можетъ быть, слишкомъ поздно для возвращенія назадъ. Избъжать постоянныхъ недоразумъній, колебаній и непредвидънныхъ препятствій можно только введеніемъ представительнаго порядка, который доставляетъ общественному мнънію правильный исходъ. Какъ скоро оно стало настоящею силою, необходимо дать ему мъсто въ политическомъ организмъ. Государство представляетъ правильную систему учрежденій, гдѣ всѣ части должны двигаться дружно для достиженія общей цёли; неустроенная сила всегда производить здёсь разладъ. Она можеть дёйствовать въ согласіи съ другими, только когда сама воплотится въ учрежденіе, занимающее свойственное ему мъсто въ общемъ порядкъ. Для общественнаго мивнія такимъ органомъ служить представительное собраніе.

Возможность правильнымъ путемъ дѣйствовать въ государствѣ даетъ общественному мнѣнію болѣе опредѣленности, устойчивости, опытности, но не отнимаетъ у него характера, всегда присущаго мнѣнію массы. Поэтому, всѣ его недостатки неизбѣжно отражаются на ходѣ государственныхъ дѣлъ. Это оказывается и во внѣшнихъ и во внутрешнихъ вопросахъ. Менѣе всего общество способно судить объ иностранной политикѣ. Если требованія народной чести почти всегда находятъ въ немъ крѣпкую поддержку, то оно не всегда видитъ то, что нужно для достиженія цѣли, и нерѣдко отказываетъ власти въ необходимыхъ средствахъ, особенно если цѣль отдаленная. Еще чаще оно

гръшитъ избыткомъ патріотизма. Возбужденное мижніе съ трудомъ воздерживается въ предълахъ благоразумія, ибо народная гордость говорить въ немъ громче, нежели политические расчеты. Между тъмъ, вопросы внушней политики, крому національнаго чувства, требують тонкихъ политическихъ соображеній, которыя ускользають оть публики, потому что не касаются знакомыхъ ей интересовъ. Внутреннія дъла гораздо ближе пониманію каждаго; поэтому, общественное мнъніе можеть судить о нихи вірніве. Но зато здітсь являются другіе недостатки, столь же существенные. Здёсь рёдко затрогиваются общія народныя чувства; нужно составить себъ суждение на основании практическихъ или теоретическихъ доводовъ, а нотому безконечное разпообразіе мивній проявляется во всей своей случайности. Перевысь беретъ далеко не всегда лучшее, а неръдко то которое заявляеть о себъ громче всъхт, дъйствуетъ съ наибольшею дерзостью и умъстъ навязать себя большинству. Здёсь разыгрываются всё страсти; здёсь мъсто для общественныхъ увлеченій, которыя потомъ исчезають, не оставивъ по себъ и слъда. Мало того, общественисе миъніе можетъ быть направлено въ ту или другую сторону чисто искусственнымъ образомъ. Масса слъдуетъ указаніямъ вождей, а послъдчіе могутъ руководиться личными цёлями. Особенно журнализмъ, ежедневнымъ повтореніемъ одностороннихъ мыслей, раздражающимъ тономъ статей, ложными извъстіями и клеветами, можеть настронть общество совершенно превратно. Всякій независимый голось исчезаеть среди общаго хора. Мы видёли тому недавній нримёрь вь польскомь вопросё. Общественное мижніе Европы было возбуждено въ пользу Поляковъ и смотръло на вещи съ явно односторонней точки зрънія, вслъдствіе направленія, даннаго ему журналами, находившимися въ тёсныхъ связяхъ съ польскою эмиграцією, и издавна получавшими отъ нея пособія. Тъже средства были употреблены Кавуромъ, чтобы настроигь общественное мивніе въ пользу Италіи; для этого были истрачены имъ огромныя суммы. Такимъ образомъ, общественное митніе иногда можеть быть просто дёломъ денегь. Но это не должно насъ смущать, пбо однъ деньги не въ состояни достигнуть желаннаго результата; нужно еще умъніе, а деньги въ рукахъ способности представляютъ совокупность матеріяльных и умственных силь общества.

Однако, этотъ характеръ общественнаго митнія, его шаткость, его способность увлекаться, возможность искусственнаго его настроенія,

показывають, что опо всегда нуждается въ руководствъ; иначе оно не въ состояніи исполнить свое политическое призваніе и отвъчать высшимъ цълямъ государства. Оно составляетъ могучую силу, по силу нестройную и безсвязную. Чтобы сдълать его правильнымъ дъятелемъ въ государственной жизпи, необходимы для него направленіе и органивація.

Обязанность руководить общественнымъ мивніемъ лежить прежде всего на правительствъ. Ему принадлежитъ попечение объ общемъ благъ, и къ этой цъли оно должно направлять всъ пародныя силы. Притомъ, оно лучше, нежели кто либо, можетъ исполнить эту задачу. Стоя во главъ государства, оно яспъе видитъ вещи, обнимаетъ ихъ совокупность; оно должно соединять въ себъ и лучшихъ людей. Его положение дёлаеть его такимъ образомъ естественнымъ руководителемъ общества. Въ самодержавныхъ государствахъ, вообще признается это призваніе власти; но въ представительныхъ, оно неръдко отрицается. Утверждають, что правительство должно выслушивать общественный голосъ и слёдовать его внушеніямъ, воздерживаясь отъ всякаго на него вліянія; иначе свободное выраженіе мысли уступаетъ напору сверху, искажается искусственно даннымъ ему направленіемъ. Но это возраженіе упускаетъ изъ виду существенныя требованія политической жизпи. Страдательное отношеніе къ тому, что происходить въ обществъ, несовивстно съ положениемъ правительства, въ какомъ бы то ни было образъ правленія. Свобода не измъняетъ задачь и обязанностей государственной власти, а дёлаеть ее только болъе внимательною къ заявленіямъ общества. Видя въ общественномъ мивній могучую силу, находя въ немъ союзника или противника, правительство естественно должно стараться склонить его на свою сторону. Безъ этого, оно не въ состоянии дъйствовать; ему даже трудно держаться. Конечно, лучшее средство привлечь къ себъ общественное мивніе заключается въ управленіи, удовлетворяющемъ потребпостямъ народа, и въ способности лицъ, стоящихъ во главъ администраціи. Общество всегда будеть относиться враждебно къ правительству, которое нодаетъ поводъ къ общему и справедливому неудовольствію. Неспособные же люди, при самыхъ благихъ намъреніяхъ, не въ состояніи ни пріобръсти народнаго довърія, нидать общественной мысли желанное направленіе. Однако, этихъ условій мало. Совершенно удовлетворительное управление не существуеть на землъ, а дур-

ныя стороны чувствуются въ немъ всегда сильиве, нежели хорошія; ибо послединя входять въ ежедневную жизнь и обращаются въ привычку, тогда какъ первыя служать постояннымъ укоромъ власти. Притомъ, критика легче, нежели дъло. Правительство, въ этомъ отношеній, всегда обратается въ невыгода. Если общественное мнаніе будеть постоянно раздражаться изображениемъ недостатковь господствующей системы, а правительство, съ своей стороны, не будеть оказывать столь же сильнаго противодъйствія этому настроенію, то противники его скоро получать перевъсъ. На сторонъ ихъ будетъ, если не большая правда, то большая дёятельность и большая энергія, а это качества, которыя въ политической жизни нередко доставляютъ побёду даже меньшинству. Слёдовательно, правительство, по необходимости, должно вести упорную борьбу съ своими врагами и стараться склонить общество на свою сторону. Въ этомъ отношении, оно не можетъ полагаться на своихъ приверженцевъ. Опо само является главою своей партіи, и если оно сидить, скрестя руки, то и друзья его внацають въ равнодушіе или остаются безсильными.

Вездъ, гдъ въ обществъ пробудилась мысль, умная власть чувствуетъ потребность дъйствовать на общественное мижніе. Даже самодержавныя правительства, съ самымъ консервативнымъ направленіемъ, прибъгаютъ къ перу и стараются привлечь къ себъ писателей съ талантомъ. Когда Меттернихъ хотълъ упрочить свою систему, онъ не ограничился государственными мфрами, но привязаль къ себъ Генца, чтобъ дъйствовать на умы. При большей свободъ, эта потребность становится еще ощутительное. Въ настоящее время, главнымъ орудіемъ политической мысли является журнализмъ. Къ нему, по необходимости, должно прибъгать правительство, которое хочеть успъшно бороться съ оппозицією и направлять общественное митніе. Но само правительство не можеть вступать въ журнальную полемику. Верховное его положение во главъ государства не дозволяетъ ему вмъшиваться въ мелкіе, ежедневные споры. Отношенія его къ обществу носять на себѣ оффиціальный характерь, и для этого оно имѣетъ свой оффиціальный органь. Чтобы действовать на общество, необходимы другіе пути: нужно пріобръсти поддержку органовъ общественныхъ. Конституціонное правительство, которое является представителемъ извъстной партін, имъетъ готовое орудіе въ принадлежащихъ ей журнадахъ; власть, независимая отъ парламентскаго большинства, должна имъть такъ называемые оффиціозные органы, то есть журналы, получающіе отъ него внушенія и поддержку. Неръдко пособія даются и частнымъ газетамъ, чтобы пріобръсти въ нихъ союзниковъ. Это средства, къ которымъ прибъгаютъ всё правительства въ странахъ, гдъ печать имъетъ политическое значеніе. Всъ стараются тъмъ или другимъ способомъ привлечь къ себъ вліятельные журналы. Даже иностранныя державы считаютъ необходимымъ поддерживать такимъ образомъ свои интересы передъ общественнымъ миъніемъ Европы. Мы упоминали уже о значительныхъ издержкахъ, которыя дълались съ этою цълью Кавуромъ.

Положеніе правительственных вурналовь не заключаеть въ себѣ впрочемъ ничего предосудительнаго. Журналъ, по своему политическому значенію, есть не выраженіе личной мысли, какъ книга, а органъ извѣстнаго направленія. Это сборное предпріятіе, отчасти съ коммерческимъ характеромъ. Тамъ, гдѣ обозначились политическія партіи, каждый журналъ получаетъ поддержку и пособія отъ той, къ которой онъ принадлежитъ, и за которую ратуетъ. Въ томъ же положеніи находятся и оффиціозные журналы относительно правительства. Предосудительно здѣсь можетъ быть, со стороны писателя, только защита мнѣній, противныхъ его убѣжденію, а со стороны правительства, употребленіе неблаговидыхъ мѣръ для распространенія своихъ журналовъ, напримѣръ принудительныя подписки. Но пока не стѣсняется чужое право, противъ этой системы нечего сказать. Если въ ней заключается зло, то это зло неизбѣжное при политической свободѣ и при существованіи журнализма.

Однако направленіе, которое правительство старается дать обществу, не уничтожаеть свободы общественнаго мийнія. Посліднее остается независимою силою, которая подчиняется или не подчиняется внушеніямь сверху, смотря по господствующему въ немъ настроенію. Оно само производить правственный напорь на правительство, оказываеть ему поддержку или противодійствіе. Въ представительномь порядкі, оно окончательно рішаеть политическіе вопросы, проявляя свою волю въ области законодательства и даже управленія. Но для того, чтобы оно было въ состояніи пграть эту роль, чтобы оно могло быть правильнымь діятелемь на политическимь поприщі, оно должно иміть и собственную, внутреннюю организацію. Неустроенная сила можеть произвести только броженіе; она не способна давать

направленіе политикъ. Эту внутреннюю, независимую организацію общественное мнѣніе получаетъ черезъ образованіе партій. Объ нихъ будетъ рѣчь въ слѣдующей главъ.

## ГЛАВА 6.

ПАРТІИ.

Мы уже говорили о необходимости партій въ представительномъ порядкѣ, о выгодахъ и невыгодахъ, проистекающихъ изъ ихъ борьбы. Политическая свобода призываетъ общественныя силы къ участію въ государственныхъ дѣлахъ; поэтому, движеніе происходитъ здѣсь не иначе, какъ взанмнодѣйствіемъ тѣхъ разнообразныхъ направленій, на которыя раздѣляется общество. Здѣсь лежитъ главный источникъ политической жизни въ конституціонныхъ государствахъ.

Партіи естественно возникають на почвѣ общественнаго мпѣнія. Необходимость дисциплины и организаціи для совокуннаго дійствія превращаетъ неустроенную массу свободныхъ и случайныхъ мыслей въ болте или менте кртикія и прочныя силы, способныя быть политическими дъятелями. При организованныхъ партіяхъ, есть возможность расчитывать, дъйствовать, направлять разрозненныя стремленія къ общей цёли. Чёмъ партіи устойчивёе, чёмъ болёе онё срослись съ исторією народа, чёмъ болёе опредёлилась ихъ программа, тёмъ правильнее течетъ политическая жизнь, основанная на свободе. Наобороть, тамъ, гдъ партіи представляють только смутное броженіе безконечно разнообразныхъ направленій, тамъ изъ политичиской свободы рождается одинъ хаосъ. Съ другой стороны, только при политической свободь могуть образоваться настоящія партіи, ибо здысь только является возможность и необходимость действовать собща на политическомъ поприщъ, достигать извъстныхъ цълей постоянными и совокупными усиліями многихъ. Но одной свободы для этого недостаточно; необходимо, чтобы въ обществъ существовали нужные для партій элементы, чтобы въ немъ развить быль политическій смысль, чтобы определились направленія, чтобы люди группировались около

нъкоторыхъ общихъ, сознанныхъ ими началъ, наконецъ, чтобы выработались политические нравы, которые приготовляются всякою общественною дъятельностью, требующею совокупныхъ усплій. Однимъ словомъ, только созръвшее общественное мнъніе рождаетъ настоящія политическія партіи. И при этихъ условіяхъ, онъ возникаютъ не вдругъ, а слагаются медленно, въ политической борьбъ. Онъ должны пройти черезъ многія испытанія, прежде нежели получатъ надлежащую кръпость и силу. Поэтому, не должно думать, что съ установленіемъ представительнаго порядка, немедленно водворяется парламентское правленіе. Оно невозможно, пока партіи не выработались и не доказали свою способность управлять государствомъ.

Однако, организованныя партіи всегда составляють меньшинство общества. Это дъятельная его часть, та, которая ведетъ борьбу. За нею всегда стоить огромное количество людей, не завербованныхъ въ тъ или другіе ряды, но примыкающихъ къ нимъ, смотря по обстоятельствамъ. Эго толпа зрителей, которая руководится не опредъленною программою, а потребностями настоящей минуты, современнымъ теченіемъ мысли. Она-то и доставляетъ преобладаніе той или другой партіи, подавая за нее голосъ. Отъ нея проистекають быстрыя перемёны въ общественномъ мнёніи, которыя нередко замёчаются въ свободныхъ странахъ. Эта масса людей, съ болье или менье безпристрастнымъ характеромъ, составляющая какъ бы общую основу общественнаго мивнія, необходима для того, чтобы держать высы между противоположными силами, чтобы обуздывать одностороннія увлеченія и не дать исключительной партіи пустить слишкомъ кръпкіе кории. Но обыкновенно она играетъ роль болъе страдательную; она лишена иниціативы; движеніе исходить не изь нея. Действовать на нее можно только посредствомъ организованныхъ партій, которыя, проникая всюду, стараются распространить свои мысли и склонить на свою сторону безпристрастную массу. Партіи суть дъятельныя орудія политической жизни.

Въ чемъ же состоитъ различіе партій и каковъ характеръ каждой изъ нихъ?

Различіе партій у всякаго народа им'ветъ свои оттънки, которые опредъляются м'встными и временными условіями. Народности, историческія начала, отношенія м'встной жизни къ общей, все это можеть дать элементы для партій. Иногда он'в возишкаютъ случайно, по по-

воду какого либо политическаго вопроса, составляющаго живой интересъ общества въ данную минуту. Но оставляя въ сторонъ эти частныя явленія, можно вездѣ замѣтить пѣкоторыя общія черты, вытекающія изъ самыхъ свойствъ человёческаго общежитія. Общество. какъ всякій организмъ, имфетъ двъ стороны: организацію или строеніе частей и жизнь или дъятельность. Но человъческое общество, въ отличие отъ естественныхъ организмовъ, способно не только къ возрастанію, но и къ историческому развитію. Жизнь его состоить въ движении, которое разлагаетъ данное устройство и готовитъ начала для новаго. Исторія всякаго народа, который не остается на въки неподвижнымъ, состоитъ въ постепенныхъ переходахъ изъ одной общественной формы въ другую. Каждая изъ нихъ, въ теченіи извъстнаго времени, составляетъ основу народной жизни. Общество находить въ ней удовлетворение существенныхъ своихъ потребностей. Но съ высшимъ развитіемъ, эта форма становится недостаточною. Являются новыя цёли и требованія; существующее устройство разлагается, наступаетъ время перелома, борьбы, до тъхъ поръ, пока изъ этого переходнаго состоянія не выработается новый порядокъ вешей.

Изъ этого весьма простаго закона развитія рождаются во всякомъ обществѣ элементы двоякаго рода: охранительные и прогрессивные. Одни держатся существующаго порядка, другіе требуютъ перемѣны, улучшеній. По идеѣ, можно сказать, что и то и другое равно необходимо: идеальная цѣль государственной жизни состоитъ въ томъ, чтобы охранять, улучшая; но цѣль эта достигается борьбою противоположныхъ направленій. Какъ въ мірѣ вещественномъ, движеніе свѣтилъ проистекаетъ изъ взаимнодѣйствія двухъ силъ — центростремительной и центробѣжной, такъ и человѣческое развитіе происходитъ путемъ борьбы охранительнаго элемента съ прогрессивнымъ. Каждый изъ нихъ воплощается въ извѣстной партіп, изъ которыхъ одна держится по преимуществу начала порядка, другая начала свободы, пбо свобода есть главное орудіе прогресса.

Охранительные элементы должны составлять основание всякаго общественнаго быта. На одной свободъ не можетъ держаться никакое общество. Необходимо, чтобы разрозненныя лица и разнообразныя стремленія и интересы связывались въ нъчто цъльное и единое; необходимы зиждущія начала, скръпляющія общественное зданіе. Сюда

принадлежатъ въчныя основы человъческихъ обществъ: въ политической области власть, законъ, въ гражданской - семейство, право собственности, въ правственной — религія. Сюда же относятся тъ историческія силы, которыя выработались віковою жизнью народа и легли въ основание существующаго порядка вещей. Охранительная партія стоить сторожемь надъ этими элементами, защищая ихъ отъ нанаденій, и противясь всякимъ перемёнамъ, которыми искажается существующее жизненное устройство. Разумный консерватизмъ признаетъ и свободу, по онъ всегда подчиняетъ ее высшимъ требованіямъ порядка. Однако, дъйствуя въ этомъ направленіи, охранительная партія, по самому существу своему, нер'єдко заходить въ немъ слишкомъ далеко. Односторонняя сила не въ состояніи удовлетворить всвиъ требованіямъ общества. Любовь къ порядку консерваторы часто доводать до упорнаго отрицанія всякаго улучшенія. Поэтому Милль называетъ охранительную партію самою глупою изъ всёхъ Несомивнию, что это изречение грвшить обыкновенной односторовностью радикальныхъ писателей, которые не понимаютъ инчего, кромѣ себя, и свои собственныя, произвольныя соображенія ставять безконечно выше въковаго опыта. То упорство, которое Милль считаетъ глупостью, составляетъ основу всякаго общежитія. Каковъ бы ни былъ общественный порядокъ, всегда необходяжа въ немъ крѣпкая воля многихъ, устремленная на его охраненіе, и дающая отпоръ разрушительнымъ стихіямъ. Въ самомъ движеніи потребны задерживающія силы, которыя сообщають развитію правильность и устойчивость. Противясь пововведеніямь, охранительная партія предупреждаеть преобразованія необдуманныя и скороспълыя. Однако нельзя отрицать и того, что она не способна улучшать существующій порядокъ, а еще менъе вводить новыя начала, которыя требуются измънившеюся жизнью. Если она вногда совершаетъ преобразованія, то дёлаетъ это, уступая необходимости, и пользуясь регультатами, выработанными другими. Въ этомъ состоитъ отличіе умныхъ консерваторовъ отъ глупыхъ. Первые признаютъ потребность умъреннаго прогресса, допускають улучшенія, совмістныя съ норядкомь, и преклоняются передъ жизненною необходимостью, вторые упорно держатся рутины и не хотять знать ничего другаго.

Настоящимъ двигателемъ общественнаго развитія авляется партія прогрессивная или либеральная. Она стремится расширить свободу,

устранить всё препятствія къ развитію, открыть поприще для всёхъ общественныхъ силъ. Устаръвшія учрежденія, обветшалыя права находять въ ней неумолимаго противника. Отъ нея исходять планы преобразованій; она полагаеть основы для будущаго. Но она болъе способна развизывать, нежели созидать. Начала ея по преимуществу отрицательныя. Она даетъ свободу всемъ элементамъ и не умъетъ связать ихъ во едино. Требованія власти и порядка слишкомъ часто находять въ ней прямое противодъйствіе. Обыкновенно у нея даже нъть и чутья необходимости зиждущихъ началъ. Для нея свобода составляетъ исходъ и конецъ всего; она считаетъ ее достаточною для всьхъ потребностей. Это волшебный жезлъ, по мановенію котораго возникають очарованные міры. Такой детскій взглядь на политическія отношенія, безъ сомивнія, принадлежить болве говорунамъ, нежели вождямъ партіи. Это программа оппозиціонная, а не правительственная. Государственные люди, принадлежащие къ либеральному направленію, всегда чувствують потребность въ организованныхъ силахъ, безъ которыхъ невозможно управлять государствомъ; но въ такомъ случав, опи неизбъжно впадають въ противорвчие съ собою. Разръшая всъ общественныя связи, они, по необходимости, должны прибъгать къ единственной остающейся силъ, къ правительственной власти. Они становятся бюрократами, къ великому прискорбію своихъ приверженцевъ. Огсюда почти всегда внугренній разладъ въ нъдрахъ либеральной партіи, которая черезъ это дълается еще менье способною создать прочный порядокъ вещей. На это нужны иныя начала, кромф свободы. Здёсь мёсто для охранительных элементовъ, которыхъ либерализмъ не въ состояніи замёнить.

Таковы два главныя направленія, которыя существують въ каждомъ обществѣ, какъ небходимыя силы, управляющія политическимъ движеніемъ. Но къ нимъ примыкаютъ другія партіи, болѣе крайнія, радикальная и реакціонная, которыя также принимаютъ дѣятельное участіе въ политической борьбѣ и нерѣдко рѣшаютъ побѣду той или другой стороны. И онѣ возникаютъ естественно въ средѣ общественнаго мнѣнія, составляя необходимую принадлежность человѣческаго развитія. Вездѣ есть люди, которые проводятъ свои начала до крайнихъ предѣловъ, упуская изъ виду все остальное. Въ этой односторонности лежитъ иногда главная сила, но вмѣстѣ и слабость извѣстнаго направленія.

Радикальная партія составляеть крайность либерализма, но при этомъ, она принимаетъ своеобразный характеръ. Если любералы, стремясь къ улучшеніямъ, выставляютъ пдеальныя требованія и держатся болье или менье теоретическихъ началь, то для радикальной партіи, отвлеченная идея, доведенная до крайнихъ послъдствій, составляетъ основаніе встхъ ея политическихъ возартній. Отъ этого она не отступаетъ ни на шагъ. Радикализмъ не признаетъ ни жизни, ни исторіи. Для него ніть ничего вні принятаго имъ начала, которое онъ хочетъ провести во всей его последовательности, со всеми логическими выводами. А такъ какъ это невозможно безъ кореннаго уничтоженія всего существующаго порядка, то радикальная партія неизбѣжно имъетъ революціонный характерь. Въ этомъ отношеніи, она существенно отличается отъ партін либеральной. Последияя хочеть достигнуть своихъ цёлей посредствомъ свободнаго развитія общества; радикализмъ готовъ прибъгнуть къ насилію, безъ котораго опъ не можеть осуществить своихъ плановъ. Поэтому, отправляясь отъ свободы, онъ неръдко становится отъявленнымъ ея противникомъ. Самый суровый изъ всъхъ деспотизмовъ тотъ, который установляется радикалами. Онъ водворяется во имя идеи, исключительной и нетерпимой; онъ взываеть къ слёпымъ страстямъ народныхъ массъ, которыя одив могуть дать ему поддержку въ борьбъ съ существующимъ порядкомъ; наконецъ, онъ совершенно перазборчивъ на средства, оправдывая ихъ благою цълью, какъ часто бываетъ, когда люди прибъгаютъ къ насилію во имя мысли. Съ другой стороны, эта безпредъльная преданность односторонней идеж и готовность все принести ей въ жертву даютъ радикальной партіи такую энергію, какою никогда не обладаютъ либералы. Радикализмъ, когда пріобрѣтаетъ господство, является всесокрушающею силою, передъ которою падаютъ всѣ преграды.

Во многихъ отношеніяхъ сходна съ радикализмомъ, хотя противоположна ему по идеѣ, партія реакціонная. Она составляетъ естественную принадлежность всякаго общественнаго быта, установившагося
на развалинахъ прежняго. Порядокъ, въ которомъ общество долго
жило, непремѣнно заключалъ въ себѣ существенныя начала, способныя привязывать къ себѣ людей; къ нему примыкали разнообразные
и достойные уваженія интересы. Поэтому, даже когда онъ палъ, онъ
не можетъ не оставлять по себѣ слѣдовъ. Эти воспоминанія, связы-

вая людей, дають имъ общее направление. Но такъ какъ одними воспоминаціями жить нельзя, то реакціосная партія ищеть въ нихъ того, что существенно и вкчно въ общественной жизни. Въ этомъ состоить ея сила. Она отрицаеть новый порядокь во имя высшихъ началь, передъ которыми должны преклоняться люди. Надъ измёняющимися событіями она воздвигаетъ идею неизменнаго закона Поэтому, охрапительные элементы находять въ ней самую сильную поддержку противъ стремленій къ разрушенію. Но реакціонная партія всегда поинмаетъ въчныя идеи одностороннимъ образомъ. Она считаетъ ихъ тождественными съ извъстнымъ, отжившимъ порядкомъ вещей, смъшивая такимъ образомъ въчноз съ временнымъ. Такъ же какъ радикальная партія, она не признаетъ ни оныта, ни требованій жизни; но въ противоположность радикализму, она отвергаетъ свободу и прогрессъ, не допуская своевольнаго отклоненія отъ въчнаго идеала. Хотя реакціонное меньшинство неръдко опирается на либеральныя начала, чтобы безирепятственно распространять свои мивнія, но по существу своему, оно врагъ свободы и можетъ дъйствовать только путемъ насилія, низверженіемъ существующаго порядка. Иначе не мыслимо возвращение къ старинъ. Такъ же какъ радивалы, реакціонная партія взываеть къ слёпымь пистинктамь массь, ища въ нихь орудія противъ стремленій къ свободъ. Наконецъ, противополагая въчное временному, она естественно придаетъ своему идеалу значеніе святыни. Поэтому, реакціонныя стремленія прикрываются обыкновенно знаменемъ религіи, что ділаетъ ихъ еще боліве исплючительными и нетерпимыми.

Религіозныя партіп вообще нерѣдко перемѣшиваются съ политическими, но это всегда служить ко вреду и политикѣ и вѣрѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что религія и церковь, развивая и освящая правственным начала человѣческой жизни, имѣютъ огромное вліяніе на политическій быть; но это вліяніе должно оставаться чисто нравственнымъ. Дѣйствуя на душу, религія воздерживаетъ своеволіе и внушаетъ человѣку уваженіе къ высшимъ требованіямъ власти и порядка. Поэтому, религія въ обществѣ должна быть почитаема, и церковь должна пользоваться надлежащею защитою государства. Въ этомъ состоитъ существенная задача охранительной партіи, которая проповѣдуетъ уваженіе къ великимъ основамъ общественной жизни. Но втягивать религію въ политику, вмѣшивать ее въ борьбу партій, выставляетъ ее

предметомъ нападковъ и непріязни, значить искажать возвышенный ея характерь, дълать ее орудіемъ политическихъ цълей, низводить въчныя начала въ измънчивое движение временныхъ потребностей. Эго вредить и самой политикъ. Партія, дающая религіозный оттънокъ своимъ политическимъ мивніямъ, неизбежно становится нетерпимою. Она въ своихъ противникахъ видитъ враговъ святыни, которыхъ надобно искоренять, притомъ не религіозными, а политическими средствами. Она собственныя начала возводить на степень въчныхъ, священныхъ истинъ, отъ которыхъ нельзя отступить ни на шагъ. Тутъ невозможны сдълки и уступки, составляющія необходимое условіе всякой политической дъятельности. Борьба, вслъдствіе того, разгорается до изступленія. Религіозныя страсти, введенныя въ политическую область, всегда составляють величайшее препятствее правильному развитію свободы. Въ нихъ заключается одна изъ главныхъ опасностей для представительных в учрежденій. Поэтому, прогрессивная партія, которая, отстанвая свободу, старается строго отділить религіоз ную область отъ гражданской, оказываетъ существенную услугу государству.

Но либерализмъ не всегда ограничивается этими умъренными требованіями. Ратуя противъ ісрархическихъ притязаній, онъ перёдко, въ пылу борьбы, касается и догматовъ въры, становясь такимъ образомъ во враждебное отношение къ самой религии. Еще чаще это бываетъ съ радикалами, у которыхъ это составляетъ даже обыкновенную черту. Они, такъ же какъ реакціонная партія, склонны вводить редигіозные вопросы въ политическую область, но съ отрицательной стороны. Во имя свободы и прогресса, опи возстають противъ встхъ великихъ учрежденій, на которыхъ покоятся общества, не щадя при этомъ ни человъческихъ чувствъ, ни тъхъ существенныхъ началъ, которыя могуть скрываться за временными искаженіями. Но этимъ радикализмъ самъ себя лишаетъ значительной силы. Взывая къ массамъ, опъ отталкиваетъ ихъ отъ себя своимъ нетерпимымъ невфріемъ и кидаетъ ихъ въ руки реакціи. Наоборотъ, онъ пріобрътаєтъ неудержимую силу, когда соединяется съ религіознымъ фанатизмомъ, какъ это неръдко бываеть у притъсняемыхъ сектъ. Достаточно вспомнить англійскихъ пуританъ.

Такова общая характеристика главныхъ направленій, на которыя обыкновенно раздъляется общественное мижніе. Вст они, выражая

собою разнообразные оттыки политической мысли, существують въ каждомъ обществъ, которое сознаеть свои потребности и думаеть о своихъ дълахъ. Но пока эти идеи вращаются въ небольшихъ кружкахъ, изъ нихъ не образуется серьознаго политическаго элемента. Общественною силою партіи становятся только тогда, когда къ нимъ примыкаютъ цълые классы, когда въ нихъ выражаются не только общія пачала и требованія, а духъ и направленіе различныхъ общественныхъ элементовъ. Этимъ отношеніемъ къ обществу опредъляется политическое значеніе партій. Это коренной вопросъ въ представительномъ устройствъ. Партіи существуютъ и находятъ приверженцевъ во всъхъ общественныхъ слояхъ, но каждому классу, по самой его природъ, свойственно извъстное направленіе, которое обыкновенно является въ немъ преобладающимъ.

Охранительная партія естественно господствуеть въ аристократіи. Мы видъли, что крупная поземельная собственность рождаетъ охранительный духъ. Къ этому присоединяются историческія начала, владычествующее положение, чувство законности и порядка, составляющія принадлежность высшаго сословія. Всё достопиства и недостатки аристократін суть вийстй достоинства и недостатки охранительной партіи: съ одной стороны, уваженіе къ высшимъ началамъ жизни и умѣніе ихъ отстаивать, единодушіе, дисциплина, практичность, энергія; съ другой, излишняя неподатливость на новыя требованія, неподвижность, упорная защита самыхъ злоупотребленій госнодствующей системы, враждебное отношение къ наиболъе полезнымъ требованиямъ Тамъ, гдф ифтъ крыпкихъ аристократическихъ элементовъ, охранительная партія лишена самой существенной своей опоры. Даже либерализмъ аристократіи носитъ на себѣ охранительный характеръ. Въ сословіи, сознающемъ свое достоинство и свою независимость, всегда есть приверженцы свободы, но они соединяють это начало съ уваженіемъ къ историческимъ формамъ и къ требованіямъ государственной жизии. Либеральная аристократія является естественнымъ вожатаемъ обществя, связывая средніе классы съ высшими, и удовлетворяя стремленіямъ всёхъ. Это положеніе самое для нея выгодное, но она далеко пе всегда способна его занять. Аристократія, которая не умкла удержаться во главк общества, приноравливаясь къ измъняющимся потребностямъ, и обновляясь соками снизу, а осталась, среди всёхъ перемёнъ, представительницею отжившаго порядка,

воплощаетъ въ себѣ не охранительныя начала, а реакцію Это самое неблагопріятное условіе для политической свободы. Когда реакціонная партія сильна, она представляетъ величайшее препятствіе правильному развитію представительныхъ учрежденій; безсильная же аристократія ослабляетъ охранительную партію, которая одна въ состояніи ихъ упрочить. Здѣсь открывается обширное поле и для революцій и для деспотизма.

Охранительная партія не ограничивается впрочемъ высшими кругами; она находитъ поддержку и въ среднихъ классахъ, безъ которыхъ она не въ состояніи была бы держаться. Напболье зажиточная ихъ часть всегда заинтересована въ охраненіи порядка и готова дать отноръ демократическимъ стремленіямъ массъ. Но здѣсь охранительное направленіе принимаетъ иной оттѣнокъ. Средніе классы вообще мало привязаны къ историческимъ началамъ; у нихъ болье преобладаетъ раціонализмъ. Поэтому, охранительная система основывается у нихъ не на вѣковомъ опытѣ, не на историческомъ развитіи, а на раціональномъ ученіи. Главные представители консерватизма среднихъ классовъ суть доктринеры. Таковъ былъ характеръ этой партіи во Франціи при Лудовикъ-Филиппъ.

Но охранительные элементы далеко не составляють преобладающей силы въ среднихъ классахъ. Последије, по самому существу своему, болье силонны къ движенію и свободь. Въ нихъ обыкновенно либерализмъ находитъ главную свою поддержку. Они сродны ему встми своими свойствами: потребностью свободы для промышленной дёятельности, безконечнымъ разнообразіемъ и подвижностью элементовъ, развитіемъ образовація въ безчисленныхъ оттънкахъ мысли. Всъ недостатки среднихъ классовъ отражаются на либеральной нартіи: слабость дисциплины, отсутствие единства и энергіи въ дъйствіи, опнозиціонное и отрицательное направленіе, мелочность политическихъ взглядовь, скаредность на средства. Разбиваясь на миожество оттънковъ, либеральная нартія не составляетъ силопиной массы, а потому изъ нея часто трудно составить сильное и прочное правительство. Всего легче это совершается тамъ, гдъ она искони привыкла нодчиняться руководству либеральной аристократін. Поэтому въ Англін, она способиње къ управленію, нежели гдъ либо. Однако и здъсь, съ усиленіемъ среднихъ классовъ послѣ избирательной реформы 1832-го года, произошло общее разстройство партій, которое отразилось преимущественно на либералахъ. Консерваторы сохранили иесравненно болъе дисциплины.

Если среднія партіи, охранительная и либеральная, находять поддержку главнымъ образомъ въ высшихъ и среднихъ слояхъ общества, то грайнія всегда ищуть опоры въ массахъ. Представляя картину безмольной силы и неутомимаго труда, низшіе классы служать заманчивымъ предметомъ для ожиданій всякаго рода. На нихъ, какъ на неизвъстное данное, возлагаются надежды мечтателей. Но по своей природъ, они вовсе не склонны принимать живое участіе въ политической жизни, когда не затрогиваются непосредственные ихъ интересы. Только сильно распространенное неудовольствіе или искусственное возбуждение страстей дълаетъ ихъ орудиемъ движения. Демократырадикалы постоянно твердять о воль народной, но эта воля рыдко ихъ поддерживаетъ. Обыкновенно, ихъ начала являются не болъе, какъ теоретическимъ требованіемъ, лишеннымъ настоящей почвы. Главное зерно радикализма заключается всегда въ низшихъ слояхъ среднихъ классовъ, которые, не имън состоянія, недовольны своимъ положеніемь, а между тімь достаточно образованы, чтобы стремиться къ перемънамъ. Въ странахъ, гдъ сильно развита городская и фабричная жизнь, къ нимъ примыкаетъ и продетаріатъ. Это армія, безъ которой радикализмъ всегда остается инчтожнымъ. Поэтому, въ земледъльческихъ странахъ, онъ составляетъ не болъе, какъ мимолетпое явленіе, играющее на поверхности общества и лишенное существенной силы. Сельскіе классы тогда только поддаются внушеніямъ радикаловъ, когда они поставлены во враждебное отношение къ аристократіи или страдають подъ ея гнетомъ; въ такомъ случав партія, которая береть въ руки ихъ интересы, находить въ нихъ отголосокъ. Но сельское паселение осъдлое и не обремененное тяжестями; всегда почти находится подъ вліяніемъ высшихъ элементовъ общества.

Гораздо болѣе воспріимчивую почву находить здѣсь реакція, которая дѣйствуетъ на низшіе классы особенно черезъ духовенство. Послѣднее, въ силу религіознаго чувства, одушевляющаго массы, пріобрѣтаетъ надъ ними огромное вліяніе. Черезъ это и оно нерѣдко выступаеть на политическое поприще и становится дѣятельнымъ участникомъ борьбы. Это относится особенно къ духовенству католическому, которое имѣетъ и организацію, направленную главнымъ обра-

зомъ на практическія цёли. Католическое духовенство, по самому своему характеру и по предаціямъ римской церкви, сохраняющей память о прежнемъ величіи, составляетъ главную силу реакціонной партіи, которая черезъ него дъйствуеть на народъ. Поэтому, господство демократіи ведетъ иногда къ владычеству духовенства, особенно въ странахъ, гдѣ преобладаютъ сельскія состоянія. Кромѣ духовенства, вождями реакціоннаго движенія являются высшіе классы, утратившіе свое прежнее значеніе. Сюда принадлежатъ тѣ аристократіи, которыя сохраняютъ старыя предапія среди измѣнившейся жизни. Это мы видимъ въ Германіи. Тамъ же, гдѣ нѣтъ ни властолюбиваго духовенства, ни аристократіи, стоящей за обветшалыя права, можетъ вовсе не быть реакціонной партіи. Въ Англіи есть консерваторы, но нѣтъ реакціонеровъ.

Такимъ образомъ, въ народной массъ скрываются противоположныя стремленія: педовольная, она следуеть за радикалами; довольная своимъ положеніемъ, она можетъ быть возбуждена противъ либеральныхъ стремленій высшихъ классовъ, и тогда становится орудіемъ реакціи. Но какъ то, такъ и другое составляетъ признакъ ненормальнаго состоянія общества. Обыкновенно, пизшіе классы не выступаютъ на политическое поприще, какъ самостоятельные деятели. Даже въ республикахъ, они болье следуютъ за средними классами. Поэтому, крайнія партіи только въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ пріобрътаютъ временный перевъсъ; нормальное положеніе дълъ есть владычество среднихъ, которыя опираются на постоянно деятельные элементы въ государствъ.

Если мы взглянемъ на отношение партий между собою и на ту роль, которую онъ призваны играть въ политической жизни народа, мы увидимъ повторение того же закона.

Въ обывновенномъ порядкъ вещей, когда развитіе общества идетъ мирно и правильно, владычество среднихъ партій вытекаетъ изъ самой природы общественнаго мивнія. По статистическому закону, которымъ управляется вся общественцая жизнь, крайности вездъ являются исключеніемъ; средняя цвора всегда сосредоточиваетъ около себя наибольшее количество силъ и людей. Этотъ законъ распространяется и на мивнія. Люди съ средними, умъренными убъжденіями составляютъ громадное большинство въ каждомъ обществъ. Къ нимъ принадлежитъ та масса, которая собственно не входитъ въ составъ

партій, но примыкая въ той или другой, держитъ между ними вѣсы. Такое распредъление мысли имъстъ основание и въ практическихъ потребностяхъ общества. Развитіе человъчества идетъ не скачками, а постепеннымъ превращениемъ одной общественной формы въ другую. Здёсь всегда есть множество переходовь, которыхъ представителями являются среднія мивнія. Крайція могуть иногда быть последовательнъе, логичнъе, но они не отвъчаютъ требованіямъ жизни. Во всякой практической деятельности, кроме логики, существуеть еще приложеніе, и здёсь является необходимость умеренія логических выводовъ. Нужно щадить существующіе интересы и привычки, нужно имъть въ виду постепенность въ измънении нравовъ и убъждений. Тогда только новыя начала могуть быть введены безъ переворота, потрясающаго все общественное зданіе. Самыя революціи, съ одной стороны, приготовляются медленнымъ процессомъ жизни, съ другой, цеизбъжно влекуть за собою реакцію, ибо законь постепенности не нарушается безнаказанно.

Такимъ образомъ, при нормальномъ ходъ вещей, развитія происходитъ путемъ борьбы между нартіями охранительною и прогрессивною. Какими же условіями опредъляется владычество той или другой?

Извъстно, что Маколей изображаль отношение этихъ партій исторіи въ вид'в головы и хвоста движущагося животнаго. Прогрессисты постоянно идуть впередь, а комсерваторы тащатся за ними, вступая на ихъ мъсто, когда тъ стоятъ уже на повой почвъ. Нельзя не сказать, что въ этомъ сравненіи знаменитый историкъ явился чистымъ приверженцемъ партіи, и выказаль весьма неглубокій взглядъ на существо человъческаго развитія. Сравненіе могло бы быть справедливо, еслибы вся жизнь общества состояла въ движеніи. Тогда, разумъется, слъдовало бы отдать пальму первенства тъмъ, которые идутъ скорће другихъ и ушли дальше всъхъ. Но существеннъйшая потребность всякаго общества состоить въ порядкъ, въ организаціи. Самое движеніе имъеть цълью замьшить устройство, отжившее свой въкъ, другимъ, болъе соотвътствующимъ настоящимъ стямъ А для прочности порядка прежде всего пужны охранительные Они скръпляють общественное зданіе преждевременнымъ перемънамъ Отсюда ясно, что политическое отношеніе объихъ партій опредъляется самою задачею, которая предстоить обществу въ дапное время. Когда нужно упрочить извъстный порядокъ, должна владычествовать партія охранительная; напротивъ, когда чувствуется потребность въ перемѣнѣ, перевѣсъ естественно склоняется на сторону партіи прогрессивной. Это онять самый простой законъ человѣческаго развитія. Вслѣдствіе этого, разумные либералы нерѣдко становятся консерваторами, какъ скоро требованія ихъ исполнены и водворился желанный порядокъ вещей. Постоянно стремиться къ новымъ перемѣнамъ — признакъ легкомыслія. Здравые элементы либерализма всегда сомкнутся въ охранительную партію, когда нужно упрочить завоеванныя начала. Дальнѣйшіе движеніе предоставляется нозднѣйшему времени.

Это нормальное отношение охранительной партіи къ либеральной установляется тёмъ легче, чёмъ менёе онё рознятся въ основныхъ своихъ возгрвніяхъ на общественный быть. Когда объ партіп, препираясь между собою, расходясь въ частныхъ вопросахъ, стоятъ на общей почев и признають законность существующаго порядка вещей, тогда неизбъжная между ними борьба происходить путемъ убъжденія и законной дъятельности, безъ ущерба общественному благу. Въ этихъ преніяхъ состоитъ правильная политическая жизнь народа. Здъсь разработываются вопросы и выказываются таланты. Но борьба принимаетъ совершенно иной характеръ, когда самая точка отправленія у партій различна, когда оспориваются самыя основы существующаго порядка. Здёсь нётъ уже мёста для мирныхъ улучшеній, для взаимныхъ уступокъ; правильная борьба превращается въ битву на жизнь и на смерть. При такомъ напряженіи силь, выступають на сцену крайнія партіи, которыя въ обыкновенномъ порядкъ жизни играютъ второстепенную роль. Здъсь является возможность и революцій и реакцій.

Первоначальная причина этихъ исказившихся отношеній чаще всего лежить въ упорномъ охраненіи установленнаго порядка, при измѣнившихся потребностяхъ жизни. Прогрессисты, лишенные возможности законнымъ путемъ проводить свои мысли, соединяются съ радикалами въ безусловномъ отрицаніи существующаго. Въ обществъ развиваются крайнія убѣжденія, которыя ведутъ къ ожесточенной борьбъ. При такомъ отношеніи паргій, самыя уступки часто не въ состояніи произвести замиренія. Когда дѣло зашло слишкомъ далеко, перемѣна системы нерѣдко ускоряетъ только взрывъ. Во всякомъ слу-

чат, она не предупреждаетъ волненій. Но какъ скоро вспыхнула борьба, главнымъ дъятелемъ является въ ней радикализмъ.

При обыкновенномъ ходъ вещей, задача радикальной партіи состоитъ въ теоретической разработкъ вопросовъ и въ указаніи на пужды народа. Отрицательное ея значеніе заключается въ томъ, что она своими крайностями заставляетъ среднія партіи быть осторожнѣе и въ основныхъ вопросахъ держаться другъ друга, положительное въ томъ, что она раскрываетъ такія сторопы жизни, которыя среднія партіи слишкомъ часто упускаютъ изъ виду. Обыкповенно, радикалы поддерживають либеральную партію, которая, для удовлетворенія союзниковъ, принуждена дълать имъ уступки и принимать мъры въ пользу народной массы. Но такъ какъ, при различіи взглядовъ, удовлетворение никогда не можетъ быть полное, то недовольные радикалы неръдко вступають въ союзъ съ консерваторами для низверженія либеральнаго правительства. Эти коалиціи, основанныя болже на чувствъ ненависти и мести, нежели на здравыхъ политическихъ видахъ, болве всего затрудняють и запутывають ходь представительныхъ учрежденій. Радикализмъ является здёсь орудіемъ раздора. Но пока здравые охранительные и либеральные элементы, расходясь въ снособъ пъйствія, соединяются около общаго знамени, онъ остастся безсильнымъ. Владычествующимъ опъ становится только въ энохи переворотовъ. Ожесточение борьбы само собою ведетъ къ господству крайностей. Притомъ, радикализмъ, обладая большею энергіею, нежели либералы, способите къ дъйствію. Когда дело доходить до битвы, около него естественно толнятся всв враги существующаго порядка, каково бы ни было различие ихъ убъждений. Онъ становится во главъ соединенныхъ силъ и ведетъ ихъ на ръшительный бой. Радикализму свобода обязана главными своими побъдами, одержанными путемъ революцій. Въ этомъ состоить его всемірно-историческая роль.

Но могучій для битвы, радикализмъ совершенно неспособенъ къ установленію какого бы то ни было порядка. Онъ слишкомъ далекъ отъ настоящей жизни, а потому можетъ держаться только деспотизмомъ. Какъ скоро борьба рѣшена, а вслѣдствіе того исчезла потребность въ чрезмѣрномъ напряженіи силъ, радикальная партія падаетъ сама собою. Тогда наступаетъ время для реакціи, которая должна возстановлять разрушенный порядокъ.

Въ эпохи внутреннаго мира, значение реакціонной партіи, такъ же

какъ и радикальной, состоитъ въ томъ, что она указываетъ на стороны жизни, которыя упускаются изъ виду другими. Человъческое развитіе не всегда идетъ путемъ гармоническаго соглашенія встхъ общественных элементовъ. Обыкновенно, въ извъстный періодъ владычествуетъ одно начало, соотвътствующее настоящей задачъ общества, а другія остаются въ тіни. Реакціонная партія, представительпица отжившаго устройства, указываетъ на начала, нотерявшія свое первенство, заслоненныя одностороннимъ развитіемъ, но составляющія въчную потребность человъчества. Значеніе ея возвышается, когда существующій порядокъ разрушень насильственнымъ путемъ, во имя крайнихъ требованій, подъ вліяніемъ радикальной партіи. Тогда реакція неизбъжна, ибо является необходимость, если не всецьло, то отчасти, возстановить уничтоженное. Однако и реакція, съ своей стороны, обыкновенно впадаеть въ односторонность, отрицая не только временныя увлеченія, но и существенныя нужды, вызвавшія переворотъ. Одна крайность вызываетъ другую; это общій законъ развитія, вытекающій изъ потребности остановиться наконецъ на серединъ, которая составляетъ центръ тяжести общества. Разрушительныя стремленія радикализма влекуть за собою реакцію; упорство и односторонность последней, въ свою очередь, кидають общество въ руки радикаловъ. Какъ качающійся маятникъ, общество только послѣ долгихъ колебаній возвращается къ нормальному состоянію, то есть къ владычеству среднихъ партій.

Но въ человъческихъ обществахъ, возстановление правильнаго порядка ръдко совершается само собою, естественнымъ ходомъ вещей. Обыкновенно, изъ ожесточенной борьбы и анархии возникаетъ деспотизмъ, который одинъ въ состоянии сдержать общественныя стихии, влекущіяся врозь. Мы видимъ здѣсь повторение того закона, о которомъ мы говорили въ началѣ этой книги: чѣмъ менѣе единства въ обществѣ, тѣмъ сосредоточеннѣе должна быть власть. Поэтому, чѣмъ болѣе расходятся партіи, тѣмъ необходимѣе сдерживающая ихъ власть, независимая отъ общественныхъ вліяній. Этимъ подтверждается и тотъ законъ, который мы вывели изъ исторіи представительныхъ учрежденій, именно, что вся сила ихъ основана на союзѣ классовъ, принимающихъ участіе въ политической жизни. Согласіе или рознь общественныхъ элементовъ выражается въ отношеніяхъ партій, которыя изъ общества черпаютъ свои силы. Представительство прочно,

когда партіи, споря объ отдёльных вопросахъ, дёлаютъ другъ другу уступки и подаютъ другъ другу руку для поддержанія существующаго порядка. Напротивъ, чёмъ глубже раздоры, чёмъ болёе среднія уб'єжденія замёняются крайними, тёмъ болёе политическая свобода подвергается опасностямъ.

Таковы существо, свойства и назначеніе политических партій въсвободных в государствах ва Намъ остается взглянуть на ихъ способы дъйствія, на тѣ пути, черезъ которые онѣ проводять свои мнѣнія. Средоточіем в нартій и главным поприщем ихъ борьбы является представительное собраніе, но значеніе ихъ въ посліднем опредъляется тою поддержкою, которую даеть имъ общество; чтобы получить перевъсъ въ представительств онѣ должны склонить на свою сторопу избирателей. Здъсь возможенъ двоякій путь: свободная дъятельность лицъ и вліяніе на мъстное управленіе, въ кориоративномъ состав обществъ. Поэтому, мы должны разсмотр ть личныя права гражданъ и мъстное самоуправленіе, какъ условія представительнаго порядка.

## ГЛАВА 7.

## ЛИЧНЫЯ ПРАВА ГРАЖДАНЪ.

Въ личныхъ правахъ гражданъ проявляется и узаконяется свобода человъка; поэтому, они имъютъ существенное значение во всякомъ образъ правления, основанномъ па свободъ. Многие либеральные писатели видятъ въ самыхъ политическихъ правахъ не болъе, какъ гарантию личныхъ правъ. Въ XVIII-мъ въкъ, когда въ ходу были индивидуальныя теории, это воззръние господствовало въ литературъ и въ обществъ. Высшимъ его выражениемъ было знаменитое «Объявление о правахъ человъка и гражданина», поставленное во главъ французской конституции 1791-го года. Въ этомъ актъ, личныя права, вытекающия изъ свободы, приписываются человъку, какъ прирожденное, неотъемлемое его достояние. Они объявляются неприкосновенными для самаго закона, который долженъ только ограждать ихъ отъ нарушения. Единственная граница свободы, говорятъ законодатели, лежитъ въ свободъ другихъ, а потому законъ можетъ запрещать только то, что вредитъ другимъ.

Несостоятельность этого ученія, составляющаго крайнее развитіе атомистическаго воззрвнія на государство, доказана давно. Даже Руссо держался иныхъ пачалъ, замънивъ неприкосновенность личныхъ правъ народнымъ полновластіемъ. Въ настоящее время, только запоздалые демократы ссылаются на «Объявленіе о правахъ человъка и гражданина», какъ на святыню человъчесной свободы. Нътъ сомпънія, что въ свое время этотъ актъ имѣлъ огромное значеніе: провозглашая пдеальныя требованія свободы, онъ вносиль новыя пачала въ европейскія общества. Но эти начала получили здёсь характеръ не только односторонній, но и совершено несовийстный съ какимъ бы то ни было государственнымъ устройствомъ. Основание всего учения заключается въ томъ, что личныя права прирождены человѣку, что они предшествують обществу, которое установляется единственно для ихъ охраненія, а потому не можетъ ихъ нарушать. Но такое происхожденіе общежитія не оправдывается ни исторією, ни умозрѣніемъ; основанный на этихъ изчалахъ общественный порядокъ совершенно немыслимъ. Человъкъ, по природъ своей, какъ существо свободное, имъетъ права; въ этомъ состоитъ истина означеннаго ученія. Но опредъленіе этихъ правъ и установленіе ихъ границъ зависитъ не отъ личнаго усмотрѣнія каждаго, не отъ неизмѣнныхъ указаній естественнаго закона, а единственно отъ общественной власти, которая одна можетъ предписывать правила обязательныя для всёхъ. Власть же руководится при этомъ, какъ взаимнымъ отношеніемъ свободы отдъльныхъ лицъ, такъ и требованіями общественной пользы, которымъ всегда и вездъ подчиняется личная свобода. Граждане суть члены одного политическаго тъла, а потому нодчиняются послъднему, какъ части цълому. Границы правъ не составляютъ непреложнаго кодекса; онъ, по существу своему, измънчивы и подвижны, смотря по состоянію общества и по требованіямъ государственнаго порядка. Самое «Обявленіе о правахъ челов'єка и гражданина» въ н'єкоторомъ отношеніи противорѣчитъ себѣ, ибо предоставляетъ власти такой просторъ, который легко можетъ новести въ величайшему стъсненію личныхъ правъ. Законъ, гласитъ оно, можетъ запретить только то, что вредить другимъ. «На этомъ основаніи, замьчаеть Бентамъ, мож. но запретить все, ибо все можетъ быть вредно».

Въ действительности, нетъ права, которое бы не подлежало значительнымъ ограниченіямъ и даже во многихъ случаяхъ прекращенію по требованіямъ общественной пользы. Если самая жизнь гражданъ можетъ быть отнята за преступление или подвержена неминуемой опасности на войнъ, предпринятой иногда для весьма незначительныхъ государственныхъ интересовъ; если человъкъ можетъ быть лишенъ свободы за проступокъ или даже по простому подозрѣнію, или въ видахъ общественной безопасности; если собственность подвергается налогамъ по усмотрънію власти, и принудительному отчужденію во имя общественной пользы, то еще скорке могуть быть ограничены такія права, какъ свобода печати или свобода собраній, когда того требуетъ сохранение порядка или образъ правления, установленный закономъ и полезный для народа. Если можетъ быть запрещено то, что вредить другимъ, тъмъ болъе подлежитъ запрещенію то, что вредитъ цълому обществу. Начало общественной пользы никогда и нигдъ не можетъ быть устранено, какъ бы оно ни было стъснительно для отдёльныхъ лицъ; оно всегда составляетъ не только существеннъйшій элементь, но и верховную цъль всякаго общественнаго союза. Но такъ какъ это начало, по природъ своей, неопредъленное, то и границы, полагаемыя имъ личной свободъ, подвижны. Большая или меньшая міра свободы зависить единственно оть усмотрінія власти, стоящей во главъ союза и располагающей силами отдъльныхъ лицъ для блага цълаго, какова бы впрочемъ ни была эта власть, республиканская или монархическая. Представительныя бывають иногда болье нетерпимы относительно меньшинства, нежели монархъ, и имъютъ на это полное право, хотя ихъ образъ дъйствія можетъ быть несогласенъ съ нравственностью или политикою. Человъкъ, по природъ своей, долженъ имъть права, но гражданинъ имъетъ только тъ права, которыя предоставлены ему закономъ.

Впрочемъ, въ настоящее время защитники личныхъ правъ не настаиваютъ на ихъ неприкосновенности. Но многіе публицисты утверждаютъ, что въ широкомъ развитіи личныхъ правъ состоитъ главная задача общественнаго устройства; политическія права, по ихъ мнѣнію, служатъ только средствомъ для достиженія этой цѣли. Поэтому, граждане должны стремиться не къ участію въ верховной власти, что порождаетъ только борьбу за мѣста, а къ расширенію личной свободы и частной дѣятельности. Это воззрѣніе находится въ связи съ тѣмъ, которое старается ограничить по возможности въдомство государства, предоставляя удовлетвореніе всёхъ нуждъ самодёятельности общества.

Мы уже видёли всю односторонность этого взгляда и не станемъ къ нему возвращаться. Крипость личныхъ правъ безъ сомижнія необходима въ порядкъ вещей, признающемъ начало свободы существеннымъ элементомъ политическаго устройства; но цълью законодательства должно быть не безмърное расширение этихъ правъ, а разумное ихъ сочетание съ требованиями государственной жизни. Если педостаточное ихъ развитіе можеть отучить граждань оть самодъятельности, препятствовать разработкъ мыслей и выраженію общественной воли, если оно даетъ правительству чрезмърное и незаконное вліяніе на выборы, то съ другой стороны, избытокъ свободы и излишнее стъсненіе власти могуть не только помѣшать исполненію общихъ цълей, но и повергнуть общество въ анархическое состояніе. Степень свободы, которая должна быть предоставлена гражданамъ, зависить отъ свойства самой дёнтельности, отъ устройства власти, отъ народнаго характера, наконецъ, отъ обстоятельствъ, въ которыхъ находится государство. Личныя права имѣютъ значеціе или частное, или политическое, смотря по тому, въ какой области вращается дѣятельность граждант, въ частной или государственной. Очевидно, что расширеніе первыхъ встрічаетъ меніе препятствій, нежели развитіе вторыхъ. Съдругой стороны, различные образы правленія допускаютъ различную степень свободы: въ республикъ, она составляетъ основаніе всего государственнаго порядка; въ конституціонной монархіи, она должна согласоваться съ другими политическими началами; въ самодержавіи, она занимаетъ второстепенное мъсто. конституціонной монархіи, личныя права могутъ получить тъмъ большую широту, чёмь болье силы имьеть въ ней представительство. Свойства народнаго характера, преобладание въ немъ личнаго начала или стремленія къ общественному единству, иміють также существенное вліяніе на развитіе личныхъ правъ. Наконецъ, очевидно, что въ смутныхъ обстоятельствахъ, свобода должна подвергаться стъсненіямь, вовсе не нужнымь вь спокойномь положенія дълъ. При внутренней или внъшней опасности, ограниченія свободы являются, какъ временная потребность; но они могутъ получить и болъе или менъе ностоянный характеръ, смотря по силъ и количеству внутреннихъ враговъ, съ которыми приходится бороться правительству. Чёмъ болёе въ обществё революціонныхъ элементовъ, чёмъ болёе людей, стремящихся къ низверженію законнаго порядка, тёмъ менёе можно обойтись безъ значительныхъ стёспеній свободы. Здёсь господствуеть общій законъ политической жизни, что власть должна быть тёмъ сильнёе и свобода тёмъ меньше, чёмъ разрозненнёе и противоноложнёе другъ другу общественные элементы.

Все это станетъ яснъе, когда мы разсмотримъ отдъльныя права гражданъ въ ихъ отношени къ государственному норядку вообще и къ представительнымъ учреждениямъ въ особенности. Здъсь опредълится область, которая должиз быть предоставлена самодъятельности гражданъ, и тъ необходимыя границы, которымъ она подвергается.

Представительный порядокъ предполагаетъ прежде всего признаніе общей гражданской свободы въ государствъ. Аристократическая конституція или сословныя собранія совмъстны и съ кръпостнымъ правомъ; но пародное представительство, въ которомъ, при извъстныхъ условіяхъ ценза, можетъ участвовать каждый гражданинъ, исключаетъ возможность частной зависимости. Политическія права могутъ принадлежать только свободному лицу. Нельзя возвести политическую свободу на степень общаго пачала государственнаго быта, пока она не признается въ гражданской области. Скоръе представительныя учрежденія уживаются съ рабствомъ совершенно чуждаго населенія, которое въ такомъ случать не входитъ въ составъ гражданъ и считается собственностью владъльцевъ.

Но личная свобода гражданъ подвергается необходимымъ ограниченіямъ, вслёдствіе требованій закона и порядка. Гражданинъ можетъ быть арестованъ, заключенъ въ тюрьму. Если это совершается по произволу правительственной власти, то личная свобода ничъмъ не обезнечена, и граждане находятся совершенно въ рукахъ прави тельства. Поэтому, здъсь необходимы гарантіи. Онъ заключаются главнымъ образомъ въ защитъ, которую доставляетъ лицамъ независимый судъ. Правительственнымъ властямъ невозможно отказать въ правъ ареста; этого требуетъ общественное спокойствіе. Въ Англіи, классической странъ личной свободы, всякій полицейскій чиновникъ можетъ арестовать человъка по подозрънію въ преступленіи; но арестованный незаконно или на недостаточномъ основаніи, имъетъ право требовать, чтобы его ноставили передъ лице судьи, посредствомъ предписанія habeas согриз. Судья разсматриваетъ правильность аре-

ста, и смотря по обстоятельствамъ, освобождаеть задержаннаго, отпускаеть его на поруки или возвращаеть его въ тюрьму. Законъ содъйствуеть здъсь охраненію личной свободы, облегчая случан отдачн на поруки, и установияя взысканія съ судей за отказъ въ справедливомъ удовлетворенім арестованнаго лица. Но главная гараптія лежитъ въ независимомъ и безпристрастномъ судъ; спла закона всегда зависить отъ его исполненія. Судъ получаеть здёсь политическое значеніе, ибо личная свобода должна быть ограждена не только отъ случайнаго произвола властей, но и отъ политическихъ притъсненій. Мы видёли, какъ англійскіе короли пользовались правомъ ареста для преслъдованія членовъ оппозиціи и для вынужденія всеобщаго повиновенія беззаконнымъ налогамъ. Поэтому, актъ о habeas corpus играль такую важную роль въ конституціонной исторіи Англіп. При лучшемъ устройствъ государства, при большей силъ общественнаго мпънія, свобода отдёльныхъ лицъ не имбеть уже того значенія, какъ прежде. Однако и въ настоящее время, возможно запугать противниковъ преследоваціемъ наиболее смелыхъ изъ нихъ, или подавить сбщее неудовольствіе посредствомъ произвольныхъ мірь, падающихъ на цълыя массы. Нынъшнее французское правительство производило такого рода ссылки въ самыхъ обширныхъ разиврахъ. Въ смутныя времена бываетъ даже необходимо пріостановить законы, ограждающіе личную свободу и вручить правительству н'якоторым'ь образомъ произвольную власть. Чрезвычайныя обстоятельства вызывають и чрезвычайныя средства. Обыкновенные суды, строго охраняющіе законъ, въ этихъ случаяхъ устраняются и вводятся суды военные, болье быстрые, менье и зависимые и дъйствующие болье по усмотрынію. Однако въ представительномъ правленія, подобныя отклоненія отъ закониаго хода должны совершаться не ичаче, какъ съ согласія народнаго представительства, или, въ крайнемъ случав, съ его утвержденія, на основанів закона, опреділяющаго ті обстоятельства, при которыхъ допускаются изъятія изъ общаго перядка.

Съ личной свободою тёсно связана неприкосновенность жилища. И здёсь, требованія порядка должны быть соединены съ огражденіемъ частныхъ лицъ отъ произвола. Полиціи невозможно отказать въ правё обыскивать домъ въ случаё только что совершеннаго престунленія; иначе могутъ исчезнуть его слёды. Но обыкновенно, домашній обыскъ производится по предиисанію суда и его агентами.

Подъ защиту суда ставится и собственность. Она должна быть ограждена отъ произвольныхъ захватовъ, взысканій, налоговъ и повинностей. Здъсь дъло можетъ опять имъть чисто политическій характеръ; англійская исторія указываеть на значеніе судебной власти при наложеніи незаконныхъ податей. Въ новое время, когда палаты собираются постоянно, политическая роль судовъ значительно стъснилась. Они могутъ ръшать тяжбы между казною и частными лицами, но за исключеніемъ федеральныхъ республикъ, имъ не предоставляется ръшеніе конституціонныхъ споровъ между органами верховной власти. Однако и теперь, судъ сохраняетъ свое значение: если онъ освобождаеть отъ наказанія неповинующихся беззаконнымь требованіямъ, то правительственная власть лишается всякихъ средствъ исполнять свои решенія. Въ странахъ, где ответственность министровъ не получила надлежащаго юридическаго развитія, это единственная гарантія противъ незаконныхъ налоговъ. При независимомъ судъ, правительство ръдко ръшится на подобную мъру.

Меньшую силу имѣетъ судебная гарантія въ вопросахъ о принудительномъ отчужденіи собственности. Судъ или присяжные могутъ участвовать только въ установленіи справедливаго вознагражденія владѣльцу, но отнюдь не въ рѣшеніи о необходимости отчужденія. Судьею общественной пользы, во имя которой совершается послѣднее, можетъ быть не судебная власть, а правительственная. Въ Англіи, рѣшеніе этихъ вопросовъ предоставляется палатамъ; но это одна изъ тѣхъ гарантій, которыя налагаютъ на парламентъ несвойственныя ему дѣла и отнимаютъ у правительства естественно принадлежащее ему право. Законодательная власть можетъ только опредѣлить случаи, когда допускается принудительное отчужденіе собственности, но приложеніе закона не входитъ въ кругъ ея вѣдомства.

Свобода лица проявляется далье въ его двятельности, которая можеть имьть предметомъ матеріяльный мірь или духовный. Отсюда различные виды свободы — свобода промышленности, свобода совъсти, свобода мысли, изъ которыхъ каждая требуетъ особенныхъ гарантій.

Свобода промышленности, въ обширномъ смыслѣ слова, составляетъ одно изъ главныхъ условій представительнаго порядка новаго времени. Мы уже говорили о томъ, что разбивая корпоративное устройство и сословную раздѣльность, она болѣе всего содѣйствуетъ сліянію парода въ общую массу гражданства, изъ котораго исходитъ

представительство. Она же умножаеть сплу и значеніе среднихъ классовъ, которые играютъ главную роль въ представительномъ порядкъ. Наконецъ, она скорће всего ведетъ къ образованію общественнаго мнънія. Сообщая народонаселенію значительную подвижность, установляя тёсиёйшую связь между различными мёстностями и отдёльными отраслями промышленной дёятельности, возбуждая въ людяхъ потребность общихъ свъдъній и взглядовъ, она производитъ постоянный обмънъ мыслей, который непремънно переходитъ и на политическую почву, ибо здёсь общение идей не ограничивается свётскими разговорами или теоретическими разсужденіями, а касается интересовъ всёхъ и каждаго; здёсь безпрерывно затрогивается связь между государственнымъ управленіемъ и частною жизнью. Промышленность требуетъ увъренности въ прочномъ и законномъ порядкъ вещей, обезпеченія правъ, устраненія произвола. Невозможно пуститься на рискъ въ значительное предпріятіе, когда оно не ограждено отъ случайныхъ вторженій власти. Промышленность требуеть и хорошаго управленія государственнымъ хозяйствомъ. Разстройство финансовъ, недостатокъ кредита или неудачныя денежныя операціи ближе всего отзываются на промышленномъ міръ. Поэтому, зпачительное развитіе промышленпости естественно возбуждаетъ желаніе политическихъ гарантій. Къ этому ведетъ и самое основное начало проимшленной дъятельности свобода. Въ торговыхъ предпріятіяхъ и товариществахъ, люди привыкають полагаться на самихъ себя, дъйствовать заодно, сами практическимъ путемъ устроивать свои дъла. Эти свойства, перепесенныя на политическое поприще, рождають представительное правленіе. Можно сказать, что въ значительныхъ государствахъ, конституціонный порядокъ можетъ водвориться прочнымъ образомъ только при высокомъ и свободномъ развитіи промышленности. Страна съ скудными средствами и съ общественнымъ бытомъ, стъсняющимъ свободную дъятельность граждань, можеть ожидать большихь успъховь оть разумнаго самодержавія, нежели отъ представительнаго устройства.

Однако, если свобода составляетъ основное начало промышленности и непремънное условіе успъшнаго ея развитія, то и здъсь она не является безграничною. Во многихъ случаяхъ, частная дъятельность принимаетъ общественный характеръ и тъмъ вызываетъ вмъшательство государства. Кромъ того, и въ частныхъ предпріятіяхъ, свободная дъятельность одного лица можетъ приносить ущербъ дру-

гому. Общая безопасность и общественныя удобства имъютъ свои требованія, которымъ должна подчиняться промышленная свобода. Ръшить эти вопросы можеть только правительственная власть, которая завёдываетъ всёмъ, что касается до общественной пользы Судъ и здёсь является несостоятельнымь. Онъ можеть только разбирать права, а не судить объ опасности или неудобствв Отсюда естественное вившательство правительственной власти въ частную двятельность. Оно совершается посредствомъ установленія правилъ, посредствомъ надзора и разръшеній, иногда для пресьченія, иногда для предупрежденія зла. Это неизбъжное вижшательство не только не уменьшается, а напретивъ, увеличивается съ успъхами гражданской жизни, ибо чёмъ ближе сходятся между собою люди, чёмъ разиообразнъе и дъятельнъе сношенія между ними, тъмъ чаще столкновенія и тъмъ болъе расширяются общественныя требованія. Такимъ образомъ, въ городахъ условія общежитія несравненно разнообразнъе и стъснительное, нежели въ селахъ; поэтому и дъятельность власти гораздо значительные въ первыхъ, нежели въ послыднихъ. Мы не говоримъ здёсь о различіи мёстной власти и центральной, а только о противоноложности правительственной деятельности и частной. Вывшательство власти, какова бы она ни была, вызывается потребностями общежитія; произволь же въ этомъ случай можеть быть устраненъ только контролемъ общества надъ дъятельностью власти. Высшею гарантіею служать здёсь представительныя учрежденія.

Матеріяльная дѣятельность лицъ подчиняется необходимымъ въ общежитій условіямъ матеріяльнаго порядка и общаго благосостоянія; духовная ихъ дѣятельность ограничивается требованіями порядка правственнаго. Ни одно общество не можетъ существовать безъ извѣстнаго, господствующаго въ немъ правственнаго порядка. Народъ должень имѣть нѣкоторыя убѣжденія, иѣкоторыя признанныя имъ начала, на основаніи которыхъ онъ дѣйствуетъ. Таковы его нонятія объ отечествѣ, о власти, о законѣ, объ общественныхъ ингересахъ, о народиой чести, о всемірномъ своемъ призваніи. Господство тѣхъ или другихъ понятій въ народѣ опредѣляетъ форму и направленіе государственной жизни. Безъ этого оживляющаго ее общественнаго духа, безъ этого правственнаго порядка, который проявляется въ политическомъ организмѣ, государство остается виѣшнею формою, бездушнымъ тѣломъ, средствомъ для охраненія мате-

ріяльной безопасности. Самый народъ, лишенный этихъ духовныхъ основъ, перестаетъ существовать, какъ единое цѣлое; онъ остается толпою людей, соединенныхъ только внѣшнимъ образомъ, для которыхъ все равно, подчиняться той или другой власти, лишь бы она исправно годержала полицію Мало того: даже чисто внѣшнее единство немыслимо безъ внутренняго, по крайней мѣрѣ въ значительной части общества. Для установленія внѣшней покорности нужно соединеніе людей, связанныхъ общими убѣжденіями или интересами, и дѣйствующихъ заодно. Этимъ держится всякая общественная сила.

Однако, говоря о необходимости извъстнаго правственнаго порядка въ обществъ, мы не хотимъ сказать, что каждый гражданинъ непремънно долженъ имъть одинакія съ другими убъжденія во всемъ, что касается до общественнаго быта. Убъжденія истекають изъ духовной свободы человъка; въ шихъ проязляется личность каждаго. Требовать отъ всёхъ одинакаго образа в ислей можно только съ совершеннымъ уничтожениемъ свободы, у) жая человъческое достоинство, и съ ущербомъ для правственна состоянія общества. Самое общественное сознание правственнаго порядка, по крайней мъръ въ высшей своей формъ, является плодомъ свободной мысли, разумнаго убъжденія, а потому не можеть не допустить свободы въ своей средъ. Наконецъ, нравственный порядокъ, на которомъ зиждется общественный быть, не составляеть въчной, неизивниой нормы, въ которую разъ навсегда заковывается народная жизнь. ществъ, одаренномъ способностью къ развитію, измъняются и совершенствуются понятія, правы и учрежденія. Это поступательное движеніе совершается не ниаче, какъ посредствомъ свободы. Сначала немногіе отклоняются отъ принятаго норядка; затёмъ мысль, зародившаяся, можеть быть, въ головъ одного человъка, постепенно переходитъ въ общее убъждение; наконецъ, она становится владычествующею, вытъсияя прежнія начала. Свобода есть источникъ всякаго движенія и совершенствованія.

Такимъ образомъ, мы видимъ здёсь два начала, другъ другу противоръчащія: если необходимость правственнаго порядка можеть стёснять свободу, то послёдняя, въ своемь безпредёльномъ развитіи, можетъ подорвать основы правственнаго порядка. Общество, раздёленное въ убъжденіяхъ, въ которомъ борются возгрёнія другъ друга исключаю-

щія, не можеть жить общею жизнью, не можеть имъть внутренняго единства, а безъ этого и вижшиее его существование слишкомъ шатко. Слъдовательно, необходимо ограничить свободу такъ, чтобы она была совивстна съ госнодствующимъ порядкомъ. Личное начало должно подчиняться общественному; это-необходимое основание и условие всякаго общежитія; на этомъ зиждется весь нравственный міръ человъка. Отдъльное лице можетъ видъть истину лучше цълаго народа, но спо не имъетъ права дъйствовать во имя убъжденій разрушительныхъ для существующаго устройства. Духовная свобода, такъ же какъ и матеріяльная, имфетъ свои границы, опредфияемыя требованіями союза, въ которомъ она вращается. Эти требованія могуть быть различны, смотря по тому, какія начала признаются обществомъ за цеобходимыя жизненныя нормы. Сообразно съ этимъ, и границы свободы могутъ быть уже или шире. Вообще, чёмъ выше общественный быть, тёмь болье онь допускаеть въ себъ свободу; ибо чёмь разумнъе и крънче общественное сознание, тъмъ легче оно можетъ противостоять разрушительнымъ вліячіямъ, тъмъ менте оно опасается преній и духовной борьбы. Однако и здёсь, различіе обстоятельствъ порождаетъ различіе требованій: переходныя эпохи, когда слабъетъ нравственное единство общества, нуждаются въ большемъ ограниченіи свободы, нежели періоды прочнаго устройства, когда народъ разумнымъ путемъ выработалъ въ себъ кръпкія жизненныя основы.

Представительныя учрежденія въ особенности требуютъ прочнаго нравственнаго норядка. Народъ призывается здѣсь къ политической дѣятельности; различные его элементы должны двигаться дружно и сообразно съ общими государственными потребностями. Безъ внутренняго единства, это немыслимо. Поэтому, враждебныя направленія должны быть сдержаны въ должныхъ границахъ. Чѣмъ многочисленнѣе эти непріязненные элементы, а съ другой сторопы, чѣмъ моложе, а потому слабѣе существующее представительное устройство, тѣмъ менѣе простора можно предоставить свободѣ гражданъ. Даже при одинакомъ устройствѣ, при одномъ и томъ же образѣ правленія, границы ея могутъ быть уже или шире. Безусловнаго правила здѣсь нѣтъ, пбо надобно согласить два начала существенно подвижныя, и которыхъ отношенія безпрерывно измѣняются.

Духовная свобода проявляется прежде всего въ свободѣ совѣсти. Это – коренное право человѣка, независимое отъ его гражданскихъ от-

ношеній. Въра — дъло внутренняго убъжденія; религіозный законъ обязателенъ только для добровольно его принимающихъ. Свобода совъсти - лучшее изъ завоеваній новаго человъчества. Изъ нея вытекаетъ и свобода въроисповъданія, то есть право поклоняться Богу по обрядамъ своей церкви. Однако и здёсь есть ограниченія, необходимыя для охраненія нравственнаго порядка въ обществъ. Если насиліе совъсти всегда должно считаться злоупотребленіемъ власти, то ограниченія виъщняго выраженія и въ особенности распространенія въры неръдко могутъ быть оправданы. Никакое общество не обязано терпъть внутри себя сектъ, исповъдующихъ начала разрушительныя для гражданскаго быта, или отвергающихъ существующія власти. Даже Съверо-американскіе Штаты, совершенно равнодушные къ дъламъ въры, допускающіе у себя всевозможныя секты, изгнали мормоновъ. Религія, несовмъстная съ существующими основами общежитія, не можеть быть терпима въ государствъ. Ен причастники должны выдти изъ общества, которому не хотять подчиняться. Государство имъетъ несомивниое право, не только наказывать гражданскіе проступки, совершенные во имя религіи, но испытывать самый догматъ, изъ котораго вытекаютъ нарушенія закона. Когда преступное дъйствіе составляетъ прямое послъдствіе извъстной причины, послъдняя должна быть устранена.

Такимъ образомъ, можно признать общимъ правиломъ, что въ государствъ могутъ быть терпины только тъ въропсповъданія, которыя совийстны съ существующимъ порядкомъ. Но это начало можетъ получить болье или менье общирное приложение. Это зависить отъ значенія религіи въ народной жизии и отъ связи ея съ гражданскимъ бытомъ. Въ теократическихъ государствахъ, въра составляетъ главную основу общественнаго порядка; она владычествуетъ и въ гражданской области. Поэтому, только исповадующие господствующую въру могутъ быть полноправными гражданами; остальные или совершенно исключаются изъ общества, или занимають въ немъ подчиненное мъсто. Тоже самое бываеть въ государствахъ, гдъ весь нравственный строй общества основань на религіи. То, что мы называемъ религіознымъ фанатизмомъ, есть проявленіе исключительнаго господства въры въ общественномъ сознанін. Съ такимъ нравственнымъ строемъ несовмъстно признаніе другихъ въроисповъданій, особенно враждебныхъ господствующему и одушевленныхъ такимъ же

фанатическимъ духомъ. Люди, которые поставляютъ себѣ задачею пизвержение одной изъ главныхъ основъ общественнаго порядка, не могутъ быть терпимы въ государствъ. Доселѣ есть европейскія страны, въ которыхъ господствующая вѣра такъ связана съ народнымъ сознаніемъ, что отступленіе отъ нея считается преступленіемъ, а другія вѣропеновѣданія вовсе не терпимы.

Но если у государства нельзя отрицать права не терить внутри себя въроисповъданій, несовиъстиых въ господствующимъ въ немъ правственнымъ порядкомъ, то съ другой стороны, нетерпимость вообще означаетъ низкую степень общественнаго сознанія. Убъжденіе, не допускающее инаго мивнія, не разумно, а слвпо. Оно боится не только преній, но и самаго присутствія чужой мысли. Оно должно быть охраняемо вившними средствами, нотому что не надвется па внутреннюю свою силу. Нравственный норядокъ, исключающій свободу, всегда составляетъ узкое и одностороннее нроявление человъческаго духа. Разумнымъ можетъ быть названъ только тотъ бытъ, который совмёщаеть въ себё свободу, нбо въ ней заключается нравственное достопнство человъка и основание духовнаго его развития. Поэтому, териимость является первымъ признакомъ высшей духовной жизни народа. Она ведетъ и къ освобожденію гражданской области изъ подъ владычества религіи. Гражданскій порядокъ имжетъ свои собственныя основы, независимыя отъ въры; общественный духъ, ихъ поддерживающій — духъ свътскій, а не религіозный Любовь къ отечеству, чувство права, привязапность къ законному порядку, уважение къ власти могутъ существовать и существуютъ независимо отъ того или другаго въропсновъданія. Религія всегда сохраняетъ огромное значение въ обществъ; она владычествуетъ надъ учами и полдерживаетъ нравственныя начала, необходимыя для общежитія. Но для государства важны общія правственныя требованія, признаваемыя болже или менке вскии вкропсповкданіями, а не формулированів ихъ въ извъстный догмать. Установленіе и развитіе гражданскаго порядка — дёло не догмата, а мысли и свободы. Чёмъ болве этогъ порядокъ находится подъ владычествомъ религіи, твмъ болъе опъ терпетъ свой собственный, ему принадлежащій, человъческій, измінчивый, прогрессивный и свободный характерь. Наобороть, чъмъ болье въ немъ признается начало свободы, тъмъ болье онъ становится независимымъ отъ господства исключительнаго въроисповъданія, тімь болье онь допускаеть вы среді свободный выборь віры и свободное установленіе церквей.

Однако, терпимость не заключаетъ въ себъ полной равноправности, особенно политической. Первая можеть быть допущена тамъ, гит не допускается послёдняя. Терпимость требуеть отъ людей, исповёдующихъ извъстную въру, только подчиненія господствующему порядку, политическія же права дають имъ участіє въ самой власти, а потому предполагаютъ въ нихъ возможность общественной дъятельности, согласной съ другими элементами и сообразной съ общимъ направленіемъ государства. Тамъ, гдъ господствуютъ религіозный фанатизмъ и взаимная вражда в роиспов вданій, трудно ожидать такого согласія. Это относится въ особенности къ представительному порядку, которымъ общество призывается къ управленію государственными дёлами. Религіозная вражда служить здёсь неодолимымь препятствіемь дружной дъятельности общественныхъ элементовъ. При такомъ настроеніи, единственный выходь состоить въ изключении изъ общаго представительства вёропсповёданій, враждебных в господствующей церкви. Допущение ихъ становится возможнымъ только при успокоеціи страстей, когда религіозные вопросы перестають занимать въ обществъ первенствующее м'ясто, или когда малочисленность изв'ястной секты дълаетъ безвреднымъ пріобщеніе ея къ политическимъ правамъ. Такимъ образомъ, католики получили доступъ въ англійскій парламенть въ такую пору, когда католицизмъ пересталъ быть угрожающею силою для англиканской церкви, и когда различие в вроисповъданий не служило уже преградою совокупной общественной дъятельности. Однако, нельзя не сказать, что такое исключение извъстной части народа изъ политическихъ правъ всегда составляетъ зло, хотя, можетъ быть, неизбежное. Оно заставляетъ исключенныхъ сомкнуться въ политическую партію, враждебную существующему порядку, и дъйствующую посредствомъ вижшней агитаціи. Оно противоржчить самой идеж народнаго представительства, которое основано на началъ свободы п должно выражать въ себъ общество, какъ оно есть, со всвии его элементами. В фроиспов фданіе не составляет условія, достижимаго для всъхъ; оно не можетъ считаться признакомъ политической способности, какъ цензъ. На основаніи религіознаго различія, не только устраняется отъ политической жизни такая часть народа, въ которой, можетъ быть, спльно развить политическій интересъ, но лишаются всякихъ гарантій именно тѣ, которые въ нихъ болѣе всего нуждаются. Исключеніе иновѣрцевъ изъ представительства всегда сопровождается и религіозною нетерпимостью; ибо собраніе враговъ менѣе всего бываетъ склонно соблюдать справедливость и оказывать вниманіе къ нуждамъ противниковъ. Чуждыя большинству народа вѣроисновѣданія находятъ обыкновенно болѣе защиты у самодержавной власти, стоящей выше общественныхъ страстей, нежели въ представительствѣ, отражающемъ въ себѣ всѣ эти страсти.

За свободою совъсти слъдуетъ свобода мысли, другая святыня че ловъческаго духа. Мысль, такъ же какъ совъсть, свободна по своему существу и не подлежитъ принужденію. Свобода мысли является главнымъ орудіемъ изслъдовація истины и человъческаго совершенствованія. Она имъетъ еще болье практическое значеніе, нежели свобода совъсти, ибо мысль непосредственно переходитъ въ дъятельность; но по этому самому, она подлежитъ еще большимъ ограниченіямъ во имя господствующаго въ обществъ нравственнаго порядка. И здъсь, какъ вездъ, свобода должна сочетаться съ другими началями, составляющими основы человъческихъ обществъ. Впрочемъ, эти ограниченія касаются только мысли гласной, которая является орудіемъ общественной дъятельности. Преслъдованіе частныхъ мнѣній всегда есть притъсненіе, которое не можетъ быть оправдано общественною необходимостью.

Дъятельность мысли можеть быть обращена или на воспитаніе юношества или на убъжденіе общества. Отсюда двъ главныя ея формы: свобода преподаванія и свобода печати. Что касается до изустной ръчи, то публичное ея проявленіе можеть быть только въ собраніяхъ, а потому эта форма соединяется съ свободою собраній.

Значеніе воспитанія для политической жизни слишкомъ часто упускается изъ виду. Древніе видёли въ немъ основу государства; новые публицисты, обращающіе болѣе вниманія на устройство власти, нежели на духъ, которымъ поддерживаются учрежденія, обыкновенно оставляютъ воспитаніе совершенно въ сторонѣ. Между тѣмъ, оно не только готовить людей для политическаго поприща, но посредствомъ молодаго поколѣнія имѣетъ существенное вліяніе на самое настроеніе общества. Въ воспитаніи юноша обрѣтаетъ духовныя основы для своего будущаго. Поэтому, оно должно соображаться съ задачами государственной жизни и съ тѣми свойствами, которыя требуются отъ

гражданина. Однако, ни въ какомъ случат оно не должно быть заражено духомъ политическихъ партій. Такое направленіе неизбѣжно является одностороннимъ; оно ищетъ практической цёли и возбуждаетъ въ юношахъ страсти. Все это совершенно неумъстно въ воспитаніи, которое должио быть обращено на приготовленіе общей духовной почвы для всякихъ практическихъ цёлей и направленій. Школа не должна быть поприщемъ политической борьбы и еще менње орудіемъ партій. Въ ней юноша готовится быть и человъкомъ и гражданиномъ; но духъ партіи, взлельянный съ раннихъ льтъ, отнюдь не признакъ добраго гражданина. Напротивъ, возможность общественнаго единодушія и дружной діятельности граждань на пользу отечества облегчается воспитаніемъ ихъ въ средь, не причастной политическимъ страстямъ, смягчающей ръзность противоположныхъ направленій, и вселяющей въ молодыя души уваженіе къ общимъ человъческимъ и гражданскимъ началамъ, возвышеннымъ надъ борьбою партій. Безпристрастное изложеніе пауки служить вывств съ тъмъ лучшимъ противодъйствіемъ стремленіямъ, разрушительнымъ для гражданскаго порядка. Наука требуетъ свободы, ибо сама есть плодъ свободной мысли; но свобода сдерживается эдёсь въ предёлахъ разума. Учащійся привыкаеть къ строгости сужденій и къ положительнымъ выводамъ, которые одни въ состояніи побороть легкомысліе отрицательнаго диллеттантизма. Наука раскрываеть глубокій смыслъ того, что есть; она указываетъ на связь и последовательность явленій, и тъмъ самымъ заставляеть уважать порядокъ, созданный въками. Одностороннія политическія тенденціи могуть только исказить ясный ея образъ и внушить недовёріе къ излагаемымъ ею истинамъ.

Но если таковъ идеалъ воспитанія, то очевидно, что школа должна быть общественнымъ учрежденіемъ. Завѣдываніе ею принадлежитъ обществу, какъ единому цѣлому, то есть государству. Но правительство не можетъ само преподавать; оно не судья въ теоретическихъ вопросахъ. Въ представительномъ устройствѣ, оно въ добавокъ само составляется подъ вліяніемъ партій и неизбѣжно должно сообщить тоже направленіе и воспитанію. Поэтому, народное образованіе должно быть дѣломъ болѣе или менѣе независимой корнораціи или сословія ученыхъ и преподавателей, состоящихъ въ вѣдѣніи государства. Это своего рода магистратура, которой составъ и направле-

піе особенно важны въ свободных в странахъ, гдф все общество предается политической борьов. Она одна въ состояніи сохранить въ воспитанін свойственный ему серьозный и безпристрастный духъ, который лучше всего приготовляеть людей къ общественной дъятельности. Частныя корпораціи не въ силахъ исполнить этой за дачи. Онъ всегда имъютъ характеръ односторонній или случайный; онъ легко становятся замкнутыми, исключительными, не допускають въ себъ вълнія общаго духа и погружаются въличные интересы. Еще менже могуть частные люди удовлетворить общественной нотребности: на это у нихъ обыкновенно не достастъ средствъ; частныя школы еще болье зависять отъ случайной воли отдъльныхъ лицъ и вовсе песпособны хранить въ себъ постоянный духъ воснитательнаго учрежденія. Что же касается до товариществъ, которыя иногда поддерживають школы, то они или также непрочны или же составляются во ими политической цёли, въ дух' изв'єстной партіи, какъ это д'влается въ Бельгін. Одно государство сбладаеть достаточными средствами для установленія общей системы учрежденій, необходимой въ дълж народнаго образонія. Оно одно можеть дать должности преподавателя надлежащую прочность и высоту, и тёмъ самымъ притянуть къ ней лучшія умственныя силы страны. Наконецъ, оно одно въ состояніи сообщить воснитанію тотъ общій характерь, который требуется его идеею. Все остальное будеть болже или менже скудно, односторонне и отрывочно. Частныя предпріятія могутъ служить пособіемъ общественному воспитанію, но никакъ не въ состояній его замёнить.

Однако, этою помощью нельзя и не следуеть пренебрегать. Государственныя средства могуть быть недостаточны для удовлетворенія всёхъ потребностей; задача можеть быть дурно исполнена правительствомъ; государственная мононолія можеть получить одностороннее направленіе или замкнуться для свёжихъ силь. Поэтому, рядомъ съ государственными учрежденіями, необходимо допустить и свободную деятельность гражданъ. Но государству всегда принадлежить право падзора надъ частными школами. Оно должно наблюдать, чтобы преподаваніе не становилось орудіемъ для постороннихъ цёлей, и чтобы довёріе родителей не было употреблено во зло воспитателями. Извёстно, что частный контроль бываеть здёсь совершенно педостаточенъ. Дёти сами не могуть смотрёть за своими интересами, а родители часто не въ состояніи этого сдёлать. Личная вы-

года, которая въ промышлениомъ мірѣ служитъ лучшимъ ручательствомъ въ пользѣ предпріятія, далеко не доставляетъ такой же гарантіи въ области духовной дѣятельности. Поэтому, необходимымъ ея восполненіемъ является здѣсь надзоръ государства, какъ хранителя духовныхъ интересовъ народа, и если этотъ контроль не всегда достигаетъ цѣли и даже не вездѣ бываетъ возможенъ, то право надзора остается пеопровержимымъ.

Свобода преподаванія касается преимущественно низшихъ школъ, съ которыхъ частныя усилія скорте всего могутъ достигнуть цтли. Высшія требуютъ постоянныхъ средствъ и болте или менте значительнаго соединенія людей. Поэтому тъ, которыя не состоятъ въ въдомствъ государства, содержатся обыкновенно частными корпораціями или духовенствомъ, гораздо ртже товариществами.

Мы упомянули уже о недостаткахъ, присущихъ всякой частной корпораців. Чъмъ болье она въ состояніи содержать себя на собственныя средства, тымъ менье она нуждается въ успышномъ удовлетвореніи общественныхъ потребностей. Частная корпорація можеть съ теченіемъ времени совершенно уклониться отъ цыли, которая имълась въ виду учредителями, и обратиться въ способъ обогащенія наличныхъ членовъ или дирекціи. Поэтому, контроль государства здысь вдвойны необходимъ. Постоянное учрежденіе перестаетъ быть проявленіемъ свободной дыятельности гражданъ; оно становится органомъ общественныхъ цылей. Не оно принадлежитъ лицамъ, а лица ему служатъ. Здысь опредыляющее пачало пе свобода преподаванія, а общественная польза. Начало свободы приложимо къ лицамъ, а не къ учрежденіямъ.

По тъмъ же причинамъ нельзя ссылаться на свободу преподаванія и относительно школъ, учреждаемыхъ духовенствомъ. Церковь есть въчный союзъ людей; это — учрежденіе, имъющее свои цёли, свои средства, свою іерархію. Духовенство— ел органъ, служитель, котораго дъятельность опредъляется не гражданскою свободою, а церковными законами. Но преподаваніе свътскихъ наукъ отнюдь не составляетъ непосредственной цъли церкъи. Наука точно такъ же независима отъ въры, какъ гражданское право отъ каноническаго и свътская власть отъ церковной. Когда духовенство заводитъ свътскія шко лы, оно распространяетъ церковную дъятельность и на гражданскую область. Это можетъ иногда быть полезно: религіозный ха-

рактеръ первоначального обученія можеть имъть благодътельное вліяніе на народъ; при недостаткъ государственныхъ средствъ, школы, учреждаемыя духовенствомь, могуть служить значительнымь пособіемь образованію. Но съ другой стороны, очевидно, что властолюбивое духовенство межетъ обратить свои школы въ орудія мірскаго вліяція. Опо можеть стать во враждебное отношеніе къ свътскимъ училищамъ и являться здёсь тёмъ болёе опаснымъ соперникомъ, что оно владычествуетъ надъ совъстью гражданъ, тогда какъ ученое сословіе не можеть употреблять правственнаго принужденія. Поэтому, свобода преподаванія им'єсть здісь свои необходимыя границы. Судьею той степени вліянія, которое должно быть предоставлено духовенству на школы, можетъ быть, разумъется, не оно само, а единственно государство, которое, какъ союзъ, облеченный верховною властью, одно можетъ сдерживать другіе союзы въ нужныхъ предълахъ. Отъ государства зависитъ признать вліяніе церкви на гражданскую область полезнымъ или вреднымъ, допустить его или положить ему границы. Вопросъ этотъ разръшается не свободою преподаванія, которая неприложима къ такому учрежденію, какъ церковь, а пачалами общественной нользы и отношеніемъ церкви къ государству.

Вст разсмотртиныя нами доселт личныя права граждант имтли характерт преимущественно частный. Теперь мы вступаемт вт другую область, гдт личныя права становятся орудіемт политической дтятельности. Сюда принадлежить прежде всего свобода печати.

Мы не станемъ распространяться о выгодахъ свободы печати вообще. Это — тема, которая, начиная съ Мильтона, служила обильнымъ источникомъ краспоръчія для великихъ писателей и ораторовъ. Мы считаемъ ее истиною, вполит доказанною; ей человъческая мысль обязана главными своими успъхами. Но свобода печати, какъ всъ личныя права, должна имъть свои предълы. Еслибы она ограничивалась изслъдованіемъ истины и всегда оставалась въ области теоріи, то противъ нея не нужно было бы принимать никакихъ мъръ. Но мысль служитъ самымъ могущественнымъ орудіемъ дъйствія, источникомъ всякаго общественнаго движенія. Она не только развиваетъ умъ, но и возбуждаетъ страсти. Отъ нея исходили, какъ полезныя преобразованія, такъ и государственные перевороты. Поэтому, публичныя ея проявленія подлежатъ ограниченіямъ во имя общественныхъ началъ.

Эти ограниченія могуть быть двояжаго рода: предупрежденіе вреднаго дъйствія, посредствомь предварительной цензуры и пресъченіе его, посредствомь наказанія. Въ первомь случат, свобода печати юридически не существуеть; она находится въ полной зависимости отъ правительства. Втораго рода ограниченія необходимы всегда и вездъ; но съ ними должны соединяться гарантіи противъ произвола.

Предварительная цензура установляется тамъ, гдъ правительство не допускаетъ критики своихъ дъйствій. Свобода печати несовиъстна съ порядкомъ вещей, который основанъ не на свободномъ сознаніи общества, не на добровольномъ его содъйствіи государственнымъ цълямъ, а на сплъ власти и на безусловномъ подчинении гражданъ. Такой быть составляеть естественную принадлежность низшихъ ступеней общественной жизни, когда безотчетные инстинкты преобладаютъ въ народъ надъ разумомъ. Свободная мысль, внося критику въ этотъ міръ, является въ немъ элемевтомъ разлагающимъ. Она ослабляетъ и силу власти и готовность къ повиновенію, на которомъ держится все общественное зданіе. Поэтому, она ставится подъ контроль правительства, которое допускаеть только то, что считаетъ безвреднымъ. Не всякій общественный порядокъ способенъ выносить неизбъжное при свободъ раздвоение общественнаго сознания и сопровождающую его борьбу, а потому свобода печати не есть безусловное требованіе, приложимое всегда и вездъ.

Одиако, съ другой стороны, правительственная опека надъ мыслью представляеть самую сильную преграду умственному развитію народа, а потому и успѣхамъ гражданственности. Мысль требуеть свободы, которая одна даетьей и силу и жизнь. Никто не станеть трудиться, когда дѣятельность вполнѣ зависить отъ чужаго произвола. Только весьма благопріятныя обстоятельства, постоянная списходительность цензуры или удобство печатанія за гропицею могуть, при недостаткѣ свободы, облегчить успѣхи ученой и политической литературы народа. Но рано или поздно, мысль пробивается сквозь всѣ препрепятствія. Для всякаго народа, одареннаго способностью къ развитію, наступаеть пора, когда умственная дѣятельность становится необходимою общественною потребностью. Тогда опека надъ мыслью перестаеть быть возможною; она обращается въ чистую формальность, которая не достигаеть цѣли. Раздвоеніе общественнаго созпанія вкрадывается незамѣтно, не смотря им на какія цензурныя запрещенія,

критика ростеть и распространяется, общественная мысль ищеть себѣ выраженія. Само правительство чувствуєть наконець потребность предоставить большій просторъ духовной дѣятельности гражданъ, ибо высшее развитіе государства невозможно безъ живаго содъйствія умственныхъ силь народа. На этой точкѣ, свобода печати становится необходимостью.

Прежде всего, она установляется для книгъ. Законодательства, не допускающія полной свободы печати, неръдко освобождають винги отъ предварительной цензуры, оставляя ее для журналовъ, или по крайней мёрё, подвергая послёдніе значительнымъ ограниченіямъ. На ряду съ журналами ставятся и брошюры, которыя, не имъя постоянныхъ подписчиковъ, но появляясь въ маломъ объемѣ и въ значительномъ количествъ, отчасти замъняютъ собою газеты. Основаніе этого различія лежить въ самыхъ свойствахъ этихъ двухъ главныхъ видовъ печати. Въ настоящее время, либеральные публицисты отвергаютъ иногда политическое значение этого раздъления, ссылаясь на то, что книги и журналы одинаково служать выражениемъ свободной мысли, а потому должны подлежать одинакимъ правиламъ. это возражение слишкомъ поверхностно. Существенное различие коренится въ томъ, что мысль можетъ имъть характеръ или теоретическій, или практическій. Хотя между тёмь и другимь существують незамътные переходы, однако одно изъ этихъ свойствъ обыкновенно является преобладающимъ. Книга служитъ выраженіемъ мысли, журналь орудіемь дъятельности; книга старается убъдить читателя, журналъ направляетъ его въ извъстную сторону, ежедневно повторяя ему одно и тоже, и неръдко взывая къ его страстямъ; въ книгъ высказывается личное митніе писателя, журналь является органомь партіп, средоточіемъ пзвъстной группы людей, которые дъйствують безпрерывно. Поэтому, книжная литература никогда не можеть быть такъ опасна для правительства, какъ журиальная. Полагая основы умственному развитію общества, книга не является политическою силою въ государствъ. Вліяніе ея на умы, хотя неръдко болъе прочно, зато медленно и спокойно. Наконецъ, возможныя злоупотреблепія мысли здъсь легче могуть быть устранены. На этихъ основаціяхъ, самодержавныя правительства, которыя въ умственномъ развитіи народа видять необходимое условіе успѣховъ гражданской жизни, освобождають книги оть предварительной цензуры.

Гораздо болже затрудненій представляеть свобода журналовь. Она прямо ведеть къ образованію независимаго общественнаго мижнія, какъ самостоятельной политической силы, которая непремыно стремится перейти въ дёло. Журнализмъ возбужаеть въ обществы и постоянное броженіе, которому необходимъ исходъ. Поэтому, полная свобода журналовъ умёстна только въ представительномъ порядкъ. Самодержавное правительство можетъ допустить ее лишь въ весьма ограниченныхъ размёрахъ.

Недавно изобрътенное средство для совмъщенія свободы журналовъ отъ предварительной цензуры съ правительственнымъ контролемъ, состоить въ системъ административныхъ взысканій. Независимо отъ судебнаго пресладованія, правительство предоставляеть себа право давать предостереженія журналамь, которые держатся враждебнаго ему направленія или позволяють себь неумьстныя выходки, а въ случай повторенія, пріостанавливать на время или даже совершенно прекращать виновную газету. Здёсь печати несомнённо предоставляется болье свободы, нежели при цензурь. Въ последней системь, произволъ дъйствуетъ тайно и касается самыхъ мелочныхъ подробностей, тогда какъ административныя взысканія налагаются гласно и только въ болъе или менъе важныхъ случаяхъ. Но съ другой стороны, положение журналовъ становиться тъмъ затруднительнъе, что они вовсе не ограждены отъ произвола, ибо административныя взысканія налагаются по усмотренію правительственных лицъ. Такого рода пресъчение злоупотреблений противоръчитъ основному правилу всякаго законнаго порядка, что гражданинъ не можетъ быть наказанъ иначе, какъ по суду. На самое правительство падають здёсь постоянныя нареканія въ произволь; оно стаповится въ мелочныя, придирчивыя отношенія къ печати, а потому и къ общественному митнію, что песогласно съ достопиствомъ его положенія. Поэтому, подобный порядокъ вещей нельзя считать вполит нормальнымъ. Ттит не менте, въ самодержавномъ правленіи, онъ можетъ быть необходимъ. Журнализмъ имъетъ характеръ пе частный, а политическій. Частное право во всякомъ благоустроенномъ обществъ, безъ сомнънія, должно быть ограждено отъ произвола; но политическое право всегда подчиняется усмотрънію власти, тамъ, гдъ свобода сама не сдълалась участницею верховной власти. Какъ скоро преступленія печати паказываются независимымъ судомъ, такъ самая печать становится вполнъ независимою

отъ правительства. Но существование въ государствъ независимой политической силы несовывстно съ самодержавіемь; это противорвчить его идей, сосредоточению всей государственной власти въ рукахъ одного лица. Самодержавіе можетъ допускать въ обществъ значительную долю свободы, но оно всегда должно сохранять надъ нею верховное право. При уничтожении цензуры, единственное его орудіе противъ печати состоитъ въ системъ административныхъ взысканій. Конечно, его следуеть употреблять съ крайнею осмотрительностью; всякая произвольная вл. сть требуеть осторожности, особенно при гласности дъйствія и при общественномъ значеній печати. Но отказаться отъ этого права значитъ отречься отъ самого себя. Полная свобода печати, подъ гарантіею суда, возможна только въ представительномъ порядкъ. Но въ послъднемъ она необходима. Какъ скоро общественное мижніе признается независимою силою, а политическая свобода однимъ изъ верховныхъ началъ государственной жизни, такъ они должиы быть изъяты отъ правительственнаго производа. Илаче, представительныя учрежденія превращаются въ ложь. Поэтому здёсь, система административныхъ всысканій можетъ быть только временною потребностью диктатуры, а никакъ не постояннымъ закономъ.

Однако и въ представительномъ устр йствъ, свобода печати можетъ получить большій или меньшій просторъ, смотря по обстоятельствамъ, въ которыхъ находится государство. Чёмъ прочиве существующій порядокъ, чёмъ менёе онъ имёетъ внутреннихъ враговъ, тъмъ менъе опасности угрожаетъ ему со стороны печати, и тъмъ болье можеть быть предоставлено ей свободы. Таково положение Англін. Тамъ существують строгіе законы о печати, но въ послідніе тридцать лать, они вовсе не прилагаются. Правительство не преслъдуетъ самыхъ дерзкихъ нападеній на власть и на конституцію, потому что эти выходки составляють не болёе, какъ случайныя выраженія личныхъ мивній, на которыя никто не обращаеть вниманія. Лучшею защитою служить имъ собственная безвредность. Совстмъ иное положеніе страны, не окрѣншей въ свободѣ или раздираемой партіями, которыя ищуть ниспроверженія существующаго порядка. Свобода печати служить здёсь орудіемь враждебныхъ элементовъ; она умиожаетъ ихъ силу и дъятельность; она возбуждаетъ общественныя страсти. Выходки и нареканія, которыя въ другой странъ исчезаютъ среди всеобщаго равнодушія, здёсь, падая на воспріничнвую

почву, перестаютъ быть безвредными. Поэтому здѣсь, границы свободы должны быть тѣснѣе и законное преслѣдованіе строже.

Постановленія, опредъляющія свободу печати, касаются различныхъ ея сторонъ. Прежде всего, здёсь является разпость условій для учрежденія журналовъ. Необходимость правительствениаго разрѣшенія несовитетна съ свободою печати; послъдняя, въ представительномъ порядкъ, составляетъ право гражданина, которое не должно подлежать произволу. Но для журналовъ могутъ требоваться значительные залоги; на нихъ могутъ налагаться высокія пошлины. И то и другое ведетъ къ тому, что одни богатые люди въ состояніи основать журналь. Черезъ это журнализмъ сосредоточивается въ рукахъ немногихъ; онъ получаетъ менъе демократическій характеръ; но вмъстъ съ тъмъ увеличивается сила отдъльныхъ органовъ, которые пользуются нъкотораго рода монополією. Последнее обстоятельство побуждаеть многихъ либераловъ требовать устраненія условій, затрудняющихъ размноженіе газетъ. По ихъ мижнію, полная свобода, раздробляя силу журнализма, дёлаетъ его безвреднымъ. Съ этимъ мивніемъ нельзя согласиться. Размноженіе силь отнюдь не служить признакомь ихъ ослабленія. Въ демократическихъ журналахъ, дъйствующихъ подъ вліяніемъ одной партін, можетъ господствовать общее направленіе, гораздо болже опасное по своимъ результатамъ, нежели пропаганда немногихъ органовъ, недоступныхъ массъ. Притомъ, журнализмъ имъетъ весьма полезную сторону, которая исчезаетъ при раздроблении силь. Журналы более всего содействують собпранію въ отдельныя группы главныхъ направленій общественнаго мнінія, а это именно то, что требуется въ представительномъ устройствъ. Первое условіе правильной дъятельности учрежденій состоить здъсь въ образованіи постояннаго и крѣнкаго большинства, но это тѣмъ затруднительнѣе, чъмъ болъе мивнія дробятся. Особенно въ среднихъ влассахъ, болъе всего доступныхъ вліянію журнализма, только съ образовапіемъ большихъ журналовъ могутъ установиться значительныя партіи. Журналъ исполняетъ свое настоящее назначение, пменно когда онъ является органомъ политическаго направленія, имфющаго вфсъ въ странф. Значительная партія не затруднится въ прінсканін денегъ; скудость средствъ обличаетъ недостатокъ силъ, а въ такомъ случаъ особенный органъ безполезенъ. Пока журналы остаются личными предпріятіями, ихъ раздробление можетъ имъть свои выгоды, но какъ скоро они становятся политическими органами, ихъ сосредоточение и возвышение условій ихъ существованія несравненно полезите для общественнаго дёла.

Другая сторона свободы печати состоить въ большей или меньшей строгости законодательныхъ постановленій. Что считается преступленіемъ или проступкомъ, и каковы разміры взысканій? вотъ существенные вопросы, которые должны быть разрішены закономъ. Ими опреділяется степень свободы, предоставленной печати. Однако, каковы бы ни были постановленія, законъ всегда остается здісь недостаточнымъ. Въ духовной діятельности нельзя провести різкихъ границъ, разділяющихъ дозволенное отъ недозволеннаго. Упругость и изворотливость мысли не допускаютъ втісненія ея въ опреділенныя рамки. Невозможно сказать, гді кончается уміренное обсужденіе вопросовъ, и гді начинаются злобные нападки; все зависить окончательно отъ личной оцінки судей, а потому главная гарантій свободы печати лежить въ независимомъ суді.

Относительно суда, существонный вопросъ состоить въ томъ, слъдуеть ли ръшение дълъ о печати предоставлять короннымъ судьямъ или присяжнымъ? ибо таковы двъ главныя формы суда въ новыхъ представительных в государствахъ. Очевидно, что присяжные, взятые изъ народа, даютъ свободъ большую гарантію, нежели коронные судьи. Последніе, хотя независимы и безсменны, но определяются и повышаются правительствомъ, а вследствіе этого, находятся более или менъе подъ его вліяніемъ. Поэтому, преверженцы свободы печати обыкновенно стоять за присяжныхъ. Это мивніе подкрыпляется и другими доводами. Говорять, что въ преступленіяхъ печати дёло идетъ не столько о фактъ, сколько о намъреніи лица и о результатъ его дъйствій; намъреніе же можеть быть опредълено только совъстью, а степень вреда обвиняемой книги или статьи измёряется впечатлёніемъ, которое она производить на нублику. Въ обоихъ случаяхъ, настоящіе судьи діла — присяжные, которые съ одной стороны, произносять приговоръ по внушенію совъсти, а съ другой стороны, являются представителями публики.

Эти доказательства несомивнию имвють значительную силу; однако они недостаточны. Судъ прежде всего должень быть бепристрастень, а такими редко бывають присяжные въ политическихъ делахъ. Они исходять изъ среды, одержимой политическими страстями, и от-

ражають на себъ ея влеченія. Журналисть, какь бы онь ни быль виновень, не будеть осуждень въ мъстности, гдъ господствуеть его партія. Самый составъ присяжныхъ можетъ случайно образоваться изъ людей съ извъстными политическими убъжденіями. Накопецъ, даже предполагая въ нихъ полное безпристрастіе, присяжные, безъ разбора взятые изъ общества, не въ состояніи судить о потребностяхъ власти. Зло, проистекающее изъ преступленій печати неосязательно; сила власти и твердость порядка, которые колеблются обвиненными статьями, понятія весьма относительныя, которыхъ оцінка доступна не всякому. Иногда суду предаются преступленія противъ иностранныхъ державъ, къ которымъ присяжные обыкновенно остаются совершенно равнодушными. Коронные судьи, призванные къ охраненію закона и порядка, несравненно лучше могуть оценить тъ высшія потребности государства, съ которыми свобода печати приходитъ въ столкновение, а потому они способнъе опредълить преступность извъстнаго дъйствія. Конечно, тамъ гдъ судьи являются покорными слугами правительства, граждане не найдуть въ нихъ надлежащей защиты; по если, при юридической независимости, судебное сословіе обладаеть самостоятельнымь и безпристрастнымь духомъ, то большей гарантіи нельзя желать. Оно стоитъ посрединъ между правительственнымъ элементомъ и общественнымъ, а потому лучше всего можеть разръшать ихъ столкновенія.

Независимымъ судомъ ограждается и свобода собраній. Они могутъ быть частныя или публичныя. Одии послёднія подлежать наздору или разрёшенію правительства. Первыя, какъ и вся частная жизнь гражданъ, должны оставаться неприкосновенными. Только чрезвычайныя обстоятельства могутъ оправдывать здёсь вмёшательство власти. Что касается до публичныхъ собраній, то они могутъ служить еще сильнёйшимъ орудіемъ политической дёятельности, нежели печать. Журналы читаются не всёми и каждымъ особо; въ нихъ далеко нётъ такой возбуждающей силы, какъ въ живой рёчи, произнесенной въ многолюдномъ сборищё, которое воодушевляется словомъ оратора. Одинокій голосъ писателя не имёетъ п того значенія, какъ за явленіе цёлаго сонма. Въ собраніяхъ постановляются рёшенія для совокупнаго дёйствія; отсюда главнымъ образомъ исходитъ политическая агитація. Поэтому, свобода собраній можетъ быть допущена только тамъ, гдё господствуетъ политическая свобода, то есть въ

представительномъ порядкъ. Но здъсь она составляетъ необходимое условіе политической жизни. Только этимъ способомъ нартіи могутъ настоящимъ образомъ организоваться и дъйствовать на гражданъ. Особенно необходима свобода собраній при выборахъ, ибо тутъ только избиратели могутъ ближе познакомиться съ кандидатами и установить свое мивніе. Безъ этого, выборы производятся сліво. Однако и въ представительныхъ государствахъ, свобода собраній подвергается значительнымъ ограниченіямъ, нбо она легче всего можетъ подать поводъ къ нарушенію общественнаго порядка. Надзоръ правитель. ства здёсь всегда необходимъ; должно быть признано и право полипін немедленно распускать всякое собраніе, въ которомъ совершается что либо противозаконное. Собранія на воздухъ, какъ болье онасныя иля порядка по своей многочисленности, неръдко подвергаются предварительному разръшению правительства. Только весьма крънкий обшественный быть можеть вынести такое орудіе волненія. Здісь, какъ и въ печати, границы свободы могутъ быть уже или шире, смотря по состоянію общества. Но требованіе дозволенія для всякаго нъсколько многочисленнаго собранія, какъ это установлено во Францін, противоръчить существу политической свободы. Въ представительномъ порядкъ, это опять можетъ быть оправдано, только какъ временная мъра, а не какъ постоянный законъ.

Еще сильнъйшимъ политическимъ орудіемъ служатъ товарищества. Исторія показываеть весь вредь, который можеть отъ нихъ произойти. Частныя сборища иногда терроризирують и общество и правительство, становясь высшею политическою силою въ государствъ и двигателями мятежей. Не говоря о роли клубовъ въ революціонныя эпохи, даже въ мирныя времена, при самомъ широкомъ развитіи свободы, они представляють значительную опасность, и вообще для порядка и въ особенности для представительныхъ учрежденій. Политическая свобода требуеть организованныхъ партій, безъ которыхъ невозможна совокупная дёятельность; по средоточіемъ ихъ должно быть представительное собраніе. Во главъ наргій должны стоять признанные вожди большинства и меньшинства. Товарищества же образують организовавную силу, существующую помимо собранія, действующую ненравильно, имъющую своихъ особенныхъ вождей, которымъ партіи принуждены дълать уступки, чтобы получить ихъ поддержку. Товарищества могутъ иногда быть полезны для разработки отдёльныхъ вопросовъ или для распространенія мысли, не получившей еще должнаго въса въ представительствъ. Такова была въ Англіи лига для отмъны хлъбныхъ законовъ. Но когда они съ экономическаго поприща переходятъ на политическое, они слишкомъ легко становятся орудіемъ не только волненій, но и возстаній.

Лучшимъ подтвержденіемъ этихъ мыслей могутъ служить слова Вашинггона въ его прощальномъ адресъ согражданамъ. «Всякое противодъйствіе исполненію законовъ, говоритъ онъ, всякое общество, имъющее цълью затруднить или задержать дъятельность установленнаго правительства, противоръчатъ положенному нами началу. Такія общества служатъ средствомъ для организаціи факцій, придавая имъ чрезмърную и искусственную силу; на мъсто воли народа, выраженной его представителями, они ставятъ волю партіи, слабаго, но лукаваго меньшинства. Люди честолюбивые, ловкіе, безъ правилъ, люди, которые въ послъдствіи сами готовы уничтожить орудія, служившія имъ для достиженія неправеднаго владычества, могутъ воспользоваться этими обществами, чтобы похитить народную власть и овладъть браздами правленія».

На этихъ основаніяхъ, всё законодательства въ свободныхъ государствахъ подвергаютъ политическія товарищества значительнымъ ограниченіямъ, въ видахъ охраненія общественнаго порядка и огражденія свободы отъ неправильной дёятельности частныхъ скопищъ.

Наконецъ, намъ остается сказать нѣсколько словъ о правѣ прошенія, которое служить средствомъ для заявленія нуждь, но можетъ быть обращено и въ орудіе полнтической дѣятельности. Право подавать верховной власти прошенія о своихъ нуждахъ и пользахъ дается гражданамъ, какъ въ самодержавныхъ государствахъ, такъ и въ представительныхъ. Но только въ послѣднихъ, оно можетъ имѣть собственно политическій характеръ; въ первыхъ же, подданнымъ не возбраняется прибѣгать къ верховной власти, но это право, по самому существу государственнаго устройства, касается только частныхъ и мѣстныхъ интересовъ. Общіе государственные вопросы изъемлются изъ вѣдѣнія лицъ и обществъ, пбо образъ правленія не допускаетъ здѣсь политической иниціативы гражданъ. Потому, въ самодержавныхъ государствахъ, политическія прошенія всегда имѣють характеръ революціонный. Какъ всѣ неправильныя дѣйствія, они могутъ иногда быть оправданы чрезвычайными обстоятельствами, но во всякомъ

случав не входять въ область законныхъ правъ. Въ представительныхъ государствахъ, напротивъ, вмёстё съ политическою свободою, допускаются и нрошенія съ политическимъ содержаніемъ. Они могутъ подаваться, какъ отъ частныхъ лицъ, такъ и отъ корпорацій или выборныхъ властей, напримъръ, отъ общинныхъ совътовъ. Но только первыя входять въ кругъ правильной дъятельности политической свободы. Выборныя собранія и власти им'єють свое определенное въдомство; они вращаются въ чисто административной сферъ. Выступленіе ихъ на политическое поприще извращаеть настоящій ихъ характеръ, дълаетъ ихъ орудіями партій и затрудняетъ сношенія съ ними правительственной власти. Актъ политической свободы превращается въ дъятельность оффиціальную, освященную постановленіями законныхъ органовъ управленія. Этихъ неудобствъ не имъютъ прошенія частныхъ лицъ, которыя остаются такимь же частнымъ политическимъ дъйствіемъ, какъ и всякое другое заявленіе мивній. Однако и здъсь могутъ быть столкновенія съ требованіями порядка. Когда подписка производится въ громадныхъ размёрахъ и подача прошенія сопровождается демонстраціами, это право можеть обратиться въ средство вынудить уступки посредствомъ внёшияго напора на правительство или даже на представительное собрание. Неръдко меньшинство взываетъ такимъ образомъ къ массамъ, чтобы страхомъ вырвать у большинства согласіе на извъстимя мърм. Это опять политическая дъятельность неправильная, происходящая помимо представительства, или даже враждебная последнему. Однако тамъ, где господствуетъ политическая свобода, этихъ злоупотребленій невозможно устранить, не уничтожая самаго права. Это - орудіе законное, а иногда и полезное, ибо неръдко одни только значительныя заявленія общественнаго мнънія въ состояніи склонить искусственное большинство къ своевременнымъ реформамъ. Но часто эти громадныя демонстраціи сами бываютъ произведеніемъ искусственной агитаціи, о чемъ свидътельствують прошенія хартистовь въ Англіи. Нередко также подобныя прошенія являются только предлогомъ для смутъ; исторія революцій представляеть этому не одинь примірь. Поэтому, законодательства стараются сдёлать ихъ безвредными, постановляя и вкоторыя условія, и запрещая подачу прошеній самими лицами, а еще болье толпою. Во всякомъ случав, право прошенія ограничивается доведеніемъ просьбы до свъдънія надлежащей власти, отъ которой зависить дать ему или нѣть дальнѣйшее движеніе. Въ этомъ состоить существо права. Никогда и нигдѣ просители не допускаются къ защитѣ своихъ мнѣній. Поэтому, когда предлагается расширить право прошенія отдѣльныхъ обществъ или административныхъ собраній до законодательной иниціативы, обязательной для верховной власти, съ правомъ просителей участвовать въ самыхъ законодательныхъ прешіяхъ, то въ этомъ можно видѣть только смѣшеніе политическихъ понятій. Въ самодержавныхъ государствахъ, ходъ прошеній, подаваемыхъ верховной власти, разумѣется, вполнѣ зависитъ отъ усмотрѣнія послѣдней; въ представительномъ устройствѣ, принятіе и разсмотрѣніе прошеній принадлежитъ къ существеннымъ правамъ законодательныхъ палатъ; однако, по исполнительнымъ дѣламъ, палаты не могутъ сами постановлять рѣшеній, а только передаютъ министрамъ просьбы, которыя онѣ считаютъ достойными вниманія, подкрѣпляя ихъ своимъ авторитетомъ.

Таковы личныя права граждань и тъ ограниченія, которымь они, въ большей или меньшей степени, подвергаются въ раздичныхъ государствахъ. Изъ всего сказаннаго ясно, что здёсь главною гарантіею свободы служить независимый судь. Народное представительство можеть только обсуждать законы и преследовать ихъ нарушение въ лицъ министровъ; самое же приложение законовъ къ жизни прежде всего зависить отъ суда. А такъ какъ установленныя закономъ гарантіи имжють силу только при хорошемь исполненіи, то очевидно, что представительнный порядокъ немыслимъ безъ независимаго и безпристрастнаго суда. Тамъ, гдъ судъ не даетъ гражданамъ надлежа. щей защиты, на представительное собрание возлагается неисполнимая задача. Всъ обиженные обращаются къ нему, и оно принуждено вижшиваться во всё дёла. Его образъ дёйствія неизбёжно становится революціоннымъ. Оно перестаеть быть однимь изъ органовъ верховной власти, а стремится захватить все управление въ свои руки. Этимъ искажается весь смыслъ представительнаго устройства, которое даетъ каждому органу свое назначеніе, восполняя и воздерживая ихъ другъ другомъ. Народное представительство не въ состояніи отвъчать всъмъ требованіямъ общества. Оно составляетъ высшую гарантію законнаго порядка, но эта гарантія предполагаеть, что порядокъ уже существуетъ въ государствъ, что онъ имъетъ свои органы и свои пути. Прибъжище къ представительству есть крайній случай;

вывшательство его умъстно только въ высшей политической области. Въ обыкновенномъ же ходъ жизни, въ приложеніяхъ закона, необходимо, чтобы и граждане и правительство находили надлежащее обезпеченіе взаимныхъ требованій и справедливое разръшеніе возникающихъ между пими столкновеній. Это можетъ дать имъ только судъ, главный храпитель права и закона. Поэтому, хорошее устройство суда сославляетъ предварительное условіе представительнаго порядка. Тамъ же, гдъ судебныя учрежденія едва вырабатываются, гдъ слишкомъ мало для нихъ элементовъ, гдъ нѣтъ ни юристовъ, ни юриспруденціи, невозможно надъяться на успъхъ представительныхъ учрежденій. Это — требованіе преждевременное. Твердость правъ гражданскихъ должна предшествовать нравамъ политическимъ. Если же общество будетъ искать высшихъ гарантій, не имъя низшихъ, то результатомъ можетъ быть только всеобщій хаосъ.

Съ другой стороны, при наилучшемъ устройствъ суда, безмърное расширение его въдомства можетъ обратиться во вредъ государству. Если правительственная власть, при всякомъ столкновении съ гражданами, должна подчиняться судебному ръшенію, то независимость ея исчезаетъ. Администрація становится подчиненнымъ органомъ суда, который пріобрътаеть верховное надъ нею право. Это несовиъстно съ характеромъ и назначеніемъ, какъ той, такъ и другой отрасли государственной власти. Судья неспособенъ быть администраторомъ и не долженъ имъ быть; административные попросы не подлежатъ его въдънію. Но такъ какъ администрація въ своей дъятельности безпрерывно приходить въ столкновение съ гражданами, и эти вопросы нужно разръшать судомъ, то съ этою цълью устроиваются судилища особеннаго рода, такъ называемая административная юстиція. Правительство находить здѣсь гарантім правильнаго ръшенія, которыхъ нътъ въ обыкновенномъ судъ; зато граждане гораздо менње обезпечены отъ произвола, вбо административная юстпція, по существу своему, всегда находится болье или менье подъ вліяніемъ правительства. Здась опять нужно искать высшаго обезпеченія, состоящаго въ контроль палать надъ самимъ правительствомъ.

Такимъ образомъ, одна гарантія восполняєть другую. Въ государствѣ нѣтъ ни одного начала, ни одного учрежденія, которое могло бы замѣнить всѣ остальныя и отвѣчать всѣмъ потребностямъ общественной жизни. Всѣ учрежденія тѣсно связаны другъ съ другомъ. Госу-

дарственная цёль должна состоять въ томъ, чтобы каждое стояло на своемъ мъстъ, исполняя свое назначеніе, и чтобы вст въ совокупности шли согласно, имъя въ виду общее благо. Это необходимо особенно въ представительномъ порядкъ, который, раздъляя власть и значительно усложняя отношенія, требуетъ, чтобы вст отдъльные органы управленія получили надлежащее развитіе, безъ чего цёлый организмъ не можетъ дъйствовать правильно.

## ГЛАВА 8.

## М Т СТНОЕ САМОУПРАВЛЕНІЕ.

Мы говорили уже о томъ, что мъстное самоуправление служитъ школою для самодъятельности народа и лучшимъ практическимъ приготовленіемъ къ представительному порядку. Миогіе публицисты идутъ гораздо далће: они видятъ въ мъстномъ самоуправленім не только непремънное условіе, но и основаніе народнаго представительства. Утверждають, что общая свобода должна вытекать изъ мъстной, какъ изъ естественнаго корня, что представительныя учрежденія, имъющія опору лишь въ атомистически раздробленномъ обществъ и въ неорганизованномъ общественномъ мнвніи, всегда остаются шаткими, и что одна корпоративная связь, образующая кръпкіе союзы изъ самостоятельныхъ общинъ и областей, въ состояніи дать имъ прочность и силу. Защитники этихъ теорій считаютъ централизацію главнымъ врагомъ политической свободы. По ихъ мивнію, она дълаетъ народъ неспособнымъ къ правильной конституціонной жизни и порождаеть лишь деспотизмъ и революціи. Въ подкръпленіе этихъ мыслей, ссылаются на примъръ Франціи, гдъ свобода не можетъ упрочиться, будто бы вследствіе излишней централизаціи, тогда какъ въ Англін, напротивъ, сила парламента поконтся на прочной основъ мъстнаго самоуправленія. Нъкоторые указывають при этомъ п на особенный характеръ англійскихъ областныхъ учрежденій: мъстное самоуправление состоить здёсь въ безвозмездномъ отправлении должностей высшими классами, которые, исполняя общественныя обязанности, тъмъ самымъ пріобрътаютъ политическія права. Это устройство выдается за образцовое и выставляется въ примъръ другимъ государствамъ. Гнейстъ, пустившій въ ходъ эту мысль, видитъ въ подобныхъ учрежденіяхъ единственную возможность дать прочныя основы народному представительству.

Разсматривая этотъ вопросъ, надобио прежде всего устранить указаніе на Англію. Англійское областное устройство составляетъ особенность этой страны; оно связано со всею ея жизнью, оно вытекло изъ мѣстныхъ обстоятельствъ, но отнюдь не способно служить нормою и образцомъ для другихъ. Главное зерно самоуправленія заключается здѣсь въ учрежденіи мировыхъ судей, соединяющихъ съ себѣ судебную власть съ административною. Они пазначаются не по выбору, а отъ правительства, по представленію лорда-лейтенанта. Однако, это не даетъ центральной власти вліянія на мѣстное управленіе, ибо мировыми судьями назначаются независимые, мѣстные землевладѣльцы въ неопредѣленномъ количествѣ; всякій джентльменъ, запимающій извѣстное положеніе въ обществѣ, легко можетъ поступить въ ихъ число. Нужно только пріобрѣсти рекомендацію лорда-лейтенанта; отъ правительства же никогда не бываетъ отказа.

Очевидно, что такое устройство посить на себъ чисто аристократическій характеръ. Выборное начало устранено совершенно, съ цълью сдёлать высшіе классы виолнё независимыми отъ пизшихъ. Назначение судей правительствомъ, съ своей стороны, не ставитъ ихъ въ подчиненное отношение къ центральной власти, а служитъ только огражденіемъ містной администраціи отъ наплыва недостойныхъ элементовъ и отъ вліянія демократическихъ началь. Главное же лице, отъ котораго зависитъ весь составъ управленія, и которое охраняеть его чистоту и самостоятельность, есть лордъ-лейтенантъ, обыкновенно перъ, назначаемый въ эту должность пожизненно. Безъ этого аристократического главы, все учреждение потеряетъ свой характеръ; оно неизбъжно станетъ въ зависимость или отъ правительства или отъ избирателей. Но по этому самому, подобное устройство немыслимо тамъ, гдё нётъ наслёдственной аристократіи, занимающей высшее положение въ государствъ, и способной стоять во главъ мъстнаго управленія, имъя въ виду не свои, а общіе интересы.

Учреждение англійскихъ мировыхъ судей нельзя назвать образцовымъ и въ практическомъ отношении. Высшіе классы охотно управля-

ють общественными дёлами, отказываясь отъ всякаго вознагражденія, когда это не стоитъ имъ большаго труда, или когда они занимаютъ должности особенно почетныя. Но вездё, гдё есть значительная работа, нужна спеціальность знаній и занятій, необходимо и вознагражденіе. Поэтому въ Англіи, должность столичныхъ мировыхъ судей соединена съ жалованьемъ. Въ областяхъ же, легко исправлять эту должность даромъ. Мировыхъ судей множество; никто изъ нихъ не имъетъ опредъленныхъ обязанностей; всякій дълаетъ что хочеть, и отлучается, когда ему угодно. Главныя занятія состоять въ еженедёльных съёздах для мелких дёль и больших съёздах четыре раза въ годъ. При незначительности разстояній, при удобствъ сообщеній, это не составляеть большаго труда, темь более, что неть непремънной обязанности присутствовать на събздахъ. Иногда и отдъльные судьи наказываютъ мелкіе проступки; но въ такомъ случат, приглашается первый, кто попадется, кто окажется свободнымъ. По стоянной необходимости засёдать въ судё и здёсь нётъ.

Такое устройство, при такихъ легкихъ обязанностяхъ, далеко не обезпечиваетъ правильнаго ръшенія дълъ. Можно себъ представить, каково было бы положение суда, и въ какую зависимость были бы поставлены низшіе классы отъ высшихъ, еслибы, напримёръ у насъ, первый встръчный помъщикъ могь быть судьею всякаго мелкаго проступка, совершеннаго крестьяниномъ. Въ Англіи, особенно въ прежнее время, интересы землевладёльцевъ охранялись съ неумольмою строгостью и часто съ неограниченнымъ произволомъ. Помъщикъ спдълъ у себя въ покояхъ; собственный его лъсничій или сторожъ приводилъ къ нему провинившихся, и здёсь онъ расправлялся съ ними по усмотрвнію. Конечно, осужденному всегда открыта возможность жаловаться; но это требуеть издержекь, и притомъ жалоба подается съйзду тъхъ же землевладъльцевъ, которыхъ интересы солидарны. Въ настоящее время, нравы смягчили суровость и произволъ наказаній; мировые судьи иміють и болье образованія, нежели прежде. Однако, далеко нельзя утверждать, что всякій человікь, пийющій нъкоторое положение въ обществъ, свъдущъ въ законахъ и способенъ быть хорошимъ судьею. Въ случат одиночнаго суда, безъ всякой пу бличности, для обвиненнаго нътъ някакой гарантіи. На ръшенія мелкихъ събздовъ слышатся также сильныя жалобы. Даже и на четвертныхъ събздахъ, гдъ больше людей и болъе гласиости, случаются ипогда самыя странные промахи. 1). Какъ и естественно въ ихъ положенін, мировые судьи вообще руководятся болже практическими взглядами и полицейскими соображеніями, нежели требованіями права. Главныя обязанности лежать на председателе, который заправияетъ ходомъ дълъ, и даетъ наставленія присяжнымъ. Все это требуетъ значительнаго умънія и знанія законовъ. Не спеціавзяться, тёмъ более, что здёсь решаются листу трудно за это весьма значительныя дёла: мировые съёзды могуть подвергать преступниковъ даже ссылкъ на острова Южнаго океана. Между тъмъ, предсъдателемъ съъзда обыкновенно выбирается одинъ изъ самыхъ богатыхъ землевладъльцевъ графства, который часто вовсе къ этому не готовился и не имъетъ ни свъдъній, ни способностей, нужныхъ для судьи. Понятно, какъ при этомъ идутъ дъла, особенно въ первые годы, пока предсъдатель не успълъ пріобръсти достаточной опытности. Зло смягчается отчасти хорошимъ устройствомъ адвокатуры. Адвокаты, знакомые съ практикою, прівзжаютъ на засъданія изъ столицы, что опять весьма легко при удобствъ сообщеній. Но главная работа лежить на секретаряхъ. Это обыкновенное последствие безвозмезднаго управления высшихъ классовъ, не имъющихъ спеціальнаго приготовленія, и не желающихъ обременять себя лишнимъ трудомъ. Дъла попадаютъ въ руки дъльцевъ, болъе дъятельныхъ, посвящающихъ себя исключительно своему занятію и получающихъ за это вознагражденіе. Владычество высшихъ классовъ слишкомъ часто обращается въ господство секретарей. Въ Англіи, условія для аристократическаго управленія благопріятиве, нежели гдв либо, но и здвсь, секретари мировыхъ судей пижють огромное вліяніе на дела. Особенно областной секретарь, clerk of the peace, назначаемый лордомъ-лейтенатомъ, бываетъ чуть ли не настоящимъ правителемъ графства.

При всёхъ своихъ недостаткахъ, учрежденіе мировыхъ судей, одушевленное просвёщеннымъ духомъ англійской аристократіи, приноситъ свою пользу. Оно тёсно связано со всёмъ устройствомъ Англіи, гдѣ аристократія составляетъ настоящее правительство. Тоже самое

<sup>1)</sup> Говорю это на основаніи личнаго опыта; я имѣлъ случай видѣть вблизи дѣятельность англійскихъ мировыхъ судей, отдаю полную справедливость ихъ образованности и въ особенности ихъ радушію и гостепрівметву, но не могу скрыть недостатковъ, присущихъ самому учреждевію.

сословіе, которое господствуеть въ центръ, владычествуеть и на мъстахъ. Къ высшей аристократін примыкаетъ весь землевладёльческій классъ, связанный съ нею нравами, понятіями, интересами и даже родствомъ. Поэтому, мъстное самоуправление Англіи нельзя, въ собственномъ смыслъ, назвать независимостью мъстной жизни отъ центра. Это скорће независимость господствующаго сословія, какъ отъ правительственной бюрократін, такъ и отъ демократическаго выборнаго начала. Когда Гнейстъ выдаетъ это устройство за типъ всякаго самоуправленія, то въ этомъ взглядѣ можно видѣть только односторонность, въ которую естественно впадаютъ самые почтенные ученые, занимаясь любимымъ предметомъ. Перенесение этихъ началъ на другія государства совершенно немыслимо. Одна безвозмездность должностей, безъ окружающей обстановки, безъ историческихъ и практическихъ условій, дёлающихъ ее безвредною, породитъ только небрежное отправление дълъ, дастъ силу низшимъ чиновникамъ и устранитъ людей способныхъ, которымъ средства не позволяютъ посвящать себя общественнымъ дъламъ, бросая свои собственныя. Чъмъ бъднъе страна, чъмъ менъе высшіе классы обладають избыткомь богатства, тъмъ это посявднее обстоятельство будетъ дъйствовать сильнъе. Владъльцы майоратовъ, каковы англійскіе помъщики, имъютъ возможность безвозмездно работать для общества; но при раздълъ имъній, это вовсе не такъ легко, поо каждый долженъ прежде всего трудиться для себя. Можно согласиться только съ тъмъ, что въ странахъ, гдъ существуетъ богатая и просвъщенная аристократія, безвозмездное отправление общественныхъ должностей несомнънно даетъ ей сильное вліяніе въ областяхъ. Въ этомъ отношеніи, Гнейстъ, справедливо указываетъ на отличіе англійской аристократіи отъ континентальной. Первая никогда не уклонялась отъ своихъ общественныхъ обязанностей, не отбывала отъ податей и даромъ исправляла должности. При этихъ только условіяхъ, она могла остаться во главъ народа. Однако и здъсь, Гнейстъ идетъ слишкомъ далеко, когда онъ утверждаетъ, что самыя политическія права вытекаютъ изъ обязанностей. Исполнение обязанностей служить орудіемь вліянія, а не псточникомъ права. Права свои англійская аристократія пріобръла инымъ путемъ. Это доказываетъ исторія.

Въ самой Англіи, это устройство областнаго управленія уступаетъ мъсто иному порядку, съ тъхъ поръ какъ владычество аристократіи

замфияется преобладаніемъ среднихъ классовъ. Въ мъстное самоуправление вводятся, съ одной стороны, выборное начало, съ другой стороны, контроль центральной власти. Эти преобразованія были вызваны практическими потребностями и особенно плохимъ состояпіемъ мъстной администраціи подъ управленіемъ мировыхъ судей. Въ этомъ отношении, можно сослаться на парламентския следствия, которыя побудили къ реформамъ, напримъръ, на доклады коммиссій о мъстной полиціи, о благотворительности. Извъстно, въ какомъ положеній находилась послідняя до преобразованія 1833 года. Новое паправленіе англійскаго законодательства идеть не къ развитію, а къ стъспенію учрежденія мировыхъ судей, которое сами англійскіе юристы далеко не считають образцовымь. Глейсть видигь вь этомь упадокъ Англін, разложеніе крѣнкаго ел устройства; онъ приходитъ даже къ тому заключению, что королева должна освободиться изъ подъ вліянія парламентскаго большинства, зараженнаго континенталь. ными, понятіями, и песредствомъ личнаго: «я хочу» возстановить прежий порядокъ. Но это - самъ себъ противоръчающій выводъ изъ односторонней теоріи; господство личной воли никогда не служитъ залогомъ силы парламентскихъ учрежденій. Въ дъйствительности, самостоятельность мъстнаго управленія въ рукахъ высшаго сословія не составляеть необходимаго условія политической свободы. Могущество англійскаго парламента основано не на немъ. Оно вытекло изъ вооруженной силы бароновъ въ средніе въка, изъ двухъ революцій, которыми началась новая исторія, наконецъ, изъ посяждовавшаго за тъмъ водворенія иностранной династін, не имъвшей корня въ странъ. Особенная срганизація областнаго управленія вовсе не имѣла того преобладающаго политическаго значенія, какое ему приписываетъ Гнейстъ. Еслибы на немъ основывалась сила представительства, то вопросъ о мъстномъ самоуправленіи быль бы однимь изъ важнѣйшахъ предметовъ спора между короною и палатами, въ то время какъ они препирались за власть. Но на это нътъ ни малъйшаго указанія, между тъмъ какъ вопросы о взиманіи податей, о правъ о постоянной армін, стоять на первомъ планѣ. Мѣстное управленіе находилось подъзначительнымъ вліяніемъ короля, когда монархическое начало было преобладающимъ. Оно досталось въ руки аристократін, когда послёдняя, одолёвъ королевскую власть, стала во главъ управленія. Въ новъйшее время, оно естественно измъняется,

но мфрф того, какъ другіе элементы пріобрфтають большее полнтическое значеніе. Преобладаніе среднихъ классовъ точно также проявилесь сначала въ высшей области; оно установилось посредствомъ нарламентской реформы, и затъмъ уже перешло въ мъстное управленіе.

Эти перемёны обозначають то основное политическое правило, что мъстное управление должно согласоваться съ центральнымъ. Государство требуетъ единства дъйствія, не только во внъшнихъ сношеніяхъ, но прежде всего, въ ходъ впутреннихъ дълъ. Самое впъщиее единство зависить отъ внутренияго; на последнемъ основана вся сила государства. Внутреннее же единство состоить не только въ установленіи общей политической связи и въ подчин ній всёхъ частей общему закону и единой власти, а главимить образомъ, въ общении вобхъ интересовъ. Это одно образуетъ изъ государства цфльное тфло, организмъ народной жизни. Чисто политическое единство даетъ только форму, которая можетъ совокуплять въ себѣ самыя разпородныя части; согласіе же частей съ цълымъ установляется управленіемъ общими внутренними интересами, то есть, единствомъ администразивнымъ. И въ этой области необходимо начало свободы. Администрація не должил быть искусственнымъ механизмомъ, насильствонно каложениымъ на страну, и подводящимъ все подъ одинъ уровень. Отдельные местности имъють свои особенныя нужды, которыя лучше всего удовлетворяются мъстнымъ самоуправлениемъ. Но съ другой стороны, мъстные ингересы находятся въ тъсной связи съ общими. Область или община не составляеть оторванной части государственнаго тёла; это живой членъ, находящійся во взаимнодъйствій съ другими. Поэтому, самоуправление не можеть быть исключительнымы началомы мыстныхы учрежденій; оно должно согласоваться съ діятельностью ценгральныхъ органовъ и во многихъ осношенияхъ подпиняться последнимъ, такъ какъ части подчиняются цълому. Это одно можетъ сообщигь государственной жизии надлежащую гармонію и единство.

Оть этого согласія зависить и сила власти, которая должна имѣть возможность безиренятственно дъйствовать по всему государству. Изъ центра идуть только предписанія; самое же исполненіе происходить на мѣстахъ. Полное развитіе мѣстанго самоуправленія, съ упичтоженіемъ всякой централизаціи, ведеть къ тому, что правитель ство лишается средствъ дъйствовать въ областяхъ. Если ено и со-

храняетъ нъкоторые органы, то они не могутъ служить ему опорою, когда они завъдываютъ ничтожнымъ количествомъ дълъ и лишены вліянія на остальныя. Но правительство, которое безсильно въ административной сферъ, является таковымъ же и въ политической, ибо политика и администрація тъсно связаны между собою. Администрація доставляеть политикъ необходимыя для нея средства. Это двъ области, которыя безпрерывно переходять другь въ друга; ихъ ивть возможности разграничить точнымъ образомъ, ибо общественная жизнь, какъ и всякая другая, состоитъ въ безпрерывномъ взаимподъйствіи всъхъ органовъ и отправленій. Администрація содержить въ себъ ту сторону государственной дъятельности, которая ближе всего касается народа, которая приходить съ нимъ въ непосредственное соприкосновение. Поэтому, въ ней болбе всего выражается постоянная сила власти; она доставляетъ наиболъе прочное вліяніе. Кто хозяннъ въ государствъ, тотъ необходимо долженъ быть хозянномъ и въ администраціи.

Отсюда очевидно, что устройство мѣстной администраціи зависить прежде всего отъ образа правленія. Въ республикъ, свобода составляетъ основное начало государственной жизни; поэтому здѣсь, мѣстное самоуправленіе можетъ достигнуть самыхъ широкихъ размѣровъ. Однако, полное развитіе этого начала и тутъ ведетъ къ федераціи. Въ областяхъ образуются отдѣльныя группы силъ, которыя, опираясь на свободу, естественно стремятся къ большей или меньшей политической самостоятельности. Федеративная республика — настоящая почва мѣстнаго самоуправленія; здѣсь оно безвредно, ибо согласуется съ верховнымъ началомъ государственной жизни. Но единичная республика едва ли можетъ допустить его въ слишкомъ значительной степени. Крайнее развитіе свободы, присущее демократіи, неизбѣжно ведетъ къ разложенію государственнаго организма. Чтобы противодѣйствовать этому, нужна сильная власть; но она немыслима безъ централизаціи.

Въ аристократическомъ государствъ, мъстное самоуправление состоитъ въ господствъ высшихъ классовъ, которые своимъ корпоративнымъ духомъ сохраняютъ надлежащее единство въ управлении. Мы видъли это на примъръ Англіи. Сила правительства заключается здъсь въ поддержкъ, которую доставляютъ ему люди, связанные съ нимъ общими стремленіями и интересами. Напротивъ, господство

монархическаго начала неизовжно ведеть къ владычеству бюрократіи, которая составляеть настоящее орудіе монархической власти въ административной области. Народное правительство опирается на мас су, аристократическое на своихъ сочленовъ; монархическое должно создать себъ особые органы, вполнъ ему подчиненные, черезъ которыхъ оно можетъ дъйствовать на подданныхъ. Отръшенность бюро кратіи отъ народной жизни составляеть присущій ей недостатокъ; но это-неизбъжное послъдствіе монархическаго начала, создающаго власть, независимую отъ народа. Невозможно отвергать бюрократію, не обрекая монархіи на полное безсиліе. Притомъ, эта отръшенность имъеть и свои выгоды. Она ставить управление общественными дълами выше всяких вчастных интересовь; она делаеть его независимымъ отъ духа сословій, партій, или отъ деспотизма какого бы то ни было большинства. Въ монархической странъ, бюрократія является настоящем в связующим элементом государственной жизни. Общественное зданіе держится не одними только неопредъленными стремленіями и чувствами, разлитыми въ народъ, а прежде всего, ерганизованными силами, которыя однъ въ состояніи дать ему надлежащую криность и единство. Въ аристократическихъ государствахъ, такимъ связующимъ элементомъ является высшее сословіе, которое, нося въ себъ корноративный духъ, и госнодствуя какъ въ центръ, такъ и въ областяхъ, составляетъ дъйствительную силу, объединяющую землю. Въ монархіи, гдф нфтъ владычествующей арпстократіи, эту роль можетъ исполнить одна бюрократія, которая подчиняетъ всь части центру и центральную волю разпосить по всёмъ концамъ земли.

Господство бюрократіи не исключаеть однакоже извѣстной степени мѣстнаго самоуправленія. Свобода всегда составляеть существенный элементь государственной жизни и скорѣе всего она можеть проявляться въ мѣстной администраціи, которая близко касается всѣхъ. Даже неограниченная монархія допускають ту долю самоуправленія, которая совмѣстна съ силою власти и съ потребностями порядка. Мѣстная свобода имѣеть здѣсь тѣмъ большее значеніе что въ ней заключается необходимое противодѣйствіе безмѣрному владычеству бюрократіи, которое всегда ведетъ къ злоупотребленіямъ. При отстуствіи народнаго представительства, единственною сдержкою можетъ служить выборное начало, предоставляющее гражданамъ уча-

стіе въ мъстныхъ дѣлахъ. Только этимъ путемъ досгигается въ чистой монархія соглашеніе свободы съ порядкомъ, составляющее цѣль всякаго общества.

Еще большее развитие можеть получить мъстное самоуправление въ конституціонной монархіп, гдѣ самая верховная власть основана на иде в соглашения различных общественных элементовъ. Если мъстныя учрежденія должны сообразоваться съ существомъ верховной власти, то здёсь, устройство ихъ должно быть основано на сочетаній выборнаго начала съ бюрократическимъ. Первое вытекаетъ изъ свободы, вторее необходимо и въпредставительномъ государствъ, чтобы дать надлежащую силу правительственной власти. Однако, это правило приложимо не вездъ: тамъ, гдъ въ кенституціонной монархін преобладаеть аристократическій элементь, онъ должень госнодствовать и въ мъстномъ управленіи; это мы пменно и видимъ въ Англіп. Вь странахъ же, гдв асторія не создала политической аристократін, гдъ конституціонный порядокъ основань на владычествъ ерединхъ влассовъ, естественно водворяется означенное сочетание выборнаго элемента съ правительственнымь. Последній темъ необходимъе, что средніе классы неспособны быть связующею силою въ государствъ. Они слишкомъ многочисленны и не обладають тъмъ крапкимъ корпоративнымъ духомъ, который составляетъ принадлежность аристократіи. Если они соединають собою притивоположныя крайности общественнаго быта, то это значение достается имъ именно вследствіе ихъ подвижности, разнообразія, вследствіе отсутствія въ пихъ всякой внутренией оргацизаціи. Демократическій ихъ характеръ ведетъ къ тому, что самоуправление основывается у нихъ на выборномъ цачалъ; но, водворяясь въ мъстныхъ учрежденіяхъ, оно создаетъ самостоятельные центры, не связанные между собою. Центральное представительство не въ состояніи соединить ихъ въ одно органическое цёлое: вёдомство его ограничивается законодательствомъ, а нотому слишкомъ отвлеченно; оно не управляетъ дълами и не имъетъ непосредственнаго вліяція на мъстные органы. Только правительственная власть, которой преимущественно принадлежить практическая дівтельность въ государстві, способна дать общественному организму надлежащее единство; но для этого, она должна имъть въ областяхъ свои органы и значительную степень вліянія на дъла. Въбольшомъ государствъ, преобладание среднихъ классовъ и развитіе выборнаго начала непремінно сопровождаются соотвітсвующимъ развитіемъ бюрократіи.

Изъ этого ясно, что въ конституціонной монархіи, основанной на господствъ среднихъ классовъ, должна существовать большая или меньшая степень централизаціи въ управленіи. По примъру Токвиля, централизацію нер'єдко раздёляють на админастративную и политическую, признавля только послёднюю, и отвергая первую. Но если все сказанное досемъ справедянво, то административная ценгрализапія всегда имфетъ и политическое значеніе. Она одна даетъ правительству надлежащую силу и обезпечиваетъ исполнение, какъ законовъ, такъ и общихъ мъръ, принимаемыхъ верховною властью. Это относится особенно къ представательному порядку. Здёсь всякое постаповленіе законодательныхъ собраній является результатомъ борьбы и торжества одной нартіи надъ другою. Между тёмъ, побъжденное въ палатахъ меньшинство можетъ быть владычествующимъ во многихъ мъстностямъ. Очевидно, что оно весьма неохотно будетъ прилагать законы, которымъ оно противилось всёми средствами. Продставительное собрание безсильно противъ такого недистатка доброй воли, ибо опо припудительной власти не имѣетъ п не конгролируетъ мъстнаго управленія. Поэгому, необходимо вооружить достаточною силою правительственную власть, которая одна можеть вынуждать исполненіе законовъ и отвъчаеть за это передь палатами пенная съ отвътственностью министровъ, централизація даеть народному представительству вліяніе на внутреннія дёла, тогда какъ развитіе мъстной автономіи, напротивъ, ведетъ къ образованію въ областяхъ отдёльныхъ онпазиціонныхъ центровъ, которые могутъ дъйствовать совершенио наперекоръ общему духу законодательства и управленія. Въ крайнихъ случаяхъ, это можетъ повести даже къ отторженію областей или къ междоусобіямъ.

Поучительный примъръ вреда, приносимаго излишнею децентрализаціею, представляетъ Франція во времена первой революціи. Подъ вліяніемъ либеральныхъ идей XVIII-го вѣка, мѣстное управленіе получило здѣсь полную самостоятельность; по послѣдствіемъ было безсиліе центральной власти противъ враждебнаго настроенія провинцій. Лишенное законныхъ орудій, правительство принуждено было прибъгать къ революціоннымъ мѣрамъ, чтобы возстановить свое значеніе и вынудить исполненіе своихъ предписаній. Этому въ значительной степени следуеть приписать ужасы терроризма. Если позднействой революціи во Франціи не производили такихъ глубокихъ и продолжительныхъ потрясеній, если оне обходились относительно легко, то Франція боле всего обязана этимъ централизаціи, которая не давала смутамъ распространяться въ областяхъ и поддерживала общественное здаціе при паденіи верховной власти. Чёмъ обширне государство, чёмъ нове въ немъ политическій порядокъ, чёмъ боле потребности сдерживать отдёльныя части, тёмъ сильне должна быть правительственная власть, и потому тёмъ боле должна быть развита централизиція. Она одна въ состояніи противодействовать и внутренней розпи и сепаратизму, которымъ мёстное самоуправленіе даетъ полный просторъ.

Противъ этого возражаютъ, что вручая правительству громадную силу, централизація убиваетъ свободу. Всемогущая администрація можетъ употребить во зло свое преобладаніе. Правительству легко воспользоваться имъ для пизверженія законцаго порядка, или же, сохраняя призракъ представительства, оно можетъ дъйствіемъ на выборы всегда получить покорное себъ большинство. Наконецъ, отучая народъ отъ самодъятельности, побуждая его во всемъ полагаться на власть, централизація тъмъ самымъ подрываетъ корень свободы. Лишенныя самостоятельной жизни, провинціи слъдуютъ рабски вельніямъ столицы, куда притягиваются всъ живые соки земли, тогда какъ на концахъ все коснъетъ въ мелкихъ интересахъ и въ общей апатіи.

Что касается до возможных злоупотребленій централизаціи, то въ конституціонной монархіи, лучшею сдержкою служить представительное собраніе, передъ которымъ министры отвътствують за свое управленіе. Сильное и беззастънчивое правительство можеть, конечно, устранить эту гарантію, низвергнувъ законный порядокъ; но это дълается не посредствомъ централизаціи, а съ помощью военной силы. Въ такомъ случаъ, храпителемъ народной свободы могутъ быть не мъстныя собранія, имъющія ограниченный кругъ дъйствія, а общій духъ народа, который, вселнясь и въ войско, дълаетъ невозможнымъ ниспроверженіе закона. Духъ свободы несомнѣнио питается и укрънляется, между прочимъ, развитіемъ мъстнаго самоуправленія; но это далеко не первое и не важнъйшее условіе. Исторія показываетъ неоднократные примъры правительствъ, которыя падали при сильнъй-

шей централизація, когда общество было противъ нихъ. Тамъ, гдъ свободныя учрежденія находять опору въ общихъ интересахъ и дружной дёятельности классовъ, принимающихъ участіе въ политической жизни, централизація не въ состояніи подавить стремленій и требованій общества. Поэтому, она не можеть имьть и безусловнаго вліянія на выборы. Безъ сомнѣнія, правительство, владѣющее такимъ орудіемъ, имъетъ значительное преимущество передъ противниками. Но это - законное превосходство всякаго существующаго порядка, который держится крънкими корнями, тогда какь новое направление должно съ трудомъ пробивать себъ дорогу. Въ этомъ состоитъ лучшій залогъ прочности учрежденій. Еслибы власть имъла равные шансы съ оппозицією, она была бы слишкомъ измѣнчива; ее было бы легко поколебать. Самая польза государства требуеть, чтобы она уступала единственно въ томъ случат, когда, не смотря на свои преимущества и усилія, она оказывается несостоятельною передъ общественнымъ голосомъ. Во Франціи, при Бурбонахъ, мъстное самоуправленіе вовсе не существовало; все было въ рукахъ нравительства. А между тъмъ, выборы не разъ бывали оппозиціонные, и если Карлъ Х палъ, то виною было собственное его невнимание къ общественному голосу, превозмогавшему давленіе централизованной администраціи. Исторія Франціи ноказываетъ, наконецъ, что централизація не уничтожаетъ въ народъ и стремленія къ свободъ. Съ 1815 до 1851 года, либеральное движеніе составляло главную пружину политической жизни Франціи. Передъ нимъ пали двѣ династіи, и если въ настоящее вре мя наступила реакція, то вина лежить единственно въ избыткъ свободы, наступившемъ послѣ февральской революціи.

Такимъ образомъ, вникая въ смыслъ историческихъ фоктовъ, невозможно утверждать, что централизація губитъ политическую свободу Напротивъ, во многихъ отношеніяхъ, она способствуетъ ея развитію. Конституціонный порядокъ держится не самостоятельностью мѣстнаго управленія, а общимъ духомъ, господствующимъ въ народѣ. Мѣстная жизнь вращается въ слишкомъ тѣсномъ кругѣ, въ слишкомъ мелочныхъ интересахъ. Создавая особые, мелкіе центры, она становится препятствіемъ объединенію мыслей и цѣлей, необходимому для представительнаго устройства. Централизація исправляетъ этотъ недостатокъ, указывая людямъ на общіе интересы, во имя которыхъ она дѣйствуетъ. Она выводитъ ихъ изъ тѣсной сферы и за-

ставляеть самую свободу искать себъ гарантій въ общихъ учрежденіяхъ и въ совокушной діятельности гражданъ. Містное самоуправленіе даетъ просторъ свободъ частной, но для политической нужно болће широкое основаніе. Общественное мивніе, на которомъ зиждется представительный порядекъ, образуется не изъ мъстныхъ возэръ цій и интересовъ. Партіи, которыя играють здёсь главную роль, имьють также значение общее, а не мъстное. Онъ ведуть борьбу на основаніи общей программы, одинаково повсюду. Поэтому, для политической жизни весьма важно существование центра, гдъ мысли нереработываются и объединаются, гдф сосредоточиваются главныя силы партій и происходить политическая борьба. Такое значеніе имћетъ столица, которая создается централизаціею. Владычество столицы надъ общественнымъ мивијемъ служитъ самымъ могучимъ рычагомъ политической свободы, ибо оно сообщаеть разсвяннымь мыслямь силу и единство 1). Это опять справедливо особенно тамъ, гдъ владычествуютъ средніе классы, которые безъ подобнаго умственнаго центра остаются безсильными и безсвязными. Въ аристократической странъ, значение столицы никогда не можетъ быть такъ велико, ибо аристопратія всегда оппрается на провинцін, гдѣ лежать ея пом'єстья; отсюда распространяется ея вліяніе, которое оснориваетъ первенство у столицы. Но въ государствахъ, гдъ господствуетъ равенство, гдъ сословныя и корпоративныя связи исчезають передъ личнымъ началомъ, и гдъ, всяъдствіе того, общество болье дробно, умственное владычество столицы является естественнымъ результатомъ такого порядка вещей, и если оно имъетъ свои невыгоды, то съ другой стороны, въ этомъ заключаются неоспоримыя преимущества. Такую же роль играетъ столица въ странъ мало образованной: пемногія просвъщенныя силы стекаются къ центру, откуда онъ дъйствують на остальныя части. Можно положительно сказать, что Франція своимъ конституціоннымъ развитіемъ въ значительной степени обязана прео бладанію Парижа и вообще, централизацін; въ Германіи, папротивъ, разъединение страны влечеть за собою шаткость свободы. Если вся сила представительных учрежденій основана на общественномъ единствъ, то, очевидно, необходимымъ условіемъ ихъ будеть ис раздро-

¹) Много хорошихь замьчаній по этому вопросу содержить въ себъ панта Дюпонь Вита: La liberté politique considerée dans ses rapports avec l'administration locale.

бленіе общества на отдъльные центры, а подчиненіе всъхъ частей общему средоточію.

Возраженія противъ централизацін вообще грѣшать своею крайностью. Еслибы они ограничивались критикою излишней правительственной опеки, еслибы требовалась умъренцая доля мъстнаго самоуправленія, дающая свобод'в надлежащій просторъ, то съ этимъ легко было бы согласиться, ибо свобода такъ же существенна въ конституціонной монархіи, какъ и сила власти. Государство должно искать гармоніи различныхъ общественныхъ элементовъ, а не чрезмърнаго перевъса одного изъ нихъ. Но когда на централизацію сваливаютъ вину и промаховъ правительствъ и безсилія либерализма, когда современные французские либералы, горюя надъ павшимъ зданиемъ, ищуть для него болье крыпкихь основь въ мыстной свободь, то въ этомъ можно видъть только одностороннее увлечение. Недостатокъ общественнаго духа хотятъ замънить формальными правами, и требуютъ перестройки зданія, искажая естественное отношеніе частей. Мъстная свобода можетъ быть основаніемъ общей только при союзномъ устройствъ, гдъ цълое слагается изъ частей, и гдъ главныя средоточія политической жизни находятся въ областяхъ. Но въ единичномъ государствъ, части служатъ только органами цълаго; политическая жизнь сосредоточивается здёсь въ центрё, откуда она воздёйствуеть на области.

раются единственно для выборовъ въ парламентъ, и не для чего другаго. Мъстное самоуправление служитъ здъсь только средствомъ для пріобрътения высшими классами преобладающаго вліяния въ областяхъ, и въ этомъ отношении значение его несомивино. Люди, безкорыстно и успълно завъдывающие мъстными дълами, всегда пользуются довъріемъ общества, которое охотно слушаетъ ихъ голосъ и слъдуетъ ихъ руководству. Но въ такомъ случат, это вовсе не основание представительства, а орудіе дъятельности. Здъсь нужно говорить не о мъстной свободъ, не о корпоративныхъ основахъ, а о способъ пріобрътать вліяніе на избирателей.

При такой постановкъ вопроса, можно спросить: не заслуживаетъ ли этотъ путь предпочтенія передъ другими, свободными способами дъятельности, посредствомъ печати, собраній и товариществъ, и не доставляетъ ли онъ лучшимъ силамъ общества гораздо болъе прочное владычество надъ умами? Въ нъкоторыхъ отношеніяхъ, нельзя не сказать, что вліяніе, пріобрътаемое хорошимъ управленіемъ мъстными дълами, гораздо основательнъе и прочнъе того, которое достигается посредствомъ журналовъ и ръчей. Въ занятіи общественнымъ дъломъ выказывается весь характеръ человъка, его практическій смыслъ, его способность дъйствовать, и притомъ въ области доступной пониманію всёхъ, тогда какъ писатель и ораторъ могуть нерудко увлекать людей талантомъ къ блистательнымъ нарадоксамъ, или угождая ихъ страстямъ. Еслибы въ представительномъ устройствъ главная цъль заключалась въ выборъ достойныхъ людей, то мъстное самоуправление несомнънно было бы для этого лучшимъ путемъ. Но въ политическихъ выборахъ, существенное состоитъ въ направленін. Самый достойный человікь будеть отвергнуть, если онь принадлежить къ иной партіи, нежели та, которая господствуеть среди избирателей. Дъятельность, доставляющая политическое вліяніе вовсе не управленіе мъстными интересами, а участіе въ дълахъ государственныхъ. Въ представительномъ собраніи соединяются главныя силы партій; отсюда онъ дъйствують на общество посредствомъ журналовъ, собраній и товариществъ. Какъ политическое орудіе, свободные способы дъйствія имъють несомивнное преимущество передъ мъстнымъ самоуправленіемъ. Послъднее, по самому существу своему, должно быть изъято отъ политической борьбы. Оно имъетъ значение чисто административное и должно идти въ согласіи съ цёлымъ. Поэтому, политические выборы должны происходить не изъ среды мъстныхъ собраній, а совершенно помимо ихъ. Съ одной стороны, этого требуеть самая польза мъстной администраціи, которая искажается, когда въ нее вводится борьба политическихъ партій; съ другой стороны, это необходимо и для политическихъ выборовъ, которые черезъ это освобождаются изъ подъ вліянія мелкихъ містныхъ интересовъ и получають болве общій характерь. Мъстное управленіе должно быть нейтральною почвою, на которой проявляется соперничество только въ дъятельности на общую пользу. Чъмъ менъе здъсь господствуетъ духъ партій, тъмъ лучше, тогда какъ въ центральномъ представительствъ, партіи составляють основаніе всей политической жизни. Поэтому, мъстное самоуправление можеть быть только орудиемъ коссвеннаго вліянія. Преобладающаго значенія въ представительномъ порядкъ ему нельзя приписать. Главною движущею силою является здъсь свободная дъятельность мысли, а отнюдь не корпоративная связь общинъ и областей.

Однако и это правило не вездѣ имѣетъ одинакое приложеніе. Характеръ различныхъ классовъ, участвующихъ въ нолитической жизни, онять даетъ большее или меньшее значеніе тому или другому способу дѣятельности. Сельское населеніе мало читаетъ журналы и рѣдко участвуетъ въ политическихъ собраніяхъ. Оно скорѣе подчиняется руководству людей, которые стоятъ во главѣ мѣстнаго управленія. Городскіе жители, напротивъ, несравненно доступнѣе вліянію свободы слова. Поэтому, мѣстное самоуправленіе является премиущественно поприщемъ для аристократіи и развивается тамъ, гдѣ владычествуетъ послѣдняя. Для крупныхъ землевладѣльцевъ, это — главное средство сохранить свое вліяніе въ областяхъ. Напротивъ, съ преобладаніемъ среднихъ классовъ, мѣстное самоуправленіе теряетъ свое существенное значеніе и открывается обширное поле для другихъ путей. Корпоративная организація замѣняется соединеніемъ свободныхъ силъ.

#### ГЛАВА 9.

ПРИЧИНЫ, УСКОРЯЮЩІЯ И ЗАДЕРЖИВАЮЩІЯ ВВЕДЕНІЕ НАРОД-ИАГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

Въ предъпдущихъ главахъ мы разсматривали общія условія народнаго представительства и указывали, какимъ образомъ они выестественнаго развитія народной жизни. Но изъ рабатываются исторія не всегда идеть правильнымъ ходомъ. Воля человъческая, примъщиваясь къ событіямъ, даетъ имъ то или другое направление. Она не въ силахъ измёнить исторические законы, сонесуществующія условія, передалать общество по своему; жизнь всегда могущественные отдыльнаго лица, котораго вой усидія остаются безплодными, когда они идуть наперекорь действительности. Но старанія и ошибки людей могуть видоизмінять естественный ходъ вещей, ускорять или задерживать явленія. Это элементъ второстепенный; но его нельзя упускать изъ виду при обсужденіи политических в вопросовъ. Кром того, государство развивается и подъ вліяніемъ внѣшнихъ отношеній, при взаимнодѣйствіи съ другими. Общія историческія событія отражаются на вчутрениемъ ходъ народной жизни и неръдко вызывають явленія, которыя сами собою произошли бы или поздиже, или въ иномъ видъ. Это опять элементъ, который мы должны принять въ соображение, говоря объ условіяхъ представительнаго порядка.

Къ числу витинихъ событій, которыя ускоряютъ водвореніе по литической свободы, а нертрию и внезапно ее вызываютъ, принадлежатъ революціи, происходящія въ другихъ гесударствахъ. Исторія XIX-го стольтія изобилуетъ примърами неудержимаго распространенія революціоннаго пламени изъ одной страны въ другую. Въ одномъ мъстъ всныхнетъ искра, и повсюду видно уже зарево пожара. Нътъ сомньнія, что первое для этого условіе состоитъ въ накопленіи горючихъ матеріяловъ. Революція распространяется только тамъ, гдъ для нея приготовлена почва, и не касается странъ, гдъ согласіе

нравительства и народа устраняетъ поводы къ внезапному взрыву. Въ 1848-мъ году, когда почти вся западная Европа была потрясена до основанія, Англія и Бельгія остались спокойными зрителями общаго крушенія. Еслибы для возбужденія революцій достаточно было заразительной силы челов вческих в страстей, то малая Бельгія, съ юными учрежденіями, стоящая подъ бокомъ у великой, до глубины взволнованной страны, не могла бы избъгнуть той же участи. Однако, она осталась непоколебимою. Следовательно, и для приходящих в извне революцій необходимы внутреннія условія. По несомнънно и то, что безъ внъшняго толчка, внутреннія событія могли бы принять иной ходъ, болъе правильный и мирный. Сила сообщающейся страсти увлекаетъ людей далеко за предълы того, что нужно, и заставляетъ предъявлять требованія, неосуществимыя при настоящихъ условіяхъ. Съ своей стороны, правительства, видя паденіе престоловъ и неудержимый разгаръ свободы, неръдко теряютъ голову и готовы все уступить. Когда же движение успокоилось, происходить реакція, которая возстановляеть порванную нить исторіи, но часто так же путемъ насилія или обмана, расточая не скоро псчезающія съмена неудовольствія.

При такихъ обстоятельствахъ, только твердость, благоразуміе и честность правительства могутъ спасти государство отъ глубокихъ потрясеній и отъ долгой внутренней борьбы. Если власть, при первомъ напоръ, показываетъ малодушіе и отдаеть себя въ руки революціп, смуты неизбъжны. Пичъмъ не сдержанныя страсти производятъ всеобщее брожение, которое въ последствии приходится подавиять силою. Слабость правительства особенно непростительна, когда революціонное движеніе не имбетъ корней въ народъ. Общій по-токъ революціи вызываеть иногда чисто поверхностныя волненія, съ которыми легко справиться на первыхъ шагахъ. Здъсь нужно имъть върное чутье народныхъ потребностей. Но если, какъ большею частью бываеть, движение коренится въ глубоко распространенномъ неудовольствій, въ насильно сдержанныхъ стремленіяхъ, которымъ внезапно открывается дорога, то необходимы уступки; этимъ только можно предотвратить потрясение. Неръдко приходится дълать ихъ даже болье, нежели нужно, чтобы успокоить взволнованное общество. Однако, отказываясь отъ прежней системы, вступая на новый путь, правительство, во всякомъ случат, должно остаться

во главъ движенія; иначе оно съ нимъ не справится. А для этого необходимо, чтобы оно подкръпило себя свъжими силами, призвавши къ себъ на помощь лучшихъ представителей либерализма. Съ старыми орудіями ничего нельзя сдёлать; они привыкли къ иной системъ и не пользуются общественнымъ довъріемъ. Въ потрясенпомъ государствъ, одно только соединение всъхъ здоровыхъ элементовъ въ состоянии упрочить порядокъ. Но это соединение тогда только принесеть свои плоды, когда правительство относится честно къ принятому имъ направленію. Въ революціяхъ, послъ слабости власти, всего гибельнъе лицемърное ея поклонение ляберальнымъ началамъ, при скрытой къ нимъ враждъ. Это дълаетъ безплодными всь усилія честныхъ людей, примыкающихъ къ правительству, и готовыхъ помочь ему въ возстановлении порядка. Коварная политика иногда вънчается успъхомъ: свободныя учрежденія падають, потому что не въ силахъ упрочиться при общественномъ броженіи и тайпыхъ или явныхъ козняхъ правительства, но въ обществъ вселяется недовъріе и даже презръніе къ власти, которое въ послъдствіи трудно искоренить. Честная попытка идти новымъ путемъ, даже при недостаточныхъ условіяхъ, благотворнъе дъйствуетъ на народъ, нежели лукавое безсиліе, которое дожидается своего часа, чтобы низвергнуть признанные имъ законы.

Другаго рода событія, которыя, такъ же какъ революціи, ускоряютъ иногда введеніе представительнаго порядка, суть несчастныя войны. Всякое поражение, въ которомъ болъе или менъе виновно правительство, возбуждаетъ неудовольствіе въ народѣ. Неудачи раскрываютъ несостоятельность господствующей системы и заставляютъ же лать исправленія педостатковъ. Неръдко само правительство, сознавая свои ошибки, ищетъ новыхъ путей, вводить новыя учрежденія. Одиако, все это не ведетъ къ перемънъ образа правленія, пока въ обществъ не зародилось требование политической свободы. И здъсь; вижшнее событие даетъ только большую силу внутреннему движенію. Тамъ, гдъ либеральныя стремленія пустили уже болье или менъе глубокіе корни, несчастная война можеть доставить имъ неожиданный успъхъ. Она ослабляетъ правительство и усиливаетъ раздражение общества. Въ такомъ случат, успокоить неудовольствие и возстановить союзъ между правительствомъ и подденными можетъ только призваніе выборныхъ людей къ совъту. Одно полное довъріе власти къ народу заставляетъ забыть ея неудачи. И въ этомъ случав, необходимо для правительства обновление свежими силами, ибо прежийе люди слишкомъ легко подвергаются нареканиямъ, которымъ представительное собрание даетъ полную волю. Порядокъ, оказавшийся несостоительнымъ, неспособенъ выдержать напора свободы; онъ долженъ быть совершенно устраненъ и замвненъ новыми элементами.

Такимъ образомъ, вившнія событія способствують только раскрытію внутренняго разлада и приводять его къ болве быстрому исходу. Но введеніе представительства можетъ ускориться или замедлиться и отъ чисто внутреннихъ условій, съ одной стороны вследствіе ошибокъ правительства, съ другой, вследствіе ошибокъ либераловъ.

Ошибки правительства, вызывающія въ обществъ желаніе политической свободы, бываютъ противоположнаго свойства: чрезмърное проявленіе силы или излишняя слабость. Правительство деспотическое, подавляющее свободу, заглушающее голосъ правды, произвольное и притъснительное, непремъпно возбуждаетъ противъ себя неудовольствіе. Народъ, привыкшій безмольно преклоняться передъ властью, можетъ долго выносить подобный порядокъ вещей; но если въ немъ есть какія либо умственныя силы, онъ становятся во враждебное отношеніе къ системъ, которая не только останавливаетъ духовное развитіе народа, но окончательно ослабляеть самое правительство, ибо государство не можетъ обойтись безъ содъйствія просвъщенной части общества, а просвъщение требуетъ свободы. Чъмъ сильиве гнетъ, тъмъ живъе чувствуется потребность инаго порядка, и лучшимъ лъкарствомъ представляется устройство, которое даетъ самому обществу участіе въ верховной власти, ограждая такимъ образомъ свободу отъ произвола. При такомъ настроеніи умовъ, нуженъ какой либо поводъ, внъшнее событіе или минута слабости правительства, чтобы вспыхнуло накопившееся неудовольствіе. Такъ приготовлялись многія революція. Предупредить ихъ можно только удовлетвореніемъ справедливыхъ требованій свободы; своевременныя преобразованія устраняють перевороты.

Но на этомъ пути, правительству грозитъ другая, противоположная опасность: если оно совершаетъ реформы, уступая напору общественнаго мнънія, оно можетъ упустить власть изъ своихъ рукъ и зайти далеко за предълы того, что нужно. Этой опасности тъмъ труднъе из-

бъжать, чъмъ сильнъе реакція противъ предшествующаго гнета, и чъмъ возбужденнъе общество.

Сила власти, составляющая первую потребность всякаго порядка, заключается не въ однихъ физическихъ средствахъ действія, а прежде всего, въ правственномъ вліяніи правительства на общество; безъ этого, самая физическая сила быстро обращается въ ничто. Народъ долженъ чувствовать, что имъ предводительствуетъ воля, которая, оставляя просторъ свободъ, умъетъ внушить къ себъ не только страхъ. по и уважение. Какъ скоро исчезаетъ эта увъренность, власть падаетъ нравственно; она теряетъ свое значение въ умахъ, и тогда близ ко и матеріяльное ея паденіе. Поэтому, послѣ невыносимаго гиета, слабость и постоянныя уступки скорбе всего ведуть къ революціямъ. Если правительство допускаетъ неповиновение; если оно само отступается отъ своихъ требованій и ръшеній; если оно дозволяетъ подчиненнымъ оказывать неуважение начальникамъ; если оно равнодушно смотритъ на агитацію, имѣющую цѣлью вынудить у него тѣ или другія міры, или еще хуже, если оно колеблется туда и сюда, то запрещая демонстраціи, то оставляя ихъ безнаказанными, подавляя слабыхъ и потакая спльнымъ, - оно скоро сделается игрушкою общественныхъ страстей. Власть, обличающая отсутствие твердаго образа мыслей и кръпкой воли для проведенія своихъ цълей, не въ состояній управлять государствомъ. Сильные и ловкіе люди, дъйствующіе то наглостью, то лестью, легко пріобратуть надъ нею перевась, и сдълаются общественною силою, съ которою трудно справиться. Самые друзья правительства должны отъ него отступиться, если оно не умфетъ само за себя стоять и не дастъ имъ надлежащей поддержки. Вокругъ него образуется пустыня, и оно будеть поставлено въ невозможность довъриться кому бы то ни было. Послъдствіемь такого положенія дёль можеть быть только правственная анархія, неизбъжно влекущая за собою полное общественное разстройство.

Исторія въ живыхъ краскахъ изобразила типъ такой добродушной, но слабой в асти въ лицъ Лудовика XVI-го. Во Франціи не было государя съ болье либеральными стремленіями и большею любовью, къ общему благу. Но желанія свободы и нравственной чистоты недостаточно для управленія въ трудныя времена. Либерализмъ Лудовика XVI-го и нелюбовь его ко всякимъ сильнымъ мърамъ имъли послъдствіемъ страдательное отпошеніе правительства

ко всёмъ стремленіямъ общества. Власть колебалась во всё стороны, уступая то тому, то другому направленію, часто противъ собственныхъ убёжденій. Экономическія преобразованія Тюрго возбудили ропоть въ привилегированныхъ сословіяхъ, и Лудовикъ XVI отпустилъ знаменитаго министра съ словами: «г. Тюрго и я, мы одни любимъ народъ». Подъ вліяніемъ Неккера, учреждены были въ нёкоторыхъ провинціяхъ земскія собранія; но областной начальникъ отказался исполнить указъ, и виёсто его отрёшенія, король приняль отставку Неккера. Тотъ же образъ дёйствія, продолжаясь среди революціонныхъ смутъ, послёдовательно довель несчастнаго государя до плахи. Конечно, французская революція вытекла не изъ одной слабости правительства; на это нужны были другія условія. Но въ этихъ событіяхъ, послёдствія нравственнаго безсилія власти запечатлёлись въ огромныхъ размёрахъ и въ типическихъ чертахъ, которыя могутъ служить политическимъ урокомъ для всёхъ временъ.

Еще хуже, когда съ слабостью соединяется произволъ. Правительство, чувствующее себя безсильнымъ, неръдко пытается возстановить свое значение самовластными дъйствіями. Кто не умъетъ править, кидается въ реакцію. Этому поползновенію тамъ легче поддаться, чамъ болъе произволъ вкоренился въ нравахъ. Но это не только не помогаеть злу, а еще болье способствуеть его развитію. Отдыльный актъ власти не можетъ возстановить ел силы; на это, прежде всего, нуженъ послъдовательный образъ дъйствія, необходима увъренность общества, что имъ управляетъ постояниая воля. Между тъмъ, произволъ уничтожаетъ единствениую нравствениую опору слабаго правительства, которое уважениемъ къ закону можетъ прикрывать свою недостаточность. Первое требование либерализма состоитъ въ установленіи законнаго порядка, безъ котораго свобода превращается въ своеволіе. Это одно изъ главныхъ побужденій, почему народы добиваются представительства. Власть, доставляющая гражда намъ это благо, удовлетворяетъ одной изъ существенный шихъ потребиостей общества, и тёмъ самымъ устраняетъ желаніе перемёнъ. Напротивъ, произвольныя дъйствія даютъ новую пищу этимъ стремлепіямъ и отнимають оружіе у защитниковъ правительства. Въ рувахъ силы, произволъ ведетъ иногда къ цёли; слабыхъ онъ влечетъ къ погибели.

Таковы ошибочные способы дъйствія, которые, подрывая нрав-

ственную силу власти, ускоряютъ водворение политической свободы. Къ этому могутъ присоединяться и матеріяльныя затрудненія. Исторія показываеть, что одною изъ главныхъ причинь, которыя заставляли монарховъ прибъгать къ народному представительству, было разстройство финансовъ. Такъ было во Франціп въ первую революцію и въ Австріи послѣ итальянской компаніи Конечно, одного этого обстоятельства недостаточно для изміненія государственнаго устройства. Въ началъ нынъшияго столътія, австрійскія финансы были еще въ худшемъ состояніи, нежели въ последствіи, а между темь, въ то время не слышалось даже и желанія свободы. Но когда умы къ этому приготовлены, разстройство финансовъ доставляетъ самую обильную пищу требованіямъ либерализма. Оно затрогиваетъ всѣ интересы, оно чувствуется встми; недовольные указывають на него, какъ на признакъ явнаго неуменія правительства совладать съ дёломъ. Общественный контроль многимъ кажется единственнымъ спасеніемъ отъ этого зла, пбо общество не можетъ быть уличено въ неспособности, пока оно не испробовало своихъ силъ. Въ такомъ положении, едииственный разумный способъ дъйствія для правительства состоитъ въ крайней бережливости и полной гласности. При раздражительности общественнаго мивнія, излишнія издержки, даже самыя незначительныя, возбуждають неудовольствие и дають пищу злоязычію. Особенно осторожно должно быть правительство въ расточении наградъ. Гласность же и дозволеніе печатно обсуждать состояніе финансовъ пъкоторымь образомъ замъняютъ контроль выборныхъ людей. Здёсь, съ одной стороны, оказывается, на сколько общество способно судить о финансахъ, съ другой стороны, возбуждается довъріе къ власти. Само правительство получаетъ возможность возпользоваться обшественными силами для улучшенія государственнаго хозяйства.

Такимъ образомъ, ошибки правительствъ могутъ ускорить водвореніе политической свободы. Однако, скороспълое представительство далеко не всегда оказывается полезнымъ. Всякое учрежденіе хорошо, когда оно является въ свое время. Еслиже оно вызывается искусственнымъ образомъ, когда общество къ нему недостаточно приготовлено, оно большею частью разръшается неудачами Введеніе представительнаго устройства требуетъ, прежде всего, сильной власти, которая умъла бы, на первыхъ порахъ, соединить вокругъ себя и направлять еще не окръпшія общественныя стихіи. Предоставленное себъ,

неопытное общество будетъ дълать промахъ за промахомъ, пока горькій, но поздній опыть не наведетъ его на истинный путь. Если же вь этомъ шатаніи, оно находитъ не поддержку, а номѣху въ безсильной власти, то смуты и потрясенія неизбѣжны. Неспособное правительство передъ безсвязнымъ собраніемъ—самая печальная картина, какую можетъ представлять государственная жизнь. Вмѣсто врачеванія, это лѣкарство приноситъ только большее зло. Анархія усиливается, довѣріе къ свободѣ исчезаетъ, и настоящая пора представительныхъ учрежденій отдаляется только несвоевременнымъ ихъ появленіемъ.

Какъ ошибки правительствъ ускоряютъ введеніе политической свободы, такъ ошибки либераловъ замедляють ея развитіс. Главные недостатки, которые обыкновенно вредять либеральной партіи, суть нетеривніе и крайности. Для свободы ивть ничего гибельные преждевременныхъ попытокъ къ ея водворенію. Опъ уничтожають въ без плодной борьбъ лучшія силы либерализма, кидають правительство въ руки реакціи и пугаютъ общество, которое всегда опасается потрясеній. Даже временный усибхъ, обличая несостоятельность учрежденій, для которыхъ не созръло еще общество, уничтожаетъ силу поддерживающей ихъ партіи и даетъ оружіе ся врагамъ. Либерализмъ умфренный и осторожный, старающійся не только заслужить дов'тріе общества, но и поладить съ правительствомь, върибе достигаетъ цъли. Дъйствовать явнымъ напоромъ или даже насиліемъ можетъ только партія, увъренная въ успъхъ, чувствующая за собою громадное большинство. Иначе, даже слабое правительство, выпужденное прибынуть къ крутымъ мёрамъ, придетъ къ сознацію своей силы и легко справится съ врагами. Только вь крайнихъ обстоятельствахъ, когда дъло дошло до битвы и должно ръшиться разомъ, теритніе и осторожность бывають пеумъстны; обыкновенно же они составляють основу здравой политики.

Точно также и крайности получають значение только въ минуты напряженной борьбы. Въ мирное время, напротивъ, для свободы опаснъе всего односторонніе ея приверженцы. Они наиболъе содъйствують торжеству реакціи. Умъренная часть общества, всегда составляющая огромное его большинство, отвращается отъ началъ, которыя представляются ему въ преувеличенномъ видъ и съ революціоннымъ характеромъ. Крайности либерализма оказываютъ обществу только ту отрицательную услугу, что они заставляютъ разумныхъ

людей тъсиъе сближаться съ правительствомъ и приводить самую власть къ необходимости дъйствовать послъдовательно, требовать къ себъ уваженія и призывать къ себъ лучшія охранительныя силы страны. Но неръдко эта вынужденная реакція отуманиваетъ взоры правительства. Послъдовательность становится односторонностью; существенныя требованія свободы отрицаются вмъстъ съ ея крайностями, и правильное развитіе учрежденій уступаетъ мъсто колебаніямъ въ ту и другую сторону, смънамъ анархіи и деспотизма.

Нътъ сомивнія, что указывать на ошибки гораздо легче, нежели отъ нихъ воздерживаться. Въ человъческой дъятельности, страсти слишкомъ часто берутъ верхъ надъ голосомъ разсудка. Но правильныя понятія болье всего способствують умъренію страстей, которыя, напрогивь, разгараются сильнёг, когда онё поддерживаются разума. Поэтому, истинными друзьями односторонними доводами свободы должны считаться не тъ, которые возводять ее въ верховпое и исключительное начало человѣческой жизий, которые не хотятъ знать ин требованій государственнаго порядка, ин историческихъ условій, ни законовъ общественнаго развитія. Эти рьяные ея ревнители скоръе всего способны подорвать самое существование своего кумира. Гораздо лучше служатъ свободъ умъренные ея поклонники, которые понимають необходимость связать ее со всёми другими элементами жизни и знають, что прочное ел торжество зависить не отъ личной воли человъка, не отъ свъта, неожиданно озаряющаго умы, а отъ медленнаго процесса народнаго духа, котораго самъ геній не въ силахъ измѣнить.

### ГЛАВА 10.

способы происхожденія конституцій.

Способъ происхожденія конституціи опредѣляется отчасти всѣмъ ходомъ народной жизни, отчасти тѣми событіями, которыя ведутъ къ установленію представительнаго порядка. Первоначальная точка отправленія имѣетъ значительное вліяніе на дальпѣйшую судьбу учреж-

деній. Она обозначаєть уже силу и значеніе каждаго изъ элементовъ, входящихъ въ составъ верховной власти; она опредъляєть отношеніе конституцій въ народной жизни, ел прочность и примънимость Поэтому, при разборъ условій народнаго представительства, невозможно обойти этого вопроса. Но ему не слъдуєть придавать слишкомъ большаго значенія, какъ дълають нъкоторые публицисты. Внимательное изученіе исторіи убъждаєть насъ, что здъсь пътъ безусловнаго правила, и что основные законы, самые различные по происхожденію, могутъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, пріобръсти прочность и отвъчать существеннымъ потребностямъ народа.

Конституціи бываютъ или историческія, развивающіяся постепенно изъ самаго хода жизни, или издаваемыя вновь, въ видъ цъльныхъ уложеній. Писатели, принадлежащіе къ исторической школѣ, признаютъ только нервыя, отвергая последнія, како произведенія отвлеченныхо идей, неприложимыхъ въ дъйствительности, и ведущихъ единственно къ разрушенію Еще въ концъ прошедшаго стольтія, эту тему развивалъ де Местръ въ сочиненіяхъ, направленныхъ противъ французской революцін. Въ противоположность многочисленнымъ революціоннымъ конституціямъ, которыя появлялись, какъ блестящіе метеоры, и падали такъ же быстро, какъ воздвигались, онъ указывалъ на конституцію англійскую, возникшую и развивавшуюся постепенно, изъ элементовъ, искони лежавшихъ въ народной жизни Онъ утверждалъ, что у каждаго народа есть такого рода жизненныя основы, первоначально вложенным въ него Провидениемъ и независимым отъ воли людей. Изъ нихъ вытекаетъ общественное устройство, которое явля-тся такимъ образомъ плодомъ исторіи, а не теоретическихъ соображеній, не искусственнаго распреділенія правъ и обязанностей. Тъже мысли высказываль и Боркь въ «Размышленіяхъ о французской революціп». Англичане, говориль онь, никогда не думали сами сочинять себъ конституцію; они всегда считали свои права и учрежденія наследственнымъ достояніемъ, которое получено ими отъ предковъ и должно быть передано потомкамъ. Эта историческая связь законовъ и учрежденій одна въ состояніи воздержать необузданность свободы и дать государственному устройству прочныя основы. Со времени этихъ писателей, развилось цълое направленіе, ратующее противъ конституцій подражательныхъ и писацныхъ. На конституціонную манію нашего времени смотрять, какъ на плодъ зам'єшательства мыслей, произведеннаго французскою революціею. Утверждають, что государственное устройство должно развиваться изъ жизни само собою, органическимъ путемъ, измѣняясь мало по малу, по указаніямъ опыта, а не втѣсияться въ букву закона, составляющаго постоянный предметъ препирательства между правительствомъ и народемъ. Де Местръ говорилъ, что все писанное ничего не значитъ, и смѣялся надъ людьми, признающими только тѣ конституціи, которыя можно положить въ карманъ. Доселѣ, у консервативныхъ писателей, кодификація считается признакомъ революціонныхъ идей.

Въ основаніи этого воззрвнія лежать безспорно весьма серьозныя мысли; тъмъ не менъе опо одностороние и вдается въ крайность: Исторически выработавшаяся конституція имфетъ несомнѣнныя преимущества передъ сочиненною вновь. Учрежденія, существующія и развивающіяся въ теченіи многихъ вѣковъ, обладаютъ такою прочностью, какой не могутъ имъть повыя. Они срослись съ понятіями и бытомъ народа, а потому трудно ихъ поколебать. Время дълаеть ихъ независимыми отъ случайности личныхъ воззрѣній и воли; они становятся постоянною основою жизни, отъ которой отклониться невозможно. Въковое ихъ существование ручается и за практическую ихъ примънимость; это не плодъ теоріи, а созданіе опыта. Историческія конституціи могутъ пмъть свои недостатки: онъ могуть отвъчать потребностямъ уже отжившимъ; въ нихъ иногда преобладаютъ элементы, потерявшіе свое значеніе. Но если учрежденія не коснъ ли въ однажды установившейся формѣ, а развивались сообразно съ духомъ времени, съ ходомъ жизни, если каждый виовь прибывающій или возрастающій элементь паходилъ въ нихъ должное мъсто, соотвътствующее общественному его значенію, то старина служитъ только освящениемъ праву, которое получаетъ отъ нея большую кръпость и силу.

Все это возможно однако въ томъ предположеніи, что народная жизнь постоянно шла однообразнымъ путемъ и всегда требовала однородныхъ учрежденій. Но мы видѣли, что это отнюдь не общій законъ. Исторія народовъ проходитъ черезъ различныя, нерѣдко даже противоположныя другъ другу формы и начала, а съ этимъ вмѣстѣ измѣняется и государственное устройство. Вмѣсто постепеннаго совершенствованія быта, являются болѣе или менѣе крутые повороты и переломы, которые сопровождаются борьбою, перѣдко даже потрясе-

ніями. Новыя учрежденія упрочиваются медленно, посл'в долгихъ колебаній. Все это составляеть неизбъжное зло, присущее человъческо му развитію. Вездъ, гдъ есть участіе мысли и воли, происходить борьба различных в направленій. Высшее развитіе обществъ ведеть къ смягченію противоположностей и къ употребленію одного оружія духовнаго, мысли и слова, по крайней мъръ для разръшенія внутреннихъ вопросовъ; по всегда новый порядокъ водворяется съ трудомъ. Самыя историческія учрежденія возникають и развиваются не путемь органического роста, какъ мечтаютъ иногда приверженцы исторической школы, а точно также борьбою разнообразныхъ стихій, входящихъ вт ихъ составъ. Здъсь распри даже продолжительнъе и упорнъе, нежели при систематическомъ введении новыхъ конституцій, ибо споры возникають по каждому отдъльному вопросу. Представительный порядокъ труднымъ и медленнымъ процессомъ вырабатывается изъ неопредъленнаго состоянія права. Англія считается образцомъ чисто историческаго хода жизни; но и тамъ, самые коренные конституціонные вопросы ръшались оружіемь; прочность учрежденій основана на битвахъ, которыя за пихъ давались. Англійская конституція куплена кровью, какъ не разъ было замічено историками. Въ настоящее время, борьба лежить уже позади; съ теченіемъ въковъ, установилось пормальное отношение существующихъ стихій; но говоря объ историческомъ значеніи англійской конституціи, въ противоположность новъйшимъ, болъе шаткимъ, не слъдуетъ забывать тъхъ колебаній, которымъ она подвергалась, и тъхъ усилій, которыхъ она стоила.

Новыя конституціи не могуть имѣть притязанія ни на такую прочность, ни на такое истерическое сродство съ народною жизнью. Опѣ менѣе крѣпки, именно потому, что новы; онѣ подають новоды къ распрямъ, именно потому что вопросы о значеніи, правахъ и отношеніяхъ различныхъ элементовъ власти еще не рѣшены окончательно практикою. Но изъ эгого не слѣдуетъ, что опѣ должны быть отвергаемы; иначе, новымъ потребностямъ некозможно прояваться, и государство осуждено цѣпенѣть въ однажды установившихся формахъ. Егли измѣнилась жизнь, должны измѣниться и учрежденія. Притомъ, начала, вводимыя представительнымъ устройствомъ, не предполагаютъ въ обществѣ новыхъ стихій, вовсе не существовавшихъ прежде; они только даннымъ элементамъ даютъ иноз мѣсто и зна-

ченіе въ цъломъ, сообразпо съ степенью ихъ развитія. Вездъ, во всякомъ обществъ, признаются начала права и свободы, которыя служатъ основаниемъ представительнаго порядка. Безъ нихъ не строится ни одно государство; ивтъ народа, столь обделеннаго природою, что человъческая личность не считалась бы въ немъ заслуживающею уваженія. Вездъ гражданамъ предоставляется и нівкоторая доля общественной власти, участіе въ судѣ или въ мѣстномъ управленіи. Они получаютъ праве рёшать судьбу и распоряжаться интересами другихъ, право политическое, составляющее существо политической свободы. Представительный порядокъ переносить это участіе и на верховную власть. Это-шагъ огромный, который нельзя совершить иначе, какъ съ крайнею осторожностью, особенно если въ предъиду. щей исторіи господствовали другія пачала; падобно знать, им'єють ли въ себъ либеральные элементы достаточно кръпости и внутренпей связи, чтобы изъ низшей области перейти въ высшую, чтобы войти въ составъ верховной власти, не нарушая единства государственной жизни. Но если они дъйствительно выросли и окръпли, если опи получили силу и значеніе, какихъ прежде не имѣли, перемъна становится неизбъжною. Здъсь надобно соображаться не съ историческими началами, не съ отвлеченными понятіями о свойствахъ извъстной народности, а съ дъйствительными, существующими въ данное время условіями в потребпостями. Исторія не опредъляетъ заранте степени развитія, которую можетъ получить въ позднейшую эпоху тотъ или другой жизненный элементь, а потому пововведеніе можеть сдівлаться необходимымь, не смотря на то, что прежде не было ничего подобнаго. При этомъ, разумъется, надобно помириться съ недостатками, присущими всякому нововведенію и не требовать отъ новыхъ учрежденій качествъ, могущихъ принадлежать только старымъ.

Если, при измѣнившихся условіяхъ жизни, введеніе конституціоннаго порядка становится необходимостью, то въ благоустроенномъ государствѣ, къ этому нельзя иначе приступить, какъ посредствомъ систематическаго законодательства. Обычай здѣсь не мыслимъ, ибо онъ усгановляется временемъ, а это — дѣло новое. Притомъ, самое пронсхожденіе обычая относится къ болѣе или менѣе первобытиымъ эпохамъ исторіи, когда законы и учрежденія развиваются путемъ безсознательнымъ и практическимъ. Учрежденія, которыя ведутъ свое на-

чало отъ среднихъ въковъ, какъ англійскія, могутъ содержать въ себъ многое, установленное обычаемъ; но въ этомъ не заключается никакого преимущества; писанный законъ вполит замтияеть эти постановленія. Письменная форма ни въ какомъ случат не можетъ считаться предосудительною; она только содействуеть точности, ясности и общеноиятности права. Точно также неумъстно въ благоустроенномъ государствъ опредъление одинкъ коренныхъ началъ представительнаго порядка, съ предоставленіемъ подробностей дальнъйшему движенію жизни, какъ совътуютъ нъкоторые консервативные публицисты. Это опять способъ, свойственный среднимъ въкамъ и немногосложнымъ, существовавшимъ тогда отношеніямъ и потребностямъ. Въ повое время, при развитіи государственнаго организма, при многосторонности общественнаго быта, взаимныя права и обязанности властей касаются столькихъ интересовъ и отношеній, что неопредбленность ихъ должна на каждомъ шагу порождать вопросы и затрудненія. Во всякомъ случав, неизбъжны распри. Двъ власти, поставленныя другъ подлъ друга, безъ опредъленія взаимныхъ правъ и обязанностей, непремънно должны вступить въ борьбу. Въ средневъковомъ бытъ, когда междоусобія были явленіемъ ежедневнымъ, эти споры обыкновенно ръшались оружіемъ, если обезсиленный король не дълаль вынужденной уступки. Многіе прецеденты англійскаго конституціоннаго права, которые служать примъромъ и руководствомъ для новыхъ случаевъ, ведутъ свое начало отъ такихъ принудительныхъ отношеній. Таковы весьма важные прецеденты обвиненія министровъ. Въ правильномъ государственномъ порядкъ, эти способы ръшенія конституціонныхъ вонросовъ должны быть по возможности устраняемы; а между тёмъ инаго законнаго исхода нътъ, пбо надъ спорящими властями иътъ высшаго судьи, котораго приговоры были бы для всёхъ обязательны. Неопредъленность отношеній должна слъдовательно вести къ безпрерывнымъ и безвыходнымъ столкновеніямъ, къ постояннымъ спорамъ и къ безплодной борьбъ. Избъжать этого можно только посредствомъ возможно полнаго п точнаго опредъленія взаимныхъ правъ и обязапностей конституціонныхъ властей. Систематическое законодательство не уничтожаетъ всёхъ поводовъ къ распрямъ; такихъ законовъ нётъ и быть не можеть. Но оно устраняеть многія недоразумьнія и разомь выясняеть положение сторонь, тогда какъ при иномъ способъ, на это нужны долгій опыть и многовъковая борьба.

Какъ скоро новое политическое устройство вводится посредствомъ систематическаго законодательства, невозможно обойтись безъ теоріи и безъ подражанія учреждеціямъ другихъ государствъ. Конечно, въ этомь заключается опасность: могуть сочиняться теоретическія и подражательныя конституціи, неприложимыя къ даннымъ условіямъ быта, а потому лишенныя всякихъ залоговъ прочности и уснъха. Самыя начала, отъ которыхъ отправляется законодатель, могутъ быть односторонни или даже ложны; наконецъ, общество, которому, изъ подражанія другимъ, даруются конституціонныя права, можеть быть совершенно къ нимъ неприготовлено. Но все это ошибки, которыхъ возможно избъгать; во всякомъ дълъ надобно поступать разсудительно. Здравая теорія, основацная на указаніяхъ всемірнаго опыта, не собьеть законодателя съ толку. Она отвергаетъ одностороннія начала и не считаетъ возможнымъ приложение извъстныхъ учреждений ко всякому мъсту и времени. Напротивъ, она требуетъ, чтобы люди соображались съ дъйствительными условіями жизни, и воздерживаетъ ихъ отъ легкомысленныхъ увлеченій. Если же введеніе представительнаго устройства оказывается практитески необходимымъ, то теорія служить здъсь самымъ надежнымъ путеводителемъ. Она одна даетъ возможность возвести практическую потребность къ сознательнымъ началамъ и указываетъ на средства къ исполненію задачи. Безъ нея; законодатель движется ощунью, руководимый сленымъ инстинктомъ, который менње всего умъстенъ въ опредълении правъ и обязанностей. Теорія ничто иное, какъ приложеніе человіческой мысли къ существующимъ отношеніямъ жизни. Она возводитъ жизненныя явленія къ общимъ началамъ и добытыя начала снова новъряетъ результата ии разнообразнаго опыта народовъ.

Иностранныя учрежденія служать однимъ изъ существенныхъ элементовътакой практической повѣрки; это чужой опытъ, который даетъ драгоцѣныя указанія. При всемъ различіи характеровъ, исторіи и общественнаго быта народовъ, сходныя учрежденія всегда имѣють болѣе или менѣе одинакія свойства. Коренныя начала политической жизни у всѣхъ одни и тѣже, ибо природа человѣка и общества вездѣ одна; различіе состоитъ только въ большемъ или меньшемъ преобладаніи того или другаго элемента. Когда политическая свобода, соединясь съ монархическимъ началомъ, входитъ въ составъ верховной власти, то изъ этого сочетанія непремѣнно вытекаютъ извѣстныя по-

елъдствія, которыя разнятся въ частностяхъ, но въ существъ остаются тождественными. Свойства и дъятельность представительныхъ собраній, отношенія ихъ къ правительству, если не всегда и вездъ одинаковы, то вездъ, рано или поздно, пріобрътаютъ общія черты, лежащія въ самой ихъ природъ. Чъмъ многообразнъе данныя, выработанныя практивою, тъмъ, разумъется, върнъе будутъ выводы, и чъмъ юнъе народъ въ политической жизни, чъмъ менъе онъ можетъ руководствоваться собственнымъ опытомъ, тъмъ нужнъе для него оныть другихъ.

. Внимательное изучение чужихъ учреждений полезно въ особенности тамъ, гдъ самыя условія общественнаго быга принимаютъ болже или менье одинакій характерь. У европейских народовь, вслёдствіе удобства сношеній и общенія жизни, происходить быстрый обмінь идей, установляются однородиме нравы. Въ матеріяльной сферв, вездв водворяется свобода труда, въ области духа, вездъ пробиваетъ себъ путь свобода мысли, организуется журнализмъ, общественное мижніе ста новится силою. Все это имбетъ огромное вліяніе на политическое устройство. Такимъ образомъ, при одинакой степени развитія, при общихъ условіяхъ быта, опытъ одного народа имбетъ несомивниое значеніе для другихъ, не смотря на различіе ихъ характера и исторіи. Здёсь также одностороние безусловное отрицание чужаго, какъ и стремленіе къ неразборчивому подражанію. И то и другое служить признакомъ легкомыслія. Здёсь, какъ и вездё, нужно приложеніе человъческаго разума, сравнивающаго и различающаго. Изслъдуя чужія учрежденія, необходимо разобрать, что въ нихъ существенно, что вытекаетъ изъ самой природы даннаго политическаго устройства, и что является произведениемъ временныхъ или мъстныхъ обстоятельствъ. Изъ этого уже можно вывести заключение о томъ, что приложимо и что неприложимо къ другому общественному быту.

Изъ всего этого слъдуетъ, что безусловно отрицать новыя конституціи, во имя историческихъ началъ, невозможно. Новыя учрежденія не имъютъ такой кръпости, какъ старыя; они подвержены большимъ колебаніямъ и опасностямъ, но тъмъ не менъе, они могутъ отвъчать истиннымъ нуждамъ народа и заключать въ себъ всъ залоги прочности. При введеніи конституціоннаго порядка, существенный вопросъ состоитъ не столько въ историческихъ данныхъ, сколько въ настоящихъ условіяхъ жизни; надобно спросить, существуютъ ли для этого

необходимые элементы, и есть ли дъйствительная потребность въ перемънъ. Основательность возраженій противъ сочаненныхъ конституцій заключается въ томъ, что однихъ либеральныхъ стремленій недостаточно для разръшенія этой задачи. Здѣсь нужно обратиться къ фактической сторонъ дѣла, къ разбору тѣхъ общественныхъ элементовъ, на которыхъ основывается представительный порядокъ. Исторія, безъ сомнѣнія, служитъ весьма важнымъ указаніемъ, ибо въ ней проявляются и свойства народа и отношеніе въ немъ различныхъ общественныхъ силъ. Однако, это мърило не безусловное, ибо народъ, развивалсь, пріобрѣтаетъ новыя качества, и отношеніе силъ въ немъ измѣняется. Поэтому, опредѣлить отношеніе конституціоннаго порядка къ общественнымъ условіямъ можно только на основаніи болѣе широкихъ соображеній, извлеченныхъ изъ историческаго опыта различныхъ временъ и народовъ, и приложенныхъ къ давному случаю.

Новыя конституціи водворяются также различными путями. Онъ могутъ быть либо дарованныя законною властью, либо происшедшія изъ революціи. Середину между тъми и другими занимаютъ конституціи, установленныя соглашеніемъ народныхъ представителей съ монархомъ. Это различіе происхожденія имѣетъ также весьма существенное вліяніе на развитіе конституціоннаго порядка, хотя и ему нельзя придавать безусловнаго значенія.

Мы имъли уже не разъ случай говорить, что революція никогда не можетъ быть правомъ, и что единственный законный способъ введенія новой конституцін въ самодержавномъ государствъ состоитъ въ установленіи ея существующею верховною властью, то есть законнымъ монархомъ. Но здёсь дёло идеть о политическихъ свойствахъ различныхъ конституцій и о вліяній способа ихъ происхожденія на дальнёйшую ихъ судьбу. Въ этомъ отношенін, исторія показываетъ, что и революціонныя учрежденія могуть, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, упрочиться и служить къ пользъ народа. Поэтому, нельзя отвергать ихъ безусловно, какъ дёлаютъ иногда писатели консервативной школы. Недостатокъ законнаго источника можетъ восполниться въ последствіи. Революціонное правительство, которое, опираясь на народную волю, успъетъ установить законный порядокъ и освящается признаніемъ другихъ, становится единственною законною властью въ государствъ. Въ политической области, фактъ и право связаны неразрывно; прочное обладание властью влечетъ за собою и

право, ибо государство составляеть постоянный организмь, въ которомь власть прекратиться не можеть и должна быть вооружена за конною силою. Поэтому, революціонный учрежденія, успѣвшія утвердиться, существенно не отличаются отъ конституцій, пожалованныхъ законною властью. Однако и тѣ и другія имѣють различныя свойства, которыя проявляются съ большей или меньшею рѣзкостью, смотря по обстоятельствамъ. Исторія новыхъ европейскихъ государствъ представляетъ въ этомъ отношеніи непсчерпаемый источникъ для наблюденій всякаго рода.

Дарованныя конституціи имѣютъ многія, несомнѣнныя преимуще ства передъ революціонными. Опѣ сохраняютъ непрерывность законнаго порядка въ государствѣ, а это въ высшей степени важно для утвержденія въ народѣ уваженія къ законности, необходимаго особенно въ представительномъ устройствѣ. Кромѣ того, перемѣна образа правленія не разрушаетъ здѣсь союза любви между монархомъ и подданными. Ограниченіе собственной власти является актомъ довѣрія къ народу, самоотверженіемъ во имя общественнаго блага. Этимъ естественно вызывается довѣріе съ другой стороны; монархъ и народное пръдставительство могутъ дѣйствовать дружно, исполняя такимъ образомъ настоящую цѣль конституціенныхъ учрежденій.

Этихъ выгодъ не имъютъ колституціи, изданныя монархомь съ нарушеніемъ законнаго порядка, безъ согласія существующаго уже представительства, какъ это было сдълано, напримъръ, въ Пруссіи въ 1849-мъ году. Такой односторонній в произвольный актъ правительственной власти можеть быть иногда оправданъ крайними обстоятель твами, но и въ этомъ случат, онъ остается не болте, какъ несчастною необходимостью, которой вредныя послёдствія не скоро изглаживаются. Последующее утверждение конституции народнымъ представительствомъ даетъ ей юридическое освящение, но не снимаетъ съ нея печати первоначальнаго произвола и нарушенія закона. Однако и здёсь, дарованная конституція не теряеть другаго, также весьма важнаго преимущества: она сохраняетъ преемственную силу власти въ лицъ законнаго монарха. Историческая власть, которая въками срослась съ народною жизнью, имфеть гораздо болфе глубокіе корни, а потому гораздо болње внутренией крвности, нежели правительство новое, происшедшее изъ революціи. Последнее можеть быть сильно великими свойствами властителя, но недостатокъ исторической преем

ственности всегда составляеть его слабую сторону, а нотому оно надаеть несравненно легче, нежели другое. Старинная власть можеть временно ослабъть, но при благопріятныхъ обстоятельствахъ, она поднимается со всею силою своего историческаго значенія.

Все это предполагаетъ однако, что историческая власть умъетъ приноравливаться къ новымъ потребностямъ, что она не связалась неразрывно съ отжившимъ порядкомъ, ненавистнымъ народу, и не является послёднему скорёе врагомъ, нежели представителемь вёчпыхъ его интересовъ. Эта наклонность правительства возвращаться къ прежнему быту и неумбніе вжиться въ иной составляють главпый недостатокъ новыхъ учрежденій, вводимыхъ старинною властью. Монархъ, привыкшій къ безпрекословному повиновенію, не легко примиряется съ препятствіями, которыя онъ встрічаеть въ волі другихъ. Критика кажется неблагодарностью и недовъріемъ; затрудненія вызывають желаніе устранить ихъ по прежнему обычаю, актомъ произвола. Въ особенности, оппозиція противъ любимой мысли неръдко возбуждаетъ сильнъйшее поползновение отдълаться отъ непріятнаго представительства и возстановить въками существовавшій порядокъ. Власть, которая, въ теченіи стольтій, смотрыла на гражданъ, какъ на подданныхъ, съ трудомъ признаетъ въ юномъ представительствъ силу независимую и равноправную. Сознаніе исторической своей роли побуждаеть ее видъть въ новыхъ учрежденіяхъ нъчто второстепенное и подчиненное, которое должно уступать верховной воль государя. Къ этому присоединяются обыкновенно религіозныя понятія о значеніи монархіи и наконець, стремленіе считать добровольно дарованныя права льготою верховной власти, которая, при измёнившихся обстоятельствахъ, можетъ отнять то, что дала. При такихъ взглядахъ на вещи, неизбъжны частыя столкновенія съ представительствомъ. Вийсто дружной діятельности водворяется взаимное раздраженіе, тъмъ болье, что съ своей стороны, представительное собраніе, не успъвшее пріобръсти политическую опытность, обыкновенно не умъстъ ни воздерживаться, ни сохранять надлежащій такть, а потому часто подаеть поводь къ справедливымъ нареканіямъ.

Затрудненія, возникающія изъ пожалованной конституціи, становятся еще чувствительнье, когда дарованіе правъ было болье или менье выпуждено давленіемъ общественнаго мивнія или даже возста-

ніемъ, что близко нодходить къ революціонному законодательству. Власть, принужденная къ уступкъ, ръдко мирится чистосердечно съ новымъ порядкомъ вещей и становится безъ задней мысли на конституціонную почву. Она поступаетъ осторожно, когда видитъ въ представительномъ собраніи дъйствительную силу, съ которою надобно считаться; но въ ея глазахъ, это спла враждебная, революціонная. Веж старанія клонятся въ тому, чтобы отъ нея избавиться. Съ этою цълью употребляются тайныя козни, пока нельзя дъйствовать явнымъ насиліемъ. Для конституціи нътъ ничего опаснъе скрытой вражды монарха, который не только самъ обладаетъ значительными средствами, но подъ видомъ права, можетъ призвать чужестранную помощь противъ своихъ подданныхъ. Въ этомъ заключалась главная причина паденія многихъ конституцій на Пиренейскомъ полуостровъ и въ Италіи. Народное представительство становится здёсь въ самое затруднительное положение: конституция требуетъ уважения къ главъ государства; она можетъ двигаться только взаимнымъ довъріемъ властей, а между тъмъ, собраніе не можеть не видъть въ королъ тайнаго врага, котораго надобно остерегаться, и котораго необходимо связывать, чтобы не дать хода его замысламъ. Къ неизбъжной борьбъ партій присоединяется двусмысленная борьба съ королевскою властью, двойное затруднение, которое не по силамъ молодымъ учрежиначямъ. Оно приводить либо къ ужасамъ революціи, либо къ паденію конституціоннаго порядка.

Дарованныя конституціи исходять иногда и оть власти, возстановленной посль революціи. Такъ поступиль Лудовикь XVIII, возвратясь во Францію въ 1814-мъ году. Подобныя учрежденія являются какъ бы связью между старымь порядкомь и новымь. Права народа признаются, но они какъ будто истекають единственно изъ воли законнаго короля, возстановленнаго съ прежнею, безграничною властью; пріобрътенія же революціи считаются несуществующими.

Однако, въ такихъ обстоятельствахъ, дарованіе конституціи законнымъ королемъ менте умъстно, нежели когда либо. Этимъ дъйствительно возстановляется порванная нить преданія и законной преемственности власти, но возстановляется съ насиліемъ народной исторіи. Революція можеть быть песчастіемъ, зломъ, но во всякомъ случат, это жизненный фактъ, котораго пельзя изгладить, какъ скоро переворотъ успъль упрочиться и пустить корни въ учрежденіяхъ. Съ нимъ связываются воспоминанія, интересы, вёрованія значительной части народа, которая становится пепримиримымъ врагомъ правительства, не признающаго совершившихся событій. Въ революціи проявляется народная воля, какъ самостоятельная сила, которая сама дебываетъ себѣ права и входитъ въ составъ верховней власти. Ея нельзя устранить безъ новаго насилія; ея пріобрѣтенія певозможно превратить въ добровольную милость менарха, ибо это пустая кемедія, которая противорѣчитъ дѣлу. Поэтому, остается признать совершившійся фактъ, вступивши съ пимъ въ соглашеніе. Это одно можетъ разсѣять педовѣріе и недоразумѣнія, примприть старое съ новымъ и возстановить историческую пить, не уничтожая промежуточныхъ явленій. Здравая политика, въ такихъ случаяхъ, требуетъ конституціи договорной, а не дарованной. При обоюдномъ благоразуміи, можно конечно довольствоваться и послѣднею, го положеніе всегда останется натянутымъ, и поведовъ къ недоразумѣніямъ будетъ гораздо болѣе.

Революціонныя конституцін имфють ту выгоду, что здфсь представительное начало, по самому своему происхожденію, является самостоятельною силою, которой источникъ лежитъ не въ чужой волъ. а въ ней самой; поэтому, независимое положение и права представительства не нодлежатъ спору. Но эта крѣпость права можетъ установиться только, если революціонный порядокъ успъеть упрочиться, а это весьма не легко. Революція всегда есть нарушеніе основныхъ законовъ государства, которое колеблетъ въ народъ уважение къ закону. Новый порядокъ, вытекшій изъ насилія, можетъ быть и уничтоженъ насиліемъ. Это совершается тёмъ легче, что враждебныя ему стремленія сохраняются въ нагодъ, ибо революція, нарушая привязаиности, в фрованія и питересы, связанные съ старымъ устройствомъ, пепремянно пижеть многочисленныхъ и опасныхъ противниковъ. Первымъ ея прагомъ, средоточісмъ всёхъ козисй, является самая власть, противъ которой произошло всастание. Ей труднъе всего примириться съ побъдою своеволія. Обыкновенно, революція не прямо идеть къ низвержению существующаго правительства, а довольствуется сначала либеральными уступрами. Но при самомъ искренцемъ желаніи власти вступить на новый нуть, у нея всегда есть приверженцы, которые дъйствуютъ въ противномъ смыслъ и на нее, и отъ ея имени. Отсюда естественное, неизбіжное недовіріе народа къ правительству — зло, которымъ почти всегда страдаютъ революціонныя

конституціп. Представительное собраніе, имѣя силу въ рукахъ, хочетъ предупрядить возвращеніе стараго порядка или возобновленіе прежнихъ злоуногребленій; главною его задачею становится отнятіе оружія у непріятеля. Вслъдствіе этого, правительственная власть стъсняется такъ, что едва можетъ двигаться, а изъ этого, какъ естественное послъдствіе, проистекаетъ знархическое состояніе общества. Все это находитъ себъ оправданіе въ ученіи о власти народа, которое пепремънно является во всякой революціи, какъ законное основаніе возмущенія.

Въ послъдовательномъ своемъ развитии, это учение ведетъ къ республиканской формъ, и столкновенія съ монархическимъ началомъ естественно влекутъ за собою этотъ результатъ. Ослабъвшая монархія совершенно устраняется, и тогда возникають всё громадныя затрудненія молодой республики, которой приходится бороться и съ приверженцами прежняго порядка, и съ общественной анархіею, и съ внутренними раздорами партій, и съ повсюду возбужденными честолюбіями, и наконецъ, съ неопытностью людей и незрълостью учрежденій. Съ такою задачею справиться слишкомъ трудно; потребность порядка приводить или къ реакціи или къ диктатуръ. Въ обоихъ случаяхъ, свобода знанительно стъсняется, если не уничтожается совершенно. Такой поворотъ не есть признакъ народнаго легкомыслія; это неизбъжный законъ, результать сстественнаго хода вещей. Но диктатура, возникшая изъ нёдръ революціи, служить вмёстё съ тёмъ и средствомъ упрочить перемъну. Революціи, которыя не умъли выставить изъ себя власти, способной сдерживать анархическія стремленія и возстановить порядокъ, остаются безпледными, тогда какъ пріобрътенія, закрыпленныя диктатурою, становятся достояніемъ народа, даже при последующихъ реакціяхъ.

Однако, диктатура всегда имъетъ характеръ временный. Реакція въ пользу законной свободы непремънно явится въ странъ, которая во имя свободы совершила революцію. Послъ смятеній, обыкновенно господствуетъ усталость, общество требуетъ порядка и готово всъмъ ему жертвовать; но желаніе свободы пробудится рано или поздно. Этимъ, при благоразумныхъ уступкахъ, можетъ воспользоваться старая власть, объщающая сочетаніе свободы съ закономъ. Рестаграція также часто слъдуетъ за диктатурою, какъ послъдняя за революціями. Но и она ръдко бываетъ долговъчна. Возстановленная власть никогъ

да почти не избъгаетъ реакціи. Какъ бы она ни припоравливалась къ новому порядку, она всегда смотритъ на промежуточное время смутъ, какъ на произведение беззаконныхъ и буйныхъ силъ; она стремится связать порванную нить исторіи, изгладивъ всё слёды переворота. Чъмъ прочиве она чувствуетъ себя на престоль, тъмъ необузданнъе она предается попятному ходу, и часъ поливишаго ея торжества неръдко бываетъ часомъ ея паденія. Революціонному порядку гораздо легче ужиться съ новою династіею, нежели съ старою. Первая не им ветъ связывающихъ ее преданій, которыя дають ей направленіе, несоотвътствующее новому духу; у нея нътъ и приверженцевъ, настойчиво побуждающихъ ее къ резиціп. Однако и она имфеть свои невыгоды: на нее ополчаются и друзья исторического начала и ноборники народнаго права, а между твиъ, почва, на которой она стоитъ, слишкомъ ненадежна. Новая династія представляеть не законное право и не чистое проявление воли пародной, а благоразумное самоограниченіе народа во имя высшей цали. Поэтому, она можетъ держаться только при общемъ благоразуміи и благопріятныхъ обстоятельствахъ. Если она умъетъ удовлетворять существеннымъ виутреннимъ потребностямъ общества и поддержать визшнее значение государства, она можетъ расчитывать на успахъ; иначе, положение ея всегда остается шаткимъ.

Таковъ естественный ходъ внутреннихъ переворотовъ, происходящихъ въ государствахъ. Нарушение законнаго порядка всегда влечетъ за собою долгія колебанія въ противоположныя стороны; новыя учрежденія упрочиваются съ большимъ трудомъ.

Меньшія препятствія встрічность революціи, направленным противь чужеземной власти, когда подчиненное государство отлагается отъ другаго и образуеть пезависимое цілое. Главная трудность состоить здісь въ побідів надъ сильнійшимъ врагомъ, при неорганизованныхъ средствахъ и раздорахъ, возникающихъ послів всякой неудачи. Однако, внішняя опасность скорізе приводить пародъ къ единодушію и къ необходимости подчиненія одному вождю. Чужеземная власть різдко иміть много приверженцевъ въ страні, а потому здісь ніть внутреннихъ, разлагающихъ элементовъ, которые составляють неизобіжное зло всякой революціи, направленной противъ собственнаго правительства. При побідів, можеть быть опасно честолюбіе счастливаго нолководца; однако, замыслы его находать меніте поддержки въ

народъ, когда не представляется необходимости совладать съ внутреннею анархіею. Притомъ, граждане охотно стоятъ за права, вырванныя изъ рукъ чужеземцевъ. Поэтому, въ государствахъ, образующихся вновь, революціонныя конституціи имфють болфе залоговь прочности, нежели въ другихъ. Особенно въ небольшомъ государствъ, окруженномъ врагами, самое его положение побуждаетъ гражданъ къ умъренности и заставляетъ ихъ благоразумно держаться разъ установленнаго порядка. Примфръ Бельгін показываеть, до какой степени успъшно можетъ быть развитие чисто революціонныхъ конституцій. Еще благопріятиве обстоятельства тамъ, гдв страна и прежде уже пользовалась значительною степенью автономіи, такъ что не нужно сочииять совершение новаго устройства, а достаточно организовать существующія учрежденія. Здёсь ручательство за успёхъ еще сильнее, ибо есть признанныя всёми данныя, около которыхъ группируются различныя направленія; самая жизнь указываеть путь, по которому следуетъ идти. Конечно, и здесь неизбежны политическія партіи и споры; но они менъе опасны, нежели тамъ, гдъ нужно все созидать вновь, а потому представляется полный просторъ безконечному разпообразію мыслей. Прим'тры таких конституцій, съ историческими основами, представляютъ Нидерланды по отложеніи отъ Испаніи, и Съверо-Американские Штаты, гдъ демократія лежала въ учрежденіяхъ, гораздо прежде, нежели она сдълалась источникомъ верховной власти.

Такимъ образомъ, исторія не допускаетъ безусловнаго отрицанія революціонныхъ конституцій; но она указываетъ на препятствія и опасности, съ которыми сопряжено упроченіе правъ, пріобрѣтенныхъ политическими переворотами. Примиреніе различныхъ общественныхъ элементовъ, необходимое для правильнаго хода конституціонной жизни, совершается несравненно трудиѣе тамъ, гдѣ эти силы вели между собою борьбу на жизнь и на смерть. Сѣмена ненависти и раздора сохраняются долго послѣ междоусобій, и общество не скоро оправляется отъ потрясеній, поколебавшихъ самыя его основы. Осуждаемая съ точки зрѣнія права и закона, революція и въ политическомъ отношеніи всегда остается зломъ. Поэтому, она никогда не можетъ быть знаменемъ добраго гражданина. Цѣлью его всегда должно быть законное развитіе учрежденій, при мирной борьбѣ мыслей, при дружномъ дѣйствіи правительства и народа. Жизнь можетъ вногда

идти другимъ путемъ; неизбъжная въ ней борьба неръдко ведетъ къ потрясеніямъ; произволъ и своеволіе искажаютъ правильный ходъ исторіи. Но отклоненіе отъ истинныхъ началъ никогда не проходитъ даромъ и всегда влечетъ за собою безчисленныя бъдствія.

конецъ

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

| Прели  | Стр.                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TTPANE | книга і.                                                                      |
|        |                                                                               |
|        | существо и свойства народнаго представительства.                              |
| Глава  | 1. Представательство и подномочіе                                             |
|        | 2. Политическая свобода и ея развитие                                         |
| _      | 3. Ученіе о полновластів народв                                               |
| -      | 4. Свойства народнаго представительства                                       |
|        | книга II.                                                                     |
|        | виды народнаго представительства.                                             |
| Глава  | 1. Народное представительство въ республивахъ 69                              |
|        | 2. Народное представительство въ монархіяхъ                                   |
| -      | 3. Совъщательныя собранія                                                     |
|        | 4. Сословныя собранія                                                         |
|        | 5. Конституціонная монархія                                                   |
| _      | 6. Представительство въ сложныхъ государствахъ                                |
|        | книга III.                                                                    |
| 1      | ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТІЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ ВЪ<br>ЕВРОПЪ.              |
| Глава  | 1. Общій обзоръ происхожденія и развитів представительства у новыхъ           |
|        | народовъ                                                                      |
| -      | 2. Развитіе конституціонной монархів въ Англів                                |
| _      | 3. Развитіе представительных учрежденій во Франціп                            |
| _      | 4. Развитіе представительныхъ началь въ Германіи                              |
| _      | 5. Земсвіе соборы въ Россіп ,                                                 |
|        | книга і .                                                                     |
|        | УСЛОВІЯ НАРОДНАГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.                                          |
| Глава  | 1. Государство и общество                                                     |
|        | 2 Физическія условія страны и ихъ вліяніе на представительное устройство. 393 |
| _      | 3. Народность и ея отношеніе въ представительнымъ учрежденіямъ 401            |
| _      | 4. Составь общества и элементы народнаго представительства 417                |
|        | 5. Общественное мивніе                                                        |
| _      | 6. Партін                                                                     |
| _      | 7. Личныя права граждань                                                      |
| _      | 8. Мъстное самоуправление                                                     |
| _      | 9. Причины, ускоряющія и задерживающія введевіе народнаго представи-          |
| T)     | тельства                                                                      |
| LIABA  | 10. Способы происхожденія вонституцій                                         |

# University of British Columbia Library

# DUE DATE





| \$ ° |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |

University of British Columbia Library

| DOF | DATE |
|-----|------|
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |
|     |      |

FORM 310



